

ВИВЛІОТЕКА.
Историко-питератури, и Юридическихъ
Высшихъ Женскихъ Курсовъ
Н. П. РАЕВА.

Шкафт XV Полка 3 № 1 Инв. 169 Годъ 94-12-

БИБЛІОТЕКИ Историко-Литературныхъй Юридическихъ В.Ж.Курсовъ Н.П.РАЕВА

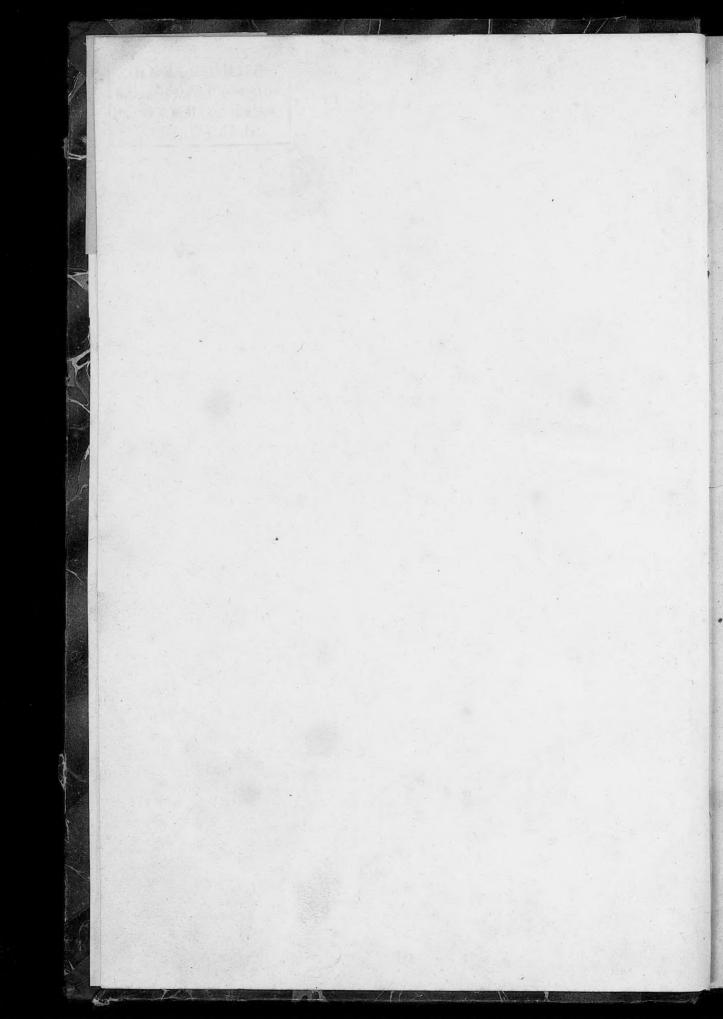

BUBJIOTEKII

WOTOPKIO-PHILIPAT YPREIXTE W
WIPHARYCOKUX S R M. KYPCOBT

H. H. PAEBA

# РУССКІЙ АРХИВЪ.

ГОДЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

1881.

II.

Русскій Архивъ издается шестью выпусками въ годъ. Каждые два выпуска составляють отдёльную книгу съ особымъ счетомъ страницъ и азбучнымъ указателемъ.

# PÝCKI PRÍRZ

**ИЗДАВАЕМЫЙ** 

Петромъ Бартеневымъ.

годъ девятнадцатый.

1881.

КНИГА ВТОРАЯ.



МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (М. Катковъ), на Страстномъ бульваръ. 1881.

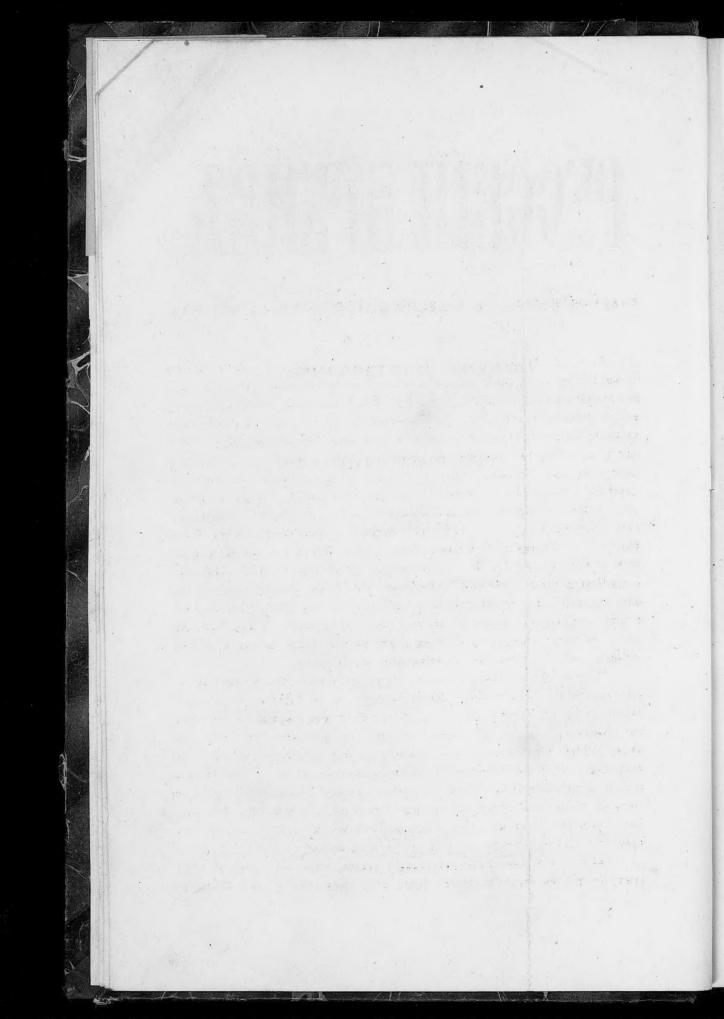

# СКАЗАНІЯ И ПОВЪСТИ О СВЯТЫХЪ ЧУДОТВОРНЫХЪ ИКОНАХЪ.

Къ числу недостаточно еще обследованныхъ произведеній древней Русской письменности, часто заключающихъ въ себъ драгоцънныя свъдънія историческія, этнографическія и географическія, послъ "Житій Святыхъ, на второмъ мъстъ могуть быть поставлены сказанія и пов'єсти о св. чудотворных и явленных в иконахъ, число которыхъ въ нашихъ календаряхъ хотя и показывается различно, но по однимъ доходитъ до двухъ сотъ, а по другимъ превосходитъ эту цифру. Изъ нихъ не менъе чъмъ о половинъ найдутся письменныя сказанія. Свъдънія о нъкоторыхъ появляются впервыя на страницахъ нашихъ лътописей; повъсти о наиболъе прославленныхъ до XVI столътія иконахъ (Владимирской и Знаменія Пресв. Богородицы) вошли въ составъ Макарьевскихъ Четій-Миней; а въ Троицкой Чети-Минеи ХУІІ-го въка (Тулупова) таковыхъ повъстей и сказаній записано уже о 6-ти иконахъ: (Владимирской, Московской, Знаменія-Новгородской, Казанской, Оковецкой (Ржевской) и Выдропусской). Не мало таковыхъ же "сказаній и повъстей" наберется въ сборникахъ XV, XVI и XVII стольтій, а остальныя хранятся (въ современныхъ, а чаще позднъйшихъ спискахъ) тамъ, гдъ находятся самыя мъстно-чтимыя св. иконы, и большинство уже отпечатано въ епархіальныхъ въдомостяхъ.

Но если трудно бываетъ найти (какъ свидътельствуетъ о семъ въ своемъ извъстномъ изслъдованіи "Житія Святыхъ" В. О. Ключевскій) первоначальныя редакціи Житій Святыхъ, то еще труднъе найти первоначальныя редакціи сказаній о св. чудотворныхъ иконахъ. Тъ изъ нихъ, которыя уцъльли, вполнъ оправдываютъ наше замъчаніе о ихъ значеніи, какъ источниковъ для исторіи, этнографіи и географіи различныхъ мъстъ и областей древней до-Петровской Руси. Такова напримъръ древняя первоначальная редакція сказанія о явленной иконъ Оковечкой (Ржевской) Божіей Матери, XVI въка. Оно печатается нами по двумъ спискамъ, изъ коихъ одинъ несомнънно современенъ самому явленію и прославленію этой иконы въ 1539 году.

Сказаніе это, какъ видно изъ самаго текста, составлено старцемъ (ино-комъ) Стефаномъ, крылошаниномъ села Спаса, Оковецкой волости, близъ ко-

тораго, въ лѣсу, на городищъ, были обрътены св. иконы и животворящій крестъ (изображенныя красками на желъзъ).

Сказаніе начинается типическою сценою "конокрадства", этого, такъ сказать, прирожденнаго зла Русской земли, съ древнихъ временъ и доселѣ продолжающаго удручать бытъ нашихъ поселянъ, для которыхъ "животина" составляетъ основу благосостоянія и главную опору быта: безъ лошади и коровы крестьянинъ перестаетъ быть хозяиномъ и скоро становится батракомъ или нищимъ.

Бесъда автора сказанія съ воеводою и митрополитомъ живо рисуетъ простоту древнихъ отношеній между служителями церкви и властями духовными и гражданскими. Разсказъ о явленіи и прощахт (исцъленіяхъ) многихъ лицъ великаго чину и званія отъ св. иконы и животворящаго креста, о перенесеніи оныхъ съ мъста явленія (Оковецкой волости) въ Москву въ митрополичій Новинскій монастырь \*) и обратномъ торжественномъ перенесеніи на мъсто ихъ явленія, любонытный и самъ по себъ, указываетъ опредъленно на время построенія нъсколькихъ Московскихъ, досель еще существующихъ каменныхъ церквей, въ частности пополняетъ исторію бывшаго Новинскаго монастыря и сообщаетъ географическія свъдънія о Пырищинскомъ городищь съ его окрестностями и о станахъ на древней Волоцкой дорогь отъ Москвы до Ржева Володимирова и отсюда до Пырищинскаго городища (въ Ржевскомъ увздъ).

Вообще же сказаніе старца Стефана, въ его первоначальной редакціи, особенно любопытно въ литературномъ отношеніи, какъ живой голосъ Русской простонародной рѣчи, дошедшей до насъ въ неискаженномъ видѣ отъ первой половины XVI вѣка, безъ тѣхъ риторическихъ прикрасъ, въ которыя, такъ сказать, обязательно облекалась бо́льшая часть произведеній офиціальнаго характера, какъ это видно изъ вышеупомянутаго изслѣдованія Ключевскаго "Житія Святыхъ".

А. Л-ъ.

Св. Троицкая Сергіева Лавра, Генварь 1881 года.

<sup>\*)</sup> Новинскій (Введенія Пр. Богородицы на Прѣснѣ) монастырь въ Москвѣ основанъ митрополитомъ Фотіемъ (1410—1431) и съ тѣхъ поръ былъ домовой при Московской митрополіи. Въ 1746 г. обращенъ въ женскій (для Грузинокъ) и послѣ уничтоженъ (въ 1764 г.). Нынѣ это приходская церковь.

# Сказаніе о явленіи иконы Пречистыя Богородицы Оковецкія (Ржевскія).

Изъ рукописи Троицкой Сергієвой Лавры, нынѣ находящейся въ библіотекѣ М. Д. Академіи подъ № 175. Сказаніе писано скорописью XVI вѣка. Другой списокъ того же сказанія въ Четьи-Минеи XVII вѣка, пис. инокомъ Тулуповымъ (рукоп. Троицкой Сергісвой Лавры, № 679).

Въ дъто 7047 (1539)-е, во дни благочестиваго Великаго Князя Ивана Васильевича всея Русіи и святьйшаго Іосафа митрополита всея Русіи и при архіепископъ Макаріи Великаго Новагорода и Пскова, и при епископъ Акакіи Тверскомъ, и при намъстникъ Иванъ Григорьевичъ Морозовъ, явилося Господне милосердіе.

Край волости Оковецкія 1), промежъ дву деревень, есть деревня Дрябки, да другая Клочки; и межъ тъхъ деревень лъсъ дичь старой, а по тому лъсу течеть ръка Пырышня. А на той ръчкъ есть городишко <sup>2</sup>); а на Клочковской сторонъ ръки есть боярщина <sup>3</sup>) Ивана Повадина, и положили его въ ней 4). А въ Клочкахъ жили два татя, Иванкомъ зовутъ, что пономаремъ быль туто же, да дядя его родной, Ермолкою зовутъ. А въ Ивановой боярщинъ жили такожде два татя, а прибъжали они изъ Рясны. И свъщалися тъ два татя Ивановы съ Клочковскими татьми, съ Иванкомъ и Ермолкою; а совътъ у нихъ таковъ былъ: привести имъ съ Клочковъ украдчи двое лошадей. А изъ Ивановы боярщины тъ тати, покрадчи коровы, напередъ поспъли по ихъ сроку, а тъмъ татемъ Клочковскимъ не лучилось украсти двоихъ лошадей, по тому сроку. И прежніе 5) ті тати поставили коровы отъ городишка того вверхъ по Пырышнъ-ръкъ за ключемъ въ лъсъ; да сами, по прежнему ихъ совъту, гдъ было у нихъ мънъ быти лошадиной на коровы, взошли на городище Пырыщинское. И узръли тъ прежъ всъхъ икону, а не знають, что кресть честный. И рекоша другь ко другу: «Се на насъ подвохъ; побъжимъ отъ мъста сего. Не чужими намъ животы мъна, но своими головами приняти бѣда».

И побъжаща они отъ мъста того и, увидъвшись они съ тъмъ Иванкомъ и съ дядею его Ермолкою тогожъ дни, и рекоша къ нимъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) По другому списку: Иже въ Ржевскомъ увздв.

<sup>2)</sup> По другому списку: городищечко.

<sup>3)</sup> Т.-с. онъ тамъ похороненъ.

<sup>4)</sup> Т.-е. боярское имѣніе.

ь) Т.-е. вышеупомянутые,

«Что у васъ за подвохъ? Кое цълованіе было? Икона стоитъ. То ли ваша правда къ намъ?» Они же начаща клятися къ нимъ и ротитися, глаголюще: «Ничтоже на васъ зла помыслимъ, ниже на городищи иконы въдаемъ; но токмо мы отъ многихъ людей, отъ полъсовныхъ и мимоходящихъ, слышахомъ, много-де и звонъ бываетъ на городищи томъ. Мы же того ничего не въмы на мъстъ томъ, вами глаголющаго» 6). И абіе разыдошася во свояси. (Тогда) начатъ глаголати Ермакъ Иванку: «Дойдемъ и видимъ, что есть на городищи томъ и станемъ стеречь, любо се кладъ иконою на мъстъ томъ является». И стрегоша они, и не бысть ничтоже, развъе единъ крестъ къ соснъ пригвожденъ стоитъ.

И сказали о немъ въ деревнъ Клочкахъ, и шедъ всею деревнею, досмотрили, что есть за икона; да не знають, занежь простые люди; а Пречистыя чудотворныя иконы никтожъ не видалъ на городищи томъ, занеже лъсъ частъ. И послали они Сидора Оедорова сына, деревни той Клочковской, отъ того городища 10 верстъ, къ Спасу на погостъ по попы; а поповъ не случилось въ волости: разбхалися по кануномъ 7). И Сидоръ позвалъ чернца Стефана крылошанина. И Стефанъ пошелъ въ самый Троицынъ день, въ понедъльникъ послъ объда. И сошлося съ тъхъ четырехъ деревень и стороннихъ людей, мужей, и женъ, и дътей болъ ста душъ. И дошли того городища и узръли есмя 8) на томъ городищъ тотъ чудотворный крестъ честный, Страсти на жельзъ на Нъмецкомъ, меньше пяди, сверху къ соснъ пробойцемъ прибить высоко. И помолився честному кресту чудотворному, и пошли ко городищу тому смотрити и гулять, занеже мъсто то видно и угодно ко всему. И Стефанъ чернецъ нашелъ предъ многими людьми чудотворную ону икону, на ней же бъ писанъ образъ Пречистыя Богородицы честнаго ея Одигитрія, на лівой руці Младенца держить; да за Младенцомъ на той же сторонъ приписанъ угодникъ ихъ великій Никола Чудотворецъ, стоячій на соснъ на сучку, а отъ крестовыя сосны до тоё Пречистыя образа десять саженъ промежъ ихъ. И старецъ Стефанъ крылошанинъ сняль чудотворный Пречистыя образь, и ступи съ нею съ колоды на землю. И въ тъ поры, яко буръ или вътру сильну уторгшуся вскоръ шунуль, и въ той часъ бысть свътъ необыченъ, (якоже) всъмъ людъмъ, ту на городищи томъ зрящимъ, дивитися свъту тому необычному. И въ тѣ поры человъкъ испълъ ногами; по поясъ больны были, имя ему Мартыянь, а прозвище Гребень; а жиль онь въ Клочкахъ; по исцъленіи

<sup>6)</sup> Вивсто глаголемаго.

<sup>7)</sup> Т.-е. служили всенощныя.

<sup>•)</sup> Здъсь сочинитель говорить уже отъ своего лица.

же своемъ у Происхожденія честнаго креста пономаремъ шесть лѣтъ здравъ и преставися.

А та чудотворная икона собою невелика, воротная <sup>9</sup>), письмо старинное. Чудно Богъ показалъ милость! Учало людей прощати отъ того чудотворнаго креста и отъ чудотворныя иконы честнаго ея Одигитрія.

И тъе крестьяне послади къ Спасу по священника, и священникъ Неклюдь Остафьевъ сынъ Поповъ новоставленой, пришедъ на то святое мъсто на городище, началъ пъти молебенъ, да воду святить съ тъхъ чудотворныхъ образовъ. И учали прощать. Послъ Мартыяна Гребеня, какъ его чудотворныхъ образовъ иконы ногами исцълили, что больны были по поясь, первое простили жену Марью Зайцову тещу, восемь лътъ очима не видъла; да Оедорову жену Сурменеву боярыню Окулину очима же исцели; да Ульяну Емельянову жену, еще въ девкахъ глуха была, да Бориска Хрусталя Стефанова сына. А тотъ Бориска, прежъ, въ Духовъ день, изъ Дрябковъ вдучи, завхалъ на то городище и хотълъ тотъ крестъ снять и везти къ себъ въ домъ, и чудотворной кресть, честною и невидимою силою, ему не дало снять. А сказываеть тоть Бориска: такъ, аки-деи человъкъ меня не припустилъ невидимо креста снять и везти къ себъ въ домъ; трижды-де меня о землю ударило, и вельми животъ какъ разслабило, и очи-де мон отъ того часу какъ застлало. Въ той же день, въ Петровы заговъйны, привезли того Бориска больнова на то городище къ тъмъ чудотворнымъ образомъ, и абіе исцъль въ той часъ: нача тыломъ здравити и очима видъти. Тожъ и на недъли той, какъ явися благодать Божія, тридесять человъкъ безъ трехъ простили.

И чернецъ Стефанъ крылошанинъ, видъвъ толику благодать Божію исходящую, исцъльніе многое отъ чудотворнаго и животворящаго креста Христова и образа Пречистыя Владычицы нашея Богородицы Одигитрія и Чудотворца Николы, и мнози врази належащи, еже не быти на томъ святомъ мъстъ ничему, и непріятели къ мъсту тому святому, пріятели же разбъгошась: Стефанъ же чернецъ къ Москвъ съ тъмъ убъгъ, како крестъ честный обрътенъ бысть, и коимъ обычаемъ образъ Пречистыя найденъ бысть, и кого Богъ простилъ на имя 10, и гдъ кто прощенъ прощеникъ, или въ коей странъ или во градъ, или въ которой веси живутъ, или предъ чимъ кого Богъ простилъ, всё то Стефанъ чернецъ съ доводомъ 11) написалъ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Т.-е. такой ведичины, какъ иконы на воротахъ.

<sup>10)</sup> Т.-е. поименно.

<sup>11)</sup> Съ подтверждениемъ точно.

Прежде онъ на Москвъ пришелъ къ Ивану Григорьевичу Морозову 12) и прочелъ тотъ списокъ. Иванъ же, слышавъ, и глагола ему тако: «Чернецъ, правда ли тако будетъ въ спискъ томъ написано, или ни? Аще правда, добро ти будетъ; аще ли неправда, и ты узриши надъ собою, что будетъ». И глагола Иванъ сыну своему Семену: «Семенъ, отведи ты старца того къ митрополиту; не мое то дѣло, святительское». И постави его Семенъ передъ митрополитомъ, и благослови его митрополитъ. И глагола митрополитъ: «Старецъ, какъ имя твое и гдѣ живешь, что ми про тебя Семенъ сказалъ?» Стефанъ же чернецъ подалъ митрополиту списокъ, противень сему списку 13). Митрополитъ же самъ прочитаетъ той, и воззрѣвъ нань, митрополитъ глагола: «Старецъ, яждь у меня по вся дни и не отходи отъ меня безъ моего вѣдома, докуды дѣло то обойдется».

И пособорова о томъ митрополить со двѣма владыкома: съ Коломенскимъ и съ Крутицкимъ и съ тремя архимандриты: изъ Ярославля отъ Спаса съ Іоною и изъ Симонова съ Филовеемъ и съ Спаскимъ съ

Новаго (Осодосіемъ) 14).

Абіе же въ четвергъ послѣ полудни, прибѣжа съ городища отъ новочудотворныхъ образовъ изо Ржева попъ Григорій Онисифоровъ сынъ Поповъ, а съ нимъ крестьяне лутчіе тоя волости Оковецкія, а принесоша къ митрополиту списокъ; а въ немъ писано полтораста человѣкъ прощеныхъ различными недуги, опроче прежнихъ Стефановыхъ 30-ти человѣкъ безъ трехъ. Митрополитъ же прочетъ, абіе не умолче, прослезися, пойде въ суботу до обѣдни ко Государю Великому Князю Ивану Васильевичу всея Русіи, и постави того старца Стефана и попа Григорія предъ Великимъ Княземъ, и боляре опыташа (ихъ). И послалъ о томъ Царь старѣйшаго сына боярскаго Феодора Палицына, а митрополитъ послалъ Благовѣщенскова попа Григорья, о всемъ о томъ испытать тоя волости Оковецкія и иныхъ шти 15) волостей околичныхъ: како то и коимъ образомъ явись такая благодать Божія на мѣстѣ томъ? Не солгано ли будеть?

Но не можеть градъ укрытися верху горы стоя, ни свътильникъ скрываемъ, тако и благодать Божія на мъстъ томъ: наниаче всего того яснъе и славнъе (оказася) на томъ городищъ на обыскъ. Пречистая Богородица отъ своего образа отъ чудотворнаго и отъ креста честнаго наимаче чудотворяще. И предъ очима ихъ Богъ простилъ 100 и 70

<sup>12)</sup> Новгородскій воевода, въдавшій ту м'єстность, гді явилась св. икона.

<sup>13)</sup> Konis.

<sup>14)</sup> Т.-е. съ Новоспаскимъ архимандритомъ.

<sup>15)</sup> Шести.

душъ, а въ нощи 40 и 2. И тъ посланники о всемъ о томъ отписали ко Государю, да послали со святою водою съ чудотворныхъ образовъ, освятивъ, попа Неклюда Остафьева сына Попова, да съ нимъ же послали разсыльщика Паньку Ватолина, что слышавъ отъ народа, пачеже самовидцы Божія благодати, извъстно видъвъ своима очима.

И Государь Князь Великій и со отцемъ своимъ митрополитомъ и съ бояры приговорили тако, да послали того же попа Неклюда, а съ нимъ Василья Палицына. Велълъ Государь: на которомъ древъ крестъ честный явися, и ту поставити церковь Происхождение честнаго и животворящаго креста Господня; а на которомъ древъ Пречистыя образъ явися, и ту поставити церковь о дву версъхъ во имя Пречистыя честнаго ея Одигитрія, а въ придъль престолъ Николы Чудотворца повель устроити; тве древеса вельть ссвчи, да престоль на твхъ соснахъ поставить на пени томъ. И сбышася Божіимъ благоволеніемъ, а государскимъ велъніемъ, а митропольичимъ благословеніемъ; все тако и бысть. И всв тв три церкви священы. А прівзжали съ Москвы, отъ Пречистой соборныя церкви, тъ церкви свящати попъ Василій Ярецъ, да дьяконъ Иванъ Жижа, да Великаго Князя сытникъ Иванъ Козминъ сынъ Носовъ, со всею утварью церковною: со образы, и съ ризы, и съ книгами, и съ колоколы. А свящали Пречистыя церковь и придълъ Чудотворца Николы тогожъ лъта послъ Покрова Святой Богородицы въ недълю. А Происхождение честнаго креста Господня на той же недъли въ четвергъ. А на священие Пречистыя Богъ простилъ на заутрени 4-е человъка. А при князъ Иванъ Кубенскомъ Богъ простиль двъ души: скорбна очима, а другаго человъка нутренею больна. Да Пречистая простила княгиню Теляшеву, а бользнь ея была утроба велика росла; да княгиня Марыя князя Ивановская Щетинипа, бользны ея мети 16); да княгиня Ирина княжъ Петрова жена Серебрянаго, а бользнь ся была руцъ скорчило. А Пречистая на нихъ милость показала и исцълила ихъ, но и нынъча онъ здрави отъ недугъ своихъ. Да прівзжала молитися княгиня Марья князя Ондръя Холмьсково Ивановича, чтобъ Богъ далъ сына, и трудъ ея не вотче быль: Богъ ея молитву услышаль, родила сына князя Петра о томъ времени.

И Государь Князь Великій Иванъ Васильевичъ всея Русіи, и митрополитъ прислаль по Пречистыя Авонасья дьяка Курицына Өуника, да игумена Исака изъ новаго монастыря митрополичья. Да тотъ же попъ Василій Ярецъ, да дьяконъ Иванъ Жижа подняли Пречистую и крестъ честный на заутрія Рожества Христова въ пятницу, въ лѣто 7048-е мѣсяца Декабря въ 26 день (1539 г.), а пришли ко Ржеву

<sup>16)</sup> Выкидыши?

Володимирову въ недълю (тутъ Богъ простилъ девять душъ различными недуги) и гонца къ Москвъ послади впередъ. А въ Рожественномъ селъ подъ Москвою боярыню въ разслабленьи Богъ простилъ.

А учали встръчать Пречистую и кресть честный князи, и княини, и боляре, и болярыни, и вдовы, въ Троицкомъ селъ Нахабинскомъ за польтретьядцать версть оть Москвы, не доходя посаду. На Новое въ митрополичь монастырь 17) пришли въ недълю по Богоявленіи, мъсяца Генваря въ 9-й день. Государь Князь Великій Иванъ Васильевичъ всея Русіи съ князи, и боляры, и со всёмъ народомъ града Москвы, и митрополить со всёмь вселенскимь соборомь, и съ живоносными кресты срътоша Пречистую Богородицу и живоносный крестъ въ новомъ митрополичьи монастыри. Туто молебенъ пъли. И поднялъ Пречистую Богородицу самъ митрополить, а кресть честный Исакъ игуменъ Новинской. И несоша въ новозданные храмы, и свъщаша во имя Пречистыя Одигитрія, кресту жъ честному Воздвиженіе честнаго креста храмъ на Москвъ 18), а въ съверную страну Пречистыя Николъ Чудотворцу, такоже придълъ, якоже и кресту къ Пречистой съ полуденныя страны придълъ. И митрополитъ, отпъвъ объдню въ новыхъ храмъхъ, и по отпътіи объдни, подняль митрополить образъ Пречистыя Богородицы, а кресть честный Исакъ игумень, и понесоша въ каменный градъ Москву, и поставиша въ соборной церкви, идъже чудотворцы Петръ и Іона митрополиты.

Велико Божіе милосердіе отъ чудотворныхъ образовъ на Москвъ бываемо, но не тако якожъ на томъ мъстъ Пырыщинскомъ городищъ, идъ же чудотворные образы явишася, но съ тъмъ и гонцы къ Москвъ пригоняемы бываху. Но изъ дому кто съ върою подвигнется къ чудотворнымъ образомъ Пырыщинскаго городища, и не ходя далече, измала исцъленіе пріемлютъ, или зароченъ 19) кто пойдетъ. Но и отходящіе прочь, за мала и за многая молящіеся съ върою къ Пречистой и кресту честному и Чудотворцу Николъ, исцъленія пріемлютъ, и елика въ человъцъхъ недузи бываютъ, наипаче бъсніи, вскоръ исцъленія пріемлютъ, но и родильницы пріъзжаютъ, подъ городищемъ чады раждаютъ. И не токмо едино исцъленіе бываетъ, но и многимъ видъніе върнымъ является отъ чудотворнаго образа Пречистыя Богородицы и честнаго креста Господня и Чудотворца Николы на городищи томъ.

Первое знаменіе. Въ нощи, съ Троицына дни на вторникъ, ста-

<sup>17)</sup> Т.-е. подъ Новинское.

<sup>18)</sup> Воздвиженскій (Крестовоздвиженскій) "на островь", въ Москвъ монастырь упразднень посль пожара 1812 г., нынь приходская церковь на улиць Воздвиженкь.

<sup>19)</sup> Давшій зарокъ, объть.

виль старецъ Стефанъ сторожей, въ началъ какъ нашелъ образъ Пречистыя, а самъ пошелъ являти на Оковецкой станъ тіуну Григорью Золотухину. Услышали конской топотъ. Вскакаша сторожи и увидъвше человъка, ъдуща къ городищу, конь подъ нимъ сивъ, а самъ въ доспъсъ какъ въ леду. По та мъста его что видъли до городища; не видъща же его на городищъ, слышаще же, како съ коня сниде, первое къ кресту пріиде, потомъ же ко Пречистой образу помолитись. Мы же сторожи: Наумъ Рыльской, да Илья Ондръевъ сынъ Дрябковскова, да Артемко Плакса съ Гришкина, да Фролъ Дрябковской, слышахомъ: межъ нами по городищу ходилъ, сниде съ городища съ конемъ; опять его увидъхомъ, какъ прочь поъде.

И второе знаменіе. Многажды многимъ людямъ звонъ слышанъ бысть на городищи томъ.

Третье знаменіе. На четвертой педіли явленія Пречистыя, во вторникь, въ сумеркі подь городищемь человіка Богь простиль очима, и снидоша на то місто священницы молебны піти и начаша прокимень піти: «всяко дыханіе да хвалить Господа», и явишася на городищи у креста честнаго три свіщи ясно горяще пламенемь: едина убо пошла оть востока поперекь городища на западь, а вторая по край городища, а третья къ сіверу по край же городища; таже двіз скоро пошли, средняя же тихо, и снидошася всіз три вмістів на край городища, идів же ныніз съ мосту ворота на городищі, прямо древу, на немь же икона образь Пречистыя Богородицы чудотворная: Возвратишася тіз свізщи ко образу Пречистому, и абіе невидимы быша у древа того.

Четвертое знаменіе. На пятой неділи явленія Пречистой, како світь бысть у честнаго креста съ четверга на пятницу, съ вечера дажь и до заутрени, и народу же многу въ ту пору на городищи стоящу, въ той бо світь три души исцільша бізснымь недугомь, да разслабленная третья очима, 40 літь не виділа світа.

Пятое знаменіе. Како Пречистая и кресть носимь бысть къ Спасу, четырежды просвітись различнымь видініемь, при князі Борисі Васильевичі Гобкині. Священницы и городовые прикащики и весь народь, за нею идуще, тое просвіщеніе виділи.

Шестое знаменіе. Девятый день до Покрова Святыя Богородицы, въ недѣлю, вечерѣ, взопилъ сторожъ Наумъ, чаялъ церковь Спасъ загорѣлся Оковецкой; притекъ пономарь съ ключемъ, многимъ убо людемъ стекшимся, отомкнувъ церковь, и узрѣли толико чудотворную икону просвѣтившуся, образъ Пречистыя, яко солнцу съ утра ясно исходящу.

Седьмое знаменіе. Въ лъто 7048-е (1540), въ десятую пятницу послъ заутрени, сами колокола зазвонили, а въ другорядь того же

лъта послъ Петрова дни, въ Козмодемьяновъ день, молебны отпъли предъ объднею, сами жъ колокола звонили, а ни птицъ по вервемъ ударяющи, но самимъ языкомъ въ колоколъхъ ударяющимся по краемъ. Оба тъ звоны священницы и много народу видъли.

А стояль образъ Пречистой чудотворной и кресть честный на Москвъ въ большой церкви отъ недъли по Богоявлении до недъли предъ Ильинымъ днемъ, и митрополитъ благословилъ тъхъ священниковъ, большаго попа Григорья, образъ чудотворной подняти, а кресть честный Дею священнику, которые священники пришли за чудотворными образы. И Государь Князь Великій Иванъ Васильевичъ всея Русіи тыхъ доподтим и иноли выноватодун ат стидоводи и стваопажон свопоп со всемъ вселенскимъ соборомъ, и съ живоносными кресты, и со всемъ народомъ града Москвы. И Государь Князь Великій проводиль со всьми боляры до новыхъ церквей мъсяца Іюля 16 день, на память святыя мученицы Еуоиміи Всехвальныя. И отпіввь об'єдни въ новыхъ храм'єхъ, въ четвертый часъ дни, и благословилъ митрополитъ священниковъ, пона Григорья и попа Дея, и дьякона Елисея и весь клиръ, јерея-священника благословилъ и чудотворныя иконы, Пречистыя Одигитріи и честнаго креста, отпустиль. А Князь Великій отпустиль дыяка своего Ованасья Курицына и десять сыновъ боярскихъ, да десять пищальниковъ, а всъ съ народомъ дъти боярскія и пищальники: занежъ велъль Государь Князь Великій проводить до Пырищинскаго городища, береженія ради собора.

Первой убо ночлеть оть Москвы полтретьятцать версть въ Нахабинскомъ <sup>20</sup>); второй ночлеть, прошедъ Лучинескъ, <sup>21</sup>) полтретьятцать версть, въ Троицкомъ селъ Петровскомъ <sup>23</sup>). Третій ночлеть прошедъ Волокъ-ламской у Ильи пророка въ Ибиковъ <sup>23</sup>). Четвертый ночлеть у Дмитрія святаго въ Холму, (въ) княжъ Ондръевскомъ селъ. Въ Новомъ же городищъ 70 и 4-е души Богъ простилъ, съ тъмъ и гонца къ Москвъ послали. Пятой ночлетъ въ Зубцовъ, у Юрья Демьянова Пречистая стояла. Шестой ночлетъ прошедъ Ржеву Володимерову у Николы на Сишкъ; ту Богъ простилъ боярыню Старицы города: больна была главою. Седмой ночлетъ на Столпинской пустоши, за двъ версты до Пырищинскаго городища. Въ той же день пришли на городище, въ кой день съ Москвы пошли, въ осмый день, въ недълю же до

<sup>20)</sup> Нахабино, 30 версть отъ Москвы на Волоцкомъ трактъ.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Нына деревня Лучинское, Званигородского убяда, близа заштатного г. Воскресенска, въ 53 в. отъ Москвы.

<sup>22)</sup> Село Петровское Рузскаго увзда, въ 62 в. отъ Москвы.

<sup>23)</sup> Ильинское въ 13 в. отъ Волоколамскаго и въ 141 в. отъ Москвы.

объдни. Множество народа снидошась отъ всъхъ странъ на городище и ждаща приходу чудотворныхъ образовъ. Приходомъ ея царицынымъ и честнаго креста и Чудотворца Николы 17 душъ Богъ простилъ, а на завтръ 4-е души; на той же недъли въ среду и въ пятокъ 6-тъ душъ Богъ простилъ. Великое убо Божіе милосердіе и неизреченная благодать Святаго Духа, изливаема по всему міру! Намъ убо зрящимъ, отъ чудотворнаго образа Пречистыя Одигитрія иконы и честнаго креста и Чудотворца Николы образа, по вся дни исцъленіе пріемлютъ, приходящіе съ върою и молящіеся со слезами, по въръ пріемлютъ исцъленіе. Ему же слава во въки, аминъ.

Въ лъто 7047 (1739) былъ хлъбъ всякой дешевъ: кадъ ржи купили по 4-е Московки, а лъто было вельми ведрено, а не суливо <sup>24</sup>), а красно и всякимъ овощемъ плодовито; а отъ поля <sup>25</sup>) тишина, а людемъ здравіе было и всякому скоту, и ичеламъ, и меду много, котораго лъта чудотворные образы явилися: Пречистая Богородица и честный крестъ и Никола Чудотворецъ.

#### II.

## Сказаніе о явленіи иконы Тихвинской Божіей Матери.

По Тронцкой рукописи ХУІ в. (писанной до 1546 г.) № 188.

Въ лъто 6891 (1383), въ дни благочестиваго Великаго Князя Димитрія Ивановича и святьйшаго митрополита Пимена, при архіепископъ Алексіи великаго Новаграда, явилася икона Пречистыя образъ Одигитрія, сиръчь наставница, въ области великаго Новаграда во Обонъжьской пятинъ, на ръкъ Ояти, въ вымоченицахъ, сто версть отъ Тихвины, идъже нынъ церковь Пречистыя Богородицы стоитъ. А того никто же въсть, откуду прінде. И быша ту отъ тоя пконы Пречистыя образа чудеса и испълени многа, и на томъ мъстъ поставища церковь Рождество Святыя Богородицы. И не по мнозъ времени оттолъ невидимо прейде и явися на Кожель, на Куковь горь, на мало время за 20 поприщъ отъ Тихвины, и въ томъ мъстъ поставища церковь Покровъ Святыя Богородицы, и оттоль явися на Тихвинь, надъ ръкою на горь, на воздусъ икона Пречистыя образъ, у ней же на руцъ Спасъ воображенъ Господь нашъ Інсусъ Христосъ. И собращася множество народа на великое то чудо, молящеся непрестанно пречистому Ея образу и изъ Нея рождшемуся Христу Богу нашему, и на томъ мъсть, на горъ, заложиша церковь во имя Пречистыя Успенія святыя Богородицы. О, великое чудо, братіе! Обрътеся срубъ церковный п икона Пречистыя на

<sup>24)</sup> Т. е. не дождливо.

<sup>25)</sup> Т. е. съ юга, отъ Крымскихъ Татаръ.

средъ его на другой странъ ръки Тихвины, и ту совершиша церковь. И отъ того времени начаша быти, милостію Божією и Пречистыя Его Матери, многая чудеса и псцъленія различными недуги съ върою приходящимъ, до сего дне бывають.

Въ лъто 6898 (1390) первая церковь Святыя Богородицы на Тихвинѣ сгорѣ отъ свѣщи, а чудотворную икону обрѣтоша въ можжевелникѣ на воздусѣ, съ перестрѣлъ отъ церкви. И на томъ же мѣстѣ вторую церковь поставиша и грѣхъ ради нашихъ и небреженіемъ за пятъ лѣтъ паки вторая церковь сгорѣ отъ свѣщи же, а чудотворную икону обрѣтоша въ пепелу благодатію Божіею цѣлу.

Въ лъто 6903 (1395) поставища на Тихвинъ на томъ же мъстъ церковь Пречистыя третію, и послаша священницы въ веси и села проповъдати милость Божію и чудеса Пречистыя Его Матери, пономаря именемъ Юрыша, мужа благоговъйна, чиста житіемъ и боящася Бога, заповъдати людямъ постъ и молитву и пріити на освященіе церковное, день и праздникъ Пречистыя нарекъ. И егда рабъ Божій пономарь возвратися отъ веси и, проходя пустынное мъсто за три поприща отъ церкви, абіе узрѣ жену въ багряну ризу одъяну и неизрѣченнымъ свътомъ сіяящу, на сосновъ кладъ съдящу и предъ нею свътла мужа съдинами украшена, въ святительскихъ ризахъ стояща. Онъ же отъ страха убоявся и паде; свътлый же мужъ вздвиже его, глаголя нъкая словеса духовная и душеполезная наказанія къ священникомъ и всъмъ людемъ, и абіе невидими быша. Пономарь же Юрышъ, пришедъ къ церкви Пречистыя, исповъда священникомъ чудное видъніе и наказаніе людемъ; священницы жъ и всъ людіе прославища Бога и Пречистую Его Матерь, и на томъ мъсть, идъже видъніе видъ, поставиша часовню во имя святаго и великаго Чудотворца Николы, и ту быша и нынъ бываютъ чудеса и испъленія многа. А въ кладъ учиниша крестъ и поставища въ часовић, и по нъкоемъ времени часовня сгоръ совсъмъ, а кресть обратоша въ пепелу весь цаль, и стоя третія церковь на Тихвинъ 105 лътъ и сгоръ, а икону вынесоща.

И въ лъто 7015 (1507), повельніемъ благовърнаго Великаго Князя Василія Ивановича всея Руси, по благословенію преосвященнаго архіепископа Серапіона великаго Новаграда, заложища на Тихвинъ церковь Пречистыя кирпичную, и Божією милостію и Пречистыя Его Матери совершища, яже и донынъ стоитъ, исцъленія неоскудно подавая съ върою приходящимъ. Идъже стояла часовня, на томъ мъстъ, повельніемъ Великаго Князя, устроища монастырь, въ немъ церковь святый Николай и крестъ поставища въ церкви, старой, о немъ же писано, и поставища игумена и собраща братію и удоволища ихъ милостынею неоскудною.

#### Канонъ Спасителю

сочиненный княземъ г. а. потемкинымъ - таврическимъ, въ яссахъ 1791 года 1).

Найденъ въ бумагахъ князя Потемкина, сохранившихся у его племянника графа А. Н. Самойлова, съ означеніемъ имени сочинителя, и сообщенъ въ Русскій Архивъ внукомъ графа Самойлова, графомъ А. А. Бобринскимъ.

Читатели оцінять важность этой отмінной психологической черты въ князі Потемкині. Человінть великаго политическаго ума, простиравшій вліяніе не только на всю Россію, но державшій въ рукахъ своихъ главнійшія нити всемірныхъ событій, остается візренъ первоначальнымъ впечатліннямъ родительскаго дома и, въ предчувствій близкой кончины, хочетъ очистить страстную душу покаянною піснію. Эти привычные Русскому слуху звуки успокоивали пресыщеннаго жизнію великольпнаго князя Тавриды. Намъ кажется, что въ этой візрности князя Потемкина общенародному духу заключается разгадка его необыкновеннаго возвышенія: Потемкинь быль необходимъ Екатеринів столькоже по личному сочувствію, какъ и потому что быль человікъ вполні народный.

Нъкоторыя духовныя лица, къ которымъ мы обращались съ просьбою указать намъ, не встрътится ли чего въ Потемкинскомъ Канонъ противнаго церковному обычаю, одобрили намъ его напечатаніе. Само собою разумѣется, что въ Канонъ многое взято изъ общихъ церковныхъ молитвословій. П.Б.

#### Пъснь первая. Ирмосъ.

Шествующій Израиль сквозь морскую пучину, не коснувшися водамь своими стопами, воспёль хвалу Избавителю своему. Яко бреніе Создателя моего, дерзаю глаголати органомь души моея спцевое славословіе: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Отверзая уста моя къ пънію славы и мплосердія Твоего, Господи, испытываю сердце мое и душу мою, и въть, яко ни едино слово не довольно къ воспъванію чудесъ Твопхъ; но Ты, яко человъколюбецъ, не возгнушайся моимъ изреченіемъ и услыши мя вопіюща: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Прогиввляя Тебя Всевышняго ежечасно, кто не ужаснется праведнаго суда Твоего и кто не осудить самъ себя на въчную казнь? Но

<sup>1)</sup> По образцу Канона, который печатается въ Кіевскомъ сборникъ "Моленій на всякъ день потребныхъ". А. Л.

II, 2.

неизмъримы пучины милосердія Твоего. Прибъгаю къ чистому покаянію, единому средству, во упованіи, Господи, Твоея милости.

#### Слава!

Оть утробы матери моея, тайною святаго крещенія омывая прародительскій грѣхъ, объщахся Тебъ, Владыко, ходити по стопамъ заповъдей Твоихъ; но, совратившись со истиннаго пути, поработахъ грѣху и осквернихъ одежду спасенія моего, не смъю взирати на небо. Яко милосердъ, услыши мя!

#### И нынъ.

Къ Тебъ, Мати Господа моего, обращаю молитву мою, яко къ Ходатайницъ у Творца моего; принеси ее ко Господу, да будеть она яко жертва чистая предъ страшнымъ Его престоломъ.

#### Пѣснь вторая. Ирмосъ.

Вонми, небо, и возглаголю и воспою Христа, отъ Дввы плотію пришедшаго. Помилуй мя, Боже помилуй мя!

Кто не изречеть Твоего человъколюбія, Христе, когда Ты, для избавленія единаго человъка, не только не возгнушался дъвическаго чрева, но не пощадиль Себя въ вольной страсти? Удивляюся снисхожденію Твоему, Человъколюбче Господи, и плачуся о неблагодарности моей. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Чёмъ Тебъ воздамъ, Всесильный Господи, за толикое ко мнѣ милосердіе и чѣмъ сдѣлаюся (достойнымъ) распятія Твоего, Христе? Прахъ Твоего созданія къ Тебъ вопістъ. Вѣмъ яко едиными добродѣтелями соединяюся съ Тобою, но нагъ есмъ сего украшенія; не милости, но суду Твоему повиненъ.

#### Слава!

Умножишася беззаконія мои, яко песокъ при краи моря, но не отступихъ отъ Тебя, Спасителя моего. Согръщая, оскорбляю Твое величество; но, обращаяся къ покаянію, вижду, Господи, колико слабо человъчество. Не по дъламъ его суди, но по милости Твоей!

#### И нынъ.

Къ Сыну Твоему, Мати и Дъва Пречистая, дерзаю принести мольбу мою и, въдая недостоинство мое, къ Тебъ прибъгаю, Владычице, да Ты, матерними Своими молитвами, содълаешь меня достойна Его милости.

## Пѣснь третія. Ирмосъ.

Утверди, Господи, на камени заповъдей Твоихъ зыблющееся сердце мое, яко единъ святъ еси, Господи! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Проснися, душа моя, отъ сердечнаго твоего ожесточенія. Се уже при дверѣхъ Женихъ! Гдѣ твой свѣтильникъ? Угасъ! Бѣжи возжещи его! Но дверь между тѣмъ затворяется, и ты лишаешься брачныя вечери. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Виждь, Господи, смиреніе мое, виждь сокрушеніе сердца моего! У Тебя единаго очищеніе, у Тебя избавленіе есть. Помилуй недостойное Твое созданіе и не допусти до пагубы душу мою.

#### Слава!

Пролей мив, Господи, источникъ слезъ моихъ, да омыю скверны души моея, да убълюся яко сивть и да уготовлю храмъ Тебъ въ илънномъ сердцъ моемъ. Ты единъ силенъ воздвигнути изъ праха достойное царствія Твоего.

#### И нынъ.

Надежда ненадежныхъ и утъшеніе сътующихъ, Ты еси чистая Дъво, содълай во храмъ души моея чертогъ Сыну Твоему, ходатайствомъ матернея Твоея молитвы!

#### Пѣснь четвертая. Ирмосъ.

Одождивый иногда манну и источивый изъ камени воду людемъ Своимъ, Препрославленный Боже, подаждь п мнъ, Спасе, благодать Твою, утоляя алчность и жажду гръховную души. Помилуй мя, Боже, помплуй мя!

Преклони, Господи, ухо Твое къ молитвъ моей, отъ сокрушеннаго сердца къ Тебъ возсылаемой; пріпми слезъ моихъ пролитіе за вину гръховъ моихъ. Се Тебъ приносится, Спасителю Мой, вмъсто мура многоцъннаго, излитаго гръшницею на пречистыя ноги Твои. Едино слово Твое довольно было къ очищенію гръховъ ея; рцы жъ и Ты душъ моей: Спасеніе твое есмь Азъ. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Пришедши спасти гръшника, а не призвати праведнаго къ покаянію, воззри, Господи, на преклоненную выю мою, на сокрушенное предъ Тобою сердце мое и что недостаетъ къ дополненію за гръхи мои, Ты Самъ, Создатель мой, яко Сердцевъдъцъ, открой мнъ мысленныя мои очи, да увъмъ и воздамъ Тебъ до послъдняго.

#### Слава!

Се стоитъ предъ Тобою, Владыко, прахъ созданія Твоего; се страждеть душа его; суди Ты ее, Избавитель. Азъ согръшихъ предъ Тобою, яко человъкъ, но не воздъхъ руки моея къ иному Богу, яко Ты единъ еси свять и праведенъ.

#### И нынъ.

Ходатайница всёхъ върныхъ, Владычица Дъво, Мати Божія, чи-

стъйшая всъхъ тварей небесныхъ и земныхъ, воззри на гръшника, ищущаго спасенія, да наставиши душу мою на путь къ достиженію царствія Сына Твоего и Господа.

#### Пѣснь пятая. Ирмосъ.

Утреннюю къ тебъ, Спасе мой, отъ нощи гръховной; просвъти душу мою свътомъ невечернимъ, свътомъ Твоего божества, и настави меня на повелънія Твоя, яко всесиленъ. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Не отвержи меня, Господи, отъ лица Твоего; не отъими отъ меня Духа Святаго Твоего; не постыди меня, Боже мой, въ день стращнаго суда Твоего предъ ангелы Твоими. Въмъ, что тамо дъла мои меня изобличатъ, отошлютъ въ тьму кромъшную, но за въру твердую мою къ Тебъ, Господи, ожидаю милосердія. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Не устрашаетъ меня столько пламень муки въчныя, не ужасаетъ меня червь оный неусыпающій и скрежетъ зубовъ, сколько трепещетъ духъ мой и мучится совъсть моя о лишеніи благости Твоея, Господи. Кто не возрыдаетъ изъ гръшниковъ, видя святыхъ Твоихъ, съдящихъ одесную славы Твоея?

#### Слава!

Не вниди, Господи, въ судъ съ рабомъ Твоимъ, не оправдающимся предъ Тобою. Чѣмъ душа моя оправдится, когда въ книгѣ Твоей и несодѣянная еще мною уже написана суть и когда не оправдится предъ Тобою всякъ живой.

#### И нынъ.

Заступница Христіянъ непостыдная, Чистая Богородица, Ты едина умилостивляешь Сына Твоего отъ предлежащаго гръшникамъ воздаянія.

# Пѣснь шестая. Ирмосъ.

Вопію ко Господу всёмъ сердцемъ моимъ, яко низринутый въ бездну грёховную. Отъ тли, Боже, возведи мя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Видишь душа моя предъ собою своего Избавителя, искупившаго тебя Своею кровью, видишь раны Его: се Агнецъ Божій вземляй гръхи міра. Ты предстоишь предъ Нимъ, яко неблагодарный, ты дерзаешь отверзти къ Нему усты своя; прослезися, въ перси біющи и возглаголи: отъ тли, Боже, мя возведи! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Страшусь, Господи, призвати Тебя въ храмъ души моея; но, въдая Твое снисхожденіе надъ гръшниками, съ коими Ты не возгнушался совечеряти въ дому Симона Прокаженнаго, отверзая душу и сердце

мое, прошу, яко оный Евангельскій мужъ, единаго слова Твоего къ избавленію моему, и хотя не есмь достоинъ, но Ты единъ властенъ освятить и очистить мя, да подъ кровъ внидеши души моея.

#### Слава!

Скажи ми, Господи, кончину мою; открый мнѣ путь, коимъ отсель къ вѣчности пойду; покажи мѣсто, идѣже будетъ душа моя. Вѣмъ по дѣломъ моимъ, что внѣ царствія Твоего; но стоитъ ли гнѣва Твоего бренное сіе созданіе? Покажи ей мѣсто, яко человѣколюбецъ, хотя при краи царствія Твоего.

#### И нынъ.

Волнующаяся душа моя и утопающая въ бездив беззаконій своихъ ищетъ помощи, но не обрътаетъ; подаждь ей, Пречистая Дъво, руку Свою, ею же носила Спасителя моего, и не допусти погибнути во въки.

#### Пѣснь седьмая. Ирмосъ.

Пребывніе въ истинной въръ отроки не послужиша бездушному идолу, обрътоша избавленіе свое въ горящей пещи, прохладною росою, и возопиша пъснь Давшему имъ побъду: отцевъ Боже, благословенъ еси! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Тебъ, Господи, единому согръшихъ, и Тебъ единому каюся, яко да оправдишися во словесъхъ Твоихъ и побъдиши внегда судити ти. Страшно впасти въ руки Бога живаго; но нътъ отчаянія въ милосердіи Его. Самъ велишь Апостолу Своему прощати вину седмь разъ седмерицею. Какоже отъ самого Бога истиннаго милосердія не ожидать! Върно слово: идъже умножится гръхъ, тамо преизобилуетъ Божія благодать. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Не въ надеждъ милосердія и человъколюбія Твоего, Христе, согръшихъ, но по немощи человъческаго естества: разумъ и память ослабъваютъ тамо, гдъ житейскія сласти владъють человъкомъ. Въсп, Господи, какія преткновенія поставлены ногамъ моимъ, и въ силахъ-ли ополчиться рука моя, аще не будешь моимъ путеводителемъ и уклонишь меня гръшнаго отъ пути лукаваго.

#### Слава!

Запрети, Господи, сопротивъ гонящихъ мя, прельщать душу мою, и безъ того со всъхъ сторонъ колеблющуюся; не въмъ, гдъ подклонити главу мою, и аще отымешь руку Свою отъ меня, то гдъ обрящу покой души моей, и кто будетъ моимъ избавителемъ?

#### И нынъ.

Ослабъвшей душъ моей и уязвленному сердцу моему подаждь

исцъленіе, Дъво Чистая, и простри за меня матернія руцъ Свои къ Богу и буди мнъ Ходатайница: можеши бо, елико хощеши.

#### Пѣснь восьмая. Ирмосъ.

Его же воинства небесная славять и трепещуть Херувимы и Серафимы, и Его же не видъ человъческое око, вострепещи, душе моя, и воскликни: пойте и превозносите Господа во вся въки! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Приверженъ есмь къ Тебъ, Спасе мой, отъ сосцу матери моея; возлюбихъ Тебя, кръпость моя, яко же Избавителя моего; но не въмъ, откуду преступаю заповъди Твоя. Ты Создатель мой, Ты единъ помилуй мя, да прославлю Твое божество. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Се пядію положить еси дни моя, и весь составъ мой ничто же есть предъ Тобою, Господи; въ семъ мірѣ подвержена скорби и болѣзни жизнь моя, а въ будущемъ, не вѣмъ еще, что обрящу по дѣломъ моимъ.

#### Слава!

Върую, Господи, что уготовано отъ Тебя праведному и гръшному, но отъ перваго пути далече совратихся, а послъднему всегда предшествую; яко человъкъ хощу взойти на истинный путь, но житейское попеченіе оный заграждаеть. Кій судъ будеть мнъ зачатому во гръсъхъ, и кто пощадить душу мою, аще не Ты Спаситель мой?

#### И нынъ.

Богородице, Владычице, Мати Чистая, избавивши всёхъ гръшниковъ Рожденіемъ Своимъ, покрой душу мою пречистымъ покровомъ Своимъ и отъ бъдъ всъхъ защити мя!

## Пъснь девятая. Ирмосъ.

Странная тайна въ Тебъ, Дъво, сокрыта: по рождествъ бо пребыла еси Дъвою, что есть чудо въ человъческомъ родъ. На Тебъ единой, яко изобранной Богомъ, сія благодать исполнися; тъмъ Тя вси, яко чистьйшую, Херувимы непрестанно величаютъ. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Услыши, Господи, молитву мою и вопль мой къ Тебъ да пріидеть; не отврати лица Твоего оть меня, въси волю мою и въси немощь мою. Тебъ единому открыто сердце мое, виждь сокрушеніе его. Се дъло рукъ Твоихъ къ Тебъ вопіеть, хощу да спасеши мя; не забуди меня недостойнаго, и воспомяни въ царствіи Своемъ. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Се жертва чистая сердца моего, юже приношу Тебъ, Господи, на алтарь души моея; се все то сокровище, имъ же Тебъ объщался и долженъ есмь; кромъ сего не имъю чъмъ Тебъ воздать, Спасителю моему, ибо вся Твоя суть. Пріими сію молитву, Господи, да исправится она, яко кадило благоговонное предъ Тобою.

#### Слава!

Воздъвая къ Тебъ, Богу моему, руки мои, поклоняюся Тебъ сокрушеннымъ сердцемъ и чистою совъстью, Создателю моему; върую и исповъдую, яко Ты еси Искупитель мой и несомнънно отъ Тебя ожидаю спасенія моего. Вручаю Тебъ душу мою и тъло: пощади меня угодникомъ Твоимъ; сего у Тебя единаго прошу и молю, да обрящу.

#### И нынъ.

Се на утоленіе предлагаю Тебѣ, Господи, Матерь Твою Пречистую и всѣхъ Тебѣ отъ вѣка угодившихъ; молитва ихъ у Тебя много можетъ. Пріими ходатайство ихъ за меня недостойнаго; не вѣмъ уже, что болѣе Тебѣ изрещи. Твой есмь азъ и спаси мя!

# Письма митрополита Филарета къ преосвященному Иннокентію Камчатскому.

(въ последствии митрополиту московскому).

(1856-1864).

1.

+

Преосвященнъйшій владыко, возлюбленный о Господъ брать! И вы вините себя въ молчаніи. Успокойтесь. Нътъ человъка, столько виновнаго въ молчаніи, какъ я, и предъ вами, и предъ многими.

Господь да хранить ваше зръне. Вережно употребляйте его. Не годится ли вамъ средство, которому научилъ меня покойный митрополить Амвросій и которое помогаеть моимъ, давно слабымъ глазамъ: при пробужденіи отъ сна, по закрытымъ глазамъ провести перстомъ, омоченнымъ въ слюну и остаться съ закрытыми глазами минуты на три?

Благодарю съ вами Бога за то, въ чемъ продолжаеть Онъ являть вамъ Свою благодатную помощь и за безопасность предъ лицемъ враговъ. Въ трудномъ же и скорбномъ да подкръпить Онъ васъ и да даруеть труду плодъ и скорби утъщеніе.

Нъкоторымъ скорбямъ вашимъ горько соскорблю и я, и особенно бъдамъ во лже-братіи, открывшимся въ пришедшихъ отъ насъ. Какъ я въ Лавръ бываю недолго и, будучи тамъ, не имъю удобства наблюдать за каждымъ изъ братіи, то при избраніи долженъ я быль положиться на свидътельство тамошнихъ старшихъ.

Въ Гавріилъ въроятно дъйствуетъ прежняя бользнь умоповрежденія. Я видъль опыты, которые показывали, что выздоровъвшихъ отъ сей бользни небезопасно употреблять къ дъламъ труднымъ и заглазнымъ.

Особенно горько узнать о дъйствіяхъ произвольной бользни Ареоы, которой здісь не подозрівали.

Вы конечно поспъшили отозвать сихъ людей, и думаю, хорошо было бы, чтобы вы отослали ихъ къ намъ, дабы близъ васъ и слъдовъ ихъ не оставалось.

Что врагь душъ человъческихъ злится на отъятіе у него жертвъ, въ томъ нътъ сомнънія. И являющееся озлобленіе его показываетъ, что онъ много теряетъ. Посему не надобно вамъ изнемогать, а укръпляться; не надобно приходить въ смущеніе отъ его усилій, но продолжать дъйствовать съ спокойною твердостію, въ упованіи на помощь Божію, уже испытанную. Господь да даруетъ вамъ свышній внутренній миръ, побъдоносный во всякой брани, да не спъщите на покой внъшній. Господь силъ да будетъ съ вами! О семъ молю Его, прося молитвъ вашихъ о моей немощи. Вашего высокопреосвящества покорнъйшій слуга Филаретъ м. Московскій.

М. Марта 10-го 1856.

2.

+

Преосвященнъйшій владыко, возлюбленный о Господъ брать!

Простите, что я съ довъріемъ принялъ невърный слухъ о вашемъ мнъніи относительно перевода Св. Писанія на Русское наръчіе. Онъ пришелъ ко мнъ такимъ путемъ, что я имълъ причину довърять ему.

Изволите говорить, что меня спросять, какъ приняться за сіе дъло? Но, кажется, на что бы останавливать и длить дъло симъ вопросомъ? На сей вопросъ владыки Кіевскаго я отвъчалъ въ моемъ мнъніи, что главныя правила и предосторожности въ опредъленіи Св. Синода изложены; когда сіе утвердится, тогда будетъ время подумать о подробностяхъ. И что спрашивать меня, когда я одинъ, а васъ много? Спасеніе во мнози совити. По истинь, мнь часто трудно бываеть по недостатку совъта. Но положимъ, что я представлю вамъ проектъ и назову лица, чрезъ которыя можно приняться за діло; пока вы о семъ разсуждаете и представляете на высочайшее усмотръніе, кто-нибудь, назначенный мною, можеть умереть, между тъмъ, какъ его назначение высочайше утверждено: вамъ надобно будеть опять разсуждать и представлять ваше разсужденіе на высочайшее утвержденіе. Сіе возвращаетъ меня къ моему мненію, чтобы представить на высочайшее усмотръніе составленное опредъленіе, а подробности исполненія остались бы въ распоряжении Св. Синода. Впрочемъ да будетъ воля Св. Синода.

.Смотря на записку о викаріатствахъ и на замѣчанія преосвященнаго Нила, удивляюсь. Неожиданно для меня, что такимъ тономъ гово-

ритъ преосвященный архіерей, присутствующій въ Св. Синодъ, преосвященному архіерею, присутствующему въ Св. Синодъ.

Мивніе, что вз первыя времена были епископы не болье значущіе какт то, что нынь значать священники, не знаю, какъ докажеть преосвященный исторією и какъ согласить съ церковными правилами и съ православными понятіями о ієрархіи.

Вы правду говорите, что у насъ епископовъ мало; но что и понятие о надзоръ за паствою у насъ потеряно, это вы сказали не безъ обиды для Россійской іерархіи и дали преосвященному Нилу причину прогиваться.

Правда, что дъйствованіе духовенства на раскольниковъ во многихъ мъстахъ неудовлетворительно, частію по недостатку знанія и ревности; но это частію, а другою и большею частію по причинамъ, противъ которыхъ и знаніе, и ревность ведуть безплодную борьбу. Деньги, деньгами купленное покровительство, мірскія выгоды, господство богатыхъ раскольниковъ, вольность и ненаказанность преступленій, воть подпоры раскола. Въ одинъ приходъ, зараженный расколомъ, вмѣсто недъятельнаго я опредълилъ усерднаго и дъятельнаго священника, впрочемъ кроткаго и осторожнаго: чрезъ немногіе мѣсяцы уже и въ то село, изъ котораго онъ переведенъ, пришелъ слухъ, что его сожгутъ, и чрезъ недолгое время домъ его сожженъ, и виновнаго не открыто. Раскольники радуются и ободряются къ подобнымъ поступкамъ.

Полюбопытствуйте прочитать въ Св. Синодъ извлечение изъ донесений о расколъ въ Нижегородской и Черниговской епархии.

Духовныя училища не Иркутскою ли мърою мъряете вы всъ? Можно емъть сказать, что эта мъра невърна.

Правда, что должно желать духовнымъ училищамъ болъе духовнаго возбужденія. Но какой комитеть вдохнеть во всъ ихъ духъ жизни? Надобно, чтобы духовное возбужденіе оть архіереевъ простиралось на начальниковъ и наставниковъ училищь, а оттолъ на учениковъ. Проповъдуйте епископамъ, сообщайте имъ свою ревность и одушевленіе, предлагайте подобное дъйствованіе Св. Синоду, и сообразный съ симъ выборъ въ епископы. А если не такъ, то составьте какой угодно комитетъ, выдумайте какой угодно уставъ: онъ будетъ мертвая буква, и новое будетъ слабъе стараго, которое разорите. Одно для духовныхъ училищъ потребно и очевидно: устраните чуждые предметы ученія, насильно навязанные и безъ пользы обременяющіе.

Вы требуете на каждыя 150 или 200 церквей викарія, слъдственно требуете 150 викарієвъ. Думаете ли, что легко найти для сего требуемое число людей съ желаемыми качествами; что легко устроить для нихъ пребываніе, свиту, содержаніе, опредъленный кругъ дъйство-

ванія? Вообразимъ викарія, епископа Богородицкаго и Бронницкаго или епископа Верейскаго и Можайскаго: у нихъ не будеть ни училищъ, ни духовнаго правленія. Викарій подлѣ мѣстнаго архіерея — единство; мѣстный архіерей и нѣсколько викарієвъ по уѣзднымъ городамъ — раздѣленіе, которое не легко привести въ гармонію.

Вы требуете, чтобы викарій, епископъ 200 церквей, непремѣнно въ каждой церкви хота единожды совершалъ священнослуженіе въ теченіи одного или двухъ лѣтъ. Слѣдственно вы требуете, чтобы онъ треть года или болѣе былъ въ походѣ, на квартирахъ, со свитою, хота небольшою, для священнослуженія и дѣлъ. Очень ли это удобно? Прі- вдетъ онъ въ село въ непраздничный день; помѣщикъ или управляющій Нѣмецъ, или Полякъ, или бурмистръ-раскольникъ пошлетъ крестьянъ на работу, а можетъ быть и они сами пожалѣютъ потерять рабочій день, и архіерей будетъ молиться и поучать въ церкви почти пустой. Будетъ ли это полезно?

Вы думаете поселить викаріевъ въ монастыряхъ. Но многіе города не имъють монастырей. Викарій въ монастыръ, въ лъсу или въ деревнъ, будеть не очень у мъста.

Образъ путешествій преосвященнаго Камчатскаго по епархіи не-

удобопримънимъ въ Россіи.

Чтобы ныньшнее положение викариевт не соотвытствовало сану и власти епископа, сего признать не могу; а спорить о семъ не стану.

Преосвященный, который назваль викарія только благочиннымь, по моєму мивнію, погрышиль и забыль, что епископы братья.

Вы говорите, что *крайне необходима* инструкція викарію. Можеть быть. Я же не довольно сіє знаю; потому что, имъя нынъ десятаго викарія, не слыхаль ни отъ одного о сей крайности. У насъ, при вступленіи викарія, консисторія, на основаніи прежнихъ распоряженій, составляєть опредъленіе, какіе уъзды особенно подчинены викарію, гдъ и его имя должно быть возносимо, какія дъла онъ ръшаеть окончательно, по какимъ требуется утвержденіе мъстнаго архіерея. Эта инструкція, когда нужно, дополняется въ личныхъ свиданіяхъ викарія съ мъстнымъ, безъ помощи пера и бумаги. Къ слову: представляю вамъ печатную инструкцію, которую я даль отъ себя своему ныньшнему викарію.

Можеть быть, тамъ, гдъ викаріатства новы, нужно наставленіе, и мъстному, и викарію. Но желательно, чтобы дъла опирались на духъ, а не на письмъ, которое убиваетъ.

Вы полагаете, что отношенія викарія къ мѣстному должны быть тѣже, какъ, въ древнія времена, *отношенія* между епархіальными епископами и окружными архіепископами и митрополитами. Нельзя съ симъ согласиться. Въ семъ случаѣ было бы столько епархій, сколько

викарієвъ, дъйствованіе раздълилось бы, и мъстный архіерей не могъ бы отвъчать за свою епархію. Отношеніе св. Григорія Богослова, когда онъ, будучи епископомъ Сасимскимъ, но не могши быть въ Сасимахъ, исправляль должность викарія при отцъ своемъ Григоріъ, епископъ Назіанскомъ, не было къ сему послъднему такое же, какъ отношеніе св. Амфилохія, епископа Иконійскаго, къ св. Василію Великому, архіепископу Кесарійскому.

Усталъ я отъ состязанія съ вами и вамъ наскучиль. Простите и благословите. Вашего высокопреосвященства покорнъйшій слуга Филареть м. Московскій.

Ноября 25-го 1857.

Не желаль бы я, чтобы вы скоро оставили Петербургъ, прежде нежели дъла, васъ озабочивающія, довольно созръютъ. Простите, что неправильно изъяснился, говоря о моемъ желаніи, когда думаю объобщеполезномъ.

Но воть заключеніе. Открывать и обличать недостатки легче, нежели исправлять. Несчастіе нашего времени то, что количество погръщностей и неосторожностей, накопленное не однимь уже въкомь, едвали не превышаеть силы и средства исправленія. Посему необходимо возставать не вдругь противу всъхъ недостатковь, но въ особенности противъ болье вредныхъ и предлагать средства исправленія не вдругъ всепотребныя, но сперва преимущественно-потребныя и возможныя.

Записку возвращаю.

3.

+

Преосвященный владыко, возлюбленный о Господы браты!

Узнавъ, что ваше высокопреосвященство въ первый день сего Декабря посътили храмъ преподобнаго Сергія, на Троицкомъ въ Петербургъ подворьъ и, принявъ участіе въ церковныхъ молитвахъ, молитвенно вспомянули мое смиреніе, искренно благодарю за сіе, какъ за благодъяніе, не мною заслуженное, а братолюбіемъ вашимъ мнъ дарованное. Благодарю тъмъ болъе, чъмъ болъе имъю нужду въ подобной помощи. Господь да воздастъ любви вашей Своею блаженно-творною любовію. Вы даете мнъ утъшительную надежду, что не лишите меня молитвеннаго воспоминанія и тогда, когда, по слову Псалмопъвца, омъиду и къ тому не буду. Вашего высокопреосвященства покорнъйшій слуга Филаретъ м. Московскій.

7 Декабря 1857

4. †

Преосвященный владыко, возлюбленный о Господы брать! Здравствуйте въ новое льто, и здравствуйте многольтно.

Благодарю, что вы меня вспомнили въ праздникъ.

Радуюсь, что предначертанія ваши утверждаются. Да принесуть оныя церкви Божіей плодъ многъ.

Благодарю, что располагаетесь остановиться въ Чудовъ. Милости просимъ. Вашего высокопреосвященства покорнъйшій слуга Филареть м. Московскій.

Генв. 4-го 1858.

5.

+

Возвращаю вашему высокопреосвяществу сообщенное мив для прочтенія.

Вамъ дано много дъла, но и довольно свободы. Безъ вашего при-

сутствія не могло такъ устроиться.

По свидътельству графа Путятина, честь дъятельности Римско-Католическихъ миссіонеровъ. Впрочемъ достоинство успъха должно быть опредълено достоинствомъ наставленія, а не числомъ наставляемыхъ. Въ прошедшее время тамошніе миссіонеры одни другихъ обвиняли въ смъщеніи язычества съ христіанствомъ. Мнѣ еще нужно говорить съ вами о ректоръ здъшней семинаріи. Надобно разсудить о состояніи его здоровья. Онъ не можеть спать на лѣвомъ боку, потому что такое положеніе сопряжено бываетъ съ болью.

Ф. м. Московскій.

Генв. 31-го 1858.

6.

+

Преосвященнъйшій владыко, возлюбленный о Господъ брать!

О священникъ Ерзерумовъ и причетникъ при немъ скажеть вашему высокопреосвященству офиціальное отношеніе, которое онъ вмъстъ съ симъ представитъ.

Здёсь долженъ я дать вамъ отчетъ о причетникъ Поповъ. Я предложилъ ему вашу волю; но онъ возразилъ, что пособія, какое дается причетнику, не довольно ему для совершенія переёзда къ вамъ, и просиль произвесть его въ діакона, чтобы онъ могъ получить больше этого. На сіе я не ръшился, потому что отъ васъ не уполномоченъ. Потомъ онъ сдълался боленъ и по выздоровленіи едва ли кръпокъ для зимпяго дальняго путепествія. Итакъ, еслибы я и поспъшилъ произвесть его

въ діакона, сіе могло послужить не къ развязкъ, а къ запутанности дъла. Поповъ, какъ слышу, хочетъ проситься къ вамъ лътомъ. Сколько вижу, онъ доброе дитя; не знаю, по немъ ли будетъ вашъ климатъ.

Студента, по вашему желанію, найдти здёсь нелегко: здёсь очень господствуєть пристрастіє къ Москвѣ и Московской епархіи. Впрочемь поищемъ.

За свъдънія о миссіонерахъ благодаримъ. Господь да благословляетъ паче и паче ихъ апостольское служеніе.

Я подписался для васъ на два здъшнія новыя повременныя изданія: Душеполезное Чтеніе и Православное Обозрпніс. Будьте читателемъ благосклоннымъ, а если разсудите—и сотрудникомъ.

Вчера быль у меня графъ Амурскій, и въ разговоръ о васъ упомянуль, что вы строите деревянный домь *трехг-этажный*. У меня это осталось въ мысляхъ, и мнъ хочется предложить вамъ вопросы: удобно ли? прочно-ли? безопасно-ли? не лучше ли два этажа съ увеличеніемъ длины? Часто вижу, что двухъ-этажные деревянные домы теряли горизонтальную линію. Не хуже ли будетъ, если сему подвергнется трехъ-этажный?

Впрочемъ Господь да поможеть вамъ создать твердо и благонадежно и домъ Божій, и домъ вашъ.

Простите, что ръдко и мало пишу. Изнемогаю.

Прошу молитвъ вашихъ. Вашего высокопреосвящества покорнъйшій слуга, Филаретъ м. Московскій.

> Въ Москвѣ Феврала 13-го 1860.

> > 7.

Высокопреосвященнъйшій владыко, возлюбленный о Господъ брать! Повторяю ваши слова: не въ послъдній ли уже разъ бесъдую съ вами? И это съ моей стороны очень въроятно. Осенью прошедшаго года больть я довольно сильно, и опять въ нынъшнемъ съ полудня перваго дня Пасхи и теперь колеблюсь между бользнію и здоровьемъ. Слава Богу, что еще бесъдую съ вами, хотя долго умедливъ, и можетъ быть въ послъдній разъ. Но вамъ да продолжитъ Господь силу душевную бесъдовать съ церковью еще на многія льта.

Призвавшій васъ въ служеніе, сопряженное съ особенными трудностями, не оставить васъ безъ благодатныхъ указаній для исхода изъ затрудненій. Но если и мою мысль о исповъди священниковъ, удаленныхъ отъ другихъ, знать желаете,—представляю ее на вашъ судъ.

Исповъдь чрезъ письмо не признаю удобною. Письмо можетъ впасть въ чужія руки. Опасеніе сего дасть причину открывать состо-

яніе совъсти неясно и слъдственно не вполнъ *искренно*, чрезъ что и совъсть можетъ остаться неудовлетворенною. А впаденіе письма въ постороннія руки можетъ иногда произвести гласность, ушамъ непріятную, и соблазнъ.

Что же дълать священнику, не имъющему въ близости духовнаго отца? Въ каждый постъ пусть готовится къ исповъди, какъ должно, и наконецъ, приступая къ священнослужению, пусть совершитъ самъ надъ собою чинъ исповъди, примъняя къ себъ молитвы, и послъднее разръшение можетъ произнести такъ:

«Господи Боже нашъ, Іисусе Христе, благодатію и щедротами Твоего человъколюбія, прости ми вся согръщенія моя, и понеже не имамъ нынъ служителя Твоего, пріемлющаго мое покаяніе, невидимая благодать Твоя да разръшить мя оть всъхъ гръховъ моихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Это по нуждъ. Какъ же скоро можеть онъ имъть вблизи духовника, то долженъ воспользоваться удобностію и исповъдываться у него, хотя бы это было не съ постомъ и безъ предварительнаго приготовленія, по неимънію времени.

Такъ я думаю, а ръшите вы, по данной вамъ власти въ вашей области.

Чтобы избавиться отъ оскорбленія кресту, вы желаете, чтобы кресть употребляемь быль только осмиконечный, а четвероконечный оставался бы простою фигурою. Это невозможно. Сказать православнымь: четвероконечный кресть—не кресть, значило бы преподавать раскольническое ученіе. На облаченіяхь, еть глубокой древности, постоянно кресть четвероконечный. На древнъйшихъ иконахъ въ рукахъ мучениковъ кресты четвероконечные, а иногда шестиконечные, а осмиконечные являются уже не въ древнія времена. Если поперть четвероконечный кресть, слъдовало требовать, чтобы его не попирали подъноги, и можно представить Св. Синоду о запрещеніи.

Умедливъ писать, не знаю теперь, гдъ найдеть васъ сіе письмо, и если могу узнать, укажу ему прямой путь.

Прошу молитвъ вашихъ. Я, можетъ быть, доживу еще до вашего письма. Вашего высокопреосвящества покорный слуга, Филаретъ м. Московскій.

Въ Гевсиманскомъ скитъ, близъ Лавры, Іюля 15-го 1864.

# НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ОБРАЩЕНІЕ ДЬЯКОНА ПАЛЬМЕРА ВЪ ПРАВО-СЛАВІЕ.

# I. Письмо А. С. Хомякова къ Казанскому архіспископу Григорію.

Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь!

Съ полною надеждою обращаюсь къ вашему высокопреосвященству, и какъ ни странно такое обращение человъка, который не имъетъ никакихъ личныхъ правъ на ваше внимание, я убъжденъ, что вы благодушно примите просьбу мою; ибо я дъйствую по обязанности, отъ которой не могу и не смъю уклониться.

Вашему высокопреосвященству извъстно движение мысли въ Англиканскомъ исповъдании и какъ мало-по-малу сердца, неудовлетворенныя отвлеченностью протестантства и умы, оскорбленные вещественностію латинства, стали обращаться къ восточной церкви. Главнымъ двигателемъ былъ Пальмеръ, вице-президентъ Коллегіума св. Маріи Магдалины въ Оксфордъ. Тому лътъ семь, случайныя обстоятельства 1) ввели меня въ переписку съ нимъ и, разумъется, предметомъ ея были тъ вопросы, которые составляли исключительное его занятіе. Онъ сообщаль мнъ свои сомнънія, недоумънія и возраженія противъ ученія и обрядовъ церкви. Я объяснялъ ему, что могъ и какъ умълъ, съ желаніемъ искреннимъ добра и съ искреннею любовью къ человъку прямодушному и ревностному въ дълъ въры. Былъ ли я Пальмеру полезенъ, сказать не могу; но знаю, что онъ мнъ былъ благодаренъ за доброе намъреніе, и охотно продолжаль переписку. Въ 1847 году познакомился я съ нимъ лично въ Оксфордъ, и дружескія отношенія наши стали еще тъснъе. Въ бытность мою въ Англіи, поняль я всю важность значенія этого человъка. Я узналь оть его же товарищей въ Оксфордъ, и отъ учителей богословія и другихъ членовъ Кембриджскаго университета, что его нъсколько лътъ считали какъ бы сумасшедшимъ имен-

<sup>1)</sup> Сколько намъ извъстно, первое движение вопроса о соединении Англии съ Россіею въ дъль въры начато было Английскимъ пасторомъ въ Кронштатъ. *П. Б.* 

но за его постоянное стремленіе къ православію; но что пеутомимая ревность, разумная дъятельность и жизнь, посвященная единственно служенію истинъ и Богу, побъдили всъ предубъжденія и внушили всъмъ глубокое къ нему почтеніе, а многимъ сердечное сочувствіе. Отъ души радовался я такому успъху, но самъ Пальмеръ жаловался на равнодушіе своихъ соотечественниковъ и особенно высшаго духовенства; жаловался онъ отчасти и на православныхъ, но съ крайнимъ смиреніемъ, говоря, что въ смыслъ православія онъ человъкъ еще совершенно новый, и можетъ быть, принимаетъ за равнодушіе необходимую осмотрительность и осторожность церкви, совершенно чуждой всякому честолюбію или властолюбію.

Въ послъдующіе годы переписка наша продолжалась. Превосходная книга Церникава, другія произведенія нашихъ духовныхъ писателей и собственныя изслъдованія разръшили всъ сомнънія Пальмера: онъ принялъ ученіе православной церкви во всей его полнотъ. Но этимъ не могла довольствоваться его ревность. Истину, которую ему Богъ далъ узнать, долженъ онъ былъ сообщить своимъ соотечественникамъ. Онъ обратился сперва къ епископамъ въ Англіи и былъ встръченъ съ отталкивающей холодностью; потомъ къ Англиканскимъ епископамъ въ Шотландіи и къ ихъ синодамъ. Синоды приняли его записку объ исхожденіи Духа Святаго и о таинствахъ съ одобреніемъ, но не приступили ни къ какому ръшенію и отложили дъло Божіе въ сторону: у нихъ были другія дъла. Огорченный Пальмеръ ръшился оставить отечество и искать на Востокъ пристанища и покоя душевнаго.

Но не такъ было угодно Богу. Въ то самое время, какъ Пальмеръ уже собрался выбхать изъ Англіи, стали созравать плоды его ревностныхъ трудовъ. Сердечное сочувствіе, которое онь уже успъль внушить многимъ достойнымъ людямъ, обратилось въ полное согласіе мысли, и немногочисленная, но сильная своимъ нравственнымъ достоинствомъ паства, была готова вступить въ общение православной церкви. Я слышаль (и отчасти изъ писемъ Пальмера предполагаю, что это правда), что онъ и его друзья обращались съ прошеніемъ по сему предмету въ Святьйшій Синодъ; но, можеть быть, вслъдствіе какой-нибудь ошибки съ своей стороны, никакого удовлетворительнаго отвъта не получили. Пальмеръ повхалъ въ Авины, занялся трудами по предметамъ богословскимъ и историческимъ и обратился въ тоже время къ патріарху Константинопольскому съ прошеніемъ о принятіи его въ нідра православной церкви. Патріархъ отказалъ въ прошенін, требул отъ него крещенія, какъ отъ обливанца, основываясь на обычав Греческой церкви, слёдующей въ этомъ дёлё положеніямъ (если не ошибаюсь) помъстнаго Кареагенскаго собора. Пальмеръ подалъ новое прошеніе, II, 3. русскій архивъ 1881.

въ которомъ излагалъ, что, согласно съ постановленіями Русской церкви, отмънившей, по Богомъ данной ей свободъ, обрядъ перекрещения для обливанцевъ, онъ просить быть принятымъ безъ новаго крещенія не всявдствіе какого нибудь упорства или желанія сохранить какіе нибудь обряды или положенія общины, впавшей въ расколь, но потому что, согласившись принять снова крещеніе, онъ остановить отъ перехода къ православію многихъ изъ своихъ соотечественниковъ, а можетъ быть и вевхъ твхъ, которые готовы къ этому богоугодному дълу. Снова послъдоваль отказъ. Въ тоже время, т.-е. около половины прошлаго года, поступило, какъ извъстно вашему высокопреосвященству, прошеніе людей съ нимъ единомыслящихъ въ Святъйшій Синодъ о томъ же предметь. Подписей довольно, и кромъ подписавшихся множество людей принадлежащихъ къ самому высокому образованію и следовательно могущихъ увлечь своимъ примъромъ еще большее число своихъ соотечественниковъ, готово примкнуть къ начинающейся паствъ; но и до сихъ поръ ничего утъщительнаго не слыхалъ Пальмеръ.

Наконець, прошлаго года въ началъ зимы, получиль я отъ него письмо, и съ какимъ горемъ читалъ его, не могу даже выразить вашему высокопреосвященству. Изъ этого письма видно, что онъ хотълъ льтомъ прівхать въ Москву, но быль удержанъ бользнію въ южной Россіи и далье Кіева проъхать не могь. Передъ отъездомъ своимъ изъ Константинополя, подаль онъ третье прошеніе патріарху, повторяя прежнія слова свои, но прибавляя еще, что, по великому желанію своему присоединиться къ единой истинной церкви, онъ согласенъ даже принять снова крещеніе, съ тою только оговоркою, которая дълается для младенцевъ, о крещении которыхъ есть сомнъніе. Такой оговорки онъ просиль для устраненія соблазна, который могь бы удалить всьхъ его соотечественниковъ отъ обращенія въ православіе и для успокоенія своей совъсти; ибо не только по его убъжденію, но и по митнію всей церкви Русской, совершенное надъ нимъ крещеніе достаточно для того, чтобы дать ему право на вступленіе въ нъдра православія. Кажется, большаго и ожидать нельзя было; но патріархъ снова отказаль, говоря, что мивніе Русской церкви не обязательно для Греціи въ двлв обряда. Съ этимъ, конечно, должно согласиться; но для Пальмера ударъ былъ ужасень. Всё надежды его рушились, и за всёмъ тёмъ, въ глубокой горести своей, предчувствуя и мое огорченіе, онъ еще говорить съ глубочайшимъ смиреніемъ: «И мы все-таки не должны осуждать пастырей церкви, ибо имъ поручено церковное правленіе и сужденіе объ обрядъ; судъ же надъ ними предоставимъ Высшему Судъъ.» Какъ будто для того, чтобы ударъ быль еще тяжелъ и бользненнъе, онъ получилъ изъ Англіи письмо отъ одного изъ лучшихъ своихъ друзей, котораго имя н разобрать не могъ. Вотъ содержание этого письма: «Ты знаешь

мою дружбу и согласіе нашихъ мибній: всв убъжденія паши одинаковы. Я ждаль только твоего принятія въ церковь православную, чтобъ не медля послѣдовать твоему примъру, но нѣтъ, мой другъ! Дверь, которая не отворяется передъ такимъ ревностнымъ просителемъ, дверь, которая слишкомъ два года остается запертою передъ твоими жаркими моленіями, не можетъ быть дверью церкви Христовой. Одного этаго иравственнаго убъжденія достаточно, чтобы пересилить всв убъжденія моего ума и даже стремленія моего сердца. На дняхъ вступаю я въ Римскую церковь». Удрученный скорбію, Пальмеръ просить у меня утъщенія, и если можно, помощи.

На дняхъ, высокопреосвящениъйшій владыко, по воль Божіей похоронилъ я, на шестнадцатомъ году нашего брака, жену молодую, прекрасную, добрую, какъ, кажется, только возможно человъку быть добрымъ, единственную любовь моей жизни и величайшее счастіе, какое можетъ дать жизнь земная. Совъстію свидътельствуюсь, что я не осмълюсь сравнить своей сердечной бользии, своей неисцълимой раны съ духовнымъ страданіемъ Пальмера. Но какое утъщеніе могу я дать ему или какую оказать помощь?

Я узналь, что ваше высокопреосвященство, какъ членъ Святьйшаго Синода, находитесь теперь въ Петербургъ. Архіепископъ Рязанскій и Тверской оставиль по себь такія воспоминанія въ прежнихъ паствахъ, что я обращаюсь къ нему съ полною надеждою, и какъ христіанинь смело передаю пастырю паствы Христовой дело, котораго самъ исполнить не могу. Вы не откажете страдающей душъ, просящей вступленія въ церковь Христову, въ словъ утьшенія. Вы не откажете ей въ помощи, которую можете оказать, какъ одинъ изъ нервыхъ сановниковъ церкви, не только по своему высокому званію, но п по общему къ вамъ почтенио. Я не прошу у васъ извинения въ своей смълости, ибо исполняю обязанность, которую не исполнить счель бы непростительнымъ гръхомъ. Передавъ вамъ скорбь Пальмера, я уже покоенъ на его счеть. Простите меня, если я прибавлю, что во мнъ невольно пробуждается надежда (и Богь такую надежду благословить), что имя Григорія, съ которымъ связана память о первомъ обращеніи Англіи къ Христу, будеть два раза для нея благодътельнымъ. (Февр. 1852).

# II. Два письма архіепископа Григорія къ Хомякову.

1.

5 Марта 1852.

Милостивый государь Алексьй Степановичъ!

Благодарю васъ за довъренность, которую мнъ оказали, хотя не знаете меня лично; и молю Господа Бога, чтобъ Онъ утъщиль васъ

въ вашей семейной скорби для той любви, которую оказываете ващему ближнему, подъ бременемъ собственнаго горя.

Получивъ ваше письмо, переговорилъ я о Пальмеръ и его дълъ съ общимъ нашимъ знакомымъ А. Н. Муравьевымъ, который имълъ случай видъть Пальмера прошедшею осенью на Югъ Россіи и въ подробности знаеть какъ частныя его обстоятельства, такъ и церковныя въ Англіи. Желалъ бы подать утъшеніе Пальмеру; но, не зная его лично и не имъя отъ него письма, не могу. Очень сожалью о его горькомъ духовномъ положеніи, въ которое онъ поставилъ себя. Его другъ пишетъ ему, что онъ «вступаетъ въ Римскую церковь по тому убъжденію, что дверь, которая не отворяется предъ такимъ ревностнымъ просителемъ, какъ онъ, Пальмеръ, не можетъ быть дверью церкъ и Христовой». Убъжденіе неправильное! Этому другу должно было знать, и онъ безъ сомнънія зналъ, что у насъ дверь для нихъ отпер-

та. Причиною означенной неправильности Пальмеръ.

Вникните въ образъ дъйствованія Пальмера. Когда онъ прівзжаль въ Россію, тогда, при всемъ своемъ расположеніи къ православію, онъ быль еще напитань своими частными мнѣніями, спориль объ исхожденіи Св. Духа и о пресуществленіи, и хотьль, чтобы церковь Россійская, въ лицъ его, безусловно признала правовъріе Англійской, въ которомъ будто бы никогда не могла сомнъваться, имъя столкновение только съ Римскою. Возвратясь въ отечество, Пальмеръ, по своей христіанской ревности, лучше изучиль православіе, убъдился въ чистоть нашего символа и сдълавшись, можно сказать, почти православнымъ въ душъ, повхаль на Востокъ. Тамъ думаль онъ найти болъе свободный пріемъ у патріарховъ, но ошибся: патріархи стали требовать оть него вторичнаго крещенія. Это очень прискорбно, но понятно. Находясь въ твснотъ, живя въ разобщении со всъми исповъданіями Запада, и видя у себя на Востокъ въ ихъ представителяхъ, особливо въ настоящее время, жесточайших в враговъ православія, патріархи стали сомнъваться даже въ ихъ христіанствъ, и стараются оградить себя отъ нихъ. Могли ли эти патріархи довърить ревности Англійскаго діакона, которая, при нынышнихъ дипломатическихъ хитростяхъ, могла показаться странною всякому, кто не зналъ ея такъ отчетливо, какъ вы и теперь я? Ежели Пальмеръ подлинно убъдился въ православіи и, соглашаясь на все, просилъ только объ одномъ, чтобы не повторяли надъ нимъ крещенія: то зачъмъ ему было силою врываться въ запертыя двери Греческой церкви, когда ему совершенно отворены были двери церкви Русской, болъе знакомой съ духомъ западныхъ иновърцевъ? Когда дъло шло о душевномъ спасеніи его и людей единомысленныхъ ему въ Англіи: тогда его ли дъло было неблаговременно и неосторожно поднимать запутавшійся вопросъ, который, при болье благопріятныхъ обстоятельствахъ, распутался бы самъ собою? Мы приняли бы его безъ вторичнаго крещенія, и братія наши на Востокъ сообщились бы съ нимъ безъ всякаго сомньнія; а домашнія недоумьнія мы рышили бы и безъ его вмышательства. Что дылаеть онъ теперь въ Авинахъ, вмысто того, чтобы слыдить въ Англіи за направленіемъ умовъ къ православію, котораго онъ быль первымъ двигателемъ.

Что касается до просьбы о соединеніи, которую будто бы прислади къ намъ люди благонамъренные изъ Англіи: то ея у насъ нъть; она существуетъ здъсь только въ проектъ, и эти люди, въ отсутствіе Пальмера, какъ слышно, остановились подписывать ее. Конечно нельзя будетъ оставить безъ вниманія такого прошенія, если оно будетъ паписано въ православномъ духъ; но надобно будетъ разбирать его съ большою осторожностію, дабы, сближаясь съ единовърцами новыми, не удалиться отъ старыхъ и дабы послъднее не сдълалось, по слову Евангелія, горше перваго.

Вотъ что могъ я написать съ любовію къ вамъ и съ искреннимъ душевнымъ желаніемъ добра всёмъ тёмъ, которые желаютъ войти въ разумъ истины и которыхъ никогда не чуждается православная церковь, только бы они не чуждались ея особенностію своего взгляда.

Моля Господа Бога объ утъшении вашему сердцу, остаюсь съ чувствомъ совершеннаго къ вамъ уваженія вашего высокородія покорный слуга Григорій, архіепископъ Казанскій.

5 Марта 1852. (Спб.)

2.

#### Алексъй Степановичъ, милостивый государь!

Винюсь, что не отвъчаю долго. Препятствовали частію собственная бользнь, частію разныя потребности, отъ которыхъ нельзя было отбиться.

Отецъ щедротъ и Богъ всякія утіхи да утішить васъ во дни радости полнымъ утішеніемъ!

Въ отношеніи къ Англійскому вопросу, къ сожальнію, не могу сказать вамъ ничего болье сказаннаго. Намъ было бы очень пріятно, если бы Пальмеръ и его единомысленники приняли православіе; но дълать имъ въ этомъ отношеніи какія либо предложенія нахожу неудобнымъ. Того, чтобъ они не знали нашихъ чиноположеній и обычаевъ, не могу думать: Пальмеръ двукратно посъщалъ Россію, и издаваль на своемъ языкъ догматическія книги съ своими объясненіями. Ежели его

единомысл енники имъютъ какія либо сомньнія, то, при ихъ довъренности къ нему, онъ легко можетъ уничтожить ихъ. Главное затрудненіе для Пальмера заключается въ томъ, что онъ самъ колеблется между двумя церквами, и хотя убъжденъ въ истинъ догматовъ православной церкви, но увлекается внъшностію Римскою. Тутъ предложеніе, чего просить, неумъстно. Это предложеніе трудно особенно теперь, когда онъ такъ неосторожно возбудиль на Востокъ вопросъ о крещеніи. Этотъ вопросъ, въ свое время конечно, ръшится благопріятно; но легкее наше сближеніе съ иновърцами въ настоящее время удобно можетъ произвести на Востокъ касательно насъ сомньніе. Говорю не о нуждъ новаго крещенія со стороны Пальмера съ его соотечественниками, но о затруднительности, въ какую Пальмеръ поставилъ насъ въ отношеніи къ Востоку. До проясненія возбужденнаго имъ вопроса, что конечно не можетъ продолжиться слишкомъ далеко, намъ должно опасаться, чтобъ, заключая новый союзъ, не разорвать стараго.

Желая вамъ всъхъ временныхъ и въчныхъ благъ, съ душевнымъ уважениемъ есмь вашъ покорный слуга Григорій, архіепископъ Казанскій.

16 Апръля 1852. (Спб.).

### ЗАМЪТКА А. С. ХОМЯКОВА ОБЪ АНГЛІИ И ОБЪ АНГЛІЙСКОМЪ ВОСПИТАНІИ \*).

Давно уже Англія занимаеть одно изъ первыхъ мѣстъ между Европейскими государствами и обращаеть на себя невольное вниманіе другихъ народовъ; давно уже извѣстны всѣмъ и ея торговля, и особенности ея государственныхъ учрежденій; но долго никому въ голову не входило проникнуть въ тайники ея внутренней жизни. Въ концѣ прошлаго столѣтія, начала она завоевывать міръ своею словесностію, по милости Нѣмцевъ, которые стали ревностно изучать ея великаго Шекспира. Въ началѣ нынѣшняго вѣка, она продолжала это завоеваніе по милости своихъ современныхъ литературныхъ дѣятелей, которые дали совершенно новое направленіе искусству и отчасти исторической наукѣ. Еще позже, ежедневно возрастающая сила Англіи и ея рѣши-

<sup>1)</sup> Эта замѣтка должна была служить предисловіемъ къ одной несостоявшейся статьѣ Русской Бесѣды (1856—1860). Она найдена въ черновомъ подлинникѣ и любезно сообщена намъ (вмѣстѣ съ письмами выше и ниже напечатанными) Д. А. Хомяковымъ. *И. Б.* 

тельное первенство въ смыслъ политическомъ и промышленномъ заставили глубже изучить общественныя основы ея внъшнихъ силъ и ихъ внутреннія начала, умственныя и духовныя. Наконецъ, съ недавняго времени особенное вниманіе обращено на ея воспитаніе, которымъ эти силы питаются и передаются отъ покольнія къ покольнію.

Дъйствительно, Англія отличается во всемъ отъ прочихъ народовъ Европы. Она-страна передовая, страна постоянныхъ нововведеній, за которыми не угонится подражаніе; она же и страна сохраненной, невымирающей старины. Туть куются пушки, передъ которыми всъ прежнія орудія обращаются чуть-чуть не въ карманные пистолеты; на Темзъ стоитъ жельзная гора, которая будетъ бъгать по морямъ, перевозя въ утробъ цълыя поселенія; строятся фабрики, въ которыхъ всъ усовершенствованія науки перешли въ промышленную практику; составляются въ громадныхъ размърахъ союзы мелкихъ капиталовъ или труда, объщающие новую эру жизни народной; дикая сила собственности обуздывается требованіями человъческой нравственности; города растуть съ волшебной быстротою; поля учетверяють свою плодородность; люди удлинняють свой въкъ, какъ будто имъ вовсе не скучно жизнь на землъ; наконецъ, Европеецъ, переъзжая въ ея предълы, какъ будто уходить на цълое столътіе впередъ оть своего отечества. А туть же законы Норманскаго завоевателя цитуются, какъ власть имущіе, парламентомъ и судебными присутствіями; Французскія слова звучать при коронаціи королей и подписываются подъ ихъ правительственными велъніями; воспитанники многочисленнаго училища ходять по улицамъ Лондона съ непокрытыми головами и въ странномъ нарядъ послъднихъ Саксонскихъ королей; средневъковая шапочка и мантія отличаютъ студента университетскаго; шерстяной мъшокъ служитъ почетнымъ съдалищемъ для перваго изъгосударственныхъ сановниковъ: словомъ, антикварій ходить какъ будто въ своей знакомой, давно уже вездъ умершей старинъ.

Странная земля! Она какъ-то догадалась, что только то охранительно, что движется впередъ и только то прогрессивно, что не отрывается отъ прошедшаго.—Другія страны Европы подчинились законамъ химическимъ и механическимъ: Англія одна живетъ по физіологическому закону.

Эта своеобразная жизнь является въ своемъ началъ, въ воспитании, и потому Англійская система воспитания совершенно разнится отъ всъхъ другихъ. Оно представляетъ въ себъ общія черты самой страны, и не даромъ Прусскій король сказалъ, любуясь Оксфордомъ: «Какъ все здъсь ново, и какъ все здъсь старо!»

Чъмъ любопытнъе и самостоятельнъе человъкъ, тъмъ любопытнъе и поучительнъе его автобіографія и всъ его собственные отзывы о себъ. Правда, что онъ часто можетъ ошибаться на свой счетъ и даже ложно понимать свои собственныя побужденія; но самыя ошибки его полезны для тъхъ, которые его изучаютъ. Въ правдъ, имъ высказываемой и даже въ его самообольщеніяхъ, узнаются такія стороны его жизни и сознанія, которыхъ со стороны нельзя угадать. Что сказали мы о людяхъ, тоже самое должно разумъть и о народахъ. Такова причина, почему Р. Бесъда, противъ своего обыкновенія, помъщаетъ статью ученаго и истаго Англичанина о воспитаніи въ Англійскомъ университетъ.

Р. Бесъда не беретъ нисколько на себя отвътственности за общую мысль автора, а еще менъе за ея подробности; но увърена, что статья, здъсь помъщенная, должна быть читана со вниманіемъ и можетъ внушить читателю много новыхъ и полезныхъ мыслей. Какія бы ни были странности Англійскаго воспитанія, онъ поучительны. Когда плоды такъ добры, самое дерево, дающее ихъ, конечно чего-нибудь да стоитъ. Очевидно, что система Англійская во многомъ совершенно противуположна той системъ, которая преобладаетъ въ другихъ земляхъ. Которая лучше? Этого мы не беремся ръшить. Но еслибы намъ слъдовало опредълить разницу между ними, то мы назвали бы систему обще-европейскую системою учительною, а Англійскую —воспитательною.

A. X.

## ДВА ПИСЬМА В. Д. ОЛСУФЬЕВА КЪ А. С. ХОМЯКОВУ.

T.

 $\frac{17}{18} \frac{V}{55}$ 

Милостивый государь Алексъй Степановичъ!

Государыня Императрица, узнавъ, что вы написали продолжение сочинения вашего: Quelques mots d'un Chrétien Orthodoxe, желаетъ прочитать оное. Почему и обращаюсь къ вамъ съ просъбою прислать мнъ вашу рукопись, для представления Ея Величеству. Ей угодно было приказать сообщить вамъ, что покойный Государь Императоръ съ удовольствиемъ читалъ вышеписанное сочинение и остался имъ доволенъ.

Пользуясь симъ, честь имъю и пр.

В. Олсуфьевъ.

II.

 $\frac{29|VI}{18|55}$  Петергофъ.

Милостивый государь Алексый Степановичъ!

Государыня Императрица Марія Александровна повельть мнъ соизволила препроводить къ вамъ Нъмецкій переводъ книги вашей, по волъ Великой Княгини Ольги Николаевны сдъланный нашимъ Стутгардскимъ священникомъ. Исполняя симъ такую высочайшую волю, покорно прошу о полученіи не оставить меня увъдомленіемъ.

Вамъ въроятно не безъизвъстны распри Западной церкви о непорочномъ зачатии Пресвятыя Богородицы (immaculée conception). Посылаю отъ себя, для прочтенія, протесть аббата Лаборда противъ сего новаго догмата. Онъ замъчателенъ тъмъ, что показываетъ уже и въ духовенствъ ослабъвающее върованіе въ непогръщительность папъ.— Прилагаю также № «Аугсбургской Газеты», заключающій любопытную статью о исповъди.—Не знаю что, а что-то творится въ върованіяхъ Запада.

Пользуясь симъ, имъю честь и пр.

В. Олсуфьевъ.

## мои воспоминанія 1).

#### IV.

По прівздв въ Москву, мы поселились въ своемъ домв, въ Неопалимовскомъ переулкв, Хамовнической части. Въ тотъ же вечеръ, 25 Августа (1830), я подаль ректору университета Двигубскому прошеніе о допущеній меня къ экзамену. Въ числъ приложеній къ этому прошенію находилось весьма подробное свидътельство объ успъхахъ ученія, за подписью моего досточтимаго наставника, обратившее на себя особенное вниманіе ректора.

На другой день, также вечеромъ, я предсталъ со страхомъ и трепетомъ предъ ареопагомъ университетскихъ мудрецовъ. Первый разъ
въ жизни выходилъ я на экзаменъ и потому сильно конфузился. Къ
моему счастію, первый экзаменаторъ былъ мнѣ нѣсколько знакомъ: это
былъ законоучитель университета, священникъ Петръ Матвѣевичъ Терновскій, бывшій баккалавръ Московской Академіи (впослѣдствіи протоіерей, докторъ богословія и ординарный профессоръ). Желая дать мнѣ
время придти въ себя отъ смущенія, онъ предлагалъ мнѣ много вопросовъ: о таинствахъ, объ исхожденіи Святаго Духа отъ Отца, о проповъди апостола Павла язычникамъ, о седьмомъ Вселенскомъ соборѣ, о
крещеніи Руси, о святомъ Алексіъ митрополитъ и преподобномъ Сергіъ,
о Флорентинскомъ соборъ и о Лютеръ на Аугсбургскомъ соборъ. Я между
тъмъ совершенно успокоился, отвъчалъ бойко и обратилъ на себя вниманіе профессоровъ.

Затъмъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ, тогда еще молодой адъюнктъ, экзаменовалъ меня изъ Русской и Всеобщей исторіи, о чемъ уже я упоминалъ выше. Древней всеобщей исторіи онъ вовсе не касался; изъ Русской исторіи спрашивалъ о царствованіи Бориса Го-

<sup>1)</sup> Первыя три главы помещены въ Русскомъ Архиве 1881 г. книга 1-я, стр. 245.

дунова, о войнахъ Петра Великаго съ Карломъ XII и о 1812 годъ. Погодинъ остался вполнъ доволенъ моими отвътами.

Послѣ него, въ родѣ отдыха, сталъ меня спрашивать по предмету словесности старый профессоръ П. В. Побѣдоносцовъ. Вопросы его ограничивались тропами, фигурами, хріями и примѣрами на разные виды стихотвореній. Съ дѣтства я зналъ много стиховъ наизустъ и вполнѣ угодилъ ими почтенному профессору.

Экзаменъ Греческаго языка, у С. М. Ивашковскаго, быль также не труденъ; онъ заставилъ меня переводить изъ христоматіи Каченовскаго. Затъмъ, въроятно, предполагая во мнъ общирныя познанія древнеэллинской мудрости, онъ вздумалъ спросить меня о различіи діалектовъ, но къ счастію, не дожидаясь моего отвъта, самъ принялся объяснять эти различія. Объясненіе его продолжалось до того времени, когда ректоръ замътилъ ему, что пора уже спросить кого нибудь другаго. Тогда, оканчивая экзамень, онь похвалиль и поблагодариль меня, не знаю за что. Вообще профессоръ Ивашковскій пользовался уважеженіемь, какъ ученый эллинисть, но какъ большой чудакъ служиль иногда предметомъ забавы для студентовъ, по крайней своей разсъянности. Такъ напримъръ случалось, что въ аудиторіи раздается звонокъ, возвъщающій конець лекцій, а онь, сидя на канедръ, продолжаєть декламировать стихи изъ Иліады; студенты чрезъ нъсколько минутъ расходятся, а онъ, не замъчая того, наслаждается въ одиночествъ красотами Гомера. И дома бывали съ нимъ подобные случаи: онъ сидитъ въ кабинетъ надъ Русско-Греческимъ словаремъ (этотъ огромный, добросовъстный трудъ его до сихъ поръ, кажется, еще не напечатанъ), приходить время объдать, жена зоветь нъсколько разъ, а онъ отвъчаетъ: сейчась приду, и не отстаеть отъ своей работы. Наконецъ семейство садится за столь и объдаеть безъ него. Черезъ нъсколько часовъ, С. М. выходить изъ кабинета и говорить: «пора бы объдать.» — «Давно отобъдали», отвъчаеть жена. — «Удивляюсь, отчего же я голоденъ.»

Объ испытаніи изъ Латинскаго, Французскаго и Нѣмецкаго языковъ вспоминать не буду. Оно сошло мнѣ съ рукъ очень легко.

Самое трудное было впереди — математика, которая никогда мнѣ не давалась. Экзаменаторъ, бывшій нѣкогда профессоромъ философіи, а въ это время чистой математики, И. И. Давыдовъ, предложилъ мнѣ нѣсколько вопросовъ изъ геометріи, на которые я кое-какъ отвѣчалъ, но когда дошло дѣло до алгебры, то на уравненіяхъ съ двумя неизвѣстными я окончательно срѣзался. Ректоръ, постоянно слѣдившій за моими отвѣтами, сказалъ: «поп omnia possumus omnes» (не всѣмъ дается все), и Давыдовъ поставилъ мнѣ удовлетворительную отмѣтку.

Послѣ того почтенный Двигубскій быль постоянно благосклоненъ ко мнѣ, въ продолженіе всего курса, и какъ профессоръ ботаники (которую въ то время преподоваль за него М. А. Максимовичъ) много помогаль мнѣ своими совѣтами въ собираніи и опредѣленіи растеній и дозволяль пользоваться университетскимъ батаническимъ садомъ для моего гербарія. Прежде я забыль упомянуть, что еще въ посадѣ, во время продолжительной бользни моей, докторъ Мичуринъ пріохотилъ меня къ ботаникъ, которая съ того времени сдѣлалась однимъ изъ любимыхъ моихъ занятій.

Послъ экзамена я былъ принять на первый курсъ этико-политическаго (нынъ юридическаго) факультета. Съ какимъ восхищениемъ надълъ я студенческую форму! Теперь, когда я состарълся, никакія отличія не могли бы меня обрадовать столько, сколько радовался я тогда, надъвая синій сюртукъ со свътлыми пуговицами и малиновымъ суконнымъ воротникомъ.

Погода въ началъ Сентября стояла прекрасная; я ежедневно ходиль на лекцін, которыя едва начинались послъ вакацін. Преподавателей на первомъ курсъ было немного. Терновскій читалъ введеніе въ догматическое богословіе; Погодинь-исторію Польши по руководству Бандтке. Этихъ двухъ преподавателей можно было слушать съ пользою и удовольствіемъ; но за то лекціи профессора С. А. Смирнова изъ Русскаго судопроизводства были совершенно нестерпимы. Онъ читалъ свою печатную книгу, вставляя паръдка примъры судебныхъ ръшеній, говориль очень вяло и медленно и, услышавъ звонокъ, заключалъ свое чтеніе словами: «до сихъ поръ прочтено, нужно твердо знать къ слъдующему разу». Остальные два преподавателя—адъюнкты Василевскій и Маловь еще вовсе не являлись въ аудиторію; последній, какъ говорять, быль изъ рукъ вонъ плохъ. Впоследствии студенты выгнали его однажды изъ аудиторіи, послѣ чего онъ должень быль оставить службу. Но въ это времи я не принадлежаль уже къ юридическому факультету.

Едва начатое чтеніе лекцій продолжалось недолго. Давно уже носился слухъ о какой-то страшной, никому неизвъстной, смертоносной бользни, которая подвигалась къ намъ отъ Персидской границы. Въ первый разъ эпидемическая холера появилась въ предълахъ Россіи и открылась въ Москвъ. Она считалась тогда заразительною; врачи вовсе не знали ни самой бользни, ни способовъ лъченія. Въ первое время она свиръпствовала ужасно: ежедневно умирало отъ 1000 до 1200 человъкъ. Заботами начальника столицы князя Д. В. Голицына въ каждой части Москвы была открыта больница; лучшіе или болье знаменитые врачи начальствовали въ этихъ больницахъ; къ нимъ было прикомандировано множество другихъ врачей. Больныхъ привозили въ театральныхъ каретахъ, мерзкаго и отвратительнаго вида, которыя по прекращении болъзни были уничтожены, потому что актеры и актрисы не хотъли уже въ нихъ вздить.

Сенаторы, заслуженные генералы и другія почетныя лица Московской аристократіи приняли на себя обязанности попечителей въ каждой части города. Объ одномъ изъ нихъ, попечитель Тверской части, графъ А. Н. Панинъ я слышаль послъ слъдующій анекдоть отъ М. П. Погодина, который быль секретаремъ холернаго комитета и издателемъ ежедневныхъ въдомостей о состояніи эпидеміи: при ежедневномъ посъщеніи больницы, графъ замътилъ, что больные, боясь заразы, не хотять садиться въ ванну; онъ раздълся и самъ при нихъ сълъ въ ванну. Высокій примъръ самоотверженія въ то время, когда холера считалась столько же заразительною, какъ самая чума. Въ той же Тверской больницъ молодой медико-хирургъ Рынскій (послъ служившій, въ одно время со мною въ Екатерининской больницъ) первый осмълился вскрыть и изслъдовать трупъ умершаго отъ холеры.

Митрополить Филареть съ своей стороны назначиль въ каждую частную больницу по одному архимандриту или протојерею для наблюденія за исправнымь исполненіемъ требъ приходскими священниками, которые чередовались ежедневно. Онъ учредиль 25 Сентября крестный ходъ по всей Москвъ. За невозможностію обойти кругомъ всего города, этотъ ходъ быль устроенъ такъ: соборное и монашествующее духовенство, съ архипастыремъ во главъ, обходило вокругъ Кремлевскихъ стънъ, а въ тоже время каждый приходскій священникъ обходиль свой приходъ, окропляя каждый домъ святою водою. Никогда, ни прежде (на сколько старики могли упомнить), ни послъ не бывало такого благочестиваго настроенія между Московскими жителями: храмы были полны ежедневно, какъ въ свътлый день Пасхи; почти всъ говъли, исповъдывались и причащались Св. Таинъ, какъ бы готовясь къ неизбъжной смерти.

Страшное было тогда время! Москва была оцвилена кругомь и заперта карантинами на всвхъ дорогахъ; продажа съвстныхъ принасовъ происходила за заставами; улицы были пусты: никто не вздилъ и не ходилъ безъ крайней надобности; въ каждомъ домв всякаго приходящаго, какъ будто зараженнаго, окуривали хлоромъ; учебныя заведенія, начиная съ университета, театры и всв увеселительныя мъста были закрыты. Словомъ, Москва казалась вымершимъ городомъ.

Такое безотрадное положеніе продолжалось до начала Декабря. Еще въ концѣ Ноября число заболѣвающихъ и умирающихъ уменьшилось и врачи убъдились въ безполезности карантинныхъ мѣръ. Когда же наступиль Декабрь, тогда перемънилась самая погода, бывшая до тъхъ поръ постоянно сырою и дождливою, открылся санный путь, и наконецъ 6 Декабря карантины сняты, хотя бользнь, постепенно ослабъвая, продолжалась до Февраля. Мнъ вспоминаются стихи слъпца Н. М. Шатрова:

Катить Декабрь лазурнымъ сводомъ, Какъ радость сердца и очей; Исчезло вдругъ съ его приходомъ Томленье пасмурныхъ ночей.

Еще съ полудня вѣтеръ вѣетъ, Но сводъ небесъ уже яснѣетъ.

Лучъ свѣта намъ явился вновь, И въ день святаго Николая
Снялася цѣпь сторожевая
Съ столицы Русскихъ городовъ.

Отъ общественнаго бъдствія—холеры я долженъ перейти къ нашей семейной и моей личной непріятности. Начать приходится издалека, съ самаго перевзда нашего въ Москву. При входъ въ домъ, мы были встръчены П. И. Красильниковымъ, который нъсколько разъ гостилъ у насъ въ Сергіевскомъ посадъ и, по смерти отца моего, управлялъ всъми дълами и имъніями, по неограниченному довърію моей матери. На этотъ разъ онъ поселился въ комнатъ надъ нашею кухнею, безотлучно находился у насъ съ утра до вечера, но чрезъ нъсколько дней, вдругъ переселился на другой край города, къ своей матери, или, лучше сказать, въ домъ своего дъда, дъячка при церкви Екатерининской (Матросской) богадъльни. Отъвздъ его очень смутилъ мать мою, и она на другой день послала меня къ нему съ запечатаннымъ письмомъ, на которое я привезъ ей отвътъ, также запечатанный. Значеніе этой переписки мнъ объяснилось позднъе.

Прошло нъсколько дней. Вдругъ, поздно вечеромъ, мать моя заболъла сильнымъ истерическимъ припадкомъ съ лихорадочными признаками. Красильниковъ, незадолго предъ тъмъ возвратившійся, кинулся пскать врача и привезъ какого-то Адами, несчастнаго лъкаря, сильно напуганнаго эпидеміей. Онъ принялъ истерику за холеру и закатилъ такіе сильные пріемы каломеля, безъ всякихъ предосторожностей, что черезъ сутки вся полость рта у больной покрылась ранками, и открылось весьма сильное слюнотеченіе. Понявъ свою ошибку, Адами скрылся; мъсто его заступилъ докторъ И. С. Веселовскій, который лъчилъ мать мою около двухъ мъсяцевъ и приглашалъ для совъщанія знаменитаго тогда въ Москвъ врача Г. Я. Высотскаго. Только въ концъ Января мать моя начала вставать съ постели.

Но еще за нъсколько дией до того, она открылась бабушкъ Едисаветь Андресвив, что намерена вступить въ бракъ съ Красильниковымъ. Старушка, конечно, очень разстроилась отъ такого извъстія и старалась, насколько могла, отвратить племянницу отъ такого пагубнаго, по ея мивнію, намеренія. Об'є он'є посл'є того горько плакали. Вечеромъ въ тотъ-же день, я пришелъ посидъть у постели больной матери и узналъ отъ нея тоже извъстіе: оно сильно меня поразило, но я не могъ, по любви къ матери и изъ страха разстроить ее въ бользненномъ состояніи, или же, по природной слабости характера, высказать ей довольно сильное возражение противъ ея намърения. Впрочемь я увърень, что всякія убъжденія сь моей стороны остались бы совершенно безполезными; я посовътоваль только, чтобы бракъ, если онъ неизбъженъ, оставался тайнымъ, для избъжанія пересудовъ и стыда передъ обществомъ. Матушка согласилась съ моимъ мивніемъ. Потомъ она призвала сестру мою: 14 лътняя дъвочка, съ пылкимъ и вовсе негибкимъ характеромъ, расплакалась и откровенно высказала все отвращеніе, которое чувствовала къ будущему вотчиму, чъмъ очень разстроила больную мать и навлекла на себя много непріятностей въ послъдствіи.

Бабушка объявила, что не останется жить въ домъ, гдъ хозяиномъ будеть Красильниковъ, и дъйствительно въ началъ великаго поста перевхала отъ насъ къ Сумароковымъ въ с. Красное, куда усердно звала ее младшая ея сестра Аграфена Андреевна, глубоко огорченная недавнею кончиною старшей ихъ сестры, Анны Андреевны. Отъйздъ доброй бабушки, прожившей почти весь въкъ неразлучно съ моей матерью, сильно огорчиль последнюю. Были и другія огорченія: дядя П. Н. Сумароковъ написалъ сестръ, въ отвъть на извъщение, что она намърена вступить во второй бракъ: «Съ ужасомъ читалъ твое письмо. Совътую повхать въ Новоспаскій монастырь и помолиться на могилъ отца; думаю, что содрогнется даже камень, который прикрываеть для всъхъ почтенный, а для насъ священный прахъ». И сестра отца моего, графиня Елисавета Степановна Салтыкова, всегда очень дружная съ моей матерью, въ отвъть на письмо ея о томъ, что она ръшается выйдти замужъ изъ любви къ дътямъ, чтобы доставить имъ покровителя, написала ей: «Ты знаешь, что у меня одна дочь, которую я люблю больше всего на свътъ; но и для нея никогда не ръшилась бы я на такой шагъ». Такіе отзывы приводили мать мою въ задумчивость, а мы съ сестрой по неопытности надвялись, что мать можетъ-быть раздумаеть или не найдется священника для тайнаго брака, и такимъ образомъ намърение ея не исполнится. Эти надежды оказались тщетными.

Здёсь долженъ я возвратится назадъ-къ моимъ университетскимъ занятіямъ. Во время скучнаго безд'ыствія, когда университеть быль закрыть, когда холера свиръпствовала въ Москвъ, когда всъ думали и говорили только объ одномъ предметъ-объ этой страшной бользни и о средствахъ къ ея лъчению, мнъ пришла мысль перейти съ юридическаго факультета на медицинскій, тімь боліве, что въ первомъ изъ нихъ, какъ я уже успълъ увидъть въ нъсколько дней, было слишкомъ мало хорошихъ профессоровъ, а въ последнемъ я надеялся пріобрести болье основательныя познанія въ любимой моей ботаникъ и другихъ предметахъ естественной исторіи. Это намфреніе, одобренное моей матерью, приведено въ исполнение при помощи лъчившаго ее доктора Веселовскаго; онъ повхаль со мною къ старику профессору Василію Михайловичу Котельницкому, бывшему въ то время деканомъ медицинскаго факультета. Лѣло обдълалось очень легко; я былъ переведенъ изъ одного факультета въ другой, при чемъ курсовой годъ не былъ потерянъ.

Послъ университетскаго праздника, съ 14 Января 1831 года я началъ ходить ежедневно въ университеть. Первая лекція, на которую я пришель, была профессора анатоміи П. П. Эйнбродта о желудкъ. На столь анатомическаго театра лежалъ желудокъ вынутый изъ трупа и тутъ же стояла тарелка съ желудочнымъ сокомъ. Одинъ изъ моихъ товарищей, сидя у меня за спиною, сказалъ при этомъ:

«Воть какой супь намь подали!» Эти слова такъ на меня подъйствовали, что я долго не могь всть супа безъ отвращенія.

Эйнбродтъ читалъ лекціи надъ трупами на Латинскомъ языкъ, очень ясно и отчетливо; но еще лучше и красноръчивъе, преподавалъ остеологію (ученіе о костяхъ) знаменитый анатомъ и въ свое время отличный хирургь, почетный члень университета, лейбъ-медикъ Ю. Х. Лодеръ. На первой лекціи, онъ въ отборныхъ Латинскихъ выраженіяхъ описаль устройство черепа, причемь мы въ первый разъ услышали оть него любимую его фразу: «Natura sapientissima, vel potius Auctor naturae longe sapientissimus ita fecit, ut etc.» т.-е. «Премудрая природа или лучше сказать, Премудръйшій Творейт природы устроиль такъ, что и пр. Вообще было замътно, что почтенный старецъ глубоко благоговълъ предъ Богомъ, созерцая премудрость Творца въ дълахъ творенія. При входъ въ залу анатомическаго театра, устроеннаго подъ наблюденіемъ Лодера, была надпись: Γνώθι σεαυτέν (познай самаго себя); надъ амфитеатромъ, гдъ сидъли студенты во время лекцій--- Руцъ Твои сотвористь мя и создасть мя», а надъ каминомъ, гдъ стояли часы, слова Апостола: «Искупуйте время».—Говорять, что Лодерь еще до прівзда въ Россію, быль ревностнымъ масономъ. Къ сожаленію, лекціи его были не совсёмъ понятны для нёкоторыхъ студентовъ, особенно для вышедшихъ изъ гимназій, по недостаточному знанію въ то время Латинскаго языка въ этихъ заведеніяхъ.

Быль у насъ еще и третій преподаватель анатомін—адъюнкть Алексьй Григорьевичь Терновскій, родной брать знаменитаго въ последствіи пропов'єдника протоірея С. Г. Терновскаго. Онь три раза въ недѣлю приходиль въ анатомическій театръ и объясняль намъ устройство костей челов'є скелета. Студенты любили его за простое и ласковое обращеніе, и многіе уважали по слухамъ о его безкорыстіи и благотворительности. Онъ лічилъ почти исключительно б'єдняковъ на чердакахъ и въ подвалахъ, разум'єтся безъ всякой платы. Иногда онъ снабжаль ихъ ліжарствами на свой счеть; при большой семьів, онъ жиль б'єдно и всегда приходиль въ университеть пішкомъ, въ поношенномъ вицъ-мундирів.

Скажу нъсколько словъ о прочихъ преподавателяхъ, которыхъ декціи слушалъ я на первомъ курсъ.

Ефремъ Осиповичъ Мухинъ, ординарный профессоръ, дъйствительный статскій совътникъ (этимъ чиномъ онъ очень дорожилъ) преподаваль намъ физіологію, а студентамъ старшихъ курсовъ судебную медицину и медицинскую полицію. Какъ человъкъ умный и начитанный, искусный въ свое время операторъ, онъ могъ бы преподавать съ пользою; но съ одной стороны глубокая старость (по собственнымъ его разсказамъ, онъ былъ подлекаремъ при взяти Очакова) и неохота къ тому, чтобы следить за ходомъ науки, заставдяли его держаться почти буквально устарьдой книги Ленгосека. Впрочемъ намъ странно и безполезно было слушать на первомъ курсъ физіологію, не изучивъ еще анатоміи; а Мухинъ требоваль, чтобы на его лекціи были записаны непремённо всё студенты медицинскаго факультета, такъ что въ спискъ его было до 400 слушателей, которымъ онъ часто ділаль перекличку, употребляя на то цілые часы. При этомъ нужно замътить другую его странность: онъ терпъть не могъ Нъмцевъ. Этимъ пользовались студенты при перекличкахъ: когда онъ вызывалъ одного изъ слушателей съ Нъмецкой фамиліей, ему громогласно отвъчали: его нътъ, его нътъ! Тогда старикъ начиналъ обычную свою ръчь: «вообще, такъ сказать, эти Нъмцы, иноземцы, чуждыхъ странъ урожденцы, пришельцы, бъглецы, проходимцы, наукою не занимаются, Латинскаго языка не знають, нашего отечественнаго языка не понимають, не разумьють, знать не хотять, лекцій не слушають, профессоровъ не уважають; изъ нихъ выходять неучи, лъчцы, знахари, коновалы, вообще сказать вредные невъжды и негодян» и т. д. Такая ръчь повторялась при каждомъ Нъмецкомъ имени. Между тъмъ раздавался II, 4. РУССКІЙ АРХИВЪ 1881.

звонокъ, и Мухинъ спъшиль садиться въ свою карету, запряженную четвернею и отправлялся на практику. На экзаменахъ лучшій способъ получить хорошую отмътку состояль въ томъ, чтобы какъ можно чаще повторять «ваше превосходительство» и найти случай упомянуть о «многонитательномъ поростъ» (такъ прозвалъ Мухинъ Исландскій мохъ въ одной стать, гдв-то напечатанной) или объ удачныхъ хирургическихъ операціяхъ, когда-то произведенныхъ Мухинымъ.

Ординарный профессоръ, статскій совътникъ В. М. Котельницкій читаль на первомъ курсъ фармацію по маленькой, Латинской, давно устарълой книжкъ: «Фармація доктора Пленка». Старикъ очень добрый и почтенный, но профессоръ крайне плохой, онъ ограничивался буквальнымь чтеніемъ книжки, которую приносиль съ собою; она была такъ ръдка, что трудно было купить ее, и студенты принуждены были списывать, причемъ дълали ошибки, доходившія до безсмыслицы. Выше я упомянуль о томъ, что мив случилось быть у Котельницкаго, чтобы просить о переводъ меня на медицинскій факультеть. Съ того времени я сохраниль знакомство съ этимъ почтеннымъ старикомъ, жившимъ въ своемъ домикъ близъ Смоленскаго рынка; иногда я бывалъ у него, а иногда встръчалъ его на Смоленскомъ рынкъ, гдъ я по воскреснымъ днямъ покупалъ книжки, а В. М. ежедневно покупалъ провизію и, садясь съ нею на извощика, приговариваль: «Смотри, поъзжай осторожнъе; статскаго совътника везешь». Страсть къ чинамъ была тогда почти общею, и добръйшій Котельницкій увлекался величіемъ своего чина! Другой случай въ томъ же родъ: В. М. спускался, послъ акта, съ большаго крыльца стараго университетского зданія въ мундиръ и треугольной шлянь съ плюмажемъ (тогда чиновники V класса и выше носили плюмажь на шляпахь); студенты, собравшіеся на крыльць, закричали ему вслёдъ: Пётухъ идетъ»! а онъ преважно отвъчалъ имъ: «а пётухъто статскій сов'ятникъ»!

Ръзкую противоположность съ вялымъ чтеніемъ Пленка составляло живое преподаваніе сравнительной анатоміи экстраординарнымъ профессоромъ Петромъ Иларіоновичемъ Страховымъ. Тутъ уже не было чтенія классической кинжки: профессоръ, знатокъ своего предмета, говориль увлекательно и умыль занять слушателей сравненіемь анатоміи домашнихъ животныхъ съ устройствомъ человъческаго организма.

Къ сожальнію, тогда не существоваль еще кабинеть сравнительной анатомін при упиверситеть; единственныя лошадиныя кости, которыя Страховъ показываль студентамъ на лекціяхъ, были собраны мною въ Сокольникахъ, лътомъ 1831 г.

Химію преподаваль намь Александрь Алексвевичь Іовскій, экстра-ординарный профессоръ. Онъ зналъ хорошо свое дёло и самъ составиль классическую книгу: Руководство къ Химіи; но лекціи его не могли приносить достаточной пользы по отсутствію всякихъ пособій.

Тоже долженъ сказать я и о преподаваніи физики. Адъюнктъ Николай Силычъ Топоровъ не могь хорошо ознакомить своихъ слушателей съ физикой, которая немыслима безъ опытовъ, а мы не видали даже и электрической машины. О себъ лично долженъ я признаться, что я особенно мало воспользовался лекціями Топорова, которыя были наполнены математическими выкладками; а математика мнѣ никогда не давалась.

Естественную исторію, зоологію, ботанику и минералогію, читаль весьма ученый профессоръ Александръ Григорьевичъ Фишеръ, сынъ знаменитаго натуралиста Григорія Ивановича Фишера фонъ-Вальдгейма. И здѣсь также не было ни малѣйшихъ пособій. Для преподаванія зоологіи Фишеръ пользовался книгою профессора Ловецкаго; ботанику и минералогію излагалъ по своимъ собственнымъ запискамъ, очень искусно составленнымъ; но все это было слишкомъ кратко, по необходимости ознакомить слушателей съ тремя науками въ теченіи одного учебнаго года. Впрочемъ я находилъ время ходить на математическій факультетъ на лекціи М. А. Максимовича, который преподавалъ ботанику подробнье, нежели Фишеръ и часто приносилъ съ собою живыя растенія пзъ университетскаго сада или превосходные рисунки изъ лучшихъ ботаническихъ изданій.

Понечителемъ университета и его округа былъ извъстный вельможа, князь Сергій Михайловичь Голицынъ. Говорять, что онъ очень неохотно принялъ на себя это званіе, предложенное ему императоромъ Николаемъ Павловичемъ, который предоставилъ князю выборъ помощника. Князя мы никогда не видали въ университетъ; за то выбранный имъ помощникъ почти ежедневно ходилъ по аудиторіямъ и особенно занимался исправностью въ одеждъ и прическъ студентовъ. Своекоштнымъ дозволялось приходить на лекціи въ партикулярномъ платью, а казенные студенты, жившіе въ то время въ самомъ университеть, носили казенную мундирную форму. Необыкновенно высокій ростомъ, Г. П. глядя съ верху внизъ, очень внимательно осматриваль головы казенныхъ студентовъ, и если замъчалъ длинные или мало остриженные волосы, тотчась же приказываль остричь по солдатскому образцу, для чего постоянно имълся въ готовности цирюльникъ. Также внимательно следиль онь за исправностью формы: ни одна разстегнутая или оторванная пуговица не ускользала отъ проницательнаго его взгляда. Насъ своекоштныхъ не удостоивалъ онъ своего вниманія. Вспоминаю, по поводу этой стрижки, забавный случай. Одинъ изъ старшихъ своекоштныхъ студентовъ Г-въ, занимающій теперь важное мъсто на Югъ Россіи, вздумаль смъяться надъ казенными студентами, говоря, что начальство остригло ихъ какъ барановъ. Тъ разсердились и отметили насмъщнику: его повалили, остригли безобразнъйшимъ образомъ и нанесли ему нъсколько царанинъ, потому что Г—въ отчаянно сопротивлялся и рвался. Завитые, шелковистые волосы посыпались на землю, къ крайнему прискорбію красиваго щеголя.

Въ половинъ Мая окончились лекціи; переходныхъ экзаменовъ не было, потому что на медицинскомъ факультетъ учебный годъ былъ слишкомъ непродолжителенъ (не болье пяти мъсяцевъ), а въ другихъ факультетахъ былъ вовсе потерянъ для студентовъ, по милости холеры: они должны были слушать лекціи четыре года, вмъсто трехъ, наравнъ съ медиками.

Описаніе моихъ учебныхъ занятій отвлекло меня отъ рѣчи о родныхъ и знакомыхъ, которыхъ я видалъ въ это время. Теперь поста-

раюсь разсказать объ нихъ, насколько приномню.

Вскоръ по перевздъ нашемъ изъ Посада въ Москву, я въ первый разъ увидаль бабушку, родную сестру покойнаго моего діда графа Степана Өедоровича, Варвару Өедоровну Дохтурову; она прівхала къ моей матери вмъстъ съ дочерью своей Варварой Аванасьевной. Умная, живая, бойкая на отвътъ старушка была, къ сожальнію, совершенно глуха, такъ что разговаривать съ нею было очень трудно. У нея было довольно многочисленное семейство: три сына, которыхъ я очень мало зналъ, и три дочери. Изъ числа послъднихъ только одна Надежда Аванасьевна былазамужемъ (кажется за г. Барановскимъ); Марья Аванасьевна имъла большой таланть въ рисованіи; о старшей изъ нихъ Варваръ Аоанасьевнъ буду говорить послъ. Всъ онъ были очень бъдны, потому что мужъ бабушки промоталь все ея имъніе. Она сама и по временамь дъти ея находили всегда готовый пріють у брата ея графа Николая Өедоровича, а по кончина его у его супруги, графини Натальи Андреевны, рожденной княжны Львовой, въ родовомъ селъ Знаменскомъ; тамъ живали они по цълымъ годамъ, какъ будто у себя дома.

Почти въ то же время узналь я другую почтенную старушку, Елисавету Петровну Янькову. Она приходилась двоюродной сестрой покойному отцу моему, потому что мать ея, Аграфена Николаевна Римская-Корсакова, была родная сестра моей бабушки графинъ Александръ Николаевнъ. Добръйшая мать семейства и ласковая ко всъмъ роднымъ, Янькова пользовалась всеобщимъ уваженіемъ. У ней было три дочери: старшая Анна Дмитріевна была въ супружествъ за Постниковымъ; а вторая, дъвица Клеопатра Дмитріевна и младшая, Аграфена Дмитріевна Благово, тогда уже вдова, съ маленькимъ сыномъ Митей жили у матери. Недалеко отъ насъ, въ Штатномъ переулкъ, въ собственномъ домъ, жилъ младшій изъ родныхъ моихъ дядей и мой крестный отецъ, графъ Петръ Степановичъ Толстой, женатый на Елисаветъ Васильевнъ Ильиной. Онъ былъ уже камергеромъ и членомъ Московской Кремлевской экспедиціи и помъщался въ прекрасномъ домъ, имъ самимъ построенномъ. При немъ были дъти: сыновъя Василій, Николай, Павелъ и маленькая дочь Пашенька. Еще одинъ изъ сыновей его Александръ былъ уже, кажется, въ кадетскомъ корпусъ.

Другой дядя мой, графъ Александръ Степановичъ съ женою своею графиней Марьей Ивановной, жилъ въ зимнее время въ своемъ домѣ, на Сивцевомъ Вражкѣ, а на лѣто уѣзжалъ въ сельцо Кузнечики, принадлежавшее ему пополамъ съ покойнымъ отцемъ моимъ. Какъ батюшка, по болѣзни своей, никогда не ѣздилъ въ это имѣніе, а дядя пѣсколько лѣтъ сряду управляль обѣими половинами, и раздѣлъ земли между двумя братьями оказался очень неравнымъ: то между ними возникли недоразумѣнія, что впрочемъ не нарушало родственнаго согласія. Семейство дяди состояло изъ трехъ сыновей: Александра (который былъ годомъ старше меня и служилъ тогда въ гвардейскомъ Измайловскомъ полку), Дмитрія, скудоумнаго отъ рожденія и Владимира, прекраснаго и даровитаго мальчика приготовлявшагося къ университету, куда и поступилъ онъ въ слѣдующемъ году. Двѣ дочери: Варенька—первая въ Москвѣ красавица и Ольга, жили при родителяхъ, а маленькая Маша училась въ пансіонѣ Жарни.

Еще жива была престарълая тетка моей матери, Марья Сергъевна Островская, рожденная княжна Долгорукова, вдова бывшаго нъкогда въ Москвъ оберъ-полицмейстера, а потомъ Костромскаго гражданскаго губернатора. Ветхая, сгорбленная, маленькая старушка жила въ своемъ домъ, на концъ города, близъ тюремнаго замка, и жила довольно скудно, потому что раздала большую часть имънія, полученнаго ею въ приданное (около 1000 душъ) сыновьямъ и дочерямъ. Сыновей тогда уже не было на свътъ, но отъ нихъ оставалось потомство. Изъ числа дочерей ся старшая Варвара Борисовна была въ то время вдовою стат. совътника Павла Петровича Наумова и была очень дружна съ моей матерью и сестрою моего отца графиней Е. С. Салтыковой, у которой воспитывалась дочь ся Екатерипа Павловна вмёстё съ кузиной моей Сашей. Остальныя дочери Наумовой-Марья, Анна, Елисавета и Наталья, были при матери, которая постоянно жаловалась на бъдность. Въ зиму 1831 г. Марья Павловна Наумова вышла замужъ за чиновника Давида Никифоровича Палажченко, служившаго при Московскомъ гражданскомъ губернаторъ. Я былъ на этой свадьбъ и видълся тамъ съ моей любимой кузиной Колошиной, которая нарочно

прівхала изъ деревни, чтобы быть посаженной матерью у невъсты. Новобрачная, очень хорошенькая, умная и образованная дъвушка, прожила не болье двухъ льтъ посль брака, а мужъ ея Д. Н. остался навсегда для насъ самымъ добрымъ, преданнымъ и усерднымъ родственникомъ.

Говоря о последнемъ годе нашего пребыванія въ посаде, я забыль упомянуть объ одномъ очень миломъ юноше, моемъ сверстникъ. Это быль Юлій Кольрейфъ, сынъ почтеннаго лютеранскаго пастора Павла Ивановича Кольрейфъ. О. А. Голубинскій быль близко знакомъ съ отцемъ Юлія и взяль, по просьбе старика, сына его къ себе на вакаціонное время, чтобы заняться съ нимъ Русскою словесностью. Въ это время я всякій день видёлся съ Юліемъ, читаль и гуляль вмёсть съ нимъ. Мы очень сошлись между собою, въ одинъ день держали вступительный экзаменъ въ университете и вмёсте посёщали лекціи до наступленія холеры. По переходе на медицинскій факультеть, я уже не встрёчался съ намъ; по пылкости характера, онъ быль увлеченъ въ какой-то заговоръ, который называли Сунгуровскимъ, и быль отданъ въ солдаты на Оренбургскую линію. Спустя нёсколько лётъ, онъ дослужился до офицерскаго чина, возвратился въ Москву и вскорё умеръ отъ чахотки.

Весною прівзжаль въ Москву изъ посада добрый мой другъ А. И. Сергіевскій и просиль мать мою быть воспріемницею его первенца, родившагося 1 Мая. Воспріемникомъ быль родной дядя его, митрополить, въ честь котораго новорожденный названъ Филаретомъ. Оба воспріемника были замѣнены при крещеніи другими лицами, а я съ большимъ удовольствіемъ пироваль на крестинахъ.

Здоровье моей матери плохо поправлялось; доктора присовътывали ей провести лъто въ Сокольникахъ. Уже нанята была дача, принадлежавшая купцамъ Шевелкинымъ, и мы уже хотъли переъхать туда въ половинъ Мая, какъ вдругь получили извъстіе отъ дяди Сумарокова, что онъ собирается въ Москву съ своей молодой женою, чтобы лъчить ее отъ послъдствій несчастныхъ родовъ. Мы дождались ихъ пріъзда, но какъ поразилъ меня видъ дяди при первой съ нимъ встръчь! Вмъсто кръпкаго, здороваго, обладавшаго необыкновенной силой человъка, я увидъть его слабымъ, худымъ, почти лишеннымъ употребленія ногъ: это были послъдствія навздничества, псовой охоты и перазлучнаго съ нею кутежа. Нъсколько дней они провели съ нами; дядя обощелся ласково съ Красильниковымъ, къ крайнему удовольствію моей матери, и уже не противился предполагаемому браку. Переъхавъ на квартиру, нанятую имъ на Плющихъ, дядя созваль консиліумъ изъ Московскихъ медицинскихъ знаменитостей для совъщанія о бользни Софьи

Васильевны, которую лѣчиль молодой акушеръ Дейчъ. Въ числѣ прочихъ быль на консилумѣ и старикъ Лодеръ, который обрадовался, увидѣвъ меня, и велѣль мнѣ переводить съ Русскаго на Латинскій тѣ слова больной, которыя окажутся для него непопятными. Такъ, когда больная сказала, что у нея послѣ пищи дѣлается распираніе живота, онъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: «Quid sibi vult istud?» (что это такое?) и долго не могъ удовлетвориться монмъ отвѣтомъ, при чемъ Г. А. Высотскій замѣтилъ другимъ докторамъ: «а молодой студенть ловко объясняется полатини».

Между тымь мы перевхали на дачу, куда изрыдка прівзжаль кы намь дядя съ больною, которую всякій съ перваго взгляда счель бы здоровой: такъ она была свыжа и красива. Въ началы Августа вдругь узнали мы, что дядя тяжко болень; я поскакаль къ нему и нашель его почти умирающимь. Оказалось, что, но совыту какого-то невыжественнаго Итальянца, онъ рышился принять неизвыстно кымь изобрытенное и приготовленное секретное лыкарство для укрыпленія силь (конфертативь). Послыдствія были ужасны; окружающіе его думали, что онъ немедленно умреть отъ выпитой отравы. Хотя этого и не случилось, но положеніе его было безнадежно, что и самь онь чувствоваль. Нысколько успоконвшись отъ жестокихь болей вы животь, онь требоваль, чтобы поскорые отвезли его вы деревню. «Хочу умерсть дома», говориль онь. Съ глубокою скорбію проводиль я дядю, котораго любиль всымь сердцемь, не надыясь болье видыть его.

На дачъ познакомились мы съ хозяевами. Вдова Шевелкина, Екатерина Богдановна, урожденная Сейделеръ, незадолго передъ тъмъ вышла замужъ за илацъ-адъютанта Андрея Ивановича Маслова, собрата и пріятеля Красильникову. Они были у пасъ неоднократно, и знакомство съ ними утвердилось навсегда. Въ послъдующихъ главахъ придется миъ часто говорить объ этомъ семействъ.

Близость Сокольниковъ къ Преображенской слободъ давала возможность матери Красильникова, жившей у отца своего, дьячка, часто ходить къ моей матери. Тутъ я ближе присмотръдся къ этой ворчливой, неугомонной, взбалмошной и подчасъ злой старухъ. Являлись иногда и другія родственницы, безграмотныя дьячихи и пономарицы.

Чаще всёхъ посёщала мать мою дёвица Екатерина Васильевна Боголюбова, дочь смотрителя дома умалишенныхъ. Мать моя была знакома съ нею еще за нёсколько лётъ нередъ тёмъ и въ 1824 году, пользуясь ея покровительствомъ, была вмёстё со мною у блаженнаго Ивана Яковлевича Корейши, содержавшагося тогда въ домё сумашедшихъ. Къ этому юродивому, котораго Московскія барыни считали пророкомъ, тогда никого не пускали, и только съ дочерью смотрителя

могли мы проникнуть въ его тъсную и грязную келейку. Мать моя спрашивала у него совъта, гдъ найти для меня учителя? Онъ отвъчаль: «Много разныхъ учителей; бываетъ учитель во фракъ, а то и въ рясъ». Когда я сталъ учиться у Ө. А. Голубинскаго, носившаго тогда фракъ, а позднъе рясу, слова юродиваго казались пророчествомъ. Е. В. Боголюбова съ тъхъ поръ неръдко посъщала мать мою; какъ искренняя почитательница масоновъ, она была принята во многихъ семействахъ, наклонныхъ къ мистицизму.

Съ наступленіемъ осени мы возвратились въ свой домъ близъ Плющихи. Красильниковъ торопиль мать мою поскорый обвычаться; она настаивала, чтобы бракъ быль тайнымъ, а онъ увырялъ, что никакъ не можетъ найти священника, который согласился бы на это. Наконецъ, 10 Ноября утромъ, въ нашей приходской церкви Неопалимой Купины, этотъ бракъ совершился, при затворенныхъ дверяхъ и безъ предварительныхъ оглашеній. Въ церкви никого не было, кромъ меня и сестры. Несмотря на это, бракъ не быль тайнымъ: Красильниковъ и друзья его поспышили разгласить о немъ по Москвъ.

Спустя нъсколько дней послъ свадьбы, мы получили горестное извъстіе о смерти дяди П. Н. Сумарокова. Онъ скончался 11 Ноября и погребень подлъ первой жены своей, у олтаря старинной церкви, въ селъ Красномъ, построенной еще Шокуровыми. Дъла его оказались крайне запутанными, и малолътнія дъти отъ перваго брака, можетъ быть, остались бы безъ ничего, если бы тетка покойнаго, воспитавшая его, дъвица Аграфена Андреевна Сумарокова не принялась на старости лътъ, при помощи брата своего Алексъя Андреевича, за устройство разстроенныхъ дълъ. Прежде всего она уничтожила псарню, потомъ продала свое собственное, небольшое имъніе и мало-по-малу, въ малолътство наслъдниковъ, успъла уплатить не только недоимку сохранной казны, угрожавшую продажей имънія, но и всъ частные долги. Во всъхъ хозяйственныхъ оборотахъ много помогала ей племянница В. А. Коптева. Опекуномъ малолътнихъ Сумароковыхъ былъ дъдушка Алексъй Андреевичъ, а попечителемъ Василій Алексъевичъ Коптевъ.

Возвращаюсь къ одному изъ важнъйшихъ событій въ нашемъ семействъ — ко второму браку моей матери. Этотъ бракъ навлекъ на нее множество непріятностей: знакомые отъ нея отвернулись, почтенныя бабушки мои Сумароковы прекратили переписку, князь Н. С. Долгоруковъ не сталъ пускать къ себъ племянницу; два мои дяди, жившіе въ Москвъ, хотя не раззнакомились съ моею матерью, но мужа ея къ себъ не принимали.

Такое положеніе прискорбнѣе всего отразилось на бѣдной моей сестрѣ. Когда настало для нея время появляться въ свѣтѣ, она не могла

показаться въ лучшемъ Московскомъ обществъ и должна была довольствоваться балами Благороднаго Собранія, куда брала ее съ собою и своими дочерьми Е. С. Маслова, и немногими вечерами средняго круга.

Злословіе коснулось даже нравственной репутаціи моей матери; праздные языки протрубили, что она была страстно влюблена въ Красильникова, что между ними издавна существовала самая интимная связь. Всё эти разсказы не заключали въ себё ни одной капли правды: сорокапятильтняя, бользненная женщина, жизни вполнё цёломудренной, отъ природы умная и образованная, не только не способна была дойти до такого униженія, какое приписывали ей клеветники, но даже и не была вовсе влюблена въ Красильникова. Да и можно ли ей было влюбиться въ него при непріятной его наружности, при нравъ его, мрачномъ и тяжеломъ, при полномъ отсутствіи воспитанія и приличія въ мнимомъ предметь ея страсти?

Нъть, причина была вовсе не та, какую предполагали. Еще живши въ Каменкахъ, въ качествъ учителя, Красильниковъ успълъ пріобръсть сильное вліяніе на мою мать, всегда искренно набожную, посредствомъ духовныхъ бесъдъ и чтенія мистическихъкнигь, а съ тъмъ вмъстъ отвлечь ее мало-по-малу отъ церковнаго направленія. Въ этомъ руководствоваль его тоть священникь, который однажды прівзжаль въ Каменки, еще при жизни покойнаго отца моего, и другіе вожди Московскихъ масоновъ. Дъло дошло наконецъ до того, что мать моя, окруженная и ослъпленная ими, стала считать К. безусловно-необходимымъ какъ для утвержденія въ духовной жизни ея самой и дътей ея, такъ и для устройства нашего мірскаго благосостоянія. Когда подобное убъжденіе въ ней укоренилось, тъже вліятельныя лица нашли, что пора приступить къ дълу. Первое предложение со стороны К. сильно подъйствовало на матушку: она боролась изо всёхъ силь, даже заболёла оть борьбы. Ослабленная бользнію, ошеломленная личными внушеніями и письмами покровителей жениха, она наконецъ уступила и дала свое согласіе. Позднъе, послъ кончины моей матери, я нашель въ бумагахъ ея не только письменное предложение К., довольно нескладно написанное, но еще три письма друзей его, и въ томъ числъ одно отъ того же вышепомянутаго священника, имъвшаго сильное вліяніе на свою духовную дочь.

Воть истинная разгадка причинь такого неравнаго брака. Повторю еще разъ: плотской любви туть вовсе не было. До самой смерти К., мать мон жила со вторымъ своимъ мужемъ, какъ сестра съ братомъ; даже общей спальни у нихъ никогда не было. Словомъ, этотъ бракъ быль дъломъ Московскихъ масоновъ.

Многіе спрашивали меня послі: «Какимъ особеннымъ ученіемъ руководствовались люди, принадлежавшіе къ масонскимъ ложамъ? Кто были эти люди?» Постараюсь теперь отвічать на оба вопроса, сколько окажется возможнымъ.

Объ ученіи масоновъ или «свободныхъ каменьщиковъ», какъ они себя называють, мив удалось узнать очень немногое изъ отрывочныхъ разсказовъ Н. М. Шатрова и самого К., какъ наименве скромныхъ между «братьями». Другіе масоны, которыхъ я зналь, были болве скрытны и никогда не обмолвились ни однимъ словомъ о таинственномъ смыслъ своего ученія. Разскажу, что удалось мив узнать отъ нихъ, и то что могъ извлечь изъ собранія масонскихъ бумагъ, переданныхъ въ Московскій публичный музей послъ графа Серг. Степ. Ланскаго.

Гонимое при Екатеринъ II, отдохнувшее при Павлъ I, Русское масонство пользовалось свободою и довъріемъ правительства въ первую половину царствованія Александра Павловича. Тогда публично существовала въ Петербургъ Великая Провинціальная ложа подъ предсъдательствомъ великаго провинціальнаго мастера графа М. Ю. Віельгорскаго (онъ подписывался Вильгурскимъ) и множество зависящихъ отъ нея ложъ въ разныхъ городахъ Россіи и Польши. Одна изъ числа ихъ, (какъ увъдомилъ графъ Вильгурскій «высокопочтеннаго великаго намъстнаго мастера, управляющаго Великою Провинціальною ложею Сергъя Степаповича Ланскаго») открыта имъ въ пятницу 7 числа Х мъсяца 5817 года <sup>1</sup>) «на Востокъ Москвы, благословеніемъ всевышняго архитектора, подъ правленіемъ Великой Провинціальной ложи, совершенная и справедливая Св. Іоанна Крестителя ложа, им'єющая названіе Ищущихъ Манны» (дѣла Великой Провинціальной ложи № 1893, 12). Эта ложа получила вмъсто герба девизъ-золотой въ кругъ крестъ, съ надписью: «исполняй понятное, поймешь непонятное». Отличительный знакъ членовъ ложи-такой же крестъ въ петлицъ кафтана на бълой съ золотыми каймами лентъ; мастера во время собраній носили этотъ кресть на шев, а председатель, или «мастеръ стула»—на широкой лентъ черезъ плечо (тамъ же).

Въ спискъ членовъ этой ложи, составленномъ въ 1819 году, названы: мастеръ стула С. П. фонъ-Визинъ, намъстный мастеръ П. А. Курбатовъ; 1-й надзирателъ В. Д. Камынинъ; 2-й надзиратель Я. Ө. Скарятинъ; риторъ А. О. Поздъевъ; 1-й стуартъ (стражъ, Stewart) В. Л. Пушкинъ; 2-й стуартъ А. И. Яфимовичъ; секретаръ А. Н. Садыковъ и обрядоначальникъ Я. Х. Венкстернъ. Мастеръ стула и два над-

¹) Во всёхъ масонскихъ бумагахъ лётоисчисленіе начинается за 4.000 лётъ до Р. Х.

зирателя назывались «чиновниками» ложи, а прочія должностныя лица «офиціалами». Братья раздѣлялись на три степени: мастеровъ, товарищей и учениковъ; изъ двухъ послѣднихъ разрядовъ они постепенно достигали до перваго. Всѣхъ братьевъ въ спискѣ 1-го Мая 1821 года было 56 (№ 1915, 73).

Хотя постояннымъ предсъдателемъ въ ложъ Ищущихъ Маниы, до самаго закрытія ея по указу 1822 года, считался всегда С. П. фонъ-Визинъ, но главнымъ дъятелемъ и предметомъ всеобщаго благоговъйнаго почтенія и повиновенія былъ Николай Александровичъ Головинъ, человъкъ необыкновенно-умный, хитрый и обладавшій разнородными познаніями. Кромъ степени мастера въ этой ложъ онъ былъ также мастеромъ въ Великой Провинціальной и, какъ кажется, принадлежалъ къ сословію рыцарей Розоваго Креста, о которомъ говорится въ масонской пъснъ:

"Блещетъ надъ нами Розовый Крестъ: Онъ насъ наставитъ, онъ вразумитъ, Тъло прославитъ, духъ оживитъ"...

Головинъ пользовался очень плохимъ здоровьемъ; отъ разлива желчи или отъ природнаго ъдкаго, непріятнаго характера, онъ былъ нестерпимъ въ обращеніи съ братьями, такъ что пъкоторые соблазнились и ушли отъ него. Раздражительность его достигла до высшей степени по возвращеніи въ 1831 г. изъ за-границы, куда онъ вздиль лъчиться (но безъ успъха) съ пособіемъ отъ правительства и съ сохраненіемъ жалованья по званію директора Московской Адресной Конторы. Онъ скончался весною 1832 года и погребенъ въ Андроньевскомъ монастыръ, вмъстъ съ многими его собратіями. На могилъ его поставленъ чугунный кубъ (символъ свободнаго каменщичества) съ текстомъ: «Подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе скончалъ, въру сохранилъ» и позолоченный крестъ Мальтійской формы, съ розою въ срединъ—знакъ рыцарей Розоваго Креста (Розенкрейцеровъ).

Сергъй Павловичъ Фонъ-Визинъ пользовался во всю жизнь уваженіемъ и довъріемъ Московскаго дворянства: почти 40 лътъ былъ онъ предводителемъ въ Клину и игралъ первостепенную роль на дворянскихъ выборахъ. Умеръ, если не ошибаюсь, въ 1855 году.

Въ Можайскомъ утзат долго быль предводителемъ Василій Дмитріевичъ Камынинъ. Онъ быль старикъ кроткій, благодушный, ласковый ко встив, но не пользовался репутаціей остроумнаго и дтоваго человъка. Двъ дочери его были за собратіями его по ложъ: старшая за Г. Н. Коробьинымъ, достигшимъ степени мастера, а младшая—за С. Н. Арсеньевымъ, принятымъ въ ученики въ 1819 г.; дальнъйшаго произ-

водства его въ спискахъ ложи не видно. Сынъ старика Камынина, Дмитрій Васильевичъ, женатый на С. Д. Раевской, умеръ въ молодости, оставивъ по себъ дочь, находящуюся теперь въ замужествъ за Н. С. Камынинымъ-же. Ей принадлежитъ теперь тотъ старинный родовой домъ дъда ея подъ Новинскимъ, гдъ мы часто веселились во время моей молодости.

Алексъй Осиповичъ Поздъевъ, флота капитанъ-лейтенантъ въ отставкъ, возведенный въ степень мастера 25 Марта 1818 года, сынъ Осипа Алексъевича, увлекательно описаннаго въ романъ «Война и Миръ» подъ именемъ Баздъева, пользовался особеннымъ уваженіемъ братьевъ. Прослуживъ долго въ морской службъ, онъ отличался характеромъ прямымъ, правдивымъ и откровеннымъ (во всемъ, что не касалось масонства). Жиль на самомъ краю города, въ Красномъ Сель, въ домъ, построенномъ еще отцомъ его, по необыкновенному способу: ствны были сложены изъ двухъ рядовъ кирпича, положеннаго на ребро, при чемъ пространство между рядами было набито пескомъ и толченымъ углемъ. Домъ этотъ отличался необыкновенною теплотою и отсутствіемъ сырости; онъ стоить болье 100 льть и принадлежить теперь какому-то купцу. А. О. Поздвевь быль большой охотникь ходить пъшкомъ; онъ приходилъ къ намъ черезъ всю Москву на Плющиху и однажды «по дорогь» (какъ онъ выражался), вздумаль зайти къ Тверской заставъ, посмотръть на тріумфальныя ворота, которыя тогда строидись. Умеръ онъ около 1833 года. Между друзьями и собратіями А. О. Поздъева, сохранилась картинка, изображающая его въ послъднія минуты жизни. Отца его я не засталь въ живыхъ, также какъ и жившаго вмъсть съ нимъ сдъща Руфа Семеновича Степанова. Всъ они погребены въ Андроньевъ. На могилъ Степанова замъчательны стихи, написанные А. М. Зиловымъ:

> "Онъ жилъ, вседневно умирая, И умеръ такъ, чтобъ вѣчно жить; Былъ слѣпъ, но въ горній міръ взирая, Умѣлъ страдать, молчать, любить".

Петръ Александровичъ Курбатовъ, статскій совътникъ, человъкъ большаго свъта, служившій въ молодости по дипломатической части (кажется, секретаремъ посольства въ Лиссабонъ), былъ женатъ на Е. А. Перовской, и пользовался покровительствомъ тогдашняго министра народнаго просвъщенія графа А. К. Разумовскаго и нъсколько десятковъ лътъ занималъ должность начальника типографіи Московскаго Университета. Состояль онъ въ званіи мастера съ 1817 года. Въ типографіи при немъ были напечатаны (конечно безъ цензуры) масонскія пъ

сни, которыя пълись хоромъ въ собраніяхъ и бесъдахъ, подъ звуки органовъ, нарочно заказанныхъ. У моего вотчима, которому поручено было изданіе пъсенъ, быль также такой органъ, подаренный имъ посль Троицкому врачу Высоцкому, по неотступной его просьбъ.

Алексьй Васильевичъ Перваго, богатый Елецкій пом'вщикъ, присоединенный къ ложъ, въ званіи ученика, 7 Января 1818 года, а въ спискъ 1820 года показанный уже мастеромъ, велъ очень своеобразную жизнь: онъ никогда не вывзжаль изъ Москвы, занималь постоянно нумеръ въ какой нибудь гостинницъ, гдъ и объдалъ въ скоромные дни, а въ постные ходиль объдать въ Русскій трактиръ; вставаль очень рано; ежедневно въ 10 часу утра отправлялся пъшкомъ въ гости къ кому нибудь изъ своихъ собратій или знакомыхъ, а вечернее время всегда проводиль дома, ожидая къ себъ гостей. Шубы онъ никогда не надъвалъ, но въ самые трескучіе морозы ходилъ, или лучше сказать, бъгаль по улицамъ въ сюртукъ на ватъ съ бобровымъ воротникомъ. Въ именины свои 20 Мая онъ угощалъ всъхъ своихъ знакомыхъ десертомъ изъ самыхъ редкихъ фруктовъ и отличнымъ ужиномъ. А. В. быль очень скупь отъ природы, но дълаль много добра, что стоило ему необыкновенныхъ усилій надъ собою. Однойу изъ друзей своихъ онъ сказалъ: «повъришь ли, мнъ также трудно оторвать отъ себя десять рублей, какъ и тысячу». Въ постоянной борьбъ съ самимъ собою, онъ побъждаль свою скупость. Такъ на монхъ глазахъ были воспитаны на его счеть двое молодыхъ медиковъ: Голофъевъ и Фицнеръ; нъсколькихъ молодыхъ дъвицъ, вовсе ему незнакомыхъ, онъ щедро наградилъ приданымъ, по рекомендаціи своей племянницы.

Иванъ Михайловичъ Фроловъ, дворянинъ, мастеръ съ 1819 года, управлять огромными имъніями Нарышкиныхъ, ръдко бывалъ въ Москвъ, а потому я мало зналъ его; съ виду онъ казался человъкомъ очень приличнымъ и почтеннымъ. Въ старости опъ много вытерпълъ горя отъ сына, извъстнаго всей Москвъ подъ названіемъ «хромаго Фролова», человъка остроумнаго, но очень дерзкаго и наглаго.

Изъ числа масоновъ, жившихъ въ провинціи, я ближе всёхъ зналъ Павла Андреевича Болотова. Сынъ извёстнаго писателя прошедшаго столѣтія, автора любопытныхъ Записокъ и 40 томовъ Экономическаго Магазина, Андрея Тимофеевича Болотова, П. А. жилъ постоянно въ деревнъ своей Кромскаго уъзда, почти рядомъ съ с. Сосковымъ, въ которомъ четвертая часть досталась отцу моему послъ его матери, и по доброму расположенію къ намъ, завъдывалъ этимъ небольшимъ нашимъ имъніемъ. Тамъ былъ я у него однажды и видълъ ту электрическую машину, съ разными примъненіями для леченія больныхъ, которую отецъ

его, скончавшійся почти столётнимъ старцемъ, устроилъ своими руками. Объ этомъ старцё одинъ изъ потомковъ его выражался такъ:

"Въ детстве я помню нашъ садикъ старинный Дфдушка самъ разводилъ; Съ палкой, съ аршиномъ, съ веревкою длинной, Онъ вокругъ дома ходилъ. Древенъ ужъ, древенъ онъ былъ, мой голубчикъ, Старедъ высокой, худой. Быль на немь бълый овчинный тулупчикь, Самъ онъ, какъ лунь, былъ съдой. Въ ту пору плохо онъ видълъ глазами: Было леть за сто ему, Руки тряслись, но своими руками Все онъ работаль, всему Быль головою и въ домв и въ полв, Все хлопоталь и бродиль; Въкъ не знавалъ онъ ни скуки, ни боли, Вѣчно смѣялся, шутилъ. "Ну, говорить онъ мнъ, маленькій внучекъ, Дѣду теперь помогай, Ты не жальй своихъ быленькихъ ручекъ, Ямки со мною копай."

Въ Москву Болотовъ прівзжаль иногда по дъламь. Я любиль и уважаль этого почтеннаго человъка, необыкновенно добраго, радушнаго, услужливаго, искренно-благочестиваго и дъятельнаго, несмотря на старость. Онъ быль мастеромь съ 1818 года, а сынь его генеральмаюръ и профессоръ военной академіи, Алексъй Павловичъ Болотовъ, быль принять ученикомъ въ ту же ложу 17 Января 1821 года. Послъдніе годы своей жизни, ослабъвъ отъ старости, Павелъ Андреевичъ уже не выбъжаль изъ деревни, и я не видаль его, а потому не могу припоминть время его кончины.

Еще до перевзда въ Москву изъ посада, я въ первый разъ увидвлъ Николая Михайловича Шатрова, слъпца-стихотворца. Вывезенный ребенкомъ изъ Персіи и воспитанный, если не ошибаюсь, въ домъ Петра Алексъевича Татищева, онъ съ молодыхъ лътъ отличался необыкновенною живостію ума и способностію очень легко писать стихи и отпускать остроты безъ всякаго приготовленія. Въ свое время онъ очень нравился женщинамъ и съ одною дъвицею знатной фамиліи прижилъ сына, которому мать передъ смертію завъщала принадлежавшее ей село Воздвиженское, на Троицкой дорогь, въ 12 верстахъ отъ Сергіевской лавры. Мальчику дали фамилію Соломоръцкаго, приписавъ его къ роду одного бъднаго дворянина западнаго края, и Шатровъ быль опекуномъ своего сына. Крестьяне села Воздвиженскаго, по наущенію какого-то негодяя, вышли изъ повиновенія, доказывая, что малольтній баринъ ихъ не дворянинь, а потому они должны будто-бы поступить въ казенное въдомство. Дъло продолжалось нъсколько лъть, и Шатровъ, не получая никакихъ доходовъ, совершенно обнищалъ и содержался съ старухой женой единственно помощью братьевъ-масоновъ, между которыми онъ былъ мастеромъ съ 1819 года. Я познакомился съ нимъ ближе въ 1830 году; онъ жилъ близко отъ насъ, противъ церкви Знаменія въ Зубовъ, въ двухъ небольшихъ комнатахъ, на верху своего собственнаго дома, отданнаго имъ въ наймы. Въ свое время онъ считался въ числъ извъстныхъ стихотворцевъ; переложеніе псалмовъ, ода на смерть Екатерины ІІ-й и маршъ Донскихъ казаковъ (Грянулъ внезапно громъ надъ Москвою и пр.) долго считались образцовыми. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, написанномъ въ то время, когда Наполеонъ находился въ Москвъ, Шатровъ оказался пророкомъ. Онъ выразился такъ:

"Завладёть столицей—слава! Но умёсит мы отмщать; Знастъ твердо то Варшава, И Парижъ то будетъ знать."

И въ глубокой старости, ослъпшій поэтъ продолжаль писать стихи. Его «Осень 1830 г.» написана мною подъ его диктовку во время холеры, напечатана особою брошюрою и поднесена митрополиту Филарету, котораго онъ воспълъ въ ней такъ:

Эти стихи понравились владык тымь болые, что онь видыть вы нихь защиту отъ доноса, поданнаго противъ него государю, котораго старались увърить, что Филареть, уноминая въ одной изъ проповъдей своихъ о покаянии царя Давида во время моровой язвы, намекаеть какъ будто бы на то, что гръхи царей навлекають гнъвъ небесный на подвластные имъ народы. Принявъ ласково привезеинаго мною старца, Филаретъ сказаль ему: «Хотя амигдаль (миндальное дерево)

разцвълъ на главъ вашей, и помрачились смотрящіе въ оконца, по слову Соломона 1), но стихи ваши кажутся юношескими. Да обновится убо, яко орля, юность ваша». При прощаніи владыка благословиль

слъпца иконою и подариль ему 200 рублей.

Спустя три года, молодой Соломоръцкій, служившій въ военной службь юнкеромь, произведень въ прапорщики и такимъ образомъ утвержденъ въ дворянствъ. Вскоръ онъ умеръ, отказавъ имъніе отцу, который тотчасъ же продаль его за девяносто тысячъ ассигн. А. И. М—вой. Она заплатила половину суммы, обязавшись отдать вторую половину черезъ годъ. Получивъ деньги и увъренный, что получитъ остальныя въ назначенный срокъ, Шатровъ поспъшилъ уплатить всъ свои долги, щедрою рукою сталъ помогать бъднымъ, завелъ прислугу, карету, лошадей, отдълалъ домъ свой и сталъ жить какъ живутъ достаточные люди. Между тъмъ срокъ наступилъ, наличныхъ денегъ оставалось очень мало, а покупщица Воздвиженскаго, вмъсто уплаты остальной суммы, начала тяжбу, которая окончилась въ пользу ея уже по смерти Шатрова; бъдный же слъпецъ умеръ въ нуждъ и похороненъ на счетъ друзей своихъ.

Теперь сообщу съ полною откровенностію тѣ немногія свъдънія

объ ученіи масоновъ, какія удалось мнв узнать или заметить.

I. Масоны считають свои учрежденія весьма древними и доводять ихъ до времень Соломона. Всъ таинственные предметы: лопатки, молотки, передники, ковры съ изображеніями и т. п., устроены въ память храма, сооруженнаго Соломономъ. Сюда же относится и самое названіе «свободныхъ каменьщиковъ». Въ христіанской церкви основателемъ масонства, по мивнію ихъ, быль будто бы Іоаннъ Креститель.

П. Чтобы сдълаться масономъ, необходимы три условія: 1) Въра въ единаго Бога. Такимъ образомъ не только христіанамъ всѣхъ въроисповъданій, но и Евреямъ, магометанамъ, деистамъ и т. п. дозволяется присоединеніе къ ложамъ. Я слышалъ, что въ Херсонъ существовала ложа, состоявшая исключительно изъ Евреевъ-Караимовъ. Она находилась въ связи съ прочими ложами въ Россіи. 2) Отъ масона или «истиннаго свободнаго каменьщика» требуются непрестапные подвиги для самоусовершенія; 3) поступающій въ братство обязанъ быть сострадательнымъ и милосердымъ ко всѣмъ бъднымъ, особенно къ нуждающимся братьямъ. Онъ долженъ отдълять на дъла милосердія не менъе 10-й части своего дохода.

<sup>1)</sup> Эти слова взяты изъ прекраснаго аллегорическаго описанія старости (Екклес гл. XII). Тамъ подъ названіемъ цевтущаго амигдала разумьется покрытая съдиною голова, а смотрящіе въ окошко — глаза.

III. По первому пункту масонских обязанностей, т.-е. относительно догматовъ въры, нужно замътить, что братья нисколько не стъснялись исполненіемъ религіозныхъ обрядовъ и даже самыми догматами того въроисповъданія, къ которому принадлежали. Нъкоторые изъ нихъ любили ходить въ церковь, соблюдали установленные посты, чтили память святыхъ и благоговъйно лобызади св. иконы; другіе, напротивъ, хотя и православные по крещенію, ограничивались поклоненіемъ одному Господу Інсусу Христу, не обращая вниманія на все прочее. Въ доказательство могу привести примъръ. Когда я напечаталъ книжку о чудотворной Иверской иконъ Богородицы, многіе изъ этихъ господъ говорили мий: «Къ чему этотъ напрасный трудъ? Что за чудотворныя иконы?» Но если иные изъ братьевъ-каменьщиковъ оставались равнодушными къ святынямъ православной церкви, за то всъ они върили въ существование безплотныхъ духовъ и притомъ весьма различныхъ, не только добрыхъ и злыхъ, на основаніи Св. Писанія, но и какихъто среднихъ, приставленныхъ къ водамъ, лъсамъ, домамъ (по простонароднымъ названіямъ: водяныхъ, лешихъ, домовыхъ и проч.) Сношенія отшедшихъ душъ съ живыми людьми были однимъ изъ любимыхъ предметовъ ихъ бесъдъ. Книги, изданныя на счетъ масонскаго братства, по распоряжению Н. А. Головина, какъ-то: «Любопытныя приключения и сны» и «Смъсь полезнаго съ любопытнымъ и пріятнымъ», въ двухъ томахъ, наполнены разсказами о духахъ и видъніяхъ. Нужно замътить, что предисловія этихъ книгъ подписаны буквами П. И. К. Нѣкоторые думали, что эти буквы составляють подпись Петра Ив. Красильникова, которому, какъ корректору университетской типографіи, поручено было изданіе; но они ошибались: эти заглавныя буквы значать: «Почитатели Истиннаго Каменьщичества». Еще была у нихъ одна толстая рукопись, подъ заглавіемъ: «Пневматологія», заключающая въ себъ множество разсказовъ о явленіп разныхъ духовъ. Мнв случилось однажды прочесть въ ней ивсколько страниць въ кабинеть моего вотчима, но онъ тотчасъ же поспъшиль взять и запереть рукопись.

IV. Ко второму пункту масонскаго ученія относится нравственная обязанность каждаго лица, принадлежавшаго къ братству, заботиться о своемъ самоусовершенствованіи и, прежде всего, бороться съ свочими «темпераментальными» недостатками. Дъйствительно, многіе изъ знакомыхъ мнѣ масоновъ дъятельно подвизались въ исправленіи своихъ порочныхъ наклонностей и, при нравственномъ вліяніи старшихъ свочихъ собратій, оказывали успъхи въ трудѣ своемъ. Такъ Н. А. Головинъ отъучилъ было себя отъ насмѣшливости, въ которую, впрочемъ, впалъ снова передъ смертью, «по недостатку тѣлесныхъ силъ для борьбы съ темпераментомъ», какъ говорили его почитатели; такъ С. П. И, Б.

Фонъ-Визинъ, по выраженію Шатрова, «уцівломудрился»; Перваго одоліваль свою скупость; Красильниковь, пившій прежде запоемь, достигь, въ послідніе годы своей жизни, до полной трезвости. Руководствомь для наблюденія за собою служила имъ книга І. Месона «О самопознаніи», нівсколько разъ напечатанная въ Россіи. Одно изъ изданій ея, было сділано трудами Н. А. Головина, со множествомъ выписокъ изъ древнихъ и новыхъ писателей на разныхъ языкахъ. Въ послідній разъ трактатъ Месона быль переведень и изданъ С. А. Масловымъ, безъ всякихъ выписокъ, небольшою книжкою.

У. Благотворительность масоновъ заслуживала не только похвалы, но и удивленія. Можно было бы указать много примъровъ поразительной щедрости. Особенно замъчательна была взаимная помощь ихъ другь другу: братство не только выдавало ежемъсячныя пособія объднъвшимъ своимъ сочленамъ, не только заботилось о доставлении имъ и сыновьямъ ихъ выгодныхъ мъстъ, но иногда и устраивало браки ихъ, въ тъхъ же видахъ. Такъ удалось имъ сосватать младшую дочь В. Д. Камынина за С. Н. Арсеньева; вдову своего собрата купца Шевелкина за А. И. Маслова, между тъмъ какъ она имъла въ тоже время другаго, дучшаго во всъхъ отношенияхъ жениха, заслуженнаго генерала; такъ устроили они и бракъ моей матери съ П. И. Красильниковымъ. Но воть самый поразительный опыть деятельности масоновь въ этомъ родь. Въ числь ихъ находился нъкто О — въ, человъкъ, отличавшися единственно атлетическимъ тълосложениемъ и ненасытнымъ любостяжаніемъ. Ему удалось (не знаю, съ помощію ли собратій или нътъ) жениться на богатой, пожилой барынь, вдовь гоомейстера; она чрезъ нъсколько льть умерла, и О - въ завладълъ всъмъ, что послъ нея осталось, такъ что дочь ея отъ перваго брака не нолучила ничего. Но этого было для него мало; онъ просиль содъйствія старшихъ братьевъ, для сближенія его съ старой барышней М. О. Я—вой, на которой будто бы хотъль жениться; они поручили это дъло П. Г. Шицу (объ немь будеть рычь послы, и Шиць познакомиль О — ва съ Я — вой. Неожиданно для почтенныхъ покровителей, дъло приняло совершенно иное направленіе: О — въ сблизился съ старой дівицей, издавна одержимой желаніемъ найти себъ мужа, но не женился на ней, а ограбиль ее до чиста и бросилъ. Шицъ за это съ нимъ поссорился, но начальники братства поситиили помирить ихъ. Впрочемъ выгодные расчеты О — ва не пошли ему въ прокъ; онъ умеръ въ крайней бъдности.

Въ масонскихъ ложахъ заведено было, какъ всёмъ извёстно и подробно описано въ романъ Писемскаго «Масоны», множество разныхъ обрядовъ; особенною торжественностію отличался обрядъ присоединенія новыхъ лицъ. Послъ закрытія ложъ, всъ обряды изчезли, но собранія

MACOHIA!

братьевъ продолжались въ видъ бесъдъ довольно часто, особенно по средамъ, въ домъ П. А. Курбатова, и принятіе новопоступающихъ продолжалось тайно. Нужно думать, что нъкоторые изъ братьевъ, несомнънно принадлежавшихъ къ ложъ «Ищущихъ Манны», какъ наприм. Зиловъ и вотчимъ мой Красильниковъ, были приняты уже послъ указа 1822 года, потому что имена ихъ не значатся въ спискахъ ложи, сохраняющихся въ Румянцевскомъ Музеъ.

Часто занималь меня вопросъ: зачемь какой-то таинственный, своеобразный путь къ исправленію нравственнаго характера и къ преуспъянію въ добродътеляхъ, когда есть у насъ открытый, прямой путь въ Божественномъ откровении и учении св. Церкви? Зачъмъ руководствоваться какими-то иновёрными книгами, часто несогласными съ догматами православной церкви, а иногда даже богохульными (какъ напр. «Таинство Креста» и нѣкоторыя статьи «Сіонскаго Вѣстника»), когда для насъ всегда готовы душеполезныя творенія Отцевъ Церкви? Зачёмъ «пить изъ сокрытыхъ и, можеть быть, нечистыхъ кладезей, когда есть у насъ источникъ воды живой, дарованной намъ самимъ Богомъ?» Такъ выразился о масонахъ митрополить Филаретъ, самъ наклонный къ мистицизму въ началъ своего поприща. «Зачьмъ, по словамъ одного изъ умнъйшихъ писателей нашего времени, заходить къ Богу съ задняго крыльца, когда переднее открыто?» На эти вопросы я самъ себъ не умълъ отвъчать и не могь получить разъяснения отъ тъхъ, къ которымъ обращался за совътомъ.

Самая таинственность масонскаго ученія заставляєть сомнъваться въ чистоть его. Историкь ордена Іезуитовъ Кретино-Жоли совершенно правъ, когда говоритъ: «гдъ нъть ничего зазорнаго, тамъ неумъстна таинственность». (Histoire de la Compagnie de Iésus, t. 1, chap. 1.)

Возвращаюсь къ моимъ занятіямъ въ 1831 году.

Проведя лъто и часть осени на дачъ, мы не вздили въ Каменки, и я лишенъ былъ удовольствія видъться въ посадъ съ моими друзьями.

По возвращении съ дачи въ Московскій нашъ домъ, близъ Плющихи, я снова принялся за университетскія занятія. Они были на второмъ году курса почти тъже, что и на первомъ, и при томъ съ тъми же профессорами. Разница состояла только въ томъ, что Котельницкій вмъсто фармаціи читалъ фармакологію по книжкъ того-же самаго Пленка, но показывалъ намъ разные медикаменты изъ университетской аптеки, приговаривая: «medicamentum est, quod morbum in corpore tollit, venenum autem, quod destruit vitam» (лекарство изгоняетъ бользнь изъ тъла, а ядъ разрушаетъ жизнь). При этомъ престарълый профессоръ прибавлялъ: «а бываетъ иногда и наоборотъ; и отъ лекарства подчасъ человъкъ умереть можетъ; такъ нужно прописывать

рецепты поосторожнъе». Нъкоторые изъ студентовъ, переписывая плохую, но очень ръдкую книжку Пленка, и мало понимая Латинскій языкъ, на которомъ она писана, вмъсто слова: venenum писали venereum и такъ произносили на репетиціяхъ; впрочемъ почтенный профессоръ не обращалъ на это вниманія. Часто заключалъ онъ лекцію до звонка такими словами: «а мнъ пора къ Надеждъ Андреевнъ (женъ); она у меня нездорова».

Преподаваніе анатоміи прододжалось своимъ порядкомъ; старикъ Лодеръ читалъ ученіе о нервахъ (невральгію). На одной изъ его лекпій быль такой забавный случай. Знаменитый анатомикь вздумаль спросить слушателя Т-ва (родомъ изъ мъщанъ, очень мало понимавшаго Латинскій языкъ): «ubi est nervus opticus?» (гдв находится зрительный первъ?) Т-въ стоялъ молча, выпуча глаза. «Sed ubi est, dicas mihi, in capite, vel in pede?» (скажи мнъ, гдъ-же онъ: въ головъ или въ ногъ?) Т-въ подумалъ и отвъчалъ: «in pede» (въ ногъ). Услышавъ такой отвъть, Лодеръ вскочиль въ страшномъ раздражении и принялся кланяться Т—ву, крича: «Supplex rogo, ut nemini dicas, te apud Loderum unquam anatomiam dedicisse!» (умоляю тебя, никому не сказывай, что ты у Лодера учился анатоміи). А Т-въ съ своей стороны отвъшиваль глубокіе поклоны, думая, что Лодерь его хвалить. Между тымь мы всь катались со смыху. Впрочемь Т-вь быль очень добрый малый, хорошій товарищь и, какъ слышно было, по окончаніи курса, удачно лечиль въ томъ городъ, гдъ быль увзднымъ лекаремъ. Я не означиль здъсь вполиъ его фамилію чтобы не огорчить его сына, очень искуснаго военнаго врача. И долго послъ того старикъ отзывался о Т-вв: «omnium, qui vixerunt, nunc vivunt et nascendi sunt, hominum longe stupidissimus». (Изъ всёхъ людей, которые прежде жили, теперь живуть и впредъ народятся, онь самый глупьйшій).

По поводу Т—ва, я приноминаю о другихъ товарищахъ монхъ по университету. На первомъ году я весьма мало съ ними сближался; но на второмъ, когда начались наши практическія занятія въ анатомическомъ театръ, я познакомился короче съ нъкоторыми изъ нихъ.

Александръ Павловичь Ивановъ, очень даровитый, живой и бойкій юноша, моложе меня двумя годами, быль сынъ чиновника, служившаго при генераль-губернаторъ. Отецъ его промоталь казенныя деньги и лишиль себя жизни; семья его, состоявшая изъ жены, сестры и двухъ мальчиковъ сыновей (изъ нихъ старшему, А. П. было 14 лътъ) осталась безъ всякихъ средствъ къ жизни. Хотя добродушный князь Д. В. Голицынъ оставилъ въ пользу сиротъ всю движимость покойника и на первое время давалъ имъ отъ себя небольшое пособіе, но всего этого было мало. Съ 15-лътняго возраста А. П., не упуская ученія въ гим-

назіи, сталъ помогать своей семь уроками. Вообще Ивановы жили хотя бѣдно, но очень пристойно. А. П. по веселому и доброму нраву быль весьма любимъ товарищами, не возбуждая въ нихъ зависти, хотя былъ постоянно по всѣмъ предметамъ ученія первымъ между нами. Часто приходиль онъ ко мвѣ по вечерамъ; я училъ его Французскому языку и ботаникъ, а онъ меня своимъ любимымъ предметамъ—физикъ и химіи. Первую онъ изучилъ еще въ гимназіи, а химіей занимался постоянно и усердно, посъщая лекціи и опыты профессора Геймана на математическомъ факультетъ.

Напротивъ Никитскаго монастыря, на самомъ углъ университетскаго переулка, жили товарищи мои, два брата Фелицыныхъ—Рафаилъ и Полидоръ, воспитанники богатаго откупщика Вырубова, который впрочемъ очень мало давалъ имъ на содержаніе. Вмъстъ съ другими я заходилъ иногда къ нимъ въ часы, свободные между лекціями. Рафаилъ Фелицынъ быль очень красивъ и умълъ нравиться такъ называемому прекрасному полу. При посъщеніи Фелицыныхъ я узналъ, что хозяйка, у которой они нанимали комнату, была Дарья, вольноотпущенная горничная моей матери, та самая, о которой я упомянулъ въ началъ этихъ воспоминаній.

Другое пристанище находили мы у двухъ нашихъ товарищей Литвинкина и Кундасова, жившихъ рядомъ съ Никитскимъ монастыремъ, по Кисловскому переулку, въ маленькомъ домикъ, который давно уже не существуетъ, а тогда принадлежалъ матери Литвинкина. По окончани курса, я потерялъ ихъ изъ виду, но слышалъ, что Кундасовъ, жившій постоянно въ Серпуховъ, прославился какъ отличный врачъ и недавно умеръ, оставивъ большое наслъдство дътямъ.

Нужно сказать нѣсколько словь объ анатомическихъ занятіяхъ, подъ внимательнымъ руководствомъ профессора Эйнбродта и прозектора Гумбурга. Этоть послѣдній, мастеръ своего дѣла, перешель къ намъ изъ Харьковскаго университета и быль любимцемъ Лодера. Каждый изъ насъ долженъ былъ сдѣлать въ теченіи зимы нѣсколько анатомическихъ препаратовъ, отдѣлать тщательно мускулы, кровеносныя жилы, связки и нервы; каждому предоставлялось право взять себѣ сдѣланный имъ препарать, но никто этимъ правомъ пе пользовался, кромѣ Иванова, который работалъ лучше насъ всѣхъ и приготовлялъ такъ называемые сухіе (подъ лакомъ) и спиртовые препараты не хуже самаго прозектора. Пользуясь расположеніемъ Гумбурга, онъ сбывалъ свои работы въ анатомическій кабинетъ; въ теченіе этой зимы онъ за нихъ получиль около 200 рублей ассигнаціями. Кстати о Гумбургъ, разскажу одинъ случай, насмѣшившій насъ въ эту зиму. Проживъ долго въ Малороссіи, нашъ прозекторъ полюбилъ ѣсть свиное сало и по

временамъ получалъ эту лакомую пищу отъ своихъ пріятелей изъ Харькова. По долгой привычкъ къ трупамъ, онъ не чувствовалъ ни мальйшаго къ нимъ отвращения, и часто клалъ сало и хлыбъ на окно въ той самой комнать, гдь занимался, а студенть изъ Малороссіянъ, Гриценко, похищальни събдаль приготовленный завтракъ. Однажды привезли изъ полиціи очень жирный трупъ какого-то утопленника; Гумбургъ принялся препарировать его и (какъ послъ оказалось) выръзалъ изъ него незамътно большой кусокъ жира, который унесъ къ себъ и надлежащимъ образомъ посолилъ. Мы слышали только, что онъ ворчалъ про себя: «вотъ я буду приготовить угощене для того мошенника, который ъстъ мое сало». На другой день снова появился на окошкъ кусокъ хлъба съ лакомымъ ломтикомъ сала и снова сдълался добычею Гриценка; а Гумбургъ, увидъвъ, что пища съ окошка исчезла, воскликнуль съ торжествомъ: «А кто это такой жреть человъчій жирь? Это я изъ того утопленника нарочно выразываль». Внезапный припадокъ тошноты обнаружиль виновника, и съ того времени завтраки Гумбурга оставались неприкосновенными, а Гриценко получиль отъ товарищей прозваніе людовда.

Такъ проходила зима 1831—32 г. Большую часть времени я долженъ быль употреблять на учебныя занятія и почти никогда не бывалъ въ свътскомъ обществъ; иногда проспинваль я вечера у старика слъпца Шатрова, гдъ встръчаль М. Н. Загоскина, незадолго передъ тъмъ приобрътшаго большую извъстность своимъ первымъ историческимъ романомъ «Юрій Милославскій», и нъсколько другихъ литераторовъ. Только однажды былъ я на танцовальномъ вечеръ у дяди графа Петра Степановича, при чемъ очень жалълъ, что не умъю танцовать. Въ туже зиму сестра моя и я начали учиться этому искусству вмъстъ съ тремя дочерьми Екатерины Богдановны Масловой отъ перваго ея брака. Масловы жили тогда за Москвой-ръкой, гдъ-то около Болота.

Впрочемъ танцы, не смотря на мое прилежаніе, давались мнъ очень плохо: я навсегда остался самымъ неловкимъ танцоромъ.

Въ концъ Мая 1831 года, выдержавъ такъ называемый кандидатскій экзамень, а перешель на третій, вполнъ уже медицинскій курсъ. На этомъ экзаменъ впервыя увидълі мы новаго помощника попечителя, Дмитрія Павловича Голохвастова. Мивнія объ немъ, какъ при жизни его, такъ и по смерти были весьма разнообразны, но я, узнавъ его короче по окончаніи курса, могу удостовърить, что онъ быль человъкъ вполнъ благоразумный, честный, благонамъренный и разсудительный; но, къ несчастію, онъ поставилъ себъ за правило, во всъхъ оффиціальныхъ случаяхъ, являться сухимъ, форменнымъ, какъ будто накрах-

маленнымь чиновникомь, что отталкивало оть него многихь. Въ частной жизни и въ обществъ онъ быль вовсе не таковъ.

На вакаціонное время мы отправились въ Каменки и на пути остановились на сутки въ Сергіевскомъ посадъ. По счастливой случайности, въ тотъ самый день быль публичный экзамень въ Луховной Академіи. Я поспъшиль нарядиться въ новенькій мундпръ со шпагою и трехуголкою и радостно побъжаль къ отцу ректору Поликарпу. Тамъ нашелъ я всъхъ своихъ знакомыхъ и бывшихъ товарищей по слушанію академических рекцій; съ О. А. Голубинским в успыть повидаться еще наканунъ вечеромъ. При встръчъ митрополита, когда я посль всехь подошель принять благословение, онъ сказаль мив: «Воть какъ вы нарядились для нашего экзамена, я еще не видаль на васъ этой формы». Въ предъидущую зиму я раза два быль у владыки, но тсегда во фракъ; въ одно изъ этихъ посъщеній я, по порученію матушки, упросиль его принять въ Московскую эпархію, изъ Владимірской, окончившаго курсъ въ Впоанской семинаріи студента Петра Минервина, сына нашего сельского священника. Это было довольно трудно, потому что Филареть почти никогда не соглашался на пріемъ въ свою эпархію изъ другихъ, отзываясь, что своихъ семинаристовъ слишкомъ достаточно.

На экзаменъ и съ удовольствіемъ слушаль отвъты моихъ прінтелей А. В. Горскаго и А. А. Авинова, оканчивавшихъ курсъ. Послъ экзамена, митрополитъ пригласиль меня къ себъ на объдъ, за которымъ присутствовали всъ наставники академіи и Виванской семинаріи. Я занялъ мъсто подлъ знакомыхъ мнъ молодыхъ баккалавровъ. Владыка замътилъ это и сказалъ мнъ. «Зачъмъ вы съли такъ далеко? Впрочемъ юноши любятъ общество юношей, а старцы—старцевъ. Similis simili gaudet» (Подобный подобнаго ищеть)» Этотъ день былъ однимъ изъ прінтнъйшихъ въ моей жизни. Въ стънахъ Лавры я ощущалъ тогда такую же радость, какую чувствуетъ изгнанникъ при возвращеніи на милую родину. Всегда послъ, даже и теперь, на старости лътъ, я счастливъ и доволенъ, когда могу паходиться въ академическомъ обществъ.

Сколько разъ, сидя подъ гънью высокихъ и густыхъ тополей, насаженныхъ въ академическомъ саду моими пріятелями, студентами VII курса (при чемъ и я усердно работалъ) и смотря съ умиленіемъ на старинный корпусъ Академіи, я повторялъ про себя слова Давида: «Да будетъ миръ окрестъ стънъ твоихъ, благоденствіе въ чертогахъ твоихъ! Ради братій моихъ и друзей моихъ говорю я: миръ тебъ! Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебъ!» (Псал. СХХІ, 7—9).

Еще прежде отъйзда въ деревню, у насъ произошло переселение изъ одного дома въ другой. Матушка продала съ хорошею прибылью домъ, въ которомъ мы жили. Деньги, вырученныя этой продажей и еще 26 тысячъ ассиги, полученныя отъ залога Ярославскаго имънія, она подарила своему мужу, а онъ купилъ на свое имя болье просторный домъ, въ Успенскомъ переулкъ, сзади сада Екатерининской больницы.

Въ Каменкахъ мы также нашли новый домъ, очень помъстительный и прекрасно расположенный: высокія комнаты, большія окна, на съверной сторонъ балконъ съ очаровательнымъ видомъ на с. Опарино, на извилистое теченіе ръки Вели и на множество деревень, верстъ на 20 въ одну сторону. Домъ былъ построенъ изъ отборныхъ, толстыхъ бревенъ, ничъмъ не обитыхъ ни внутри, ни снаружи. Стъны его пахли смолой, выступавшей янтарнымъ потомъ.

Мы могли уже молиться въ новой, до половины готовой церкви, а именно въ такъ называемой трапезъ, которая должна была заключать въ себъ два придъда; одинъ изъ нихъ, въ честь Покрова Богородицы, быль уже освящень, а другой придъль Усъкновенія Главы Предтечи, въ память пожара, истребившаго прежній деревянный храмъ въ день этого праздника, готовился къ освящению. Между тъмъ главная церковь, въ честь явленія Казанской Богородичной иконы, еще только строилась. Вообще постройка церкви въ сель Каменкахъ казалась для всъхъ необъяснимою загадкою. Когда деревянный храмъ сгорълъ, церковная сумма составляла только 500 рублей ассигнаціями. Спустя мъсяцъ послъ пожара, иностранка Христина Антоновна Янковичъ, бывшая няня сестры моей, прівхала къ намъ въ гости и умерла у насъ въ Сергіевскомъ посадъ, въ Сентябръ 1829 года, отказавъ все что имъла въ пользу погоръвшей Каменской церкви, въ которой она нъкогда была муропомазана. Наличныхъ ея денегь оказалось около 500 рубл., но еще быль вексель въ 5.000 рубл. отъ Ордовскаго помъщика И. М. Казакова. Мать моя извъстила его письмомъ о послъдней волъ умершей старухи, и онъ немедленно прислалъ деньги съ процентами. Воть всъ суммы, на которыя построенъ трехпрестольный каменный храмъ, при неусыпной дъятельности почтеннаго священника А. И. Минервина.

Лъто 1832 года провели мы очень пріятно въ деревнъ. У насъ гостиль старикъ Шатровъ, утьшавшій всъхъ своєю неистощимою веселостью, острыми шутками и бойкими отвътами въ стихахъ, и докторъ Иванъ Семеновичъ Веселовскій. Оба они поъхали отъ насъ къ своему другу А. М. Зилову, куда вслъдъ за ними отправился П. И. Красильниковъ вмъстъ со мною.

Деревня Кушки, Дмитровскаго увзда, въ которой А. М. Зи-ловъ, тогда вдовецъ послъ перваго брака, проводилъ дътнее время, при-

надлежала роднымъ братьямъ его Николаю и Дмитрію Зиловымъ. Первый изъ нихъ, человъкъ очень скромный, усердно заботился о небольшомъ своемъ хозяйствъ; о второмъ не знаю что сказать, кромъ того, что онъ поступилъ въ университетъ въ одинъ годъ со мною, но въ довольно зръломъ возрастъ, а спустя два года долженъ былъ оставить университетъ, потому что вовсе не былъ приготовленъ къ слушанію лекцій.

Зиловъ познакомилъ насъ со своими сосъдами въ томъ же уъздъ: съ П. П. Савеловымъ, помъщикомъ села Новаго, двумя братьями Гарднеръ, владъльцами фарфороваго и фаянсоваго завода и семействомъ Корсаковыхъ, жившихъ въ д. Тарусовъ, въ трехъ верстахъ отъ Новаго села.

Семенъ Николаевичъ Корсаковъ быль человъкъ очень замъчательный и достойный всякаго уваженія. Родной племянникъ по матери знаменитаго графа Н. С. Мордвинова, онъ въ молодости служилъ въ военной службъ, отличался храбростью въ отечественную войну и быль украшенъ орденами за военные подвиги. Позднъе, женившись на Софьъ Николаевиъ Мордвиновой, онъ поселился въ деревиъ, но продолжалъ состоять на службъ при министерствъ внутреннихъ дълъ и составлялъ статистическія статьи, которыя были напечатаны въ Матеріалахъ для статистики Росс. Имперін. При обширныхъ познапіяхъ въ чистой и прикладной математикъ, онъ постоянно занимался разными опытами и изобрътеніями по части электричества, гальвонопластики, фотографіи и т. п. Вмъстъ съ тъмъ Корсаковъ особенно пристрастился къ гомеопатіи, тогда еще совершенно новой и мало изв'єстной въ Россіи, лъчилъ приходящихъ къ нему больныхъ (числомъ до 11-ти тысячъ) и часто съ большимъ успъхомъ. Не зная еще ни патологіи, ни тератіи, я также принялся лечить больныхъ гомеопатическими каплями и крупинками, но въ послъдствіи убъдился, что система Ганемана есть не что иное, какъ давно извъстный врачамъ выжидательный способъ (methodus expectativa), при которомъ строгая діета и правильный образъ жизни замъняють собою употребление лекарствъ въ хроническихъ болузнахъ.

Семейство Корса́кова состояло изъ многихъ сыновей и дочерей. Всѣ они въ то время были еще малолѣтними; впослѣдствіи двое старшихъ дослужились въ гвардіи до чина полковника и въ эпоху эмансинаціи крестьянъ оба они, одинъ за другимъ, были отличными мировыми посредниками Дмитровскаго уѣзда; третій Миханлъ, генералъ-адъютантъ, былъ генералъ-губернаторомъ восточной Сибири, а четвертый Александръ (тогда еще прелестный ребенокъ лѣтъ 5) флигель-адъютантомъ. Вмѣстѣ съ Корса́ковымъ жила мать его, необыкновенно-умная и

твердая характеромъ женщина, Анна Семеновна, дочь адмирала С. И. Мордвинова, начавшаго службу еще при Петръ І. Она оставалась въ деревнъ въ 20 верстахъ отъ Можайска, въ то время, когда на поляхъ Бородинскихъ кипъла страшная битва. Когда громъ пушекъ утихъ, и она узнала, что непріятельская армія двинулась къ Москвъ, Анна Семеновна имъла мужество отправиться на поле сраженія, чтобы убъдиться, нътъ ли сыновей ея въ числъ убитыхъ или тяжело раненыхъ. Дъйствительно, она нашла трупы двухъ сыновей, перевезла ихъ къ себъ въ деревню и похоронила подлъ сельской своей церкви. Изъ трехъ братьевъ уцълълъ только одинъ, С. Н., бывшій тогда адъютантомъ при генераль, котораго фамилію я позабылъ. Когда я узналъ Анну Семеновну, ей было уже за 70 лътъ; но она еще много читала и любила заниматься ботаникой, которую знала основательно, такъ что умъла опредълять названія растеній по признакамъ.

Когда университетскія лекцій возобновились послѣ вакацій, я сталъ слушать на третьемъ курсѣ совершенно новыхъ для меня профессоровъ. Нужно сказать объ нихъ нѣсколько словъ.

Іустинъ Евдокимовичъ Дядьковскій, ученый и практическій врачъ, превосходно читалъ терапію, распредъляя бользни по своей собственной системъ. Студенты слушали его съ жадностью и внимательно записывали лекціи, тъмъ болье, что онъ первый разъ еще появился на канедръ терапіи послъ умершаго профессора М. Я. Мудрова, котораго мнъ не привелось слушать. Въ этотъ учебный годъ, Дядьковскій успъль прочесть намъ бользни лихорадочныя: страданіе мокротныхъ оболочекъ, лихорадки, воспаленія и лихорадочныя сыпи (exanthemata). Клиническихъ занятій для насъ еще не было.

Преподаваніе общей и частной патологіи, послѣ чтенія Дядьковскаго, казалось намъ очень безцвѣтнымъ, хотя адъюнктъ Кузьма Васильевичъ Лебедевъ очень внимательно приготовлялъ свои лекціи.

Чтенія другаго Лебедева (Никифора Дмитрієвича) изъ исторіи медицины, представлявшія собою какой-то сбродъ отрывочныхъ, безтолковыхъ разсказовъ, почти вовсе не были посъщаемы студентами.

Хирургію, впрочемъ еще не оперативную, преподавалъ намъ профессоръ Аркадій Алексъевичъ Альфонскій, руководствуясь своими собственными, краткими, но весьма дёльными записками. Онъ дёлалъ много операцій, показывая и объясняя ихъ студентамъ 4 курса; но и мы часто ходили смотрёть на эти операціи, хотя для студентовъ 3-го курса это не было обязательно.

Профессоръ акушерства Михаилъ Вилимовичъ Рихтеръ читалъ, или лучше сказать произносилъ свои лекціи на отличномъ Латинскомъ языкъ. Онъ рекомендовалъ намъ для руководства небольшую Француз-

скую книжечку (Manuel des accouchements par le d-r Dugés) съ рисунками. Акушерскія операціи онъ показываль на фантомъ. Иногда онъ разсказывалъ примъры удачныхъ и неудачныхъ операцій. Такъ однажды на лекціи онъ разсказаль намь, что отець его, Вилимъ Вилимовичъ Рихтеръ, знаменитый въ свое время акушеръ, лично извъстный императрицъ Маріи Өеодоровнъ по многольтней службъ въ должности директора Московскаго родильнаго института, быль приглашенъ для наблюденія за первою беременностью великой княгини Александры Өеодоровны. Это было въ концъ 1817 года, во время пребыванія двора въ Москвъ. В. В. посовътываль пустить кровь Великой Княгинъ, но она отозвалась, что никому кромъ его самаго не дозволить сдёлать эту неважную операцію. Старикъ-акушеръ, очень давно уже отвыкшій отъ употребленія данцета, поспъшиль снова учиться, пустиль кровь (не знаю удачно-ли) многимъ беременнымъ женщинамъ въ родильномъ институтъ и затъмъ уже, набивъ руку, ръшился пустить кровь Ея Высочеству. Когда настало время родовъ, онъ принужденъ быль употребить щипцы и после разсказываль сыну, что много разъ въ своей практикъ извлекалъ младенцевъ этимъ инструментомъ, всегда спокойно и смёдо, но въ Николаевскомъ дворцё почувствовалъ дрожь въ рукахъ. Впрочемъ благодаря Богу, хранящему Россію, роды совершились благополучно и 17 Апръля 1818 г. пушечные выстрълы возвъстили Москвъ рождение Августъйшаго Младенца. Престарълый акушеръ быль награждень оть императора Александра I званіемь лейбь-медика высочайшаго двора и арендою, отъ Императрицы Маріи Өеодоровны табакеркою съ ея портретомъ, осыпанною бриліантами, а отъ короля Прусскаго, роднаго деда новорожденному, лентою Краснаго Орла.

Въ другой разъ М. В., говоря о разныхъ положеніяхъ младенца въ утробъ матери, разсказалъ намъ слъдующее: «Dicunt etiam, infantem in utero materno, pedibus divaricatis, manibusque remotis, stare et quidem saltare, quod mirum et ridiculum videtur» (сказываютъ, что младенецъ во чревъ матери, растопыривъ руки и ноги, можетъ стоятъ и даже плясатъ; это оченъ странно и смъшно).

Въ этомъ учебномъ году даже преподаваніе Е. Я. Мухина измънилось для насъ къ лучшему. Въ лекціяхъ изъ судебной медицины и медицинской полиціи онъ передаваль намъ много интересныхъ случаевъ изъ своей многольтней практики. Впрочемъ, выходки противъ Нъмцевъ повторялись періодически при репетиціяхъ. Помню одинъ забавный случай. Однажды Мухинъ, пришедши на лекцію, объявилъ, что намъренъ сдълать репетицію. Вдругъ всъ студенты встали и начали поздравлять

его съ глубокими поклонами. «Что такое? спросилъ удивленный старикъ. «Мы узнали, что вашему превосходительству пожалована Станиславская лента; она получена въ Правленіи».—«Не знаю, ничего не слыхаль, сейчасъ пойду справлюсь». Мухинъ отправился въ Правленіе, а мы поспъшили разойтись по домамъ.

Профессоръ Александръ Егоровичъ Эвеніусъ читалъ науку о глазныхъ бользняхъ (офталміатрію) и показывалъ образцы накладыванія различныхъ хирургическихъ повязокъ. Это послъднее дъло шло успъшно; но изученіе глазныхъ бользней было не вполнъ для насъ доступно, потому что мы не видали ни одного больнаго, а рисунки, приносимые профессоромъ на лекцій, не могли замънить дъйствительности.

Мы проходили также и ветеринарную науку, но безъ всякой пользы, потому что Христофоръ Григорьевичъ Бунге, хотя очень искусный и ученый профессоръ, долженъ быль ограничиваться однимъ словеснымъ преподаваніемъ: не было никакихъ препаратовъ, не было никакихъ животныхъ, ни больныхъ, ни здоровыхъ. Одинъ разъ только онъ показалъ намъ старую охромъвшую лошадь, на которой возили воду для казенныхъ студентовъ и объяснялъ, что у нея растяженіе жилъ на лъвой задней ногъ. «Какъ же ее лечить?» спрашивали съ любопытствомъ студенты. — «Она совсъмъ никуда не годится», отвъчалъ равнодушно профессоръ, «ее не нужно лечить, а нужно ее убивать». Вотъ все, что мы узнали изъ скотоврачебной науки.

Еще съ осени этого года жила у насъ двоюродная сестра покойнаго отца моего Варвара Аеанасьевна Дохтурова, дъвица уже пожилая, умная, бойкая, весьма образованная, мастерица говорить и писать по-французски. Она, какъ и вся семья Дохтуровыхъ, ничего не имъла; желая выйти замужъ, она истощала всъ способы кокетства, чтобы прельстить кого-нибудь своею особою, къ сожалъню вовсе некрасивою. Она занимала передъ тъмъ мъсто учительницы Французскаго языка въ Елизаветинскомъ институтъ, но, заболъвъ, переъхала къ намъ на короткое время и прожила у насъ болъе года.

Зимою прівхаль не надолго въ Москву двоюродный дядя мой, графъ Дмитрій Николаевичь Толстой, служившій тогда въ Петербургъ въ Коммиссіи Прошеній. Это быль уже не тоть милый мальчикъ Митинька, о которомъ упоминаль я прежде, но прекрасный молодой человъкъ, отлично образованный, даровитый и ловкій, любимецъ Петербургскихъ дамъ, которыя называли его красавцемъ и опаснымъ человъкомъ (le beau, le dangereux Tolstoy). Послътого, какъ я въ первый разъ съ нимъ видълся, онъ учился въ Москвъ, въ пансіонъ Фишера; тамъ одинъ изъ преподавателей С. А. Масловъ, полюбилъ его и въ 1826 году отрекомендовалъ статсъ-секретарю Н. М. Лонгинову, для по-

ступленія на службу въ Коммиссію Прошеній. Здёсь дядя получиль первый чинь и послё того продолжаль службу въ Петербургъ.

Въ первыхъ числахъ Іюня 1833 года, послъ довольно снисходительнаго экзамена, въ присутстви Д. П. Голохвастова, почти всъ студенты третьяго курса, въ томъ числъ и я, перешли на 4-й курсъ.

Вакаціонное время мы, по обыкновенію, проведи въ Каменкахъ, куда вмёсть съ нами повхала и В. А. Дохтурова. Здёсь мы имели случай познакомиться съ новымъ сосъдомъ, Сергъемъ Никитичемъ Тихменевымъ, который не задолго передъ тъмъ, вышедши въ отставку изъ какого-то егерскаго полка, въ которомъ дослужился до чина поручика, поселился въ имъніи, доставшемся ему послъ отца, не задолго передъ тымь умершаго въ глубокой старости. Этотъ отець новаго помыщика села Хомякова (въ 7 верстахъ отъ Каменокъ, на дорогъ къ посаду) Никита Артамоновичь, скупой до крайности, но разсудительный хозяинъ, цълый въкъ заботился объ одномъ только, чтобы копить деньги, отказывая дётямъ своимъ во всемъ, даже и въ воспитани, и покупать землю въ разныхъ мъстахъ. Ему удалось нажить большое состояне въ земляхъ и въ наличныхъ деньгахъ. Въ старое время былъ у него винокуренный заводь, откуда онь, какъ говорять, вывозиль по ночамъ вино изъ Владимирской губерніи въ Московскую, гдъ вино всегда было дороже. Съ учреждениемъ кордоновъ на губернской границъ эта воспрещенная перевозка вина сдълалась затруднительною и опасною, такъ что онъ принужденъ былъ закрыть свой заводъ. У Н. А. было нъсколько сыновей, но изъ числа ихъ онъ особенно полюбилъ младшаго за то, что онъ, возвратясь изъ Турецкаго похода, привезъ отцу въ подарокъ нъсколько червонцевъ, между тъмъ какъ другіе его братья не только ничего не привезли, но еще задолжали, (что было весьма естественно, потому что сыновья Никиты Артамоновича никогда не получали отъ отца своего ни копъйки). Обрадованный разсчетивостью сына своего старикъ отказаль ему лучшую часть своихъ имънійсело Хомяково съ большимъ количествомъ земли и огромными старинными льсами; ему же послъ, по смерти матери, досталось еще сто тысячъ рублей. Другіе сыновья получили гораздо менте; дочери, вышедшія замужъ, награждены очень скудно; только одна дочь Анна Никитична, оставшаяся дівицею и жившая въ то время вмісті съ матерью, и братомъ въ с. Хомяковъ, получила 50 тысячъ для пользованья процентами, съ тъмъ условіемъ, чтобы, по смерти ея, этоть капиталь достался тому же Сергъю Никитичу. Вся семья Тихменевыхъ не получила никакого образованія: они едва умёли читать и писать.

Въ деревнъ Сырневъ жило семейство Кванчехадзевыхъ, издавна намъ знакомое. Наталья Сергъевна не задолго передъ тъмъ скончалась въ

Хотьковъ монастыръ, гдъ прожила нъсколько лъть съ двумя дочерьми и внучкой. По смерти матери Настасья и Наталья Николаевны съ племянницей и братомъ Александромъ Николаевичемъ поселились въ деревнъ, гдъ еще до нихъ жилъ и куралесилъ другой братъ ихъ Сергъй, поврежденный въ умъ.

Въ селъ Кикинъ Дмитріевскаго увзда, верстахъ въ 5-ти отъ Каменокъ, жила старушка помъщица Татьяна Александровна Селявина, съ племянникомъ Александромъ Ивановичемъ Борисовымъ, которому быль запрещенъ въъздъ въ Москву за какую-то исторію въ карточной игръ.

Съ другой стороны Каменокъ, также верстахъ въ 6-ти, въ деревнъ Соснинъ, проводилъ лъто отставной полковникъ Александръ Дмитріевичъ Балашевъ, сынъ бывшаго нъкогда министра полиціи, съ женою и дътъми.

Въ концъ лъта прівхаль къ намъ въ Каменки Петръ Густавовичъ Шицъ, пріятель моего вотчима, человъкъ мало развитый, но услужливый, кроткій, пріятный въ обществъ. Отъ природы очень разсчетливый, онъ не жалъль денегь для масонскаго общества, въ которое быль принять ученикомъ въ 1819 году и, кажется, остался навсегда на этой низмей степени. Лишь только онъ появился у насъ въ деревнъ, В. А. Дохтурова вознамърилась влюбить его въ себя, но онъ вовсе не замъчаль тонкихъ ея любезностей. Наканунъ отъъзда его въ Москву, она разыграла передъ нимъ трогательную сцену истерики и нервныхъ принадковъ, но и это отчаянное средство ни къ чему не послужило: Шицъ не догадался, чего она хочетъ, и остался совершенно равнодушнымъ.

Въ началъ Сентябри, когда мать моя съ мужемъ, сестра и тетушка Лохтурова оставались еще въ Каменкахъ, я вивств съ Шицомъ увхаль въ Москву, гдв предстояль мнв последній годь предъ окончаніемъ курса. Профессоры были тіже, но преподаваніе нісколько измізнилось: теоретическихъ лекцій было менье, но за то начались для насъ практическія занятія въ клиникъ. Ныньшніе медицинскіе студенты, пользующіеся для своего обученія большою клиникою на Рождественкъ и еще огромнъйшею въ Екатерининской больницъ, посмотръли бы съ сожальніемъ на нашу малую и тысную клинику, въ которой сосредоточена была, въ одномъ домъ, вдоль по Никитской улицъ, наша практика по терапіи и хирургіи, и еще двъ небольшія комнаты были отделены для акушерского института. Редко кому изъ студентовъ доставались въ течени учебнаго года двое больныхъ; мнъ досталась одна только больная, молодая женщина съ катарромъ легкихъ (catarrhus) pulmonum). Она скоро и благополучно выздоровъла. Въ хирургической клиникъ профессоръ Альфонскій сдълаль, въ зимнее время, довольно много операцій камнесьченія (lithotomia), и всь онь имьли полный успьхь: ни у одного больнаго, посль операціи, не образовалась фистула; ни одинь изъ нихъ не умерь. Нівкоторые изъ моихъ товарищей, желавшіе быть хирургами, дівлали также операціи, подъ надзоромъ Альфонскаго. Тівмъ же занимались въ клиникъ и больницахъ молодые лівкари, окончившіе курсъ въ 1833 году: В. А. Басовъ и П. А. Дубовицкій, сынъ того сектанта, о которомъ я упоминаль прежде. Прочіе студенты четвертаго курса, въ томъ числів и я, дівлали хирургическія операціи на трупахъ въ анатомическомъ театрів. Въ акушерскомъ институть только немногіе изъ казенныхъ студентовъ успівли получить на свое попеченіе по одной родильниць.

Вскоръ послъ святокъ, министръ народнаго просвъщенія графъ С. С. Уваровъ прожилъ нъсколько дней въ Москвъ и ежедневно посъщалъ университеть, въ сопровожденіи помощника попечителя Д. П. Голохвастова. Въ каждомъ факультетъ графъ выслушалъ по лекціи у нъсколькихъ профессоровъ, за тъмъ пожелаль, чтобы нъкоторые изъ студентовъ, оканчивающихъ курсъ, прочли также по одной лекціи.

Въ медицинскомъ факультетъ, если я не ошибаюсь, было прочтено 5 или 6 студенческихъ лекцій; въ томъ числъ и я прочелъ что-то изъ судебной медицины, разсказывая о замъчательныхъ случаяхъ, слышанныхъ отъ Мухина, за что старикъ горячо благодарилъ меня послъ, но министръ едва ли остался доволенъ моимъ красноръчіемъ. За то вполнъ угодилъ ему нашъ бойкій Ивановъ очень живымъ разсказомъ о разныхъ способахъ извлеченія камня, причемъ очень быстро сдълалъ операцію на трупъ.

Впрочемъ всъ эти занятія не мъщали зимнимъ удовольствіямъ. Я почти не бываль въ свъть и не быль знакомъ съ такъ называемымъ высшимъ обществомъ; мнъ и сестръ удалось потанцовать раза два у Масловыхъ и еще у новыхъ знакомыхъ Стаховичей. Объ нихъ нужно сказать нъсколько словъ. Масонъ А. В. Перваго, человъкъ очень богатый, передаль все свое имъніе, взятое въ опеку за суровое обращеніе съ крестьянами, въ собственность родной своей племяницъ Н. М. Стаховичь, съ тъмъ чтобы она выдавала ему ежегодно извъстную сумму денегъ на содержание. Надежда Михайловна принадлежала къ числу, необыкновенныхъ женщинъ: при твердомъ природномъ умъ, она была отличной хозяйкой, доброй женой и примърной матерью семейства, состоявшаго изъдвухъ сыновей и одной дочери. Въ высшей степени скромная и добрая, она не могла слышать равнодушно о чьемъ-либо горъ или нуждъ и тотчасъ же спъшила утъшить или помочь, насколько могла. Ежегодно раздавала она бъднымъ значительныя суммы, и всегда тайно, такъ что только случайно можно было узнавать о неистощимой

ея благотворительности. Мужть ея, Александръ Ивановичъ Стаховичъ отставной артиллеристь, быль заботливый хозяинъ, человъкъ очень добрый и благородный; онъ охотно помогалъ женъ въ добрыхъ ея дълахъ.

Возвращаясь изъ деревни въ Москву, я привезъ съ собою куриное яйпо, представляющее необыкновенную уродливость: тонкій конець яйца быль вытянуть на подобіе довольно длиннаго, загнутаго внизъ коючка: я полнесъ это яйцо знаменитому натуралисту, президенту Московской медико-хирургической академіи Григорію Ивановичу Фишеру фонъ-Вальдгейму. Добрый старикъ принялъ меня ласково и пригласилъ бывать по вечерамь въ его семействъ, которое состояло изъ больной жены и двухъ дочерей Елизаветы и Софіи. Внизу того же дома занималь квартиру сынь его Александръ Григорьевичъ, профессоръ ботаники въ академіи и лекторъ естественныхъ наукъ въ университетъ: у котораго я слушаль лекціи въ первые два года моего студенчества. Сверхъ того по воскресеньямъ прівзжали двъ замужнія дочери Фишера отца: очень красивыя молодыя женщины; одна изъ нихъ Августа была женою профессора химін Геймана, другая Елена—за чиновникомъ Круберомъ. Вывало притомъ и нъсколько постороннихъ лицъ, которыхъ теперь не упомню. Мы танцовали, играли въ разныя игры и вообще очень пріятно проводили время въ этомъ почтенномъ и радушномъ семействъ.

Въ туже зиму актеръ и актриса Каратыгины доставляли мнё особенное наслаждение своею игрой на Московскомъ театръ. И теперь живо помню великольпное, поразительное исполнение Каратыгинымъ ролей Гамлета, Ляпунова, Короля Лира и Людовика XI; особенно въ этой послъдней роли (въ драмъ «Заколдованный домъ»), когда старый король, повидимому едва живой, слабый, сгорбленный, вдругъ вытягивается во весь ростъ и громкимъ голосомъ говоритъ непокорному вассалу: «Я императоръ твой и папа!», Каратыгинъ возбуждалъ всеобщій восторгъ. Никогда въ жизни моей не видалъ я ничего подобнаго на сценъ.

Въ эту же зиму я имъть случай познакомиться съ Александромъ Николаевичемъ Львовымъ, человъкомъ богатымъ, весьма пріятнымъ въ обращеніи и благотворительнымъ. Онъ быль женать на графинъ Натальъ Николаевнъ Мордвиновой, дочери знаменитаго государственнаго сановника и адмирала, и имъть уже двухъ малолътнихъ дочерей. Въ домъ его, на площадкъ близъ церкви Спаса на Пескахъ, я провелъ нъсколько пріятныхъ вечеровъ, и однажды случайно пришелъ къ А. Н. въ то время, когда супруга его только что разръшилась отъ бремени сыномъ Николаемъ. Почтенный А. Н. давно уже скончался, но остался навсегда въ моей памяти, а достойная супруга его и теперь еще здравствуеть, въ глубокой старости.

Въ концъ Мая мы должны были перевхать на другую квартиру, потому что П. И. Красильниковъ продалъ домъ свой съ большою прибылью.

Въ домъ Рожнова на Малой Дмитровкъ, куда мы переселились не надолго, я сталь готовиться, вмъсть съ Ивановымъ, къ выпускному экзамену, который мы оба сдали съ рукь очень успъшно и получили степень дъкаря 1-го отдъленія. Затымъ поступили вмысты на практику въ Екатерининскую больницу, гдъ принялись лъчить больныхъ, подъ наблюденіемъ главнаго доктора А. И. Поля. У меня было 8 кроватей въ хронической палатъ доктора Ө. О. Графа и четыре въ горячешной у доктора А. Ө. Рябчикова. Каждый изъ этихъ врачей имълъ свои особенности: А. И. Поль быль человъкъ очень ученый, постоянно читалъ всв новыя медицинскія сочиненія и періодическія изданія на Нъмецкомъ, Французскомъ и Англійскомъ языкахъ и при случав прилагалъ къ дълу вычитанное, производя надъ больными въ больницъ опыты, большею частью неудачные. Рябчиковъ, напротивъ того, былъ очень мало учень; когда въ 1812 году потребовалось много врачей для армін, онъ былъ выпущенъ изъ университета прямо докторомъ медицины безъ написанія и защищенія диссертаціи. Одаренный отъ природы счастливымъ даромъ распознаванія бользней п пріобрътшій большую опытность въ военныхъ дазаретахъ, онъ лечилъ очень успъшно, хотя ничего не читаль изъ новъйшихъ открытій и не зналь ни одного иностраннаго языка, кромъ Латинскаго. Приглядъвшись къ этимъ двумъ докторамъ, мы, молодые врачи, угадывали напередъ, что больной, попавшій на руки Рябчикова, непременно выздороветь, а тому, который подвергся опытамъ Поля, не миновать смерти. Наши предсказанія почти всегда сбывались. О третьемъ докторъ Графъ почти нечего сказать Онъ лечилъ хроническихъ больныхъ очень осторожно и робко. Часто по нъскольку дней оставались они вовсе безъ лекарства.

Въ этой практикъ прошелъ весь Іюнь мъсяцъ. Всъ родные и знакомые разъвхались изъ Москвы, и мы оставались почти одни. Въ это время прівхаль въ Москву оберъ-прокуроръ Св. Синода Степанъ Дмитріевичъ Нечаевъ. Какъ старинный Московскій масонъ, онъ 24 Іюня участвовалъ въ годичномъ собраніи своихъ собратій, которое происходило у насъ въ домъ.

Оканчивая теперь разсказь о моемь студенчествь, я припоминаю, что на акть университета въ 1834 году я получиль серебряную медаль за сочинение «объ ампутаціяхъ», написанное на заданную факультетомь тему. Вспоминаю также, какъ пріятно было освободиться отъ тяжелыхъ въ послъднее время занятій и спъшить на свъжій деревенскій воздухъ, послъ нестерпимой городской духоты и пыли.

II, 6.

## V.

Добравшись на своихъ лошадяхъ изъ Москвы до Сергіевскаго посада, я поспъшилъ, не смотря на поздній вечеръ, къ моему благодітельному наставнику и очень обрадовался, узнавъ, что на другой день 2 Іюля 1834 года будеть публичный экзаменъ въ академіи. Рано утромъ, я отправился, вмъстъ съ Ө. А. Голубинскимъ къ С. Д. Нечаеву, который прівхаль изъ Москвы наканунъ, почти въ одно время съ нами и остановился въ кельяхъ ризничаго. Отъ него пошли мы на экзаменъ. По окончаніи экзамена, отобъдавъ у владыки, я поспъшилъ къ своимъ пріятелямъ, магистрамъ VII курса, о которыхъ забылъ упомянуть въ третьей главъ этихъ воспоминаній.

Одинъ изъ нихъ, Александръ Ивановичъ Невоструевъ, быль съ 1830 года въ академіи баккалавромъ по кафедръ Греческаго языка и былъ уже женатъ. Жена его Софыя Михайловна, очень хорошенькая, бойкая, живая и кокетливая особа, музыкантша, пъвица и танцовщица, была дивомъ для Сергіевскаго посада, никогда не видавшаго въ стънахъ своихъ такой очаровательной профессории.

Вмъсть съ другимъ моимъ пріятелемъ, также баккалавромъ академін, Александромъ Евфимовичемъ Нечаевымъ, пришелъ я на Переяславскую улицу въ квартиру Невоструевыхъ. Мы собрались идти всей компаніей въ Вибанію къ товарищу ихъ, профессору семинаріи Ивану Прохоровичу Соколову, который незадолго до того женился на родной сестръ Нечаева. Только что вышли мы за ворота, какъ посланный отъ ректора Поликарпа позвалъ Невоструева, какъ библіотекаря, въ академію, чтобы показать библіотеку г. оберъ-прокурору Св. Синода. Не исполнить требованія—невозможно, отпустить жену-красавицу на прогулку безъ себя, въ сопровождении молодыхъ людей - грустно и опасно; однако ревнивый мужъ долженъ былъ ръшиться на послъднее. Хотя онъ умоляль насъ подождать, пока онъ воротится изъ академіи, но мы увърили его, что пойдемъ потихоньку, и онъ легко догонить насъ. На дълъ вышло не такъ: намъ повстръчалась кибитка тройкой, привезшая кого-то изъ Москвы; мы наняли ее, усълись и съ громкимъ смъхомъ поскакали въ Впоанію. Тамъ, вмъсть съ Соколовыми, отправились мы въ большую семинарскую залу, гдв на хорахъ стояль тогда (кажется и теперь стоить) большой органь, подаренный, какъ увъряеть преданіе, митрополиту Платону отъ князя Потемкина-Таврическаго. Мы отъискали ученика, умъвшаго играть на клавишахъ этаго инструмента, и принялись, подъ громкіе звуки его, танцовать Французскую кадриль: я съ Софьей Михайловной, а Нечаевъ съ сестрой своей. Во время

второй фигуры, при мастерскомъ соло прелестной Невоструевой, вдругъ съ шумомъ распахивается дверь, и передъ нами является ректоръ семинаріи от. Евлампій, съ заспаннымъ лицомъ и всклокоченными волосами, въ растегнутомъ и неподпоясанномъ подрясникъ, въ туфляхъ на босу ногу. Онъ сначала остолбенълъ, увидъвъ танцующихъ, потомъ, всплеснувъ руками, воскликнулъ: «О Господи, какое безобразіе! Какой неистовый соблазнъ!» Онъ запахнулъ полы своего подрясника и пустился бъжать отъ насъ.

Мы думали, что отецъ Евлампій еще въ Лавръ и ненамъренно возмутили сладкій сонь строгаго аскета. Соколовь, опасаясь ректорскаго гива, упросиль насъ прекратить танцы и идти къ нему пить чай. Но намъ не хотвлось сидеть въ душныхъ комнатахъ; мы захватили самоваръ и вев чайныя принадлежности и отправились, въ той же кибиткъ, на Корбуху. Тамъ, въ самомъ заднемъ и тънистомъ уголкъ, близъ того мъста, гдъ теперь красуется Геосиманскій скить, мы расположились пить чай и громко хохотали, увидъвъ, какъ, недалеко отъ насъ, пробъжалъ по опушкъ лъса ревнивый супругъ, ища своей красавицы. Вскоръ потомъ мы увидъли его въ самой рощъ: покрытый потомъ, онъ бъгалъ взадъ и впередъ съ крикомъ «Софья! Софья!» а мы смъялись безжалостно, спрятавшись за кустами и деревьями. Послъ напрасныхъ криковъ, онъ подумалъ, что мы гуляемъ въ Виоанскихъ рощахъ, и пустился туда, а мы тоть-часъ-же увхали въ своей повозкі въ посадъ къ Софьі Михайловні и только черезъ два часа, когда уже совсемъ стемнело, дождались мы возвращения ея мужа, измученнаго физически и нравственно. «Измучили вы меня, здодъп эдакіе», говориль онь задыхаясь, «я ужъ думаль, что пропала совсёмь моя Сонечка».

На этоть разь я нісколько дней прогостиль вь посаді. На другой день послі Вифанскихь похожденій, я опять быль на экзамені вь академіи, об'єдаль у ректора о. Поликарпа и остался у него до самаго вечера, вмісті съ немногими, боліє близкими ему лицами. Въчислі ихь были о. Феодотій, проізжавшій изъ Уфы въ Рязань и Иванъ Ивановичь Лилієвь.

О Өеодотіи я упомянуль прежде мимоходомъ по случаю стиховъ, которые онъ прибавиль, на смѣхъ, къ канту старца Іоны, но объ немъ слѣдуеть разсказать подробнѣе. Едва-ли ему было 25 лѣтъ, когда мы поселились въ посадѣ и нашли его въ должности инспектора Виоанской семинаріи. При живомъ, веселомъ и общительномъ характерѣ, молодой магистръ-іеромонахъ очень скучалъ въ Виоанскомъ уединеніи и часто, особенно лѣтомъ, приходилъ въ гости къ моей матери и бабушкѣ. О. Поликарпъ зналъ его въ Петербургѣ, когда Өеодотій (Озе-

ровъ) быль еще студентомь, очень любиль его и часто посылаль за нимъ лошадей. Однажды съ Өеодотіемъ случилось непріятное приключеніе: доставъ гді-то неводь, онъ отправился съ нісколькими семинаристами довить рыбу въ монастырскихъ прудахъ, гдъ это занятіе было строго запрещено. На бъду засталъ ихъ подъ-экономъ Анастасій и хотълъ отнять неводъ, но храбрая команда Өеодотія не уступила и прогнала отъ себя лаврскаго блюстителя благочинія. Это діло въ сильно преувеличенномъ видъ дошло до митрополита и не осталось безъ наказанія: Өеодотій не быль приглашень на обычный, посль публичнаго академическаго экзамена, объдъ у владыки. На другой день послъ этого объда мы (т. е. мать моя, бабушка и я) пришли послъ вечерни къ митрополиту и нашли въ залъ его, въ углу, подлъ нечки, блъднаго, напуганнаго Өеодотія, пришедшаго просить прощенія. Владыка приняль насъ въ гостинной, просиль садиться, а самъ вышель въ залу къ виноватому и сталь говорить ему что-то очень тихо и довольно долго; въ продолжении его рачи, Өеодотій нісколько разъ кланялся въ ноги и, наконець, заплакаль, какъ мнъ хорошо было видно черезъ растворенную дверь. Отпустивъ его и возвратясь въ гостинную, Филареть разсказаль исторію несчастной рыбной ловли и прибавиль: «Я могъ бы простить ему, по молодости его и неопытности, неосторожную забаву, но не могу оставить безъ взысканія своевольнаго сопротивленія законнымъ требованіямъ, и при томъ въ сообществъ учениковъ, для которыхъ онъ обязанъ служить примъромъ благонравія. Какое-же мнъніе могу я имъть о такомъ инспекторы?» Это было въ 1828 г., а спустя нъсколько мъсяцевъ Өеодотій былъ переведенъ изъ Виоаніи на должность ректора семинаріи въ Уфу. Оттуда-то провзжаль онь, спустя 6 льть, въ Рязань на ту-же должность, когда я встрътиль его въ давръ у о. Поликарна. Впередъ, какъ кажется, я не буду уже имъть случай упоминать о Өеодотіи, а потому теперь передамъ все что знаю о дальнъйшей судьбъ его. Изъ Рязани онъ былъ призванъ черезъ нъсколько лътъ въ Петербургъ и посвященъ въ санъ епископа Старорусскаго, викарія Новгородской епархіи, оттуда назначенъ епархіальнымъ въ Симбирскъ, въ 1856 г. участвоваль въ обрядахъ коронацін, возведенъ въ санъ архіепископа и, по возвращеніи въ свою епархію, скоро умеръ.

Престаръдый архіепископъ Евгеній, бывшій Ярославскій, окончившій жизнь на поков въ Москвв, разсказываль мнв о Өеодотіи, который быль при немь ректоромь въ Рязани:

"О Феодотій, Феодотій! Ужъ ето быль Фотій,— И того умориль Феодотій".

Воть объяснение этихъ словъ. Когда Өеодотій жилъ въ Новгородъ и управляль епархією въ качествъ викарія, знаменитый фанатикъ Фотій, архимандрить Юрьева монастыря, отдёлываль заново, иждивеніемь графини А. А. Орловой-Чесменской, свои монастырскіе храмы и подариль нъсколько большихъ старинныхъ иконъ изъ прежнихъ иконостасовъ бъдному Клопскому монастырю, распорядившись самовольно перенесеніемъ ихъ на рукахъ съ пъніемъ, въ родъ крестнаго хода. Процессія съ этими иконами прошла черезъ Новгородъ, въ сопровожденіи множества народа. Викарій, чтобы не подвергнуться отвътственности, донесъ о томъ митрополиту, а старикъ Серафимъ, еще прежде того недовольный Фотіемъ (по поводу выговора, полученнаго отъ императора Николая Павловича за то, что Фотій встрътиль его въ Юрьевъ монастыръ по домашнему, не облачившись въ ризы и безъ звона), приказалъ Новгородской консисторіи подвергнуть слідствію и суду своевольнаго Юрьевскаго архимандрита. Такое распоряжение сильно поразило Фотія, и безъ того уже слабаго и больнаго; онъ тажко забольть и скоро умерь. Воть какь Өеодотій умориль Фотія! Въроятно, Өеодотій скорбыть, погребая Фотія; но еще выроятные, что 2000 рубл. сер., подаренныхъ графиней за отпъваніе, послужили ему утвшеніемъ въ скорби.

И. И. Лильевь, кандидать перваго курса Петербургской академін, болье 20-ти льть преподаваль риторику въ Впоанской семпнаріп и пользовался дружескимъ расположениемъ о. ректора Поликарпа, своего товарища по академіи. Никогда не случалось мнъ видъть человъка, болъе скупаго и жаднаго: при самомъ скудномъ окладъ жалованья (онъ получалъ, кажется, не болъе 600 рубл. асигнаціями въ годъ) онъ умълъ еще откладывать и копить деньги. Во всю жизнь свою онъ носиль одинь и тоть же фракь въ парадныхъ случаяхъ, а въ будни одъвался въ какое-то грязное рубище. Чай нилъ только тогда, когда получалъ его въ подарокъ отъ о. Поликарпа; объдалъ только въ гостяхъ, а дома питался однимъ хлъбомъ, который, по порученю его, таскалъ изъ семинарской столовой служившій ему казеннокоштный ученикъ. Объ Лильевь расказывали, что этотъ новый Гарпагонъ, принужденный однажды угостить прибывшихъ къ нему родственниковъ, велёль ученикамъ натаскать изъ гнъздъ неоперившихся еще грачевыхъ птенцовъ которыхъ предложилъ гостямъ въ видъ синеватаго супа. Можетъ быть это и вымышлено, но совершенно согласно съ характеромъ Лилбева. Посль увольненія о. Поликарна отъ должности ректора академін, Лильевъ быль вскоръ переведенъ во Владимирскую семинарію и тамъ дослужился до пенсін. Говорять, что посль смерти его оказадся капиталь около 10 тысячь рубл, серебромь.

Выше упомянуль я объ Анастасіи, подъ-эконом Лавры. Это быль человъть въ своемъ родъ замъчательный; крайне дъятельный, распорядительный и бойкій, хотя безъ всякаго образованія, онъ быль совершенно на своемъ мъстъ. Около 1830 г. онъ поступилъ экономомъ въ Московскій митрополичій домъ. Туть пришла ему мысль учиться медицинскимъ наукамъ; съ разръщенія владыки онъ усердно принялся за ученіе, прошель въ Московской Медико-Хирургической Академіи полный курсъ, старательно училь лекціи частію въ подлинникъ, если онъ были писаны на Русскомъ языкъ, частію-же въ переводъ, если профессоры преподавали полатинь; посыщаль анатомію и клинику. Студенты академіи служили ему репетиторами, объясняли ему то, чего онъ не понималь и переводили для него Латинскія декцін; за все онь платиль имь, не жалъя денегъ. Наконецъ, послъ многолътнихъ усилій и трудовъ, онъ успъшно выдержаль экзаменъ, но не получиль степени лекаря, потому что не зналь Латинскаго языка и не упражнялся въ оперативной хирургіи и акушерствъ. Послъднія двъ науки были строго запрещены ему митрополитомъ, первая потому, что іерей не долженъ проливать крови, а вторая, какъ неприличная монашескому сану. Анастасію дано было позволеніе лечить больныхъ подъ надзоромъ мъстнаго врача, и онъ, возвратись въ Лавру, принядся пользоваться этимъ дозволеніемъ, нисколько не прибъгая къ совътамъ мъстнаго штабъ-лекаря, котораго считалъ ниже себя, по теоріи и практикъ, въ чемъ быль совершенно правъ. Вся Лавра, весь посадь и множество окрестныхъ селеній лечились исключительно у одного только Анастасія; онъ отлично разпознаваль бользни и лечиль большею частью удачно. Ни съ кого не требоваль онъ платы; но если кто даваль ему деньги, онъ не отказывался, а употребляль ихъ на лекарства для бъдныхъ. Во время Крымской войны онъ напросился на поприще военныхъ дъйствій, перевязываль раны на перевязочномъ пунктъ, исповъдывалъ и причащалъ умирающихъ во время штурмовъ и выдазокъ подъ непріятельскими выстръдами, иногда, при недостаткъ врачей, замъняль ихъ въ дазаретахъ. Тамъ заразился онъ гошпитальнымъ тифомъ и умеръ въ Севастополъ, получивъ передъ смертью золотой наперсный кресть на Георгіевской ленть.

Лътнее время 1834 года провели мы по прежнему въ Каменкахъ довольно весело, видаясь часто съ сосъдями. Матушка была почти постоянно нездорова; мужъ ея занимался хозяйствомъ и очень заботился о томъ, чтобы скупить другую половину Каменокъ, принадлежавшую нъкогда старой барышнъ Оболдуевой, и не задолго передъ тъмъ раздъленную между нъсколькими наслъдниками. Для меня лично было очень пріятно наслаждаться отдыхомъ послѣ экзаменовъ; я до-

антоній. 87

вольно часто вздиль въ Лавру и посадъ, а оставаясь въ деревив, занимался разборкою моего, довольно значительнаго уже, гербарія.

Вмъстъ съ нами прівхала въ Каменки двоюродная моя сестра Варинька Сумарокова, дочь дяди Петра Николаевича, учившаяся въ пансіонъ г-жи Петрозиліусъ на Моховой. Она была еще дъвочкой 14 лътъ, но уже объщала сдълаться въ свое время красавицей. Дъвочка очень умненькая, острая и любознательная, она приводила въ восхищеніе всъхъ, кто только видъль ее. Въ Москвъ она проводила у насъ всъ праздничные и воскресные дни.

Старшій брать ея Николай учился въ это время въ Петербургъ, въ Артиллерійскомъ Училищъ, куда отвезенъ былъ И. А. Шигоринымъ съ письмомъ отъ дъда и опекуна его А. А. Сумарокова къ дальнему его родственнику, сенатору П. И. Сумарокову. Младшій изъ дътей дяди, Сережа, былъ еще ребенкомъ.

Въ Лавръ было тогда новое начальство, и заводились многія улучшенія. Послъ кончины добръйшаго старца, намъстника Лавры, о. архимандрита Аванасія († 23 Февраля 1831 г.), на мъсто его былъ вызванъ митрополитомъ Филаретомъ строитель Высокогорской Арзамаской пустыни Антоній; съ 10 Марта того-же года онъ былъ облеченъ въ званіе намъстника Лавры и архимандрита Спасо-Виванскаго монастыря. Я познакомился съ нимъ на праздникъ преп. Сергія, 25 Сентября 1834 года.

Архимандрить Антоній быль однимь изь замівчательнів шихь лиць православнаго монашества вь наше время. Человікь самаго незнатнаго происхожденія достигь такой извістности, что его знала не только вся Россія, но и многія лица за границей, какъ на Востоків, такъ и на Западів. Не получивъ никакого школьнаго образованія, онъ обладаль такими познаніями и такимь умомь, что самъ Филареть неріздко просиль его совітовь и пользовался ими. Занимая невысокое місто намістника Троицкой Лавры, онъ получиль знаки отличія, різдко даваемые настоятелямь монастырей ставропигіальных и пользовался такимъ вниманіемь царственных особъ, какого удостопваются немногіе изъ архіереевъ. Конечно, онъ достигь всего этого не въ пачалів, а въ конців своего поприща, послів 40-лістняго управленія Лаврою преп. Сергія.

Сынъ вольноопущеннаго повара, служившаго по найму у князя Е. А. Грузинскаго, онъ родился въ селъ Лысковъ 6 Октября 1792 г. и при крещени названъ Андреемъ. Въ дътствъ онъ обученъ былъ грамотъ; потомъ отданъ матерью въ ученики къ аптекарю при Лысковской больницъ. Тамъ полюбилъ его докторъ Деше и заставлялъ подъ своимъ надзоромъ прислуживать больнымъ, объяснялъ ему способы

врачеванія и, умирая, отказаль ему всѣ свои книги. Живой и воспрімичивый юноша скоро пріучился такъ успѣшно помогать больнымъ, что, по смерти Деше, князь поручиль ему завѣдываніе всею больницею.

Влагочестіе и влеченіе къ иночеству рано развились въ душѣ Андрея; въ 1822 году онъ постригся въ Саровской пустынѣ и вслѣдъ за тѣмъ принялъ іерейское рукоположеніе, а въ 1825 году назначенъ настоятелемъ Высокогорской пустыни. Отсюда вызвалъ его митрополитъ Филаретъ слѣдующимъ письмомъ: «Мысль, которую я вчера имѣлъ, но не успѣлъ сказать, сегодня, предваривъ меня, сказалъ мнѣ другой (одинъ благочестивый странникъ), и сіе внезапное согласіе сдѣлалось свидѣтельствомъ того, что мысль пришла не даромъ: сія мысль есть надежда, что, при помощи Божіей, благоугодно Богу и преп. Сергію, можете вы послужить въ Лаврѣ, гдѣ упразднилось мѣсто намѣстника. Призвавъ Бога и взыскуя Его воли, а не моей, приглашаю васъ на сіе служеніе. Да будетъ вамъ благимъ побужденіемъ то, что это не ваша воля, и что я васъ призываю, какъ послушникъ преп. Сергія, который о вашемъ послушаніи будетъ благій предъ Богомъ о васъ свидѣтель и за васъ предстатель.»

Прибывъ въ Москву, Антоній 15 Марта посвященъ въ санъ архимандрита Виванскаго монастыря, а 19 числа прівхаль въ Лавру и вступиль въ должность намістника, 39-ти літь отъ роду, въ полной крівности силь душевныхъ и тілесныхъ.

Первые труды новаго намъстника Лавры состояли въ исправленіи ветхостей и въ устройствъ надлежащаго порядка тамъ, гдъ были допущены упущенія. Я зналъ Лавру задолго до поступленія туда Антонія и не могь не замътить многихъ улучшеній.

Онъ засталь въ Лавръ менъе 100 человъкъ братіи (монаховъ и послушниковъ); доходы простирались до 100.000 рублей ассигнаціями. Ограды съ башнями, жилые корпуса и самые храмы требовали немедленныхъ исправленій; въ заднихъ углахъ монастыря свалены были соръ и всякая нечистота. Изъ благотворительныхъ заведеній существовала одна только женская богадъльня на 60 старухъ, но каждая изъ нихъ должна была сама себъ доставать пропитаніе. Иконописное мастерство держалось еще по старому преданію, но только два или три человъка приходили въ мастерскую; впрочемъ и тъ добывали себъ пропитаніе болъе малярною работою, нежели живописью.

По уставу, Лавра управляется духовнымъ соборомъ, а намъстникъ есть только первый членъ его. Предшественникъ Антонія, старецъ Аванасій, не имъть охоты, а можеть быть и способности, взять на себя все бремя управленія Лаврою; дълами ея управлялъ соборъ. Митрополитъ Филаретъ вообще не любилъ коллегіальнаго управленія,

при которомъ нътъ прямо-отвътственнаго лица, а потому желалъ, чтобы подъ его надзоромъ все управление Лавры сосредоточено было въ лицъ намъстника.

Въ самомъ началъ своей службы о. Антоній старался увеличить благочиніе при совершеніи церковной службы. Указавъ каждому свое мъсто и свои обязанности при служеніи, онъ потребоваль, чтобы всъ монахи въ мантіяхъ ходили въ церковь и каждый стоялъ на своемъ мъстъ. Тогда-же устроилъ онъ новыя облаченія, приличныя для соборныхъ служеній. Холера, ослабъвшая въ Москвъ, но еще кръпко державшаяся въ окрестныхъ селеніяхъ, побудила къ предохранительнымъ мърамъ: обращено было заботливое вниманіе на улучшеніе трапезы какъ общей для братіи, такъ и больничной. Въ эти заботы входило и лучшее устройство трапезной палаты съ поварнею и хлъбопекарнею.

Громадная монастырская ограда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказалась непрочною и дала большія трещины; верхи и кровли башенъ грозили паденіемъ, такъ что пришлось переложить до основанія болѣе 50 саженъ ограды, исправить и перекрыть вновь 10 башенъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, о. Антоній занялся очищеніемъ заднихъ угловъ монастыря, развелъ тамъ красивые садики, вымостилъ дороги и площадь передъ монастыремъ. Въ Октябръ 1834 года посътилъ Лавру Государь Императоръ Николай І-й, и послъ сказалъ митрополиту, что нашелъ ее въ несравненно лучшемъ противъ прежняго видъ.

Много лѣтъ послѣ того, радуясь постепеннымъ улучшеніямъ въ Лаврѣ, я пользовался добрымъ расположеніемъ о намѣстника Антонія, но позднѣе два раза подвергался его пегодованію; впрочемъ объ этомъ рѣчь будетъ послѣ.

Осень—самое скучное время для деревенских вителей. Мать моя и мужъ ея ръшились провести зиму въ Каменкахъ. Съ наступленіемъ сырой погоды, проливныхъ дождей и непроходимой грязи, напала на меня сильная тоска, и я, чтобы отогнать ее, принялся за изученіе трехъ новыхъ для меня языковъ: Англійскаго, Итальянскаго и Испанскаго. Отсутствіе учителей замънялось грамматиками и лексиконами. Въ три мъсяца я выучился настолько, что могъ свободно читать статьи въ прозъ; но правильному произношенію мнъ было не у кого научиться.

Съ наступленіемъ зимы, начались наши сельскія удовольствія: катанья на саняхъ, тройкою и гусемъ, вечера у сосъдей поочередно, а чаще всего у насъ, игра въ фанты, пъніе и изръдка танцы. Все это прекратилось передъ масляницей, вслъдствіе одного непріятнаго приключенія. Я не упомянуль въ своемъ мъстъ о томъ, что въ началъ 1834 г. сестра моя была помольлена за молодаго человъка С. А. Пестова, роднаго племянника П. А. Болотова. Эта свадьба не состоялась

по извъстію о бъдности жениха, сообщенному дядею его. Этотъ разрывъ не произвелъ большаго вліянія на сестру, которая не была привязана къ Пестову, но соглашалась выйдти за него замужъ единственно для избъжанія столкновеній съ вотчимомъ и частыхъ выговоровъ отъ матери.

Но въ деревив, видаясь почти ежедневно съ сосъдями, она страстно влюбилась въ одного изъ нихъ-А. Н. Кванчехадзева. Влюбленные переписывались чрезъ посредство дочери священника, которая почти постоянно гостила у Кванчехадзевыхъ въ Сырневъ. Случайно открылась эта связь, и приняты мёры для прекращенія свиданій. Тогда К. обратился къ матушкъ съ письмомъ, въ которомъ просилъ согласія на бракъ ея дочери и притомъ изъявлялъ надежду, что женщина, вышедшая вторично за мужъ по чувству сердца, не обращая вниманія на отсутствіе знатности и состоянія въ женихъ, охотно дозволить дочери последовать ея примеру. Эти последнія выраженія раздражили только матушку, и она отвъчала ръшительнымъ отказомъ; сестра плакала, тосковала, но поздиве была очень рада этому отказу: предметь первой любви ея быль человъкъ хорошій, но почти безъ всякихъ средствъ; онъ могъ владъть только частью одной небольшой деревни. Нъсколько лъть спустя, я встрътиль его въ заштатномъ городъ Воскресенскъ въ должности становаго пристава.

Въ туже зиму была у насъ неожиданная и дорогая гостья, ба-бушка Елисавета Андреевна Сумарокова. Сильная и постоянная, почти материнская любовь къ племянницъ, которая выросла у ней на рукахъ, превозмогла въ сердцъ старушки чувство неудовольствія за второй бракъ моей матери. Она прогостила у насъ около двухъ недъль и была очень ласкова ко всъмъ намъ и даже къ моему вотчиму, которому привезла вышитую подушку своей работы. Спустя нъсколько лътъ, а именно въ 1837 году, она писала и убъдительно просила, чтобы навъстили ее въ одиночествъ. Тогда младшей сестры ея Аграфены Андреевны, до самой смерти не примирившейся съ мыслію, что Красильниковъ сталъ ей племянникомъ, уже не было на свътъ. По просъбъ бабушки, тогда ъздила въ Красное сестра моя въ сопровожденіи вотчима, который былъ отлично принятъ какъ бабушкой, такъ и братомъ ея А. А. Сумароковымъ; я же оставался при матери, постоянно хворавшей.

Воспоминаніе о посъщеніи бабушки увлекло меня за предълы того времени, о которомъ идеть теперь разсказъ. Возвращаюсь къ 1835 году.

На масляницъ пріъхаль ко мнъ на нъсколько дней И. И. Данковь, бывшій воспитанникъ покойнаго дяди моего Сумарокова. Прежде

я сказаль объ немь ньсколько словь, по поводу повздки нашей въ с. Красное. Когда, въ 1830 году, онъ окончиль курсъ въ Костромской гимназіи, дядя Петръ Николаевичь не задолго до кончины своей, прислаль его въ Москву для обученія дѣтей другаго дяди моего, графа Петра Степановича и вмѣстѣ съ тѣмъ для поступленія въ университетъ по медицинскому отдѣленію. Первое изъ этихъ занятій Данковъ продолжаль нѣсколько лѣтъ; но въ университетъ его не приняли, потому что въ гимназическомъ его аттестатѣ онъ былъ названъ сыномъ унтеръ-офицера изъ дворянъ, а доказательствъ дворянскаго происхожденія и никакихъ другихъ документовъ у него не было. Университетское начальство смотрѣло на него, какъ на кантописта. По убъдительной моей просьбъ, деканъ Альфонскій дозволиль ему частное посъщеніе лекцій. Добрый и чувствительный И. И. привязался ко мнѣ всею душою и позднѣе доказалъ мнѣ свою дружбу на дѣлѣ.

Въ началъ слъдующаго лъта, вотчимъ мой успъль скупить у четырехъ владъльцевъ другую половину Каменокъ. Одинъ изъ этихъ владъльцевъ, сенатскій оберъ-секретарь Лопатинъ, напугалъ Красильникова тъмъ, что будто-бы можетъ оттягать себъ значительную часть земли, принадлежащей моей матери; Красильниковъ, не смысля ничего въ дълахъ судебныхъ, повърилъ ему и заплатилъ довольно дорого за 17 душъ съ землею, составлявшихъ часть Лопатина. Почти въ тоже время матушка выдала мужу своему купчую на свою половину, такъ что онъ сдълался единственнымъ владътелемъ 117 душъ и около 800 десятинъ земли.

Для совершенія купчей намъ нужно было отправиться въ Москву. Мы вытали изъ Каменокъ 23-го Августа, но еще за нъсколько дней до того совершено было при насъ освященіе главнаго храма въ честь Казанской иконы Богородицы.

Въ Москвъ напало на меня раздумье: продолжать ли медицинскія занятія, или оставить ихъ и опредълиться въ гражданскую службу? Это сомнъніе имъло свои основанія: въ послъдніе два года моего студенчества и въ особенности во время практики въ Екатерининской больницъ, я убъдился, что не одаренъ природною способностью распознавать бользии и потому совершенно охладъль къ врачебной наукъ. Но самолюбіе не дозволило мнъ остаться лекаремъ, и я ръшился держать экзаменъ на степень доктора медицины, и затъмъ снова испытать свои силы на поприщъ практики.

Между тъмъ въ медицинскомъ факультетъ произошли большія перемъны: Дядьковскій, Мухинъ и Котельницкій уволены въ отставку; судебная медицина и медицинская полиція достались на долю новаго профессора Армфельда; кафедру Котельницкаго занялъ докторъ Н. Б. Анке,

новая кабедра токсикологіи предоставлена Іовскому; старикъ Лодеръ умеръ. Сверхъ того изъ Берлина явилось къ намъ трое молодыхъ профессоровъ: одинъ изъ нихъ, Г. И. Сокольскій, занялъ кабедру терапіи; другой, Филомабитскій, сталъ преподавать физіологію, а третій Ө. И. Иноземцовъ оперативную хирургію. Всё они, а въ особенности послъдній, привезли съ собою убъжденіе, что врачебная наука въ Московскомъ университетъ, до прибытія ихъ, была въ совершенномъ упадкъ, и что студенты, какъ учащієся, такъ и окончившіе курсъ, вовсе лишены познаній и ни къ чему неспособны. При такой ихъ увъренности и при непрестанныхъ столкновеніяхъ ихъ съ старыми профессорами, очень трудно было ръшиться держать докторскій экзаменъ.

Однако нашелся одинъ смѣлый человѣкъ, который тогда же рѣшился подать прошеніе о допущеніи его къ испытанію на степень доктора медицины и хирургіи.

Несмотря на безчисленныя притъсненія, особенно со стороны Иноземцова, медико-хирургъ В. А. Басовъ блистательно сдаль экзаменъ и, защитивъ диссертацію «de lithotomia» (о камнесъченіи), получиль искомую степень. Въ послъдствіи онъ былъ профессоромъ хирургіп въ Московскомъ университетъ.

Хотя примъръ Басова могъ служить одобреніемъ для другихъ, но искатели докторской степени, въ числъ четырехъ товарищей, окончившихъ курсъ въ 1834 году—Плоховъ, Скаренниковъ, Ивановъ и я, ръшились прежде прослушать курсъ у новыхъ профессоровъ, а потомъ уже идти на экзаменъ.

Такъ мы и сдълали, и послъ не пожалъли о томъ, потому что имъли случай пріобръсти немало познаній, особенно на лекціяхъ профессора Филомаентскаго, который увлекательно читалъ физіологію, сопровождая каждую лекцію опытами надъ живыми животными.

Теоретическое преподаваніе терапіи и патологіи профессоромъ Сокольскимъ представляло также немало интереса, а клиническія занятія, ввъренныя старику Бунге, были очень безцвътны и скучны, послъ практическихъ трудовъ Дядьковскаго. Хирургическія операціи профессора Иноземцова были сначала не совсъмъ удачны: изъ 16 операцій каменной бользни только 9 сопровождались полнымъ успъхомъ; трое больныхъ умерло, а 4 остались съ неизлъчимыми фистулами.

Къ прежнимъ своимъ наставникамъ мы рѣдко ходили на лекціи; только я иногда заходилъ послушать П. Л. Страхова, заступившаго мѣсто Бунге. Даровитый, энциклопедически образованный и вполнѣ добросовѣстный въ исполненіи своихъ обязанностей, П. Л. умѣлъ найти кой-какія пособія для преподаванія ветеринарной науки: у него появились полные скелеты домашнихъ животныхъ, препараты сухіе и

спиртовые, отличные рисунки; словомъ, онъ положилъ основаніе кабинету сравнительной анатоміи. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ перешелъ на каоедру технологіи, обнаружилъ очень много свѣдѣній по части фабричнаго и заводскаго производства; наконецъ, онъ былъ отличнымъ по дѣятельности и учености директоромъ Московскаго Коммерческаго Училища.

Въ 1837 году начался для меня и трехъ монхъ товарищей докторскій экзамень въ місячныхь собраніяхь факультета, которыя назначались не чаще одного раза въ мъсяцъ. Въ первомъ засъданіи, какъ теперь помню, 12 Октября, экзаменовали насъ профессоры, приглашенные изъ физико-математического факультета: Веселовскій—изъ физики, Гейманъ-изъ химіи, Фишеръ-изъ ботаники, Ловецкій— изъ зоологіи и Щуровскій—изъ минералогіи. Такимъ образомъ мы раздълались съ приготовительными предметами. Въ следующихъ заседаніяхъ производилось испытание изъ предметовъ собственно-медицинскихъ: анатоміи, физіологіи, патологіи, терапін, акушерства, судебной медицины, фармаціи, токсикологіи (совершенно новый для насъ предметь) и, наконецъ, хирургіп. Главное затрудненіе для насъ состояло въ томъ, что хотя экзамены были ръдки (черезъ мъсяцъ, а иногда и черезъ два мъсяца одинъ отъ другаго), но мы не знали, изъ какого предмета предстоитъ намъ испытаніе, потому что за насъ принимался всегда тоть профессоръ, который прежде другихъ приходилъ въ собраніе. Особенно доставалось намъ отъ новыхъ профессоровъ, которые хотвли, въ видахъ уязвленія своихъ предшественниковъ, доказать полное наше невѣжество. Сверхъ того затрудняла насъ, а особенно казака Плохова и кончившаго курсъ въ одной изъ провинціальныхъ гимназій Скаренникова, необходимость изъясняться на Латинскомъ языкъ. Послъднимъ и самымъ тяжелымъ для насъ испытаніемъ была хирургія оперативная: профессоръ Иноземцовъ сряду 4 засъданія изощряль надъ нами свое неистощимое остроуміе и, наконець, хотя и неохотно, поставиль каждому изъ насъ отметку «удовлетворительно». Всегда правдолюбивый товарищъ его Г. И. Сокольскій не вытерпіль и сказаль ему: «Иванову слѣдовало бы поставить превосходно».— «Ни за что не соглашусь», отвъчаль Иноземцовъ. — «Это впрочемъ и не нужно», объясниль декань Альфонскій: «и безъ того всё мы видёли, что гг. докторанты знаютъ хирургію, а это и следовало доказать».

Экзаменъ сошелъ съ рукъ; слёдовало каждому изъ насъ подумать о выборъ предмета для диссертаціи, а это была вещь не легкая: нужно было найти тему, которая могла бы представлять какъ можно менъе возможности для придирокъ со стороны новыхъ профессоровъ. По совъту профессора А. А. Іовскаго, постоянно ко мнъ благосклоннаго, я

сталь писать о стрихнинъ-ядовитомъ веществъ, тогда еще мало извъстномъ. Вспоминаю съ благодарностью о вниманіи къ моему труду Н. Б. Анке (преемника старика Котельницкаго) и Филомавитскаго: два первыхъ указывали мив источники для сочиненія, а последній руководствоваль меня при опытахъ надъ живыми животными, которые производилъ я на его лекціяхъ. Въ тоже время принялись за писаніе диссертацій двое моихъ сотоварищей; о чемъ писали они, теперь я не могу вспомнить. Ивановъ, избравшій себъ тему также изъ токсикологіи (о мышьякі), не принимался за діло, откладываль съ года на годъ и, наконецъ, вовсе отложилъ мысль о диссертаціи и не получилъ степени доктора медицины, которой онъ больше всёхъ насъ заслуживалъ. Впрочемъ, винить его въ этомъ нельзя: обязанный содержать семейство, онъ вовсе не имълъ свободнаго времени. Еще до начала докторскаго экзамена, онъ принялъ на себя преподаваніе физики и химіи въ кадетскомъ корпусъ, въ межевомъ институтъ и еще въ нъсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ. Тогда въ Москвъ онъ быль лучшимъ учителемъ по этимъ предметамъ. Сверхъ того у него была общирная медицинская практика, и притомъ всегда безплатная, по особенной причинъ. Изъ любви къ отцу, который (какъ выше было сказано) лишилъ себя жизни, Ивановъ, какъ человъкъ върующій, постоянно мучился мыслью, чъмъ бы помочь душъ несчастнаго самоубійцы. Священники, съ которыми онъ совътывался, отвъчали ему единогласно, что церковь запрещаетъ молиться о самоубійцахъ и поминать ихъ при совершеніи литургіи. По просьбъ любимаго моего товарища, я ъздиль съ нимъ къ митрополиту. Выслушавъ внимательно недоумвнія молодаго человвка, Филаретъ похвалилъ сыновнюю любовь его къ умершему отцу и сказалъ: «Поминать самоубійцу на литургіи не дозволено; но вы можете и должны молиться о немъ, прибавляя къ молитвъ: Господи, не постави мнъ молитву сію во гръхъ. А главная помощь несчастной душь-дъла милосердія. Вы не имъете средствъ давать нуждающимся деньги; помогайте имъ усердно вашими познаніями, охотно лечите бъдныхъ и, на сколько можете, безмездно. Этимъ вы облегчите участь души, о которой скорбите и на себя привлечете благословение Вожие». — Съ того времени Ивановъ далъ себъ слово никогда и ни съ кого не брать денегъ за леченіе, и остался върнымъ этому объту до конца своей жизни.

Моя диссертація поспъла прежде всъхъ; она состояла изъ 4-хъ частей: ботанической, химической, токсикологической и судебно-медицинской; къ ней приложено было 9 тезисовъ. Употребленіе стрихнина въ медиципъ и отложилъ въ сторону, для избъжанія профессорскихъ пререканій. Въ началъ весны 1838 года я прожилъ нъсколько дней въ Сергіевомъ посадъ, чтобы прочесть написанное сочиненіе моему

любезному наставнику  $\Theta$ . А. Голубинскому, который перемвниль въ немъ нъсколько оразъ. Затъмъ диссертація «de Strychnino» пошла для прочтенія и одобренія по профессорамъ, отъ одного къ другому. Въ продолженіи лъта она была напечатана, и диспутъ назначенъ на 25 Сентября.

Не съ тъмъ уже страхомъ, какой испыталъ я нъкогда при первомъ университетскомъ экзаменъ, взошелъ я на кафедру и громко прочелъ вступление и тезисы. Профессоры были почти всъ на лицо, кромъ Иноземцова; студентовъ набралось очень много. Но публики было очень мало: кромъ немногихъ близкихъ знакомыхъ и сотоварищей моихъ по докторскому экзамену, почтили диспутъ своимъ присутствіемъ новый попечитель университета, графъ Сергъй Григорьевичъ Строгановъ, ректоръ М. Т. Каченовскій и бывшій ректоръ И. А. Двигубскій. Возраженія, и при томъ довольно дізльныя, были отъ профессоровъ Іовскаго, Анке и Филомаентскаго; прочіе слушали, не говоря ни слова. Затьмь ньсколько студентовь, окруживь канедру, начали предлагать свои возраженія, конечно, не-сильныя и отрывочныя (по трудности спорить на Латинскомъ языкъ), но справиться съ ними мнъ было нелегко, потому что они перебивали другъ друга и не давали миъ времени отвъчать въ порядкъ одному за другимъ; словомъ, по мъткому выраженію Іовскаго, «они налетёли, какъ шавки на звёря». Впрочемъ деканъ довольно скоро успокоилъ ихъ, объявивъ, что диспутъ копченъ. Послъ минутнаго совъщанія съ членами факультета, онъ провозгласиль меня докторомъ медицины, а графъ Строгоновъ, въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, поздравиль меня съ новымъ званіемъ. Тогда онъ въ первый разъ присутствоваль при защищении диссертации въ университетв и остался вполнъ доволенъ.

Достигнувъ законнымъ порядкомъ «высшихъ медицинскихъ почестей» (ѕиштов medicinae honores, legitime obtinendos, какъ сказано въ дипломѣ), я рѣшился, по приглашенію доктора Поля, принять на себя должность сверхъ-штатнаго ординатора въ Екатерининской больницѣ, безъ жалованья. Мнѣ хотѣлось убѣдиться въ томъ, гожусь-ли я или нѣтъ, быть практическимъ врачемъ. Мнѣ предоставлены были мужскія хроническія палаты, въ которыхъ моя практика, несмотря на усердіе и заботливость, не могла имѣть большихъ успѣховъ: въ нихъ лежали большею частью большые, одержимые чахоткою и водяною бользнію; почти всѣ они съ больничной койки отправлялись въ анатомическую палатку и затѣмъ въ могилу, если только не выписывались заблаговременно изъ больницы, при небольшомъ, случайномъ облегченіи болѣзни. Было нѣсколько случаевъ излеченія ревматиковъ и еще одинъ блестящій опыть излеченія паралитика, твердо сохранившійся

въ моей памяти. Больной, дворовый человъть, Владимиръ Васильевъ, 28 лътъ, ремесломъ портной, болъе года лежалъ въ больницъ, лишенный движенія объихъ ногь (paraplegia cumparalysi vesicae urinariae). Изъ исторіи его бользни я увидель, что никакія средства ему не помогають и ръшился, съ согласія главнаго доктора, испытать на немъ дъйствіе стрихнина. Употребленіе этого яда внутрь въ самыхъ малыхъ, почти микроскопическихъ, но весьма частыхъ пріемахъ долго оставалось безъ дъйствія, также какъ и присыпка того же вещества на части тъла, обнаженныя отъ кожи (methodus endermatica). Спустя нъсколько недёль, появились первыя подергиванія въ ногахъ, до тёхъ поръ совершенно безчувственныхъ; мало по малу мускулы стали обнаруживать произвольное движеніе. Черезъ три мъсяца леченія, мой Владимиръ сталъ ходить по корридору на двухъ костыляхъ, потомъ замъниль ихъ палкою и, наконецъ, выписавшись изъ больницы, пошелъ пъшкомъ къ своему барину. Послъ я встрътиль его на улицъ, идущимъ твердою поступью. Этотъ случай леченія быль записанъ въ книгь, заключающей въ себъ всъ замъчательные опыты больничной практики и читанъ мною въ засъданіи Физико-Медицинскаго Общества, которое избрало меня въ дъйствительные члены. Выше я забылъ упомянуть, что прежде того быль уже д. членомь двухъ обществъ: Испытателей природы и Россійскаго Любителей Садоводства.

Еще при началъ службы въ Екатерининской больницъ, я принялъ на себя должность врача въ Арбатской школъ Московскаго Благотворительнаго Общества 1837 года, получившаго это названіе потому, что основано въ этомъ году, по случаю пребыванія высочайшаго двора въ Москвъ. Чтобы объяснить, какъ произошло это новое для меня назначеніе, я долженъ возвратиться на нъсколько лътъ назадъ.

Въ числъ лицъ, близкихъ къ моему вотчиму по масонскому братству, былъ князь Петръ Алексъевичъ Голицынъ, женатый на Евдокіи Михайловнъ Нарышкиной, родной сестръ знаменитой основательницы женскаго монастыря на Бородинскомъ полъ битвы, Маргариты Михайловны (въ иночествъ Маріи) Тучковой. Съ 1834 г. я былъ радушно принятъ въ домъ Голицыныхъ; это былъ первый вполнъ аристократическій домъ, въ который удалось мнъ проникнуть; здъсь я былъ представленъ кн. Д. В. и кн. С. М. Голицынымъ. При самомъ основаніи названнаго выше общества, княгиня Е. М. была одною изъ самыхъ ревностныхъ участницъ новаго благотворительнаго дъла и приняла на себя обязанности попечительницы первой школы Общества, въ Мъщанской части, получившей названіе Николаевской, въ честь Государя. Когда готовилась къ открытію вторая школа, Арбатская, княгиня отрекомендовала меня Александръ Петровнъ Тучковой, супругъ заслуженнаго

генерала и сенатора Павла Алексвевича Тучкова, назначенной попечительницею этой школы, и Варваръ Марковнъ Мертваго, рожденной Полторацкой, вдовъ сенатора, исправлявшей должность предсъдательницы Общества. Арбатская школа открыта 8 Ноября 1838 года, и я тогда же опредъленъ при ней врачемъ.

Здёсь нужно сказать нёсколько словъ о цёли и дёнтельности Московскаго Благотворительнаго Общества 1837 года, въ которомъ позднъе привелось мнъ играть довольно значительную роль. Учредительницы его, Московскія знатныя дамы, имъли въ предметь подражаніе основанному гораздо ранње въ Петербургъ Женскому Патріотическому Обществу, которое пользовалось особеннымъ вниманіемъ и покровительствомъ государыни императрицы Александры Өеодоровны и трехъ августъйшихъ дочерей ея, принявшихъ на себя званіе членовъ Совъта. Составленный и утвержденный ея величествомъ уставъ Московскаго Общества, возлагалъ на него обязанность открыть, по мъръ способовъ, частныя школы для бъдныхъ дъвочекъ, во всъхъ частяхъ г. Москвы. Въ каждой школъ полагалось по 20 приходящихъ воспитанницъ, которыя получали отъ школы объдъ, платье и обувь, но жили у родителей; было и нъсколько пансіонерокъ, съ платою отъ благодътелей по 200 рублей ассигнаціями въ годъ. Предметы ученія состояли въ Русской грамотъ, законъ Божіемъ, началахъ ариометики, а главное въ вышиваніи и другихъ рукодёліяхъ. Каждая школа имёла свою попечительницу, изъ числа знатныхъ Московскихъ дамъ, надзирательницу п ея помощницу (двъ послъднія жили въ школь и получали очень скудное жалованье), законоучителя и врача. На мою долю доставалось очень мало дъла въ Арбатской школъ, въ которую я ъздилъ два раза въ недълю; впрочемъ случалось пногда посъщать больныхъ дъвочекъ изъ числа приходящихъ, въ тъхъ подвалахъ и чердакахъ, гдъ жили онъ съ своими родными. Лекарства для нихъ отпускались безплатно изъ университетской аптеки, по приказанію графа Строганова, принимавшаго постоянное участіе въ дълахъ и нуждахъ Общества.

Около года продолжались мои практическія занятія не только во ввъренныхъ мнъ хроническихъ палатахъ Екатерининской больницы, но и въ палатахъ острыхъ бользней, по особенной внимательности доктора Рябчикова. Опыть вполнъ убъдиль меня, что діагностика бользней мнъ не дается, что я не могу быть хорошимъ практическимъ врачемъ, хотя весьма удовлетворительно изучилъ теорію медицинскихъ наукъ. Мий оставалось только жалйть о лучшихъ лётахъ жизни, потерянныхъ въ ученін, безполезномъ для меня и для другихъ. Нужно было искать себъ другой служебной карьеры, а это было не легко потому что указъ, не задолго передъ тъмъ изданный, лишалъ медиковъ H. 7.

русскій архивъ 1881.

всъхъ правъ университетскаго образованія въ случав поступленія на гражданскую, а не на медицинскую службу: докторъ медицины, также какъ и лекарь, принимался въ гражданскую службу только съ первымъ класнымъ чиномъ; на медицинской службъ докторъ считался за урядъ въ VIII классъ, но утверждался въ чинъ коллежскаго асесора только черезъ восемь лътъ, между тъмъ какъ доктора́ другихъ факультетовъ пользовались этимъ чиномъ со дня поступленія въ службу.

Къ моему счастью открылось въ Москвѣ новое учрежденіе—Комитеть для разбора и призрѣнія просящихъ милостыни. По уставу Комптета въ числѣ сотрудниковъ могли быть и медики, сохраняя права медицинской службы. Предсъдателемъ Комитета быль назначенъ сенаторъ Степанъ Дмитріевичь Нечаевъ. Я уже упоминалъ о немъ прежде, но здѣсь слѣдуетъ разсказать нѣсколько подробнѣе.

С. Д. Нечаевь, зажиточный помъщикь Рязанской губерніи, въ молодости занимался литературой, съ 1819 года быль ученикомъ въ какой-то масонской ложь, нотомъ служилъ въ Москвъ при князъ Д. В. Голицынъ, женился на С. С. Мальцевой и, пользуясь покровительствомъ дяди ея, оберъ-прокурора Св. Синода князя Мещерскаго и князя А. Н. Голицына, получиль мъсто за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ Синодъ. Когда кн. Мещерскій быль произведень въ сенаторы, Нечаевъ заняль его мъсто. Но не долго пришлось ему завъдывать синодальными дълами; принужденный бользнію жены сопровождать ее для леченія на южный берегь Крыма, онъ просиль Государя поручить доклады по дъламъ Синода товарищу министра народнаго просвъщения графу Протасову. Возвратясь вдовцомъ изъ Крыма, Нечаевъ нашель, что мъсто его уже прочно занято Протасовымъ, и былъ назначенъ сенаторомъ въ одинъ изъ Московскихъ департаментовъ Сената; здёсь любовь къ занятіямъ и честолюбіе заставили его искать для себя какого-либо самостоятельнаго мъста, на которомъ онъ могъ-бы отличиться. Онъ придумалъ новый комитеть, составиль для него уставь, по утверждении котораго приняль на себя предсъдательство и горячо принялся за дъло. Весьма пріятный и обязательный въ сношеніяхъ съ людьми посторонними, С. Д. Нечаевъ былъ весьма строгимъ и взыскательнымъ начальникомъ по службъ. Чтобы угодить ему, нужно было работать изо всъхъ силъ, а иногда и сверхъ силъ, что я впоследствии испыталъ на себе.

Комитету о нищихъ былъ переданъ въ управленіе Работный Домъ заведеніе для призрѣнія нищихъ, наполненное множествомъ призрѣваемыхъ, большею частью престарѣлыхъ обоего пола, совершенно неспособныхъ ни къ какой работѣ, вопреки названію, которое было дано этому заведенію. Открытіе Комитета послідовало 6-го Августа 1839 года. Послів принесенія присяги всіми служащими, первое засіданіе было въ большой залів Работнаго Дома, нарочно приготовленной для комитетских в собраній. Послів того быль об'єдь у предсідателя, жившаго въ огромномъ домів Мальцовыхъ, на Дівичьемъ полів.

Въ Комитетъ были члены изъ чиновниковъ и купцовъ, и кромъ того старшіе и младшіе сотрудники и агенты. Членами были: дъйств. ст. совътникъ А. С. Талызинъ, попечитель Работнаго Дома полковникъ А. М. Львовъ, стрянчій уголовныхъ дълъ Н. И. Орловъ; коммерціи совътникъ В. И. Розенштраухъ, почетные граждане Б. В. Страховъ, В. М. Блохинъ и А. В. Чижовъ; старшими сотрудниками: П. Д. Голембовскій, Е. И. Классенъ, докторъ медицины Владимировъ и я. Въ числъ младшихъ сотрудниковъ находились мелкіе чиновники, агентами были купцы. Правителемъ дълъ былъ аудиторъ военной канцеляріи генералъ губернатора П. А. Карепинъ, а помощникомъ его — нъкто Голицынскій (имени и отчества его не помню).

Изъ числа членовъ Комитета ръзко выдавался усердіемъ къ дълу, благодушіемъ и неистощимою благотворительностію Борисъ Васильевичъ Страховъ. Онъ былъ богатый хлъбный торговецъ. Въ 1839 и 1840 годахъ урожан хлъба были такъ худы, что эти годы и теперь еще слывуть въ народъ «голодными годами». Толпы людей, не имъющихъ пропитанія дома, стекались въ Москву—добывать насущный хлъбъ Христовымъ именемъ. Никогда не бывало такъ много нищихъ въ Москвъ. Чтобы сколько нибудь помочь нуждающимся, Б. В. Страховъ придумаль и предложиль предсъдателю Комитета устроить столы для бъдныхъ; первый столъ былъ открытъ Страховымъ въ Замоскворъчьъ, на Болоть, близъ мучной его лавки: ежедневно выдавалось тамъ безденежно по 300 порцій, состоящихъ изъ щей съ фунтомъ мяса, каши съ масломъ и двухъ фунтовъ очень вкуснаго хлаба, испеченнаго изъ ржаной муки пополамъ съ картофелемъ. Сверхъ того такія-же порціи отпускались по билетамъ, по 10 коп. асс. Мука продавалась тогда но 4 рубля за пудъ, а фунтъ говядины по 12 коп. ассигнаціями. Понятно, что для изготовленія такой пищи нужно было тратить много денегь, даже и на покупныя порціи, не говоря уже о даровыхъ. Добрый Страховъ не жалълъ ни своей муки, ни своихъ денегъ. Почти все содержаніе Замоскворъцкаго стола лежало на немъ одномъ, хотя онъ по спромности своей увъряль, что ему помогають въ этомъ дълъ многіе добрые люди изъ купечества.

Члены Блохинъ и Чижовъ, агенты изъ купечества Воробьевъ, Великолъповъ, Плигинъ, два Евдокимовыхъ и другіе послъдовали примъру Страхова и открыли еще 6-ть столовъ въ разныхъ мъстахъ Мос-

квы, на тёхъ-же основаніяхъ, какія были приняты при учрежденіи перваго стола для бёдныхъ Страховымъ, который и въ этихъ столахъ принималъ участіе, отпуская содержателямъ ихъ муку и крупу за половинную цёну.

Столы для бъдныхъ продолжались отъ Декабря 1839 до Августа

1840 года.

Суммы Комитета скопились очень быстро, частью изъ единовременныхъ пожертвованій и ежегодныхъ взносовъ отъ вступившихъ въ него лицъ купеческаго сословія, частью изъ значительныхъ приношеній, собранныхъ предсідателемь и членами отъ постороннихъ лицъ. Самое замъчательное изъ этихъ приношеній поступило отъ богатаго и бездътнаго старика, премьеръ-мајора Ахлебаева. Нечаевъ повхалъ къ нему въ Хамовники, прямо изъ Сената, въ мундиръ и въ лентъ, и такъ умъть растрогать его своимъ краснорвчиемъ, что старикъ расплакался и туть же вручиль гостю 5.000 рубл. асс., а по смерти своей (вскоръ затёмъ послёдовавшей) завёщаль Комитету свой домь съ большимъ количествомъ земли и до десяти тысячь рублей. На эти деньги, съ продажею лишней земли, устроена была Ахлебаевская богадыльня, въ которую переведено было значительное число увъчныхъ-призръваемыхъ изъ Работнаго Лома. Старикъ Ахлебаевъ былъ очень замъчателенъ, какъ необыкновенная въ своемъ родъ дичность. Мнъ поручено было отвести въ нему для подписи переписанное на-бъло духовное завъщаніе. Ворота заперты, у калитки привъшень колокольчикь; по звону приходить дворникъ и узнавъ, кто я и за какимъ деломъ, отправляется докладывать и снова запираеть за собой калитку. Дожидаюсь довольно долго, а между тъмъ по двору бъгаеть, съ громкимъ лаемъ, цълая стая крупныхъ собакъ. Наконецъ дворникъ возвращается, отворяеть ворота, и я вхожу къ Ахлебаеву. Старикъ весьма ветхій, дряхлый, глухой, въ канифасномъ халатъ и сверхъ него въ какой-то изорванной женской кацавейкъ (несмотря на жаркое время), въ вязаномъ колпакъ на головъ, приняль меня въ полутемной, грязной гостиной; вокругъ него суетилось нъсколько старухъ-служанокъ. «Позвольте узнать, государь мой, кого я имъю честь видъть и по какому дълу?> спросиль онъ меня. Я назваль себя и сказаль, что привезь ему завъщаніе для подписи, по порученію сенатора Нечаева. «Такъ, государь мой, весьма благодарю, что потрудились ко мнъ старику пожаловать; только не върится, что вы точно графъ, а еще молодой человъкъ. Старался я объяснить ему, что бывають графы не только молодые, но и малольтные; старикь не могь увъриться, впрочемъ попросилъ присъсть, внимательно выслушалъ, но подписать не согласился. «Самъ прочесть не могу, но слабости глазъ, а не знаю, такъ ли написано, какъ вы изволили читать». Спасибо одной изъ старухъ: она присовътовала послать за сосъднимъ священникомъ; когда священникъ прочелъ завъщание въ другой разъ, Ахлебаевъ ръшился приложить руку, а вслъдъ за нимъ и священникъ, духовный отецъ его, подписался свидътелемъ.

Много также успъть добыть Нечаевъ отъ извъстнаго золотопромышленника П. В. Голубкова. Всъ эти суммы вписывались въ одну большую книгу казначеемъ Комитета, онъ же представляль ежемъсячные отчеты о приходъ и расходъ денегъ.

Казначеемъ Комитета, при самомъ его открытіи, былъ коллежскій ассессоръ Павель Дмитріевичь Голембовскій, служившій въ тоже время смотрителемъ Екатерининскаго (Матросскаго) богадъленнаго дома. Онъ быль изъ небогатыхъ дворянъ, участвоваль въ войнахъ 1812 - 1815годовъ, потомъ служилъ въ какой-то гражданской службѣ въ Москвѣ. При началъ нашего житья въ Сергіевскомъ посадъ, мать моя взяла на воспитание незаконнорожденную дочь его Людмилу (Людичку), но скоро принуждена была возвратить отцу эту избалованную и своенравную дъвочку, съ которой невозможно было сладить. Во время предсмертной бользни Н. А. Головина, Голембовскій, хотя ревностный масонь, но человъкъ самолюбивый, не могъ вытериъть ъдкихъ насмъшекъ и колкостей Головина и пересталь навъщать его. Въ это время Голембовскій женился на бывшей классной дам'я Елисаветинскаго Института, Марь'я Өедоровнъ Громницкой и, какъ нарочно, день брака ихъ совпалъ съ погребеніемъ Головина, и свадебный поёздъ встрётился съ похороннымъ. Вскоръ послъ того новобрачный Павель Дмитріевичь напечаталь свой романъ «Паденіе Бирона. Въ этомъ (довольно слабомъ) сочиненіи очень мало историческихъ подробностей, но за то нъсколько язвительныхъ намековъ на собратій автора. Такъ напримъръ ханжа Кадильниковъ, управляющій одной пожилой барыни, на которой желаеть жениться, напоминаеть ей о своихъ заслугахъ: «я не только заботился о спасеніи души вашей, но и способствоваль вашему внъшнему благосостоянію съченіемъ крестьянъ, не платящихъ оброка». Всъ знакомые догадались, на кого направленъ намекъ, тъмъ болье, что Красильниковъ вздилъ передъ тъмъ въ Ярославскія деревни моей матери за сборомъ недоимокъ, хотя никого тамъ не съкъ и вообще не любилъ прибъгать къ тълеснымъ наказаніямъ. Неуваженіе П. Д. къ памяти Головина и намеки, высказанные имъ въ романъ, навлекли на автора негодование масоновъ, но онъ умълъ скоро помириться съ ними. Получивъ, при содъйствіи Фонъ-Визина и Курбатова, мъсто смотрителя богадъльни, онъ ввелъ тамъ много удучшеній, при чемъ умѣдъ сдѣдать значительную экономію въ расходахъ. За это онъ быль награжденъ Владимирскимъ крестомъ по статуту. Казначеемъ Комитета о просящихъ милостыни Голембовскій пробыть не долго, жалуясь на слабость зрівнія, а вскорів слівнота принудила его къ полной отставків. При небольшой пенсіи, этоть честный, благородный и деликатный человікь, вмістів съ умною женою, жиль скромно, почти біздно, но прилично, не прося и не принимая ни оть кого никакихь пособій. М. Ө. Голембовская, женщина очень образованная, много писала, при помощи мужа, и за одно сочиненіе, написанное на тему, заданную оть Ученаго Комитета Министерства Государственныхъ Имуществь, получила золотую медаль. Она кончила жизнь прежде мужа; а біздный слівнець, лишившись единственной своей подпоры, прожиль еще нісколько літь въ грустномь одиночествів. Дітей у нихь не было.

Должность казначея Комитета, по увольнени Голембовскаго, приняль на себя Егорь Ивановичь Классень—человъкъ начитанный, неутомимо трудолюбивый и страстный охотникъ занимать въ одно время много различныхъ мъстъ. Такъ онъ соединяль въ себъ должности: правителя дълъ Коммерческой Академіи, директора какого-то дътскаго пріюта, директора Общества Садоводства, редактора журнала Садоводства и проч. Сверхъ того онъ участвоваль въ занятіяхъ разныхъ ученыхъ обществъ, составлялъ изслъдованія по древней Русской исторіи (которыя послъ были изданы имъ въ видъ таблицъ съ рисунками), а въ свободное время писалъ стихи. Словомъ сказать, трудолюбіе было у него неутомимое, но сопровождалось полною бездарностью. Всего забавнъе было то, что въ Журналъ Садоводства, за недостаткомъ матеріаловъ, онъ помъщалъ свои стихи. Вотъ обращикъ для примъра:

## Къ дамъ, носящей крестикъ на шеъ.

Вы крестикъ носите не для святыхъ лобзаній. Скажите же, на что онъ вамъ? Не знакъ ди это бъдственныхъ страдапій, Которыя готовите вы намъ? Мнѣ мнится, что вы мысленно твердите: Распнемъ, распнемъ ихъ по крестамъ! Друзья, отъ дамы съ крестикомъ бъгите, Иль сбудстся предсказанное вамъ.

Что туть общаго съ садоводствомъ? спросиль я Классена.—«Увеселеніе публики», отвъчаль онъ. Однажды я показаль стихи Классена Голембовскому; онъ даль имъ названіе: «Дурость непроходимая».

Говоря о Классенъ, вспоминаю о Журналъ Садоводства. Въ 1838 году этотъ журналъ издавался цълымъ совътомъ редакторовъ, по выбору Общества. Вотъ имена ихъ, насколько сохранились они въ моей

памяти: Віаноръ Васил. Бъликовъ, профессоръ ботаники въ Мед. Хирургической Академіп Ив. Осип. Шиховскій, Александръ Вилимовичъ Рихтеръ (страстный и ученый ботаникъ, братъ проф. акушерства), Е. И. Классенъ и я. Два первые, какъ директоры Общества Садоводства по искусственной и ученой части, носили титулъ «главныхъ» редакторовъ. Каждый изъ насъ вносилъ свою лепту въ изданіе; такъ п я пом'єстилъ большую оригинальную статью: «Наблюденія надъ временемъ цв'єтеній растеній Московской флоры» и н'єсколько переводныхъ. Мы собирались ежем'єсячно для сов'єщанія у издателя-книгопродавца А. С. Ширяева, но на нашемъ изданіи сбылась пословица: «у семи нянекъ дитя безъ глазу». Журналъ былъ плохъ и всегда опаздывалъ. На сл'єдующій 1839-й годъ журналъ поступилъ въ полное распоряжепіе Классена, сталъ выходить исправн'єе, но не улучшился по содержанію, хотя украсился пінтическими произведеніями редактора-издателя.

Возвращаюсь къ Комитету о просящихъ милостыни. На мою долю, въ первый годъ, доставалось немного работы: изръдка исполнялъ я порученія С. Д. Нечаева, въ родъ того, о которомъ упомянулъ выше (поъздка къ старклу Ахлебаеву), составилъ двъ книжки «Примъровъ христіанскаго милосердія», выбранныхъ изъ Четьи-Минеи и Пролога, и полное Житіе св. Іоанна Милостиваго. Вмъстъ съ докторомъ Владимировымъ, я выработалъ подробную смъту для временной больницы на сто кроватей; эта смъта пригодилась въ слъдующемъ году, когда развитіе эпидемическаго тифа принудило Комитетъ открыть временную больницу въ двухъ нанятыхъ домахъ.

Въ такихъ занятіяхъ окончился для меня 1839-й годъ; начало слъдующаго года ознаменовалось въ нашей семъй помолькою сестры моей съ Харьковскимъ и Екатеринославскимъ помъщикомъ Александромъ Николаевичемъ Ковалевскимъ. Хотя женихъ былъ много старше невъсты (съ съдыми, окрашенными волосами), вдовецъ съ двумя дътьми отъ перваго брака; но невъста очень охотно дала ему слово, желая поскоръе вырваться изъ материнскаго дома. Бракъ совершился 30 Апръля, въ Новопименовской церкви, въ приходъ которой мы жили тогда, нанимая домъ Оранскаго, близъ съъзжаго дома Сущевской части.

На свадебномъ вечеръ была, въ числъ родныхъ, еще другая невъста—двоюродная сестра моя красавица Варинька Толстая, дочь дяди гр. Александра Степановича. Она вскоръ вышла замужъ за Александра Яковлевича Нарышкина, который, какъ кажется, былъ моложе ея лътами. Какъ умная женщина, она увезла молодаго и склоннаго къ мотовству мужа на житье въ деревню, умъла поправить хозяйственныя его дъла и уплатить долги. Она не имъла дътей и, овдовъвъ, была лучшею матерью для осиротълыхъ илемянниковъ своего мужа.

Сестра моя, Александра Владимировна Ковалевская, получила, при замужествъ, нашу часть с. Соскова, состоявшую въ 70 душахъ незаложенныхъ, въ видъ 14-й законной части изъ отцовскаго и материнскаго имъній. Черезъ нъсколько дней послъ своей свадьбы, новобрачные Ковалевскіе уъхали въ Изюмскій уъздъ Харьковской губерніи.

Признаюсь откровенно, что разлука съ сестрой не была для меня большимъ огорченіемъ, по слёдующимъ причинамъ: хотя мы росли вмъстъ, т.-е. въ томъ же родительскомъ домъ, но, по разности въ возраств и въ занятіяхъ, между нами мало было общаго. После втораго брака нашей матери, весьма часто происходили столкновенія между сестрой моей и вотчимомъ, что очень вредно дъйствовало и на здоровье матери и на характеръ сестры, который часъ отъ часу становился раздражительные. Мны часто приходилось разыгрывать между ними роль миротворца и становиться въ непріятное положеніе. По отъйзди сестры, миръ и спокойствіе водворились въ нашемъ домъ, и отношенія мои къ Красильникову сділались дружелюбніве. Впрочемъ объ немъ я могу повторить сказанное мною прежде: онъ любилъ меня по своему, и я никогда не видаль отъ него никакой непріятности. Управленіе моимъ имъніемъ было въ полномъ его распоряженіи (чему я быль очень радь, потому что сельско-хозяйственныхъ занятій никогда не любиль); доходы поступали въ общую массу, и всё доходы были также общіе. Но онъ никогда не отказываль мні въ деньгахъ, и всегла старался, чтобы я не имълъ ни въ чемъ нужды. Это доброе ко мнъ расположение особенно усилилось по отъёздё сестры моей, когда между нами не стало никакихъ поводовъ къ пререканіямъ. За то и я сталь любить его больше прежняго.

Въ Май 1840 года я встрътиль у митрополита Филарета, преосв. Іосифа Литовскаго, главнаго двятеля при возсоединении уніятовъ съ православною церковью. Онъ при мий разсказываль нашему владыкв, что, довершивъ это великое двло, которое составляло всю цвль его жизни, онъ просилъ у Государя увольненія отъ епархіп, чтобы прожить остатокъ дней своихъ въ уединеніи, но не въ монастыръ. «Двінадцать літъ такой удручающей работы», говорилъ онъ, «такихъ безпокойствъ и такой отвітственности утомили бы всякаго. Я же ничего не добивался. Идеаломъ счастія для меня было иміть домикъ съ садомъ и кабинетъ съ книгами. Но Государю просьба моя была не угодна, и я долженъ быль остаться на своемъ місті». Онъ разсказаль еще, что папа, раздраженный отступленіемъ отъ него уніятскихъ архіереевъ, торжественно прокляль ихъ, во время литургіи, предъ самымъ освященіемъ святыхъ даровъ. Преосв. Іосифъ быль принять въ Москвъ съ большимъ почетомъ: въ Чудовъ, гдъ онъ останавливался, викарій представляль

ему настоятелей монастырей и членовъ консисторін; онъ служилъ об'єдню въ Успенскомъ собор'є и въ Сергіевой Лавр'є, гдіє встрічали его со звономъ во всіє колокола; владыка даваль для него об'єдь, на которомъ быль и я. За годъ или за нісколько місяцевъ прежде, прійзжаль въ Москву изъ Полоцка другой новоприсоединенный епископъ, преосв. Василій съ крестомъ преп. Евфросиніи. Филареть быль тогда въ Петербургів и не зналь о его путешествіи, и потому Полоцкій епископъ быль очень холодно принять въ Москвів. Тогда говорили, что нашъ владыка получиль за это замічаніе, вслідствіе котораго сділіаль наилучшій пріємь Литовскому архіепископу.

Въ тоже въто получили мы письмо отъ бабушки Елисаветы Андреевны Сумароковой: добрая старушка, ослабъвая отъ дряхлости, желала видъть меня, своего любимаго внука и крестника. Получивъ отпускъ, я повхалъ къ ней вмъстъ съ Данковымъ, о которомъ забылъ сказать прежде, что онъ, по ходатайству дяди моего гр. Петра Степановича, въ 1837 году получилъ изъ Псковской консисторіи метрическое свидътельство, послужившее удостовъреніемъ въ дворянскомъ его происхожденіи. По этому документу онъ былъ принятъ въ студенты университета на казенное содержаніе. Ему хотълось поклониться гробу своего благодътеля П. Н. Сумарокова, и онъ напросился ко мнъ въ товарищи путешествія.

Наше путешествіе было очень пріятно, при отличной лѣтней погодѣ. Въ Сергіевскомъ посадѣ мы заѣхали часа на два къ Ө. А. Голубинскому и нашли у него засѣданіе Комитета духовной цензуры. Одинъ изъ членовъ Комитета, ректоръ Виоанской семинаріи архимандритъ Агапитъ (магистръ VI курса академіи) былъ очень озабоченъ двумя выраженіями въ рукописи, которая разсматривалась въ этомъ засѣданіи. «Какъ бы это получше перевести: inspiratio et expiratio? Вдыханіе—хорошо, а издыханіе—плохо; подумаешь, что человѣкъ издыханіе—хорошо, а издыханіе—плохо; подумаешь, что человѣкъ издыханіе терминъ называется не издыханіемъ, а выдыханіемъ (т. е. воздуха). «Вотъ это прекрасно», съ восхищеніемъ вскричалъ о. Агапитъ, и съ радости обнялъ и расцѣловалъ Данкова. Въ Ростовѣ мы поклонились мощамъ въ Спасо-Яковлевскомъ монастырѣ и приняли благословеніе отъ почтеннаго отца архимандрита Иннокентія. Тогда я видѣлся съ нимъ въ послѣдній разъ.

Въ Красное мы прітхали довольно поздно вечеромъ; послѣдніе лучи заходящаго солица освъщали старинный пятиглавый храмъ и подлѣ него дорогія для насъ могилы. Бабушка встрѣтила насъ съ восторгомъ; отъ радостныхъ слезъ она долго не могла выговорить ни слова. Очень рада была намъ и Варинька. Давно слѣдовало-бы мнѣ поговорить подробные объ этой милой моей кузинь, которую я любиль, какъ родную сестру. Въ это время она, приближаясь къ 20-ти лытнему возрасту, вполны развилась и цвыла красотою. Съ высокимъ ростомъ и стройнымъ тылосложениемъ матери, она соединяла прелестный обликъ отца и большие голубые его глаза. Улыбка ея была восхитительна, и всы движения въ высшей степени граціозны. Получивъ основательное образование въ пансіоны, откуда вышла года за три до этого времени, она постоянно дополняла свои познания дыльнымъ чтеніемъ; лытее время она проводила въ деревны съ бабушкой, а по зимамъ жила въ Москвы и выкажала въ свыть съ дальней своей родственницей княгиней Надеждой Александровной Черкасской, рожденной Крюковой, которая страстно любила всы свытскія удовольствія и рада была, по смерти единственной своей дочери, вывозить на балы такую красавицу, какъ Варинька.

Всв Московскіе молодые люди на перерывъ ухаживали за Варинькой твиъ болье, что двдъ Алексви Андреевичъ, кръпостнымъ духовнымъ завъщаніемъ, отдалъ ей въ наслъдство все свое имъніе—около 600 душъ въ Костромской и Нижегородской губерніяхъ.

Братъ ея Николай окончилъ курсъ въ Артиллерійскомъ Училищъ подпоручикомъ, перешелъ въ офицерскій классъ, но на слъдующій-же годъ вышелъ въ отставку поручикомъ. Въ немъ было много добрыхъ качествъ отца: благородство души, свойственное всему роду Сумароковыхъ, доброе сердце, сострадательность ко всѣмъ нуждающимся, остроуміе и любезность характера. Но при этомъ, подобно отцу, онъ не умѣлъ укрощать своихъ страстей и прихотей, которыя сократили жизнь его очень рано, какъ мы увидимъ ниже. Во время моего пріъзда, его не было въ Красномъ; онъ уѣзжалъ въ какое-то другое имѣніе заниматься хозяйствомъ.

На другой день по прівздів, мы поклонились родственным могиламъ и повхали, вмістів съ бабушкой и Варинькой, въ сельцо Лунево, къ дівдушків Алексіво Андреевичу. Онъ быль предувіздомлень о нашемъ прівздів и быль мить очень радъ. За столомъ у него появились великолівная уха, кулебяка съ начинкою изъ живой бізлорыбицы и огромная разварная стерлядь.

Черезъ два или три дня прівхала въ Красное тетушка Варвара Аванасьевна Коптева съ дочерью. Она провела здісь нісколько дней и по вечерамь пграла въ вистъ съ бабушкой и со мной. Нісколько разъ іздили мы всей компаніей къ діздушкі, который быль уже очень слабъ и не выходиль изъ комнаты. Вмість съ Варинькой и Данковымъ я гуляль въ тінистыхъ аллеяхъ Красносельскаго сада и въ рощахъ, въ которыхъ не было уже псарни покойнаго дяди, заражавшей

воздухъ нестерпимымъ зловоніємъ. Незамѣтно текло время; двѣ недѣли пролетѣли, какъ одипъ день. Грустно было мнѣ разставаться съ добрыми стариками дѣдушкой и бабушкой; я предчувствоваль, что не увижу ихъ болѣе. Но нужно было поспѣть къ сроку, чтобы не получить выговора отъ С. Д. Нечаева.

При первомъ свиданіи со мною, онъ объявиль мнѣ, что желаетъ поручить мив должность помощника правителя двль на мвсто Голицынскаго, котораго онъ выжилъ за недостатокъ дъятельности. Нечаевъ быль мастерь стлать мягко: онъ наговориль мнѣ много любезностей, когда я отговаривался незнаніемъ концелярскихъ формъ, увёрялъ, что мнъ не будетъ слишкомъ трудно въ этой должности и объщалъ всъ возможныя награды. Я согласился и скоро увидёль на дёлё совсёмь не то, въ чемъ увърялъ меня предсъдатель Комитета. Правитель дълъ П. А. Карепинъ, человъкъ умный, опытный въ дълахъ п благонамъренный, имъль нъсколько другихъ должностей и потому мало занимался дълами Комитета. Канцелярія состояла изъ двухъ чиновниковъ: одинъ изъ нихъ Ө. И. Губеръ сынъ лютеранскаго пастора, молодой человъкъ весьма образованный, умный и дъятельный, трудился неутомимо; другой чиновникъ годился только для переписки съ чернаго на бъло и для веденія исходящаго журнала, а между тімь, въ Комитеть приводили изъ полинін ежедневно отъ 100 до 300 человъть нищихъ; пногда, по настоятельнымъ требованіямъ Нечаева, это число увеличивалось до 500 и даже до 1000. Объ каждомъ изъ нихъ, при разборъ однимъ изъ членовъ Комитета (большею частью Н. И. Орловымъ) составлялся особый статейный списокъ, съ резолюціею. Вся масса списковъ вмёстё съ множествомъ бумагъ для подписи отсылалась ежедневно къ президенту Комитета, и возвращалась отъ него поздно вечеромъ. На другой день, съ 9 часовъ утра и до 4 часовъ пополудни, мы съ Губеромъ, не разгибаясь, писали бумаги, при которыхъ разсылали вчерашнихъ нищихъ, въ мъщанское и цъховое общества, то на родину съ особыми билетами, то въ разныя больницы и богадъльни, то въ Губернское Правленіе (безпаспортныхъ и бътлыхъ), то въ другія мъста и въдомства. Нужно было спъшить отправкою этихъ людей, потому что завтра явится новая масса. Число бумагъ простиралось ожедневно отъ 200 до 300; правда, что многія изъ нихъ писались на готовыхъ бланкахъ, въ которыя вписывалось только названіе отправляемаго лица и означеніе находившагося при немъ паспорта. Впрочемъ, иногда число исходящихъ бумагь увеличивалось вдвое и даже втрое. Сверхъ того очень много времени отнимали справки, потому что почти каждый изъ нищихъ приводимъ былъ по нъскольку разъ. Такъ сохранился у меня въ памяти слъпой мъщанинъ Петръ Петровъ, который въ теченіи одной зимы побываль въ Работномъ Домъ 7 разъ. Припоминая это время, я не могу надивиться, какъ доставало насъ двоихъ на такую Египетскую работу.

Несмотря на всю нашу дъятельность, мы не успъвали передълывать все что нужно, въ утреннее время. Губеръ браль къ себъ на домъ статейные списки для составленія протокола къ середъ или къ субботь, а я входящія бумаги для внесенія въ реестръ и текущую переписку. Раза два въ педълю я долженъ былъ объдать у Нечаева по его приглашенію, и это также отнимало у меня очень много времени. Вообще во всю осень 1840 года и послъдующую за нею зиму я былъ такъ поглощенъ своею несносною должностью, что былъ лишенъ всякаго общества и всякаго развлеченія.

Единственнымъ пріятнымъ для меня событіємъ въ эту зиму было свиданіе съ ректоромъ Московской академіи, архимандритомъ Филаретомъ, который отправлялся въ Петербургъ для посвященія въ санъ епископа. Съ 1835 года, послів неудачной попытки сестры моей выйти за Кванчехадзева, мы не вздили уже въ Каменки на літо, но проводили літнее время на дачів, или лучше сказать, въ маленькомъ домиків въ Сокольникахъ, который былъ купленъ, для больной матери моей, ея мужемъ. Потому и въ Лаврів я въ эти годы бывалъ різдко, а от. Филарста не видалъ съ 1837 года, когда я прогостиль нівсколько дней у благодівтельнаго моего наставника Ө. А. Голубинскаго для пересмотра моей докторской диссертаціи въ отношеніи къ чистоть Латинскаго слога.

Съ от. Филаретомъ (Дмитріемъ Григорьевичемъ Гумилевскимъ) я быль близко знакомь во время его студенчества, и по окончании имъ курса. Сдълавшись, очень скоро сравнительно со сверстниками, ректоромъ академін, онъ оставиль тамъ по себь безсмертную добрую память. Какъ профессоръ богословія, онъ выступиль на поприще преподаванія съ новыми пріемами-съ критикою источниковъ, съ филологическими соображеніями, съ исторією догматовъ, съ ръзкими опроверженіями мивній, порожденных раціонализмомь въ протестантскомь Западъ, что было занимательною новостію для его слушателей. Соединяя съ обширною ученостію необычайное трудолюбіе, онъ умъль возбуждать въ студентахъ любовь къ ученому труду. Какъ ректоръ академін, Филаретъ Гумилевскій виділь много опытовъ строгости со стороны знаменитаго митрополита Московскаго Филарета. Впрочемъ, въ строгихъ указаніяхъ и наставленіяхъ владыки виденъ быль не деспотизмъ, а добрая воспитательная цъль. Чъмъ выше стояло подчиненное ему лице по своему положенію, чъмъ болье оно отличалось особенными дарованіями, тъмъ строже взыскиваль митрополить за мальйшее упущение но должности. Такъ однажды ректоръ Филаретъ убхалъ на пасху въ Москву, не успъвъ получить дозволенія отъ владыки. «Вы

побхали въ Москву», писалъ ему митрополить, «не дождавшись разръшенія. Не было его потому, что только изъ письма о вашемъ отбытіи узналъ я, что просите разръшенія. Со мною въ семъ суда нътъ, по для предосторожности впредъ скажу, что увольнять самаго себя есть поступокъ весьма не-офиціальный, и если дойдеть до высшаго начальства, могущій имъть непріятныя послъдствія». Въ другомъ письмъ владыки, о. Филаретъ получилъ такое наставленіе: «Берегите достоинство мъста, которому принадлежите. Не примите словъ моихъ за брань: не негодую, а объясняю дъло, какъ ему быть надобно». Позднъе, тотъ-же Филаретъ Гумилевскій, уже въ епископскомъ санъ, отзывался о замъчаніяхъ и взысканіяхъ митрополита съ искреннею благодарностію, какъ объ урокахъ опытности.

Проводивъ о. Филарета въ Петербургъ, я снова принялся за свою чернорабочую канцелярскую дъятельность. Такъ продолжалось до великаго поста, или до открытія при Комитеть временной больницы для тифозныхъ. Тутъ, кромъ прежнихъ занятій, Нечаевъ поручиль мнъ еще новое дъло - каждый вечеръ обходить больницу, чтобы убъдиться, все ли тамъ въ порядкъ. Въ одинъ изъ такихъ обходовъ, я почувствовалъ себя дурно и отъ слабости принужденъ былъ слечь въ постелю. Не предчувствуя опасности, я приписаль эту слабость утомленію отъ чрезмърныхъ трудовъ, и не споридъ, когда мать моя, довъряя вполнъ гомеопатіи, предложила мив лечиться у Гольденберга, постояннаго ея врача. Но какъ мив съ каждымъ днемъ двлалось хуже, то я, наконецъ, поняль, что заразился тифомь и пригласиль профессора Альфонскаго. Въ тотъ-же вечеръ (6 Марта) я былъ пораженъ необыкновеннымъ явленіемъ: лежа съ открытыми глазами, я увидёль въ ногахъ своей постели покойнаго моего отца; онъ смотрълъ на меня съ сожальніемъ и рукою маниль къ себъ. Можеть быть, это быль бредъ, но воть что замъчательно: я лишился отца въ 12-ти-лътнемъ возрастъ; съ тъхъпоръ прошло 17-ть лътъ, и черты лица покойнаго до такой степени изгладились изъ моей памяти (портрета отца у насъ не было), что я почти не могъ представить себъ его лица. А послъ этого видънія я до сихъ поръ такъ живо припоминаю себъ черты отца, какъ будто вчера его видълъ. Страхъ, внушенный явленіемъ покойнаго, побудилъ меня къ исповъди и причащенію Святыхъ Таинъ въ тотъже вечеръ. Черезъ нъсколько часовъ я быль уже въ полномъ безпамятствъ и столбиякъ съ сжатіемъ челюстей. На слъдующее утро Альфонскій потребоваль консиліума. Приглашенные врачи: Высоцкій, Поль и Оверь единогласно рашили, что мое положение безнадежно. Только посладний изъ нихъ предложилъ, въ видъ опыта, прибътнуть къ леченію водою. Въ эту зиму доктору Оверу удалось посредствомъ водянаго леченія

спасти двухъ больныхъ: доктора Фе и В. Д. Олсуфьева (въ послъдствіи оберъ-гофмейстера и графа); мнъ предстояло быть третьимъ въ этомъ спискъ. Не стану описывать подробно пріемовъ этого леченія, тогда еще совершенно новаго, а теперь уже очень извъстнаго. При полномъ безпамятствъ я не понималъ, что со мной дълали, но когда пришель въ себя (18 Марта, въ Лазареву субботу), то почувствовалъ, что обертываніе простынями, намоченными въ холодной водъ и притомъ повторяемое нъсколько разъ сряду, очень мучительно. Такія инволюціи продолжались до середы страстной недъли, а съ этого дня я началъ выздоравливать. Внутрь не давали мнъ никакого лекарства, кромъ тойже холодной воды.

Мать моя, во время моей бользни, была въ отчаянии и безпрестанио молилась со слезами; мужъ ея очень гореваль обо мнъ и не ръдко плакаль, какъ слышаль я отъ Данкова, который вполнъ доказаль мнъ свою дружбу въ это тяжкое для меня время. Онъ находился при мнъ неотлучно, днемъ и ночью, поднималь меня на рукахъ при каждой инволюціи, наблюдалъ за ходомъ бользпи, писалъ подробную ей исторію, и находилъ еще время утъшать мать мою при первыхъ благопріятныхъ признакахъ.

Во время моего безпамятства получены были извъстія о кончинъ дъдушки и бабушки Сумароковыхъ. У Алексъя Андреевича усилилась водяная еще до бользни моей; молодые Сумароковы, Николай и Варинька, бывшіе тогда въ Москвъ, поспъшили къ нему и застали его при послъднихъ минутахъ жизни. Вслъдъ за тъмъ бабушка Елисавета Андреевна поражена была ударомъ; черезъ нъсколько дней она опомнилась, но гасла съ каждымъ днемъ: 80-ти-лътній организмъ уже не могъ поправиться. О смерти брата она не знала и, чувствуя приближеніе своей кончины, умоляла внуковъ заботиться объ А. А., который въ то время лежалъ уже въ могилъ. О смерти этихъ дорогихъ миъ лицъ узналъ я уже по выздоровленіи.

Много знакомыхъ и родныхъ принимали во миѣ участіє; одни присылали узнавать о здоровьв, другіє сами подъвзжали къ воротамъ для той же цвли; но никто изъ нихъ не осмвлился войти въ домъ, зараженный тифомъ, кромѣ Е. Б. Масловой и князя П. А. Голицына. Екатеринѣ Богдановив я много обязанъ за участіє во мив и особенно въ моей матери; эта почтенная женщина, мать семейства, ежедневно прівзжала къ моей матери и сидѣла у ней довольно долго; ея не удерживали ни страхъ заразы, ни весенняя распутица, ни дальность разстоянія между Старой Конюшенной и Покровкой. Князь Петръ Алексвевичъ бывалъ также довольно часто и подарилъ миѣ, когда я выздоравливаль, гравюру воскресенія Лазаря, которую храню и теперь,

какъ память его дружбы. На святой недълъ я пожелаль причаститься Св. Таинъ. При исповъди, въ началъ болъзни, при такой исповъди, которая казалась миъ предсмертною, я былъ въ полномъ сознаніи. Я твердо помню каждое слово этой исповъди. Какъ же я быль пораженъ, когда духовникъ (тотъ же о. С., о которомъ я говориль уже неоднократно) сталъ увърять меня выздоравливающаго, будто бы я клятвенно объщался вступить въ братство свободныхъ каменщиковъ, если Господь сохранитъ мнъ жизнь! Такая ужасная ложь, ложь служителя алтаря при совершеніи таинства, въ присутствіи Св. Даровъ Христовыхъ, привела меня въ ужасъ и омерзъніе. Неужели члены этого братства имъли такую крайнюю пужду въ новыхъ адептахъ? И какую пользу думали они извлечь изъ моей личности?

Выздоровленіе мое шло очень быстро; въ половинь Апрыля, при отличной весенней погодь, мы перевхали въ Сокольники, гдъ я совершенно укръпился въ силахъ. Но еще прежде этого перевзда навъстилъ меня С. Д. Нечаевъ, очень радовался, что бользпь моя миновалась и желалъ мнъ поскоръе выздоровъть и возвратиться къ своей службъ въ канцелярію Комитета, гдъ отсутствіе мое было, по словамъ его, очень ощутительно.

Но для меня эта служба казалась крайне непріятною и страшною, а мать моя и слышать объ ней не хотыла. Впрочемь, скоро представилась возможность другой, болье удобной и приличной службы. Въ это время быль высочайше утверждень уставъ Московскаго Благотворительнаго Общества 1837 года; при немъ была вакансія помощника правителя дъль, и новая предсъдательница Общества княгиня Е. М. Голицына предложила мит эту должность, съ тымь, чтобы начать занятія съ 1 Сентября, а до тыхь поръ отдохнуть послы бользии. Я приняль это предложеніе съ благодарностью и поспышиль отказаться отъ службы въ Комитеть просящихъ милостыни, несмотря на самыя ласковыя убыжденія и просьбы Нечаева.

Досуги лътвяго времени я употребиль на составленіе книжки. «Жизнь и чудеса Св. Николая Чудотворца». Пользуясь преимущественно Четьн-Минею и чудесами, напечатанными при службъ сему угоднику Божію, я диктоваль, а жившій у нась во время вакацій другь мой Данковъ писаль подъ диктовку. Книжка посивла скоро; я повхаль съ нею въ Лавру и тамь, при пособін О. А. Голубинскаго, донолниль ее изъ указанныхъ имъ источниковъ и отъ него же получиль цензурное разръшеніе. Этоть первый мой трудь, напечатанный на мой счеть, принесь мет хорошую прибыль; два завода (2.400 экземпляровъ) разошлись менте нежели въ годь, второе изданіе, въ одинь заводь, также распро-

дано удачно. Послъ того я продалъ право изданія книгопродавцу, и недавно видъль эту книжку напечатанную 12-мъ изданіемъ.

Въ должность помощника правителя дъль Московскаго Благотворительнаго Общества я вступиль съ 1 Сентября 1842 г., сохранивъ притомъ званіе врача Арбатской школы. Я отчасти познакомиль уже читателей съ цълью дъятельности этого Общества и школъ его. Но тогда открывалась еще только вторая школа Арбатская, а теперь было уже семь школъ, а именио: Николаевская (въ Мъщанской части), Арбатская, Пръсненская, Хамовническая, Титовская (въ Серпуховской части, устроенная на счетъ казначел Общества В. М. Титова), Симоновская (въ Пятницкой части, основанная и обезпеченная почетн. граж. Ө. И. Симоновымъ) и Голицынская. Послъдняя изъ нихъ была устроена на капиталъ, собранный изъ пожертвованій, въ память незадолго скончавшейся предсъдательницы общества княгини Т. В. Голицыной; болъе половины этого капитала внесено супругомъ покойной, княземъ Д. В. Голицынымъ.

На каждую школу (кромъ трехъ послъднихъ, имъвшихъ свои способы содержанія) отпускалось ежегодно по тысячь рубл. сер., а между тъмъ у Общества не было достаточнаго наличнаго капитала. Нужно было изыскивать способы къ пріобрътенію нужныхъ денегъ, и эта забота, за отсутствіемъ правителя дёль, князя Н. А. Щербатова, лежала на мнъ. Несмотря на мою неопытность, я придумалъ и предложилъ дамскому совъту два способа: 1) ежегодное устройство томболы-бала или маскарада съ большою лотереею и съ двумя малыми, извъстными подъ названіемъ аллегри, и 2) причисленіе къ штату Общества шести коммиссіонеровъ изъ купечества. Эта последняя мера требовала высочайшаго утвержденія. Не скоро и не безъ труда, но это утвержденіе наконецъ было получено, благодаря статсъ-секретарю Н. М. Лонгинову, черезъ котораго протоколы Общества были представляемы Государынъ Императриць. Такъ какъ коммиссіонеры Общества пользовались увольненіемъ отъ общественныхъ выборовъ, то всв шесть мъстъ были заняты очень скоро богатыми купцами: одинъ изъ нихъ (Королевъ) снабжаль всв школы обувью для воспитанниць; другой (Плигинъ) доставляль всв письменныя принадлежности для канцеляріи, также бумагу, аспидныя доски, учебныя книги и проч. для всёхъ школъ; четверо остальныхъ вносили по 1000 рублей въ годъ. Кромъ того Общество пользовалось участіемъ въ торговл'в рукодізьями, ежегодно учреждаемой въ залахъ благороднаго собранія графинею С. В. Паниною. Нъсколько лътъ спустя, эта торговля, извъстная подъ именемъ Базара, перешла вполив въ распоряжение Общества.

Мало-по-малу число школь стало увеличиваться; въ 1843 году мнъ удалось, при усердномъ пособін Ө. И. Симонова, склонить почетнаго гражданина А. В. Пищальникова на учрежденіе 8-й школы въ Рогожской части. Эта школа получила названіе Пищальниковской; благодътельный основатель ея внесъ 25 тысячъ рубл. сер. на ея содержаніе, по не согласился принять на себя званія коммиссіонера. Онъ непремьню хотьль, чтобы школа была открыта въ Рогожской части, потому что предки его, стариные Московскіе купцы, болье стальть жили и торговали въ этомъ краю Москвы. Памятникомъ ихъ благочестія и щедрости служить великольпная колокольня Андроньева монастыря.

Въ слъдующіе затьмъ годы, когда я уже заняль мъсто правителя дълъ, по увольненіи князя Щербатова, пожалованнаго въ генералъмайоры, открыто еще нъсколько школъ: Мясницкая, Срътенская, Якиманская, Сущевская и Басманная.

Не стану утомлять читателей подробностями о дъйствіяхъ Общества, но не могу умолчать о заслугахъ нъкоторыхъ дамъ, принявшихъ на себя званіе попечительницъ школъ и членовъ Совъта.

Попечительница Хамовипческой школы О. Н. Талызина, рожденная графиня Зубова, родная внучка по матери великаго Суворова, съ 1843 года сдълалась предсъдательницею Общества, по увольнени княгини Голицыной. Твердый умъ, постоянная, неутомимая дъятельность, живое участіе въ каждомъ добромъ предпріятіи, неуклопное правдолюбіе безъ всякаго лицепріятія, всегда ровный и откровенный характеръ были отличительными ея свойствами и пріобръли ей всеобщее уваженіе.

Графиня Екатерина Александровна Зубова, рожденная княжна Оболенская, супруга роднаго брата О. Н. Талызиной, была въ полномъ смыслъ душею всъхъдъйствій и предпріятій общества: на Базаръ она такъ усердно и неутомимо занималась продажею школьныхъ рукодёлій, такъ умёла привлекать нокупателей своею любезностью и необыкновенною красотою, что почти ничего не оставалось непроданнымъ. Для каждой томболы лучшія вещи поступали всегда отъ очаровательной графини. Девочкамъ Титовской школы она была истинною матерью, даже бъдные родственники ихъ находили у нея помощь и участіе въ своихъ нуждахъ. На Базаръ рукодълій, который назначался всегда на 6-й недълъ великаго поста и оканчивался въ Лазареву субботу, подлъ стола съ женскими работами, за которымъ торговала графиня, находился небольшой столикъ съ разными пирожками, тартинками и т. п. Эти припасы доставлялись изъ дома графини и разбирались публикой на расхвать; продавали ихъ бъднъйшія изъ приходящихъ девочекъ Титовской школы. Вся выручка раздавалась, II, 8. русскій архивъ 1881.

по окончаніи торга, семействамъ ихъ на розговънье къ празднику. Родственникамъ другихъ бъдныхъ дъвочекъ своей школы графиня, называвшая всёхъ ихъ «своими дътками», посылала деньги. Эти выдачи пособій передъ праздникомъ Пасхи составляли не менъе 200 р. ежегодно. Онъ проходили черезъ мои руки подъ строжайшимъ секретомъ. Къ несчастію, эта прекрасная жизнь продолжалась не долго: графина скончалась 16 Августа 1844 года, на 32-мъ году, послъ краткой бодъзни, въ имъніи отца своего, князя А. П. Оболенскаго, близъ Калуги. Тъло ея погребено въ Калужскомъ Лаврентіевомъ манастыръ. Мраморный ангель на ея могиль напоминаеть собою ангельскія свойства почившей. За годъ до кончины своей, проводя лътнее время въ деревнъ мужа своего въ Суздальскомъ увздъ, недалеко отъ Золотниковской пустыни, она имъла замъчательный сонъ: она видъла себя въ огромной полутемной церкви; передъ нею была очень большая икона Спасителя на убрусъ, и какой-то съдой монахъ говорилъ ей: «молись Ему и помни Его праздникъ.» Черезъ нъсколько дней прівхаль къ нимъ въ деревню игуменъ Золотниковской пустыни и убъдительно просилъ графа и графиню къ себъ на праздникъ. Графиня никогда не бывала въ этой пустынъ и уговорила мужа ъхать туда виъстъ съ нею. Но какъ была она поражена, когда взошла въ обширный, мало освъщенный притворъ храма. Передъ нею стояла та самая икона, которую она видъла во сиъ, и съдой монахъ, совершенно похожій на приснившагося ей прежде, повторилъ слова, слышанныя ею въ сновидъніи. Возвратись въ Москву она многимъ, въ томъ числъ и мнъ, разсказывала этоть замъчательный случай; по ни она сама, ни тъ, которымъ она передавала, не могли понять его значение. Только на другой годъ оно объяснилось намъ, когда графиня скончалась 16 Августа, въ праздникъ Нерукотвореннаго образа.

Арбатская школа болье всьхъ прочихъ отличалась искусствомь вышиванья и ежегоднымъ сборомъ заработанныхъ денегъ. Этими успъхами школа была обязана не столько большему числу пансіонерогъ, сколько своей попечительницъ. Т. А. Савина, рожденная Лунина, женщина уже пожилая и одинокая, имъла необыкновенную способность управлять учебными и благотворительными заведеніями. Она была вътоже время предсъдательницею совъта Елисаветинскаго Института (Дома Трудолюбія), а позднъе замънила собою О. Н. Талызину въ званіи предсъдательницы Благотворительнаго Общества. Съ многольтнею опытностію въ управленіи и твердымъ непреклоннымъ хорактеромъ, она умъла строго держать въ рукахъ всъхъ своихъ подчиненныхъ и заставлять ихъ неутомимо работать изъ-за однаго ласковаго слова. Она умъла выбирать людей и ръдко ошибалась въ выборъ: надзирательница

Арбатской школы П. С. Владимирова была самой лучшей и самой дъятельной изъ всъхъ нашихъ надзирательницъ; она прослужила въ школъ болъе 25 лътъ и выслужила пенсію. Помощница ея Анна Грязева, бъдная дъвочка, отысканная мною въ подвалъ и выросшая пенсіонеркою въ той-же школъ, мастерски вышивала и умъла передавать свое искусство воспитанницамъ.

Срътенская школа, хотя основанная гораздо позже, мало отставала отъ Арбатской въ качествъ работъ и въ суммъ заработанныхъ денегъ, благодаря заботливости своей попечительницы баронессы А. Ө. Корфъ, рожденной Ладыженской. Тогда еще не было у нея дътей, и она употребляла много времени и заботъ для усовершенствованія своей школы. Эта милая, добръйшая женщина памятна мнъ въ другомъ отношеніи: домъ ея былъ одинъ изъ самыхъ пріятныхъ въ Москвъ; по понедъльникамъ и четвергамъ собиралось тамъ лучшее общество и проводило время очень пріятно. Къ сожальнію, и баронеса Корфъ, также какъ графиня Зубова, прожила недолго; но объ онъ остались навсегда незабвенными для тъхъ, кто имъть счастье знать ихъ.

Болъе всъхъ прочихъ школъ интересовала меня Симоновская. Тамъ, пользуясь неистощимымъ усердіемъ и щедростью О. И. Симонова, можно было предпринимать многое, недоступное для другихъ школъ по недостатку денежныхъ средствъ; такъ наприм. тамъ шили женскія платья, ченцы и шлянки, что для воспитанниць, окончившихъ курсъ, было выгодные вышиванья. Кромы того попечительницей школы была женщина, хотя очень молодая, но разумная и вполнъ способная къ руководству общественнымъ воспитаніемъ: Варвара Сергъевна Ершова, рожденная княжна Вяземская. Она пользовалась наставленіями жившей съ нею матери ея княгини Е. Р. Вяземской, рожденной Татищевой, весьма умной, опытной (по долговременному управленію Домомъ Трудолюбія) и всёми почитаемой старушки. Надзирательницей Симоновской школы была очень бойкая и дъятельная дъвица А. П. Смирнова. Общество было обязано ей пріобрътеніемъ дома на Татарской улицъ. Воть какъ это случилось. Хозяйка этаго дома Жаркова была женщина больная параличемъ, одинокая, почти забытая родными. Смирнова, вмъсть съ старшими пенсіонерками, изъ состраданія, ухаживала за больной и убъдила ее отказать домъ, по духовному завъщанію, Симоновской школь. Брать завъщательницы, Соковнинъ, пользовавшійся расположеніемъ и довъріемъ князя С. М. Голицына, подалъ жалобу на незаконность завъщанія, будто бы поддъланнаго Смирновою. Возникло следствіе, при которомъ я быль депутатомъ со стороны Общества. Соковнинъ хлопоталь изо всёхъ силь, жаловался князю на меня, какъ на соучастника мнимаго подлога; князь передаваль его жалобы генераль-губернатору, который назначиль оть себя особаго чиновника для производства следствія. Несмотря на все это, несправедливость притязаній Соковнина была доказана, завещаніе утверждено, а князь Сергій Михайловичь, убъжденный доставленною оть меня запискою о дёль, удалиль оть себя Соковнина и сь того времени удостоиваль меня благосклоннымъ вниманіемъ.

Счастливая во всёхъ отношеніяхъ, Симоновская школа имёла лучшаго изъ всёхъ школьныхъ законоучителей—священника Скорбященской церкви, магистра VIII-го курса Московской академіи, П. С. Ляпидевскаго. Онъ умёлъ преподавать законъ Божій и священную исторію до такой степени примёняясь къ понятіямъ дётскаго возраста, что даже маленькія дёвочки свободно отвёчали на вопросы, поясняя заученный урокъ своими словами. Это удивляло всёхъ на годовыхъ экзаменахъ, введенныхъ во всёхъ школахъ по моему представленію.

Говоря объ этой школь, я вспоминаю одно милое дитя, занесенное судьбою въ Москву съ Кавказа. При взятіи одного аула, бывшій декабристъ М. М. Нарышкинъ спасъ одну маленькую дівочку, родители которой были убиты во время приступа; онъ прислаль ее въ Москву къ сестръ своей княгинъ Е. М. Голицыной, бывшей тогда предсъдательницей Общества. Помъщенная въ школу, пятилътняя Анша была сначала дика, какъ маленькій звірокъ, не давалась никому въ руки, пряталась и кусалась. Впрочемъ скоро, при заботахъ и ласкахъ надзирательницы, она присмиръда, въ нъсколько мъсяцевъ выучилась понимать порусски и охотно сидъла въ классъ, при урокахъ закона Божія. Особенно нравилось ей согласное пъне воспитанницами молитвъ предъ началомъ ученія, передъ объдомъ и послъ объда. Не прошло года, какъ малютка заговорила: «и я хочу Богу молиться, хочу молиться Христу и Богородицъ, хочу въ церковь ходить». Графиня А. С. Панина, принимавшая особенное участіе въ дівочкі, по письмамь брата своего В. С. Толстаго, служившаго тогда на Кавказъ, вызвалась быть воспріемницей и дать Аншъ свое имя при крещеніи, а я предложиль себя въ воспріемники. Но дівочкі не понравилось имя Александры; она твердила: «Не хочу быть Сашей, хочу быть Надей. Меня ночью кличуть: Надя, Надя пора тебь креститься. По желанію дівочки, ей дали при крещеніи выбранное ею имя. Но бъдная Надя не вынесла нашего суроваго климата; въ началъ весны она заболъла кашлемъ и кровохарканьемъ, перевезена въ дътскую больницу и тамъ скоро умерла отъ чахотки. Я нъсколько разъ навъщалъ мою милую крестницу въ больницъ; не задолго до смерти она разсказывала мнъ, что слышить во сив прекрасное пвніе. «Поють лучше нашихь дввочекь», прибавила она, «а они (неизвъстно кто) говорятъ мнъ: Надя, Надя, пора тебъ къ намъ».

Въ семействъ почтенной нашей предсъдательницы О. Н. Талызиной я быль принять какъ самый близкій человъкъ. Здѣсь я быль представленъ матери ея графинъ Наталіи Александровнъ Зубовой, дочери генералиссимуса князя Италійскаго, графа Суворова-Рымникскаго. Она родилась 1-го Августа 1775 года. Чуждый покоя и въ войнъ, и въ миръ, проводя жизнь въ безпрерывной, изумительной дъятельности, вдали отъ мирной семейной жизни, герой не могъ самъ заняться воспитаніемъ дочери. По просьбъ его она была принята въ Смольный монастырь и тамъ воспитывалась подъ надзоромъ самой Государыни Екатерины II, желавшей доказать свое благоволеніе «къ своему генералу» (какъ называла она Суворова) особенною заботливостью о воспитаніи его дочери.

Между тъмъ герой Съвера и на поляхъ брани не забывалъ своей Наташи, своей «Суворочки», какъ называлъ онъ любимую дочь.

Посль Кинбурнской битвы въ Октябрь 1787 года, онъ писалъ къ ней: «У насъ была драка посильные той, когда вы другъ друга за уши дерете. И какъ мы танцовали: въ боку картеча, на рукъ отъ пули дырочка, да подо мною лошадкъ мордочку оторвало. Письмомъ ты меня такъ утъшила, что я плакалъ. Кто тебя такому красному слову учитъ? Боюсь, меня перещеголяешь! — Посмотръль бы я на тебя въ бъломъ илатьицъ! При свидани не забудь разсказать мнъ исторію о великихъ мужахъ древности. Голубушка Суворочка, цълую тебя! Радъ говорить съ тобою о герояхъ; научи имъ послъдовать» 1).

Прошло еще два года; съ береговъ Рымника, этой знаменитой ръки, которой имя навсегда слилось съ именемъ Суворова, герой, украшенный первой степенью Св. Георгія, возведенный въ графское досточиство объихъ имперій (Русской и Римской) спъшилъ подълиться радостью съ своей Суворочкой: «Сотезве des deux empires (графиня объихъ имперій), писалъ онъ ей, à cela (къ этому) надобно тебъ всегда только благочестіе, благонравіе, добродътель. Скажи Софьъ Ивановнъ и сестрицъ: у меня горячка въ мозгу, да кто же выдержитъ? Слышала, сестрица, душа моя, еще de та тадпапіте Мère (отъ моей великодушной Матери) рескриптъ на полулистъ, будто Александру Македонскому, знаки Св. Андрея тысячь въ пятьдесятъ, да выше всего первый классъ Св. Георгія! Вотъ каковъ твой папинька за доброе сердце; чуть право отъ радости не умеръ! Божіе благословеніе съ то-

<sup>1)</sup> Это письмо, списанное мною съ подлинника, хранившагося у покойной графини, кажется, еще нигдъ не было напечатано, кромъ моей брошюры: "Воспоминаніе о гр. Н. А. Зубовой. 1844 г."

бой <sup>2</sup>)». Въ 1792 г. графиня Наталья Александровна вышла изъ Смольнаго монастыря и пожалована фрейлиной Государыни. Великая Екатерина, всегда умѣвшая достойно награждать заслуги, приблизила къ своей особъ дочь побъдоноснаго полководца. Суворовъ, возвратясь въ Петербургъ сокрушителемъ Праги и завоевателемъ Польши, нашелъ юную дочь свою въ чертогахъ Императрицы, помѣщенную близъ самой ея спальни. Въ 1796 году онъ отпраздновалъ въ Петербургъ свадьбу своей дочери съ графомъ Н. А. Зубовымъ.

Когда герой Рымникскій, возвращенный изъ деревенскаго уединенія для командованія Русскими и Австрійскими войсками противъ Французовъ, пользовался особою милостью императора Павла, произошель следующій случай, слышанный мною оть самой графини. Однажды Государь послаль Ростопчина къ придворному ювелиру съ приказаніемъ доставить перстень съ большимъ брилліантомъ для подарка графу Суворову. Когда брилліанщикъ отозвался, что не имъеть въ готовности такого камня, а выпишеть его изъ Голландіи, императоръ прогнъвался и объявилъ, что сошлетъ мастера туда, гдъ никто его не найдеть. Къ удивленію, перстень съ огромнымъ солитеромъ быль представленъ на другой-же день. Получивъ этотъ подарокъ отъ Павла 1-го, Суворовъ отвезъ его къ дочери, которая въ то время объдала и кинуль его ей въ тарелку съ супомъ. Спустя нъсколько дней, напуганный брилліянщикъ неожиданно явился къ графинъ. «Бога ради не погубите меня», сказаль онь ей: «камень у вась поддёльный; я получиль за него деньги изъ кабинета, и выписаль настоящій солитеръ изъ Голландіи. Вы получите его мъсяца черезъ два, а до тъхъ поръ умоляю васъ сохранить тайну. Если Государь узнаеть, я погибшій челов'явъъ. Дъйствительно графиня получила въ назначенный срокъ настоящій бридліанть превосходной воды, величиною въ 20-ти копъечную монету. Я видъть этотъ камень; его цънили въ 12,000 р. с. Графиня недолго наслаждалась счастьемь брачной жизни: въ 1805 г. скончался мужъ ея, оберъ-шталмейстеръ гр. Н. А. Зубовъ, оставивъ ее вдовою съ шестью малольтными дътьми-тремя сыновьями и тремя дочерьми.

Съ того времени жизнь графини Натальи Александровны была исключительно посвящена обязанностямъ матери. Почти сорокъ лътъ провела она въ тихомъ семейномъ кругу, утъщаясь любовію и заботливостію дътей и внучать. Добрая христіанка, ръдкая мать семейства, всегда сострадательная къ бъднымъ и нуждающимся, ласковая, внима-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подлинникъ этого письма находился у А. С. Талызина, получившаго оный на память отъ графини, своей тещи.

гельная и радушная ко всёмь, кто только имёль счастье знать ее, она была чужда всякаго тщеславія, суетности, мелкаго честолюбія. Уважаемая тремя монархами Россіи, дочь Суворова никогда ничего не искала ни для себя, ни для своего семейства. Московское высшее общество глубоко чтило графиню. Каждое воскресенье собирались у нея родные и ближніе знакомые, въ числё которыхъ постоянно бываль и я, пользуясь благосклоннымъ ея вниманіемъ. Всѣ знавшіе и умѣвшіе ивнить достоинства графини Н. А. надвялись, что мирная, благословенная старость ея будетъ продолжительна; самая кръпость силъ и свъжесть здоровья въ преклонныхъ лътахъ-послъдствія правильной и добродътельной жизни-ручались, повидимому, за долговъчность. Но судьбы Вышняго неисповъдимы: внезапная въсть о ранней, неожиданной кончинъ нъжно любимой ею невъстки графини Е. А. Зубовой (о которой сказано выше), сильно и глубоко огорчила ее. Съ того времени здоровье графини стало видимо ослабъвать, появились признаки бользии, которая съ начала не казалась опасною, но постепенно усиливаясь, произвела совершенное изнурение и приблизила ее къ дверямъ гроба.

Графиня Н. А. скончалась 30 Марта 1844 года въ четвертокъ Св. Пасхи, на 69 году отъ рожденія. Кончина была достойна жизни ея, тиха и безмятежна, какъ кончина праведницы. Кроткая душа ея прошла мрачныя врата смерти, среди свътлыхъ дней Воскресенія. Тъло графини Н. А. погребено въ Сергіевской пустыни, близъ Стръльны, въ семейной усыпальницъ графовъ Зубовыхъ.

Воспоминанія увлекли меня слишкомъ долеко; я долженъ теперь возвратиться къ лъту 1841 г. или лучше сказать ко времени выздоровденія моего послъ тяжкой бользни.

Отдыхая въ Сокольникахъ за составленіемъ «Житія и чудесъ св. Николая», я случайно услышалъ отъ кого-то изъ друзей и собратій моего вотчима о необыкновенныхъ изображеніяхъ и надписяхъ въ церкви Архангела Гавріила, близъ Чистыхъ прудовъ. Во мив возбудилось любопытство осмотръть эту церковь, извъстную болье подъ названіемъ Меншиковой башни. Она построена первоначально свътлъйшимъ княземъ А. Д. Меншиковымъ, повреждена громовымъ ударомъ и болье шестидесяти лътъ оставалась въ запуствніи. Въ 1787 году нашлись ревнители, которые отстроили эту церковь и украсили ее не по обычаю православныхъ храмовъ, а съ мистическими эмблемами и изреченіями. По всей въроятности эти строители были масоны: они всегда любили подобныя изображенія съ Латинскими надписями. Такъ Н. И. Новиковъ, одинъ изъ главныхъ предводителей Русскаго масонства въ концъ прошедшаго стольтія, украсилъ приходскую церковь въ родовомъ своемъ имъніи Бронницкаго уъзда, въ сель Тихвинскомъ-Авдотинъ, сивмоли-

ческою живописью на ствнахъ по собственному его изобрътеню. Теперь эта живопись уже не существуеть, и неизвъстно, на какомъ языкъ были надписи подъ изображеніями.

Спаружи церкви со вевхъ сторонъ сдъланы лъпныя изображенія, съ надписями на церковно-славянскомъ языкъ. Такъ съ западной стороны подъ лъпнымъ образомъ Благовъщенія подписано»: «Домъ Мой домъ молитвы»; надъ дверью, ведущею на паперть: «Азъ есмь путь»; на паперти надъ дверью въ притворъ: «Путь заповъдей Твоихъ текохъ». Съ южной стороны, подъ изображеніемъ Рождества Христова: «воскликните Богу Спасителю нашему», съ восточной (алтарной) стороны, подъ изображеніемъ Воскресенія Христова: «Се жертва тайпая совершена дориносится», и еще подъ изображеніемъ потира»: «Сія чаша новый завътъ», а подъ дискосомъ со звъздою: «И пришедъ звъзда ста верху, идъже бъ Отроча». Съ съверной стороны подъ образомъ Богоявленія Господня: «Буди имя Господне благословенно отнынъ и до въка».

Извнутри церковь была украшена мистическими живописными изображеніями съ надписями на Латинскомъ языкѣ; ихъ было очень много, но я записываю теперь только тѣ, которыя сохранились въ моей памяти. Подъ куполомъ было всевидящее око съ надписью: «illuxisti obscurum» (просвѣтилъ еси тьму); на стѣнахъ надписи: при кругломъ кольцѣ: «sine fine» (безъ конца); при столпѣ съ крестомъ и якоремъ— «spe et fortitudine» (надеждою и мужествомъ); при крестѣ, окруженномъ терновымъ вѣнцемъ: «salus nostra» (наше спасеніе); при жертвенникѣ съ курящимся виміамомъ: «poenitentia» (покаяніе); при агнцѣ, держащемъ хоругвь: «delet рессата» (изглаждаетъ грѣхи); при пламенѣющемъ крылатомъ сердцѣ: «ascendit» (возносится).

Изображенія внутри алтаря: орель летящій къ солнцу; при немъ надпись: «virtute patrum» (доблестію предковъ); корона на столпъ «existimatione піха» (утверждена на уваженіи); лилія съ надписью: «candor non laeditur auro» (золото не портить бълизны); подъ изображеніемъ солнца, освъщающаго долины и холмы подписано: «Non sibi, sed mundo» (не для себя, а для міра).

Митрополить Филареть въ 1852 году, черезъ благочиннаго протојерея Другова, истребовалъ подробное описаніе этихъ изображеній и надписей и даль слъдующую резолюцію: «Неприлично для православной Русской церкви, что надписи на Латинскомъ, на языкъ западной церкви. Западная хитрость и черезъ художниковъ старается распространять свои обычаи. Лилія съ надписью «candor non laeditur auro» не представляеть инчего церковнаго. Корона съ надписью «existimatione піха» представляеть мысль пехристіанскую и немонархическую: царскій вънецъ не на мнъніи человъческомъ утверждается, но на установ-

леніи Божіємъ. Агнецъ съ хоругвію—изображеніе, запрещенное соборнымъ правиломъ. Посему предписать, чтобы эмблемы, чуждыя церкви и Латинскія надписи были уничтожены и замѣнены изображеніями и надписями принятыми церковью». Вскорѣ послѣ того изображенія и надписи изчезли безслъдно.

Въ концъ 1841 года открылась для меня еще новая служба. Непремънный секретарь Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, директоръ соединеннаго съ нимъ Общества Овцеводства, Степанъ Алексъевичь Масловъ предложилъ мнъ должность секретаря при послъднемъ изъ этихъ Обществъ. Онъ хорошо зналъ меня какъ по Г. И. Фишеру, при которомъ онъ долго служилъ, такъ и по связи своей съ Московскими масонами. Имъя много свободнаго времени, я охотно согласился на его предложение. Служба моя при Обществъ началась съ 1 Января 1842 года; она состояла въ заготовкъ или переводъ съ Нъмецкаго и Французскаго статей по части овцеводства, которыя печатались ежемъсячно, въ видъ особаго прибавленія къ Журналу Сельскаго Хозяйства. Кромъ того я долженъ былъ вести переписку (впрочемъ весьма необширную) съ членами Общества Русскими и иностранными. Отдъльныя засъданія Общества Овцеводства были очень ръдки; по большей части они соединялись съ засъданіями Общества Сельскаго Хозяйства, которое вскоръ избрало меня въ свои дъйствительные члены.

С. А. Масловъ, сынъ причетника, поступилъ изъ Славяно-греко-латинской академіи студентомъ въ Московскій университетъ въ 1809 году. Тамъ получилъ онъ степень магистра, а въ 1820 году—степень доктора правъ по защищеніи диссертаціи: «о системахъ политической экономіи», составлявшей любимую его науку. Въ томъ-же году онъ приглашенъ былъ занять мѣсто секретаря совѣта въ Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства, а вскорѣ потомъ сдѣлался непремѣннымъ секретаремъ этого Общества. По его программѣ и подъ его редакціею съ 1821 г. до 1860 печаталось періодическое изданіе Общества сначала подъ названіемъ Земледѣльческаго Журнала, а позднѣе Журнала Сельскаго Хозяйства.

Незнакомый съ практическимъ сельскимъ хозяйствомъ, онъ приготовленъ былъ наукою политической экономіи смотрѣть на важность развитія народныхъ силъ и источниковъ народнаго богатства, представлявшихся въ Россіи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Это руководило его въ совѣщаніяхъ Общества Сельскаго Хозяйства, равно какъ въ изданіи журнала и въ составленіи при Обществѣ особаго отдѣленія подъ названіемъ Общества Овцеводства и комитетовъ: гг. сахароваровъ и картофельно-паточной промышленности, шелководства, льняной промышленности и всенароднаго распространенія грамотности,

въ коихъ онъ быль директоромъ и главнымъ дъятелемъ. По его мысли, П. И. Прокоповичъ завелъ въ Батуринъ школу пчеловодства, а А. Ө. Ребровъ дъятельно занялся шелководствомъ на Кавказъ.

Для ознакомленія себя съ практическимъ, раціональнымъ земледъліємъ и сельскимъ хозяйствомъ, Степанъ Алексъевичъ перевель и издаль въ 1822 году книгу Людвига Фишера. «О плодоперемвиномъ хозяйствъ», потомъ перевелъ классическое сочиненіе знаменитаго Тэера: «О раціональномъ сельскомъ хозяйствъ». По овцеводству онъ перевель сочиненія Жотама и Перольта о шерсти и овцахъ и Коппе, сотрудника Тэера: «О разведеніи и содержаніи мериносовъ».

Обративъ вниманіе на зимнюю народную одежду, онъ, въ теченіи болье 20 льтъ, настойчиво содъйствовалъ распространенію дубленія овчинъ для зимней одежды несравненно болье прочной и красивой, не-

жели обыкновенные недубленные полушубки и тулупы.

Нравственный характеръ С. А. Маслова выше всякаго описанія. Съ неутомимымъ трудолюбіемъ онъ соединялъ горячую любовь ко всему доброму и полезному. Безкорыстный въ высшей степени, онъ во всю жизнь свою но воспользовался чужою копъйкою, хота родился бъднякомъ и до самой смерти жиль только жалованьемъ и пенсіею, да и изъ этихъ доходовъ жертвовалъ для общей пользы охотнъе, нежели многіе богатые люди. Зная нужду по опыту, онъ помогаль всякому, кто-бы къ нему ни обращался и давалъ нуждающимся все, что могъ. Съ живымъ участіемь онъ готовъ быль просить и настойчиво ходатайствовать о всъхъ страждущихъ и угнетенныхъ; безъ всякаго лицепріятія. Но при этихъ высокихъ качествахъ, Масловъ имълъ свои недостатки: чуждый хитрости и дукавства, онъ не подозръваль этихъ свойствъ и въ другихъ людяхъ, а потому неръдко бывалъ обманутъ ловкими интриганами. Главнымъ недостаткомъ Маслова была вспыльчивость: онъ не выносиль противоръчій и въ спорахъ разгорячался иногда такъ, что не могъ удерживать своей раздражительности. Твердый, непреклонный тонъ, не полированный въ свое время свътскимъ воспитаніемъ, возстановлялъ противъ него нъкоторыхъ изъ членовъ Общества, которые увъряли, что онъ хочеть править Обществомъ самовластно, не обращая никакого вниманія на мнънія другихъ. Но объ этомъ будетъ ръчь ниже.

Въ 1844 году основатель и первый президенть общества князь Д. В. Голицынъ умеръ въ Парижъ. На мъсто его былъ избранъ графъ П. А. Толстой, но и онъ черезъ нъсколько мъсяцевъ скончался. Преемникъ его, князь С. И. Гагаринъ былъ человъкъ много свъдущій, благонамъренный, но не довольно твердый характеромъ.

Изъ трехъ бывшихъ при мнъ президентовъ Общества Сельскаго Хозяйства, первый князь Д. В. Голицынъ мало зналъ меня до дъла съ

Соковнинымъ, по которому онъ слышалъ на меня напрасныя жалобы. Но по окончани этого дъла, увърившись въ моей правотъ, онъ былъ постоянно ко мнъ ласковъ и внимателенъ. Помню, какъ однажды въ засъданіи Общества онъ понюхаль изъ моей табакерки Русскаго табаку и сказалъ: «С'est du gazon en poudre» (это дерновая земля въ порошкъ). Вся Москва очень любила этого генералъ-губернатора и долго жалъла о его кончинъ. Тъло его привезено изъ за-границы и торжественно погребено въ Голицынской церкви Донскаго монастыря.

Графъ П. А. Толстой, старикъ заслуженный, уважаемый Государемъ, прямодушный и правдолюбивый, быль недоступень ни проискамъ, ви лести. Даже князь Петръ Долгорукій, обругавшій въ дрянной своей книжонкъ всъхъ современныхъ ему значительныхъ людей въ Россіи, не могъ изобръсти никакой клеветы на графа П. А. и сравниваль его съ Баярдомъ, рыцаремъ безъ страха и упрека. Любя С. А. Маслова, графъ П. А. по њемъ полюбилъ п меня. Я часто бывалъ у него, и въ старинномъ домъ его въ Леонтьевскомъ переулкъ, и въ подмосковномъ сель Ускомъ, по временамъ читалъ ему книги и журналы. Онъ считаль меня родственникомъ и говориль миж: «въдь ты миж внукъ; двдушка твой быль мнъ внучатный брать». Когда я быль представлень къ званію камерь-юнкера, статсь-секретарь Н. М. Лонгиновь, въ письмъ къ О. Н. Талызиной, изъявиль желаніе, чтобы это ходатайство было подкръплено благопріятнымъ отзывомъ исправлявшаго должность гегенераль-губернатора князя А. Г. Щербатова. Услышавъ объ этомъ отъ меня, графъ П. А. сказалъ: «Какіе пустяки! Зачъмъ Щербатова тревожить? Воть я объ тебъ напишу, такъ меня послушають». И дъйствительно министръ двора, фельдмаршалъ князь П. М. Волконскій, въ самый день моего пожалованія (10 Января 1844 г.) увъдомиль графа, что я пожалованъ на основаніи письма его, доложеннаго Государю. Графъ II. А. скончался внезапно, отъ апоплексическаго удара, 30 Октября того-же года. Могила его въ Донскомъ монастыръ.

Имъя довольно свободнаго времени (несмотря на служебныя занятія въ двухъ въдомствахъ, на вечера, балы и другія свътскія увеселенія) и пользуясь имъ, я составилъ, при сотрудничествъ друга моего Данкова, «Сказаніе о чудотворной Иверской иконъ Божіей Матери». Эта небольшая книжка была на разсмотръніи у митрополита Филарета, который измънилъ въ ней нъсколько выраженій и совершенно исключилъ свъдънія о другой Иверской иконъ, находящейся въ Новодъвичьемъ монастыръ и принадлежавшей первоначально царевнъ Софьъ. Прибыль отъ перваго изданія книжки была порядочная; потомъ я передаль ее въ пользу Иверской часовни. Она имъла еще нъсколько изданій.

Этотъ трудъ, послъдній въ сообществъ съ Данковымъ, быль напечатанъ передъ самымъ отъъздомъ послъдняго изъ Москвы. Онъ кончиль курсъ лекаремъ и получилъ мъсто въ Астрахани при Калмыцкомъ управленіи. Недолго прожилъ тамъ мой добръйшій другъ Иванъ Ивановичъ Данковъ; въ слъдующемъ году онъ сильно простудился на Волгъ, получилъ воспаленіе въ легкихъ и умеръ отъ чахотки.

Въ началъ 1845 года въ Обществъ С. Х. возникли несогласія, шумныя пренія и раздоры. Соединилась цълая партія членовъ (не стану называть ихъ по именамъ) съ цълью удалить Маслова отъ должности пепременнаго секретаря. При единствъ цъли, побужденія были разныя: одни желали властвовать и распоряжаться по своему усмотренію; другіе желали себъ прибыли, которую трудно было нажить при Масловъ; наконецъ, третьи дъйствовали по личному къ нему нерасположенію. Вожакомъ всей интриги былъ нъкто Х-въ, который, при посредствъ Маслова, назадолго передъ тъмъ поступиль въ дъйствительные члены Общества Овцеводства и по его рекомендаціи быль выбрань въ предсъдатели этого Общества и получиль въ свое завъдывание Учебный Хуторъ. Къ сожальнію, С. А. самъ подаль поводъ къ непріятной для него исторіи, и воть какимь образомь. За нісколько літь передь тімь, двое молодыхъ лекарей были отправлены, на счеть Общества, въ Германію, для обученія сельскому хозяйству въ Гогенгеймъ, причемъ въ протоколъ было сказано, по неосмотрительности Маслова, что они должны получить, по возвращени изъ-за границы, мъста директоровъ Земледъльческой Школы и Учебнаго Хутора. Въ это время они возвратились; одинъ изъ нихъ П. М. Преображенскій тотчась же заняль мъсто на хуторъ, но другой Я. Н. Калиновскій не могъ получить объщанной должности, потому что директорское мъсто въ школъ было занято родственникомъ князя А. Г. Щербатова, который сильно ему покровительствоваль и потому присталь къ партіи, враждебной Маслову. Тогда члены этой партіи стали громко и настойчиво требовать, чтобы при невозможности исполнить протоколь и при несогласіи Калиновскаго принять на себя учительскую должность вмъсто директорской, непремънный секретарь самъ уступиль ему свое мъсто. Благонамъренные члены, умъвшіе цънить заслуги Маслова, кръпко стояли за него, и по счастію они составляли большинство голосовъ. Предсъдатель князь С. И. Гагаринъ, осаждаемый то съ той, то съ другой стороны, видимо колебался и не могь, по недостатку твердости, водворить спокойствіе въ засъданіяхъ Общества. Но къ веснъ мало по малу успокоилась тревога, темъ более что 20-го Мая предстояль 25-летній юбилей Общества; Масловъ занялся составлениемъ целой книги къ этому дню и не являлся въ засъданіяхъ. На хуторъ, несмотря на сопротивленіе X—ва, возникла хотя небольшая, но очень прилично расположенная выставка, которую устроили нъсколько членовъ Общества: земледъльческими орудіями и машинами, привезенными отъ Бутеноповъ и Вильсона, завъдываль П. В. Зиновьевъ; предметами земледълія, образцами зерновыхъ хльбовъ, кормовыхъ травъ и проч.—князь В. П. Волконскій; предметы огородничества, садоводства, шелководства, коллекція мериносовыхъ рунъ и проч. находились въ моемъ завъдываніи. Описаніе этой выставки, приготовленной за три дня, было также составлено мною.

Юбилей общества быль торжествомь для Маслова и посрамленіемъ враговъ его. Впрочемъ, большая часть изъ нихъ не показались ни въ засъдани, ни на объдъ, ни на выставкъ. Присланный отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ директоръ департамента А. И. Левшинъ вручилъ С. А. Маслову, отъ лица Государя, украшенную бриліантами табакерку съ вензелемъ его величества. Знаменитый мореплаватель, адмираль П. И. Рикордь, привътствоваль его прекрасною ръчью отъ имени Вольнаго Экономическаго Общества. Директоръ и инспекторъ Землельльческой Школы получили ордена, помощники С. А, въ томъ числъ и я-подарки изъ кабинета. На объдъ юбилейномъ и на другой день на завтракъ, предложенномъ на хуторъ послъ выставки, пили за здоровье Маслова съ восторгомъ и шумными рукоплесканіями. Одинъ изъ пріятелей Х-ва вздумаль, на хуторъ, предложить тость за его здоровье: никто не отозвался, и никто не сталь нить. Такъ кончилось 25-льтіе Общества, и съ того времени возвратились прежнее спокойствіе и полезная д'ятельность въ его собраніяхъ.

Въ последующее затемъ летнее время я воспользовался отдыхомъ и провель нъсколько дней въ Каменкахъ и въ Сергіевскомъ посадъ. Туть я впервыя увидъль Геосиманскій скить на той Корбухъ, гдъ часто гуляль и купался въ былое время. Исторія этой пустыни очень замъчательна. У намъстника лавры Антонія родилась мысль устроить скить на Корбухв, и онъ написаль о томъ митрополиту. «Мысль о скить», отвъчаль Филареть оть 18 Сентября 1841 года, «очень вождельния, но требуеть не малаго размышленія. Корбуха не довольно безмодвиа, хотя бы и ограждена была. Виоанія была бы безмодвнъе, если-бы не семинарія. Если шумъ тростника, какъ замътилъ нъвто изъ отцевъ, не благопріятствуеть безмолвію, не больше ли многое, слышанное на Корбухъ и изъ посада, и отъ близъ лежащей дороги, особенно когда ъдутъ по ней послъ торга и винопитія? Желаю говорить о семъ болъе лично». Два года спустя, священникъ села Подсосенья (принадлежавшаго нъкогда Лавръ, въ 3 верстахъ отъ Виоаніи) просиль дозволенія разобрать деревянную Успенскую церковь въ этомъ сель, и матеріаль употребить на отопку печей въ новой каменной церкви. О. Антоній, по осмотръ церкви, донесъ митрополиту, что церковь начинаеть приходить въ ветхость, но легко можетъ быть исправлена и простоять долго; желательно было бы сохранить ее, какъ примъчательную по кораблевидному фасаду и потому, что она выстроена преп. Діонисіемъ, архимандритомъ Лавры. Митрополитъ согласился съ мыслію нам'єстника; церковь была перевезена на Корбуху и поставлена въ глубинъ рощи, далеко отъ шума большой дороги. Къ церкви пристроенъ быль домъ для лътняго пребыванія митрополита; тогда же собралось небольшое число подвижниковъ и постниковъ, несмотря на строгій уставъ новаго скита. Такимъ образомъ основаніе этого убъжища для любителей безмолвія было дёломъ о. Антонія. Филареть писаль къ нему въ 1847 году: «Геосиманскаго скита не было бы, если бы на вашемъ мъстъ былъ другой, даже изъ пользующихся моею довъренностью; потому что, не довъряя себъ, не имъль бы я довольно довъренности къ тому, что дъло сдълается порядочно, не будеть затрудненія въ способахъ, и можно надъяться нъкотораго духовнаго плода. Только полная довъренность къ вашему духовному разсужденію и къ чистотъ намъренія расположили меня ръшиться на дъло, не принимая въ разсчетъ возможныхъ непріятностей за несоблюденіе формы предъ начальствомъ».

Послъ того я много разъ бывалъ въ скитъ. Тамъ устроилось еще нъсколько церквей; въ числъ ихъ особенно заслуживаетъ вниманія небольшой храмъ въ честь Воскресенія Христова, въ которомъ, вмісто колониъ въ иконостасъ и вокругъ престола, поставлены зеленъющія пальмовыя деревья, такъ искусно сдъланныя, что съ перваго взгляда можно почесть ихъ за натуральныя. Близъ этой церкви, у подножія большаго креста, покоятся схимники Матеій и Харитонъ. Я упомянуль о нихь въ первой главъ этихъ воспоминаній, но не разсказаль причины общаго уваженія къ ихъ памяти. Теперь передаю следующій разсказъ: «Изъ города Александрова (Владимирской губерніи, въ 45 верстахъ отъ Лавры) пришель въ скить мъщанинъ и просидъ, чтобы отслужили панихиду по двумъ схимникамъ Харитонъ и Матеіи, погребеннымъ въ скитъ. На вопросъ, какъ онъ ихъ зналъ, онъ отвъчалъ: я не зналъ ихъ, но воть какое благодъяние они оказали въ моемъ семействъ. Съ годъ, какъ пожелала дочь моя въ монастырь въ Суздаль. Нъсколько разъ просили мать-игуменью принять, но та не принимала ее безъ взноса. Дочь двъ недъли назадъ опять пошла и, кланяясь въ ноги, просида мать игуменью, а она рёшительно отказала. Дочь въ горё пошла къ одной монахинъ въ келью; много плакавши уснула и видитъ во снъ, что два схимника молятся о ней передъ образомъ Богоматери, именно просять, чтобы Матерь Божія повельла игумень принять эту дівницу въ монастырь. Чрезъ икону Матерь Божія говорить, что исполняеть прошеніе ихъ, и уже повельла принять эту дівницу. Икона скрылась, а схимники обращаются къ дівниць и говорять: завтра послів утрени, поди къ игумень, и будешь принята. Дівница во снів бросается къ ногамъ старцевъ и говорить: батюшки, да какъ же мить васъ назвать, и откуда вы? Старцы отвічають: мы изъ скита Геосиманіи, схимники Харитонъ и Матоій. Дівница просыпается и співшить на благовість къ утрени; послів утрени падаеть опять къ ногамъ игуменьи; та поднимаеть ее, говоря: приходи, приходи, приму, и ничего не надо; видишь, за тебя возстають схимники Геосиманскаго скита. Такъ дівница осталась въ монастырів, а отцу поручила совершить панихиду, въ видів благодарности, по Харитонів и Матоій» 1).

Льто, такъ блистательно начатое для меня побъдою С. А. Маслова надъ всеми его недоброжелателями, окончилось свадьбою моей милой кузины Вариньки Сумароковой. Княгиня Н. А. Черкаская сосватала ее за своего дальняго родственника князя Е. А. Черкаскаго. Между женихомъ и невъстою едва-ли была горячая любовь. Кажется, я не ошибусь, если скажу, что одинъ искалъ состоянія, а другая приличнаго положенія въ свъть. Мать моя, любившая Вариньку, какъ родную дочь, благословила ее въ Москвъ, а я ъздилъ на свадъбу въ Костромскую губернію. В'вичаніе происходило въ старинной церкви села Краснаго, 26 Сентября 1845 г., а свадебный пиръ въ Луневъ, въ домъ покойнаго дедушки А. А. Сумарокова. Со стороны невесты были: тетушки В. А. Коптева съ мужемъ и дочерью (при которой была очень хорошенькая компаньёнка В. А. \*\*\*), брать Николай Сумароковь, Н. М. Шигарина и я. Младшій изъ Сумароковыхъ, Сережа служилъ тогда юнкеромъ на Кавказъ. Съ женихомъ прівхали изъ Москвы мать его, сестра С. А. Рябинина и два брата; младшій изъ нихъ князь В. А. Черкаскій, тогда еще очень молодой человъкъ, поздиве пріобръль повсемъстную и вполнъ заслуженную извъстность своими трудами по крестьянскому дёлу, по устройству Польши послё возмущенія 1863 г. и по управленію Болгаріей во время послідней войны.

Во время этой поъздки, въ сухую и теплую осень, я останавливался въ Переславлъ-Залъскомъ и Ростовъ. При составлени книжки объ Иверской иконъ Б. М., развилась во мнъ охота къ занятіямъ археологическимъ, а потому мнъ хотълось осмотръть и изучить древности этихъ двухъ старинныхъ городовъ.

<sup>1)</sup> Монастырскія письма. Изд. 2-е, стр. 39-41.

Слъдующій за тъмъ 1846-й годъ памятенъ мнъ по освобожденію оть несносныхъ скитаній съ міста на місто. Послі того, какъ вотчимъ мой въ 1834 г. продаль свой домъ за Екатерининской больницей, мы почти ежегодно перевзжали съ мъста на мъсто: съ Малой Дмитровки въ домъ Остермана (гдъ теперь Духовная Семинарія), оттуда въ Сущевскую часть, изъ Сущева на Пръсню, съ Пръсни въ Добрую Слободку близъ Покровки, съ Покровки въ Подновинское, и наконецъ оттуда въ Старую Басманную. Ни одинъ изъ всъхъ исчисленныхъ мною домовъ не оказался удобнымъ для моей матери, по болъзненному ея состоянію, а между тімь эти перівезды были истиннымь мученіемъ для насъ и для нашей прислуги. Сколько вещей терялось и ломалось, сколько времени было потрачено на уборку въ каждой новой квартиръ! Вотчиму моему не хотълось тратить своихъ денегъ на покупку дома, а у матери и у меня вовсе ихъ не было. Наконенъ. потерявъ терпъніе, я ръшился перезаложить свое Орловское имъніе и купиль съ аукціона за 6000 руб. сер. очень прочный и пом'єстительный домъ на Средней Прысны. Не близко было отъ центра города, но за-то спокойно и тепло, а, главное, мы избъжали всъхъ непріятностей отъ перейздовъ. При доми быль большой садъ, мать мая перестала съ того времени перебираться на лъто въ Сокольники, а мужъ ея продалъ выгодно свою дачу.

Эти два года оставили мий пріятное по себь воспоминаніе. За-то 1847 годь быль для меня очень прискорбнымь. Літомъ привезли въ Москву Вариньку Черкасскую. Съ нею были мужь ея и кузина Е. С. Завязкина съ своей хорошенькой компаньёнкой. При первомъ взглядь на мою дорогую двоюродную сестру, я убъдился, что она страдаетъ чахоткою въ послъднемъ періодъ. Она была беременна во второй разъ и скоро родила сына, названнаго Петромъ, въ честь отца ея; первый сынъ носилъ имя Ипполита, данное ему въ память дяди, убитаго на Кавказъ. Послъ разръшенія отъ бремени, она не приходила уже въ память и черезъ нъсколько часовъ скончалась. Такъ рано увяло это милое, прелестное созданіе! Тъло ея погребено въ Даниловомъ монастыръ, между могилами Черкасскихъ, родныхъ мужа ея.

Осенью того-же года открылась въ Москвъ эпидемическая холера. Она не внушала уже такого всеобщаго страха, какъ первая холера 1830 года, но смертность была довольно сильна. Вотчимъ мой боялся бользни столько-же, какъ и при первомъ появленіи ея въ Москвъ, постоянно тосковалъ и однажды, посътивъ духовника своего (того же о С.), исповъдался и причастился у него въ церкви. Онъ страдалъ постоянно разстройствомъ желудка, и это еще болье пугало его; 4-го Ноября поутру, открылись у него легкіе холерные признаки, а послъ

объда сильнъйшія судороги. При всъхъ стараніяхъ друга своего, доктора Веселовскаго, больной не могъ вынести этихъ судорогъ и черезъ два часа умеръ. У меня также открылись признаки холеры, но довольно слабые, такъ что я скоро выздоровълъ. Меня сильно безпокоила мысль: что будетъ съ моей бъдной матерью, которая была такъ сильно привязана къ своему мужу? Но къ счастью, она благополучно перенесла свое горе, хотя много плакала и долго тосковала. Здоровье ея не пострадало нисколько, а съ наступленіемъ слъдующаго лъта, она чувствовала себя лучше, нежели прежде.

Что касается меня, то смерть вотчима искренно огорчила меня. Кромъ того, что послъднее время мы жили съ нимъ очень согласно и дружно, мнъ предстояла непріятная необходимость взять на свои плечи обузу распоряженій по хозяйству и управленію имъніями.

Въ тоже время печаталась въ Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ моя книга: «Древнія святыни Ростова Великаго». Это общество почтило меня избраніемь въ дійствительные члены и выдало мить 600 экземпляровъ книги (изъ нихъ 300 на моей бумагъ). Продажею книгъ я воротиль свои расходы на бумагу и рисунки. Должно сказать правду, что въ этомъ сочиненіи было много ошибокъ и недостатковъ; глава о древнемъ Ростовскомъ соборъ, благодаря подробнымъ свъдъніямъ, полученнымъ мною отъ почтеннаго протоіерея А. Т. Тихвинскаго, была лучше другихъ. Еще заслуживали вниманія свъдънія о первоначальникахъ Борисо-Глъбскаго монастыря, старцахъ Өеодоръ и Павлъ, и о затворникъ Иринархъ, сообщенныя А. В. Горскимъ изъ старинныхъ рукописей и тогда въ первый разъ напечатанныя. Поздибе тоже сочиненіе, въ исправленномъ видб, имбло еще два изданія, которыя разошлись довольно скоро и дали мив порядочную прибыль. Эти книги продавались большею частью въ Ростовъ, въ монастыряхъ и церквахъ, съ предоставленіемъ въ пользу ихъ пятой части выручки.

Въ слъдующее лъто я провель нъсколько дней въ Каменкахъ, вмъстъ съ Андреемъ Антоновичемъ Ковальскимъ. Въ своемъ мъстъ я не успълъ упомянуть объ этомъ добромъ и почтенномъ человъкъ. Онъ завъдывалъ пробирною палаткою въ Московскомъ Горномъ Правленіи и познакомился, черезъ Голембовскаго, съ моимъ вотчимомъ, который крестилъ у него сына. Въ послъдніе годы я очень съ нимъ сблизился.

Два новыхъ знакомства сдълали для меня памятнымъ 1848 годъ. Давно уже встръчалъ я въ домъ почтенной княгини Вяземской баронессу Н. Ө. Боде, рожденную Колычеву, супругу гофмейстера; но услышавъ однажды отъ Вариньки Сумароковой, что доступъ въ домъ ея очень труденъ для незнакомыхъ, я никогда къ ней не напрашити, 9.

вался. Въ эту зиму она сама пригласила меня. Много пріятныхъ вечеровъ провель я въ дворцовомъ флигель, занимаемомъ семействомъ Боде, о которомъ до сихъ поръ вспоминаю съ удовольствіемъ и живъйшею благодарностью. Глава семьи—баронъ Левъ Карловичъ Боде въ молодости отличался храбростью, за которую былъ награжденъ Георгіевскимъ крестомъ, а въ старости, какъ членъ Дворцовой Конторы, занимался постройкою и отдълкою новаго, великольпнаго Кремлевскаго дворца. Человъкъ въ высшей степени честный и благородный, весьма любезный въ обществъ и ласковый ко всъмъ, безъ мальйшей тъни чванства, онъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Достойная супруга его была примърною матерью семейства и самою радушною хозяйкою.

Другое новое знакомство, весьма пріятное и полезное для меня, пріобрѣтено мною въ Обществѣ Сельскаго Хозяйства. Когда сенаторъ Ө. В. Акинфовъ, послѣ непріятныхъ отношеній къ Маслову, отказался отъ званія вице-президента, мѣсто его занялъ генералъ-адъютантъ Сергѣй Павловичъ Шиповъ, незадолго предъ тѣмъ поселившійся въ Москвѣ, вмѣстѣ съ супругою своей Анной Евграфовной, рожденной графиней Комаровской, нѣкогда любимой фрейлиной императрицы Маріп Өеодоровны. Объ нихъ буду говорить подробнѣе въ слѣдующей главѣ.

Къ веснъ Кремлевскій дворецъ былъ совершенно готовъ, и въ свътлый день Пасхи совершилось торжественное открытіе его, въ присутствіи императора Николая І и всего царскаго семейства, въ томъ числъ в. к. Ольги Николаевны и супруга ел. День открытія дворца былъ ознаменованъ многими царскими милостями. Баронъ Л. К. Боде получилъ вдругъ нъсколько наградъ, которыя онъ вполнъ заслужилъ, представивъ остатокъ отъ суммъ, асигнованныхъ на построеніе дворца, въ количествъ свыше милліона рублей серебромъ. Не стану описывать праздниковъ и торжествъ во время пребыванія Двора въ Москвъ; разскажу только въ чемъ я лично былъ участникомъ.

Во вторникъ на Өомпной недъль, камеръ-фрейлина А. А. Окулова, бывшая воспитательница в. к. Ольги Николаевны, на этотъ разъ находившаяся въ Москвъ при ея высочествъ, призвала меня къ себъ и объявила, что великая княгиня съ супругомъ ъдутъ смотръть одну изъ школъ. «Скажите, въ какую лучше ъхать?» спросила она. Я назвалъ Симоновскую школу и посиъшилъ увъдомить предсъдательницу О. Н. Талызину, В. С. Ершову и законоучителя. Едва успълъ я пріъхать въ школу и тамъ нъсколько приготовиться къ пріему высокихъ гостей, какъ появилась коляска съ ихъ высочествами, и за ними А. А. Окулова въ придворной каретъ. Сзади ъхалъ на извощикъ законоучитель П. С. Ляпидевскій. Ни одна изъ дамъ не поспъла во время,

такъ что я одинъ встрътиль великую княгиню и ея супруга. По осмотръ всего помъщенія школы, ея высочество попросила священника проэкзаменовать воспитанниць, въ ея присутствии, изъ закона Божія и была удивлена отличными ихъ успъхами. При осмотръ рукодълій, я имъль честь поднести ей великольпно вышитую шелками мантилью для государыни императрицы и вышитые золотомъ по алому бархату воздухи и пелену для придворной церкви въ Штутгардтъ. Подарки эти очень понравились. На другой день митрополить Филареть, объдая во дворцъ, услышалъ отъ государыни императрицы и великой княгини много похваль законоучителю Симоновской школы, при чемъ Государь сказаль: «нужно непремьнно наградить его». Призвавь къ себъ священника Ляпидевскаго, владыка похвалиль его за служебныя заслуги, оцівненныя августійшими лицами и объявиль, что въ слідующее воскресеніе намърень посвятить его въ санъ протоіерея. «Хотя я не имъю на то права безъ соизволенія Св. Синода, но на этотъ разъ донесу ему для свъдънія, что посвятиль тебя по именному высочайшему повельнію». Это награжденіе П. С. Іяпидевскаго, за безмездные и примърные труды его, очень меня обрадовале.

Въ Іюлѣ того же года я быль въ Петербургѣ, прикомандированный, отъ Общества Сельскаго Хозяйства, къ мануфактурной выставкѣ, на которой было много земледѣльческихъ орудій и машинъ; я осмотрѣлъ образцовое хозяйство въ Лиговкѣ и древесныя плантаціи въ Лѣсномъ Институтѣ, гдѣ былъ весьма ласково принятъ министромъ государственныхъ имуществъ, графомъ П. Д. Киселевымъ, постоянно благосклоннымъ ко мнѣ по службѣ моей въ его вѣдомствъ.

Въ Знаменскомъ дворцѣ, близь Петергофа, я имѣлъ честь представить в. к. Ольгѣ Николаевнѣ шитье для нахттиша (туалета), заказанное ею при посѣщеніи Симоновской школы; принять я былъ очень милостиво.

По возвращении изъ Петербурга, я опять вздилъ въ Каменки и тамъ принималь дорогихъ гостей: О. А. Голубинскаго съ двумя сыновьями и П. С. Делицина. Они впервыя были тамъ въ гостяхъ собственно у меня и пробыли нъсколько дней.

Воть всв воспоминанія изъ холостой моей жизни, на-сколько сохранились они въ моей памяти. Можеть быть, послѣ припомню и разскажу еще что нибудь.

(Продолжение будеть).

## ЗАМЪТКИ ОБЪ АНГЛІЙСКОМЪ ПЕРЕВОДЪ ЗАПИСОКЪ КНЯГИНИ ДАШКОВОЙ.

Съ большимъ интересомъ прочли мы въ первой книгъ Русскаго Архива за нынъшній годъ статью князя А. Б. Лобанова-Ростовскаго подъ заглавіемъ «Еще о Запискахъ княгини Дашковой». Предположеніе наше, что г-жа Бредфордъ во время пребыванія въ Россіи списала двъ копіи Записокъ, вполнъ оправдалось. Нътъ сомнънія, что хранящаяся въ ея семействъ копія предшествовала Воронцовской. Объ этомъ свидътельствуетъ слъдующая найденная при ней княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ Англійская замътка: «Манускриптъ этотъ есть копія съ оригинальныхъ Записокъ княгини Дашковой, писанныхъ ею пофранцузски за четыре года до смерти. Онъ писаны княгинею по просьбъ миссъ Марты Вильмотъ, которая снимала съ нихъ копію изо дня въ день, по мъръ того, какъ онъ подвигались впередъ, во время пребыванія ея въ Троицкомъ, близъ Москвы, у княгини Дашковой съ 1804 по 1806 годъ».

Такъ какъ миссъ Вильмотъ гостила у княгини Дашковой съ 1803 по 1808 годъ, то означеннымъ здъсь періодомъ времени опредъляется не эпоха пребыванія ея въ Троицкомъ, а время сочиненія и одновременно съ нимъ производившагося списыванія Записокъ, которыя, какъ извъстно, окончены 27 Октября 1805 года. Эта-то копія и была увезена въ Англію старшею сестрою перепицицы еще въ 1807 году. «Оригинальный манускрипть», продолжаеть упомянутая замётка, быль сожжень въ 1808 году, когда по объявленіи войны между Россіей и Англіей миссъ Вильмоть поставлена была въ необходимость возвратиться въ отечество... По счастю, эта кои и послана была въ Англію за нъсколько времени ранъе, и подлинность ея легко можетъ быть доказана сравненіемъ почерка княгини, находящагося на многихъ страницахъ, съ собственноручными ея письмами, приложенными къ этой книгъ». Трудно допустить поэтому, чтобы упоминаемая здъсь первая копія представляла, какъ полагаеть князь Лобановъ-Ростовскій, окончательную редакцію самого автора. Скорже такую редакцію представляеть другая, слъдовавшая за нею копія Воронцовскаго архива. Самымъ убъдительнымъ доказательствомъ можетъ служить слъдующее

обстоятельство. Описывая рукопись г-жи Бредфордъ, князь Лобановъ-Ростовскій говорить: «Въ концѣ каждой части помѣщены дополненія съ отмъткою "Omissions" и съ ссылками на страницы текста. Одно изъ нихъ отъ начала до копца писано рукою княгини Дашковой; оно занимаеть цълую страницу и заключаеть въ себъ анекдоть о Бецкомъ, внесенный въ текстъ Записокъ на стр. 101-ой тома 1-го Англійскаго изданія. Это дополненіе въ рукописи Воронцовскаго архива находится уже не въ концъ тома, а на своемъ мъстъ, въ самомъ текстъ Записокъ; изъ «пропусковъ» же замъченъ кн. Дашковою только одинъ относящійся къ женитьбъ ея сына, пропускъ небольшой, строки въ двъ или въ три, который она и приписала собственноручно въ концъ тома. Очевидно, эта рукопись есть уже «окончательная», бъловая копія. Потому въ ней сравнительно и поправокъ меньше (въ первой части ни одной), чёмъ въ рукописи г-жи Бредфордъ, и пропусковъ нётъ (кромъ указаннаго). Списывая послъдовательно одну за другой объ копін и занося во вторую (предназначавшуюся для самой княгини) анекдотъ о Бецкомъ, г-жа Бредфордъ не могла бы конечно не занести въ нее и другихъ пропусковъ, если бы таковые были замъчены княгиней Дашковой.

Встрътивъ въ Англійскомъ изданіи Записокъ много дополненій, которыхъ не было въ найденной по смерти княгини между ея бумагами рукописи, мы считали себя въ правъ заподозрить ихъ подлинность. Теперь, когда отысканъ въ Англіи другой экземпляръ этой рукописи, оказалось, что ихъ и здёсь не было въ тексте, а составляли они приложение къ нему, и всю были писаны рукою г-жи Бредфорди: обстоятельство мало говорящее въ пользу ихъ подлинности. Но князь Лобановъ-Ростовскій думаеть иначе. «При размотрѣніи этихъ дополненій», говорить онъ, «нельзя не прійти къ убъжденію, что всѣ они принадлежать княгинь Дашковой. Самый слогь ихъ служить доказательствомъ ихъ достовърности; не смотря на отсутстве всякихъ притязаній на щеголеватость или на академическую правильность, въ нихъ однако видно полное знаніе Французской разговорной ръчи прошлаго въка, между тъмъ какъ изъ частыхъ промаховъ г-жи Бредфордъ при переписываніи и особенно изъ Французскаго вступленія, отъ котораго она весьма благоразумно отказалась, можно заключить, что она далеко не въ такой степени владъла Французскимъ языкомъ. Такимъ образомъ, въ моихъ по крайней мъръ глазахъ, достовърность дополненій не можеть быть заподозръна». Вслъдъ за тъмъ князь Лобановъ-Ростовскій замъчаеть, что въ этихъ дополненіяхъ находится все то, что намъ показалось «апокрифическим» и произвольным» украшеніем», вымышленнымъ г-жею Бредфордъ».

Не лишнимъ считаемъ съ своей стороны замътить, что мы не утверждали, что эти дополненія составляють вымысело г-жи Бредфордъ. Напротивъ, мнъніе наше было то, что «они въроятно не составляютъ собственныхъ измышленій издательницы и что все, что ею разсказывается въ нихъ, она дъйствительно могла слышать отъ самой Дашковой». Мы предполагали, что «все, что она вносила въ текстъ Записокъ отъ себя, дъйствительно могло быть воспроизведением по памяти изустныхъ разсказовъ ея друга, которыми она думала оживить ея автобіографію, сдёлать ее занимательнее для читателя». Мы даже допускали возможность внесеннаго г-жею Бредфордъ въ Записки разговора Петра III съ кн. Дашковою во дворцъ объ ея сестръ, хотя и указали на его апокрифическое происхождение. Кромъ отсутствия подобныхъ дополненій въ подлинной рукописи, на нихъ замъчаются и другіе слъды этого происхожденія. Въ Англійскомъ изданіи Записокъ приводится слъдующій не оказавшійся въ Воронцовскомъ спискъ разсказъ Дашковой: «Неожиданный прівздъ мой къ брату (графу Александру Романовичу) доставиль ему величайшее удовольствіе, и время, проведенное нами вмъстъ, было для насъ обоихъ самымъ пріятнымъ. Помимо родства, насъ давно уже соединяли тъсныя узы дружбы и взаимной симпатіи, поддерживаемой одинаковыми обстоятельствами нашей жизни. Оба мы проходили служебное поприще, и оба бъжали отъ свъта, унося въ свое уединеніе одинаковыя чувства и опыты; и мы хорошо понимали другь друга, почти не нуждаясь въ обмънъ мыслей. Мой брать было человъкъ умный и образованный, но сдержанный, серьезный, аккуратный и даже холодный въ обществъ. Эта разница въ нашихъ привычкахъ и характерахъ нисколько не нарушала нашихъ дружескихъ отношеній. Время моего пребыванія у него пролетьло счастливо и слишкомъ быстро.» Очень можеть быть, что находящаяся здёсь характеристика графа Воронцова (котораго должна была лично знать г-жа Бредфордъ) и върна; но кн Дашкова не могла такъ говорить о любимомъ брать при жизни его, въ Запискахъ, которыя давала ему читать-обстоятельство очевидно просмотрънное г-жею Бредфордъ въ ея дополненіи.

Дополненія этого не оказалось также и въ рукописи г-жи Бредфордъ. Его нѣтъ и между приложеніями ея; но если бы оно даже и нашлось тамъ, писанное ея рукою, то принадлежность его кн. Дашковой все таки оставалась бы подъ сомнѣніемъ, равно какъ и другихъ писанныхъ рукою г-жа Бредфордъ дополненій. Въ извѣстномъ письмѣ своемъ къ лорду Гленберви, разсказывая о томъ, кожъ кн. Дашкова писала свои Записки, она замѣчаетъ: «Когда ей случалось вспомнить какое-либо обстоятельство, пропущенное по забывчивости въ своемъ мѣстѣ, она приписывала его въ концѣ книги съ отмѣткою «пропускъ» и съ означеніемъ страницы, къ которой онъ долженъ быль относиться; но такихъ пропусковъ, «сколько мыть помнится, было не болье семи или восьми». Кромъ этихъ семи или восьми собственноручно приписанныхъ княгинею къ оригиналу и потомъ вошедшихъ въ объ копіи пропусковъ, другихъ принадлежащихъ Дашковой г-жа Бредфордъ не знаетъ. Ясно, что явившіяся потомъ въ ея Англійскомъ изданіи дополненія (и притомъ въ количествъ далеко превосходящемъ цыфру семи или восьми) не имъютъ уже ничего общаго съ упомянутыми ею пропусками.

Но всъ эти дополненія, написанныя рукою г-жи Бредфордъ, обнаруживають, по замъчанію князя Лобанова-Ростовскаго, хорошее знаніе Французскаго разговорнаго языка, которымъ г-жа Бредфордъ далеко не владъла въ такой степени, какъ Дашкова. Дъйствительно, сама г-жа Бредфордъ свидътельствуеть, что, прівхаєть въ Россію, она не совстмь свободно владъла Французскимъ языкомъ. Но постоянная практика въ теченіи пятильтняго пребыванія ея въ домъ княгини, которая нъсколько мъсяцевъ ежедневно занималась съ нею этимъ языкомъ, исправляя ея письменныя упражненія, дала ей возможность усвоить его себъ настолько, что «безъ притязаній на щеголеватость и академическую правильность она могла очень хорошею разговорною рѣчью излагать на немъ свои мысли, о чемъ свидътельствують ея письма къ графу С. Р. Воронцову. Встръчающіяся здъсь ръдкія ошибки (напр. ma silence вмъсто mon silence, une assomption въ значени Англійскаго assumption) напоминають тъ, которыя замътиль князь Лобановъ-Ростовскій въ писанныхъ ею дополненіяхъ (au monde вмъсто dans le monde, cabine-Англійское cabin—вмѣсто cabanc).

Къ чему же было г-жъ Бредфордъ, готовившейся къ изданію Записокъ на своемъ родномъ языкъ, писать свои дополненія не на этомъ языкъ, а на Французскомъ? Благодаря напечатаннымъ теперь княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ документамъ, дъло объясняется вполнъ удовлетворительно. Г-жа Бредфордъ думала сначала издать Записки на Французскомъ языкъ, съ этою цълью и написала свое Французское вступленіе. Найденная при немъ Англійская замътка прямо говоритъ: «Въ виду изданія Записокъ княгини Дашковой на Французскомъ языкъ, на которомъ онъ въ подлинникъ написаны, г-жа Бредфордъ сочинила слъдующее вступленіе». Это конечно было то самое вступленіе (Introduction), которое впослъдствін она предпослала своему изданію уже въ Англійскомъ переводъ. Благодаря упомянутымъ документамъ, мы можемъ теперь объяснить, почему г-жа Бредфордъ отказалась отъ своего первоначальнаго намъренія издать Записки во Французскомъ подлинникъ. Между названными документами есть слъдующая, также на Англійскомъ языкъ, замътка ея дочери миссъ Бланки Елисаветы: «Эти За-

писки, представляющія неисправности въ слогь (some inaccuracies in style) признавались неудобными для печати безъ нъкоторыхъ измъненій въ построеніи фразъ. Такъ думала моя мать, мистрисъ Бредфордъ (урожденная миссъ Вильмотъ), и потому Записки княгини Дашковой не могли явиться въ свъть до перевода на Англійскій языкъ, на которомъ онъ и напечатаны въ 1840 году». Этой замъткой объясняется между прочимъ то обстоятельство, котораго г-жа Бредфордъ не могла объяснить «удовлетворительно» въ своемъ предисловіи къ изданнымъ ею Запискамъ, а именно: почему, по смерти графа С. Р. Воронцова, изъ уваженія къ «возраженіямъ» котораго она отложила печатаніе рукописи, эта последняя еще восемь леть пролежала у нея подъ спудомъ. Оказывается, что она была недовольна слогоми Записокъ, хотъла исправить (to alter) этоть слогь. Сличая переводъ ея съ подлинникомъ, мы замътили: «Нельзя сказать, вообще говоря, чтобы переводъ ея быль невърень; но онь по мъстамь носить на себъ слъды тщательной литературной обработки, далеко не соотвътствующей простому, безъискусственному изложению самой Дашковой». Съ этимъ согласенъ и князь Лобановъ-Ростовскій, замѣчающій, что переводчица «постоянно увлекается желаніемъ сгладить шероховатости подлинника и придать болъе приличный видъ тому, что ей кажется слишкомъ ръзкимъ или смълымъ, мало заботясь о сохраненіи точности и энергіи выраженій княгини Дашковой». Но г-жа Бредфордъ уже слишкомъ увлеклась своей работой надъ исправленіемъ (altering) слога, зашла въ ней дальше, чъмъ бы слъдовало... Она вообразила себъ, что можетъ по своему усмотрънію производить и другія перемъны въ тексть, перестановки, сокращенія, распространенія, дополненія — все въроятно въ видахъ того же исправленія слога. Изъ произведеннаго княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ сличенія указанныхъ нами дополненій съ подлинною рукописью обнаруживается, что для включенія ихъ въ тексть г-жъ Бредфордъ приходилось немало потрудиться надъ нимъ, зачеркивать цълыя строки, подскабливать слова. Приложенія къ стать князя Лобанова-Ростовскаго дали намъ возможность присутствовать такъ сказать при самой работъ издательницы надъ слогомъ, прослъдить самый процессъ этой курьезной работы. Приведемъ два наиболъе любопытные примъра.

Въ Воронцовскомъ экземпляръ Записокъ мы встрътили слъдующее опущенное въ Англійскомъ изданіи мъсто: «Се que me dit Pierre III—разсказываетъ кн. Дашкова—еп me voyant entrer, avoit rapport à ma soeur, et étoit trop absurde pour que je le répète». Мъсто это было и въ экземпляръ г-жи Бредфордъ, но оказалось уже испраеленнымъ. Подчеркнутыя слова г-жа Бредфордъ подскоблила и вмъсто нихъ написала другія, давъ такую редакцію этому мъсту: «Се que me dit Pierre III,

en me voyant entrer, avoit rapport à ma soenr, et étoit trop remarquable pour que j'y réponde». Это измъненіе текста и смысла понадобилось для того, чтобы помъстить здъсь слъдующее дополненіе: «En effet, ce que l'empereur me disoit alors, indiquoit pleinement son intention de se débarasser de l'impératrice Catherine pour pouvoir épouser la comtesse Elisabeth. C'était des demi-phrases, toujours à voix basse, les nommant elle pour l'impératrice et Romanowva pour la comtesse, et puis il disoit tout bonnement: "Je vous conseille, ma petite, de faire votre cour un peu chez nous, avant que le tems ne vienne quand vous auriez peut-être cause de vous repentir d'une négligence vis-à-vis de votre soeur. C'est votre propre intérêt de la gagner et d'influer sur son esprit; voilà comment vous pouvez devenir de quelque signification au monde".

Княгиня не ръшилась воспроизводить въ своихъ Запискахъ того. что ей говориль императорь: такъ оно было нельно. Но г-жь Бредфордъ очень хотблось воспроизвести это въ своемъ изданіи, и вотъ слишком нельное превращается въ слишком важное, на что Дашкова уже затрудняется отвъчать. Но вслъдъ за этимъ является вопросъ: хорошо-ли это выраженіе—слишком важное, върно ли имъ характеризуется то, что императоръ говориль Дашковой? Вопросъ разръшается новою, окончательною редакціей, которую мы и находимъ въ Англійскомъ переводі, гді уже ніть ни слишком нельпаю, ни слишком важнаго, и гдъ оба приведенныя мъста сливаются въ одно съ новыми дополненіями: «Лишь только я появилась, императоръ заговориль со мной о предметь, который, казалось, быль очень близокъ его сердцу, и въ такихъ выраженіяхъ, которыя вполнъ оправдывали и мои подозрънія, и безпокойство на счетъ императрицы. Онъ говорилъ тихимъ голосомъ, подуфразами, но такъ, что нисколько недьзя было сомнъваться въ его намъреніи свести съ престола ее, т.-е. императрицу и возвести на оный Романовну, т. е. мою сестру, которую онъ обыкновенно называль по отчеству. Высказавшись такимъ образомъ, онъ сдълалъ мнъ нъсколько полезныхъ предостереженій: «Позвольте мив, мой маленькій другъ, сказаль онъ, посовътовать вамь быть къ намо немножко повнимательнъе. Какъ бы вамъ не пришлось со временемъ раскаяться въ той нелюбезности, съ какою теперь вы относитесь къ вашей сестръ. Повърьте, я говорю это для вашей же пользы. Вы не иначе можете устроить свое положение въ свъть, какъ приноравливаясь къ ея характеру и стараясь снискать ея расположение и покровитель-CTBO».

Еще характеристичные другой примыры тыхь операцій, какія производила г-жа Бредфорды нады *слогом* Записокы. Вы бывшемы у нея

подъ руками подлинномъ спискъ княгиня слъдующимъ образомъ описывала возвращение Екатерины въ столицу изъ Петергофскаго похода: «Вступленіе наше въ городъ представляло зрълище неописанное. Улицы были наполнены народомъ, который благословлялъ насъ и на всъ лады выражаль свою радость. Тъ, что по слабости силь не могли выйти изъ дома (les valétudinaires), стояли у оконъ. Звонъ колоколовъ, духовенство у дверей храмовъ, музыка шедшихъ полковъ — все это производило эффектъ, котораго передать невозможно». Г-жъ Бредфордъ очень хотьлось передать этоть эффекть, и въ дополнени ея къ этому мъсту читаемъ: «Тъ, что по слабости силъ не могли выйти изъ дому, стояли у оконъ поддерживаемые своими дътьми, чтобы принять участие въ торжествъ (pour témoigner la vérité d'un triomphe), которое сіяло на лицъ каждаго и одушевляло голоса такимъ неотразимымъ красноръчіемъ, въ сравненіи съ которымъ всякое другое выраженіе этого чувства должно было казаться слабымъ. Музыка сопровождавшихъ насъ полковъ, трезвонъ во всемъ городъ, залитые огнемъ алтари храмовъ, выходившее изъ нихъ какъ бы для освященія всеобщей радости, въ полномъ облачени, съ крестами, духовенство-вотъ картина того, что я тогда видъла. Я могу дать лишь блъдный очеркъ ея, ибо дъйствительность померкла предъ живостью собственныхъ моихъ чувствъ, когда я вхала верхомъ рядомъ съ императрицей, разсуждая объ особой удачъ переворота, совершеннаго безъ малъйшаго пролитія крови, и усматривая въ этомъ Божьемъ даръ (dans ce don de Dieu) не только благодътельную Государыню, но и обожаемаго друга, котораго собственными усиліями я помогла вывести изъ тягостнаго положенія, можеть быть избавить отъ жестокой участи и возвести на престоль любезнаго моего отечества».

Разсказъ кнагини въ подлинной рукописи оканчивается слъдующимъ образомъ: «Счастливый исходъ этого безкровнаго переворота, желаніе видъть моего отца, дядю и дочь, тъснившіяся въ душть моей чувства, страшное утомленіе от похода, который я совершила въ восемнадцатильтнемъ возрасть, при моемъ нъжномъ сложеніи и крайней чувствительности нервовъ—все это бросало меня въ лихорадку и дълало меня неспособною видъть, слышать и еще менъе наблюдать чтолибо». Такимъ образомъ, благодаря внесенному дополненію, кн. Дашкова попадала въ странное противортие сама съ собой: отъ страшнаго утомленія не могла ничего ни видъть, ни слышать, ни наблюдать — и въ тоже время такъ картинно описывала вст подробности торжественнаго вътяда въ столицу. Надо было сгладить это противортие. И воть вст подчеркнутыя строки вымарываются, и ораза принимаетъ

такой видъ: «Желаніе видъть моего отца, дядю и дочь, тъснившіяся въ душъ моей чувства, до такой степени обладили мною»....

Въ такомъ переработанномъ видъ все это съ нъкоторыми перемънами и вошло въ Англійское изданіе.

Приведенные примъры наглядно показывають, какимъ измъненіямъ въ нъкоторыхъ мъстахъ подвергался текстъ бывшей въ рукахъ г-жи Бредфордъ рукописи, ради внесенія дополненій и красоты слога. Сама Дашкова была неспособна къ такой мелкой, кропотливой работъ. Она, по свидътельству самой же г-жи Бредфордъ, писада быстро и никогда не выскабливала и не измъняла фразъ въ своей рукописи. У нея не было ни времени, ни охоты заниматься тщательною литературною отдълкою. Мало того: къ великому горю своего друга, она спъшила поскорже окончить свои Записки, видимо утомленная работою. Она, правда, просматривала, хотя и не особенно тщательно, копіи, исправляла вкравшіяся въ нихъ ошибки, сама иногда принимала участіе въ переписываніи, но этимъ и ограничивалась здісь ея работа. Тяжкіе удары, слъдовавшіе одинъ за другимъ въ ея жизни, какъ разъ по окончаніи Записокъ, до того ее сокрушили, что ей было уже не до нихъ. Ея мысли стали обращаться въ другую сторону, предчувствіе близкой смерти вызывало другія заботы. Она не могла даже написать объщанныхъ ею въ Запискахъ особыхъ разсказовъ о царствовани Екатерины ІІ-й \*).

Статья князя Лобанова-Ростовскаго еще болъе утверждаеть насъ въ убъжденіи, что всъ дополненія, включенныя г-жею Бредфордъ въ Англійское изданіе, принадлежать не княгинъ Дашковой.

Мы не сомнъваемся, что г-жа Бредфордъ обладала превосходными качествами ума и сердца, отличнымъ образованіемъ, высокимъ благородствомъ характера. Мы увърены, что восторженный отзывъ объ ней Дашковой нисколько не преувеличенъ. Но г-жа Бредфордъ не поняла своей задачи. Она не догадывалась, что заботливымъ исправленіемъ слога, тщательной обработкой многихъ мъстъ ввъреннаго ей подлинника она портила изданіе, которому, не жалъя средствъ, старалась придать возможное типографское изящество, которое обставляла прекрасными портретами и снимками почерковъ и снабжала разнообразными, большею частію неизданными и интересными, приложеніями.

Мы имъли уже случай указывать на то, что изданіе Записокъ Дашковой на Англійскомъ языкъ было по всей въроятности ръшено еще въ Троицкомъ, при чемъ Дашкова не давала своей любимицъ

<sup>\*)</sup> За исключеніемъ замітокъ на княгу Рюльера, напечатанныхъ въ VII-й книгів Архива Князя Воронцова. П. Б.

полномочія исправлять слогь, измінять тексть рукописи пропусками, дополненіями и пр. Мы знаемь даже положительно, что она старалась оградить свои Записки оть разныхъ дополненій, предлагая своему другу помістить ихъ или въ предисловіи, или въ конції «Англійскаго перевода» въ видії приложенія. Если г-жа Бредфордъ поступила иначе, то отвітственность за это, по нашему мнінію, должна пасть не столько на нее, сколько на друзей ея. Сама она свидітельствуєть, что одинь изъ нихъ, лордъ Гленберви, принималь «особенное» участіє въ ея изданіи. Мнініе человіка, который, по словамъ ея, «пользовался высокимь уваженіемь въ области вкуса и литературы» (so highly considered in the world of taste and letters), не могло не отразиться на этомъ изданіи такою литературною обработкою, при которой Записки Дашковой должны были удовлетворять всімъ условіямъ тогдашняго «вкуса».

М. Шугуровъ.

28 Февраля 1881 года.

## подымовское дъло.

Въ памяти моей сохранилось много разсказовъ моего покойнаго отца о временахъ прошлыхъ. Проживъ на свътъ 77 лътъ и болъе полувъка состоя на государственной службъ, отецъ имълъ возможность многое слышать, видъть, а во многомъ и лично участвовать. Къ сожалънію, онъ не велъ своихъ Записокъ, оставшіяся же послъ него бумаги еще не разобраны. Я надъюсь, что мнъ удастся ихъ разобрать въ непродолжительномъ времени и приготовить къ печати; теперь же хочу разсказать объ одномъ сдъланномъ имъ добромъ дълъ, въ которомъ выказались особенно ярко и высокая, справедливая душа отца, и его энергическая настойчивость въ преслъдованіи цъли. Разсказъ этотъ я недавно имълъ случай провърить по офиціальнымъ документамъ, и потому ручаюсь за върность передаваемыхъ фактовъ.

Предварительно разсказа, не лишнимъ нахожу сдълать краткій очеркъ служебной дъятельности моего покойнаго отца.

Сенаторъ, дъйств. тайн. сов. Михаилъ Николаевичъ Жемчужниковъ родился 9-го Ноября 1788 года, а скончался 3-го Сентября 1865 года, 77 лътъ. Вся жизнь его, за весьма небольшимъ перерывомъ, была посвящена службъ, имъ начатой съ 17-тилътняго возраста. Выпущенный въ 1806 году изъ 1-го Кадетскаго Корпуса подпоручикомъ артиллеріи, онъ, по протекціи дяди своего, прямо попалъ подъ непосредственное начальство всесильнаго тогда графа Аракчеева для исправленія при немъ адъютантскихъ обязанностей. Не легка вообще была служба при Аракчеевъ, но адъютантская обязанность при пемъ имъла еще и ту непріятность, что грубое и высокомърное обращеніе Аракчеева не могло не оскорблять самолюбія. Установившіяся съ первыхъ же пней отношенія между начальникомъ и его юнымъ подчиненнымъ не предвъщали послъднему ничего хорошаго въ будущемъ. Выведенный однажды изъ терптнія уничиженіями, которыя приходилось испытывать отъ Аракчеева, отецъ ръшился наконецъ высказать ему, что, не признавая въ себъ способностей къ адъютантской должности, онъ проситъ о перемъщении его въ строевую службу. Просьба эта была удовлетворена въ тотъ же день: отецъ получилъ приказаніе въ 24 часа оставить Петербургъ и отправиться на Кавказъ къ мъсту своего новаго назначенія. Съ этихъ поръ началась для отца боевая служба. Находясь въ дъйствующей армін и участвуя во всъхъ походахъ и войнахъ того времени, онъ быстро двигался впередъ, отличаясь распорядительностію, храбростью и мужествомъ. 24 лътъ онъ уже былъ капитаномъ, командиромъ роты, имълъ Владимира и Анну съ баптами и Анну на шеъ: ордена, которые въ былое время ръдко давались въ этихъ чинахъ.

По домашнимъ обстоятельствамъ, въ 1820 году отецъ вышелъ въ отставку, а въ 1827 г., вступивъ снова на службу, былъ назначенъ жандармскимъ полковникомъ въ Орелъ. Въ этой должности онъ находился до Польской кампаніи, въ которой участвовалъ, состоя при главнокомандующемъ и исполняя обязанности генералъ-гевальдигера арміи. Произведенный въ 1833 году въ дъйств. ст. совътники, онъ былъ назначенъ гражданскимъ губернаторомъ въ Кострому; а нъсколько мъсяцевъ спустя, вслъдствіе внезапной кончины матери нашей, подалъ въ отставку, желая посвятить себя воспитанію семи осиротъвшихъ малолътныхъ дътей своихъ. Вмъсто отставки его причислили къ Министерству Внутрен. Дълъ, а насъ опредълили въ казенныя заведенія. Въ 1835 году отецъ былъ назначенъ Петербургскимъ гражд. губернаторомъ, въ 1841 году сенаторомъ, и званіе это сохранилъ онъ до дня своей кончины. Кромъ сего, послъднія 20 лътъ жизни онъ былъ попечителемъ больницы св. Маріи Магдалины и попечителемъ Волковской (раскольничьей) богадъльни.

Наибольшее число лътъ службы отца принадлежить его дъятельности на гражданскомъ поприщъ, дъятельности, укръпившей за нимъ репутацію человъка непоколебимо-честнаго, дъятельнаго, правдиваго и справедливаго.

## Дъло о бракъ мајора Подымова.

Въ Іюль 1826 года послъдовало учрежденіе Корпуса Жандармовъ, шефомъ котораго быль назначенъ А. Х. Бенкендорфъ. Отецъ мой, въ то время женатый и въ отставкъ, жиль въ своемъ имъніи Орловской губерніи близъ Ельца, но по предложенію Бенкендорфа ръшился вновь вступить на службу, и быль опредъленъ жандармскимъ штабъ-офицеромъ въ Орелъ. Квартира его въ Орлъ была недалеко отъ приходскаго училища. Онъ замътилъ, что мимо оконъ его часто проходять ученики, и ему пришла однажды мысль бросить имъ изъ окна какія-то лакомства. Это неожиданное угощеніе понравилось мальчикамъ, и надежда на повтореніе неръдко собирала ихъ подъ окнами квартиры отца. Продолжая дълать это угощеніе, отецъ замътиль одного изъ учениковъ, никогда не бросавшагося ловить кидаемыя лакомства и державшаго себя какъ-то въ сторонъ отъ своихъ товарищей. Такъ какъ вслъдствіе этого

ему ничего не доставалось изъ лакомствъ, то отцу всегда приходилось подзывать его къ себъ и надълять особо. Вся фигура этого мальчика возбуждала участіе. Онъ быль деть десяти, одеть беднее и хуже другихъ, въчно модчадивый, съ грустнымъ и запуганнымъ выраженіемъ лица и казался совершенно чужимъ среди шумной и веселой толны остальныхъ дътей. Заинтересовавшись этимъ мальчикомъ, отецъ спросиль однажды у одного изъ учениковъ, почему этотъ ихъ товарищъ всегда такой скучный и какъ бы дичится ихъ? А потому, отвъчаль ученикъ, что онъ не изъ нашихъ; мы въдь простые, а онъ дворянчикъ, помъщичій сынъ. Самъ помъщичій сынъ объясниль немного; онъ сказаль, что отець его дъйствительно быль помъщикъ Подымовъ, что при жизни своихъ родителей онъ жиль съ ними въ деревнъ, послъ же ихъ смерти живетъ у бывшаго двороваго человъка своего отца, а младшіе его братья у другихъ добрыхъ людей. Сообщеніе это, возбудивъ еще болбе участія къ мальчику, внушило моему отцу мысль собрать подробныя свъдънія объ этихъ несчастныхъ сиротахъ, и вотъ что онъ узналь оть того двороваго человжа, который пріютиль у себя сына бывшаго своего помъщика.

У помъщицы Подымовой было два сына, подполковникъ Доримедонть и маіорь Ардаліонь Подымовы. Оба они по выходь изь военной службы, служили по выборамъ; старшій, холостой, быль Болховскимъ уъзднымъ предводителемъ, а младшій, женатый на бывшей свой кръпостной, быль въ Болховъ же судьею. Старшій брать не долюбливаль младшаго и даже старуху-мать вооружаль противу брата; однажды онъ такъ ихъ разсорилъ, что старуха жаловалась начальству на непочтеніе къ ней младшаго своего сына. Производилось по этой жалоб'ь дознаніе, но чёмъ оно кончилось, ему неизв'єстно. Не знаеть онъ также, за что между братьями бывали ссоры; но думаеть, что изъ-за любви барина къ кръпостной своей Еленъ Ивановой, на которой въ последствій онъ женился. Венчался баринь въ своей приходской церкви села Коптева, и дъти его отъ этого брака крещены были въ той-же церкви и тъмъ же священникомъ, который вънчалъ барина. Послъ смерти помъщика, брать его, бывшій предводитель, затьяль дьло о насльдствъ и доказываль, что брака вовсе не было, слъдовательно и дъти покойнаго брата его незаконныя. Имъніе отдали ему, предводителю, а барыню съ тремя малютками выгнали изъ дому; вскоръ она и померла. Тогда дътей добрые люди разобрали.

Дальнъйшія свъдънія, собранныя отцемъ по этому дълу, обнаружили не только рядъ преступныхъ дъяній множества отдъльныхъ личностей, но и цълыхъ присутственныхъ мъстъ, въ полномъ ихъ составъ.

Оказалось слъдующее. По смерти мужа своего, маіорша Подымова обратилась въ Болховскую дворянскую опеку съ просьбою о назначеніи опекуновъ къ имѣнію ея малолѣтнихъ дѣтей: Александра 8, Дмитрія 4 лѣтъ и Валентина полугода. Опекунами были назначены: она, маіорша Подымова, и ротмистръ Петръ Шеншинъ. Вслъдъ за симъ, родной братъ покойнаго, подполковникъ Подымовъ, подалъ въ ту-же опеку прошеніе, ходатайствуя объ отмѣнѣ сего постановленія на томъ основаніи, что имъ подполковникомъ Подымовымъ возбуждено въ Болховскомъ уѣздномъ судѣ дѣло противу вольноотпущенной брата его дѣвки Елены Ивановой, именующейся маіоршею Подымовою; что ему подполковнику Подымову, жившему въ одномъ селѣ съ своимъ роднымъ братомъ, никогда и ни отъ кого не было извѣстно, чтобы когда-либо и гдѣ-либо братъ его былъ вѣнчанъ съ упомянутою вольноотпущенною дѣвкою.

Опека, пріостановивъ сдъланное ею распоряженіе и затребовавъ оть вдовы Подымова представленія доказательствь о действительности ея брака, имъніе передала въ казенный присмотръ. Требуемыя доказательства были немедленно представлены. Подтверждая, что она была дъйствительно вънчана въ своей приходской церкви села Коптева 9 Сентября 1814 года, приходскимъ священникомъ Никитою Анфиногеновымъ, вдова покойнаго сослалась: 1) на обыскную, метрическія и исповъдныя книги, въ коихъ вездъ она записана законною женою, какъ и рожденныя отъ этого брака дъти ея записаны законными; 2) представила выданную ей на второй день брака (10 Сент.), тъмъ же священникомъ Никитою, собственноручно имъ подписанную копію съ того листа обыскной книги, гдь бракъ ея записанъ; изъ этой копіи видно, что въ подлинной книгъ бракъ этотъ записанъ на 14-мъ листъ; 3) указала на формулярные списки мужа ея, бывшаго судьи, скръпленные подполковникомъ Подымовымъ, въ бытность его предводителемъ, и что въ спискахъ сихъ какъ она, такъ и дъти ея, написаны законными; 4) указала на подписанные предводителемъ Подымовымъ журналы о выдачъ ей маіоршъ Подымовой денегь по долговымъ ея претензіямъ, и наконецъ-5) сосладась на полученную въ судъ справку изъ Консисторіи, изъ которой также видно, что она была законною женою своего мужа. Но всв эти несомнънныя доказательства не помогли подтвердить законность брака!

По судебному производству оказалось: 1) священникъ и причеть села Коптева отозвались, что никогда не вънчали вольноотпущенную Елену Иванову съ маіоромъ Подымовымъ; 2) копіи съ листа обыскной книги не выдавали; 3) на 14 листь обыскной книги за 1814 г. вмъсто брака Подымовыхъ записанъ бракъ крестьянина Митрофана Петрова

съ крестьянкою Акулиною Емельяновою; 4) метрическія книги и формулярные списки о службъ покойнаго Подымова не отысканы, равно не оказалась въ дълахъ суда и полученная изъ Консисторіи справка, на которую ссылается просительница; и 5) судъ нашель, что именоваться въ долговыхъ дълахъ законною женою зависъло отъ ея произвола, а потому постановилъ: для ръшенія о событіи или несобытіи брака, передать дъло на разсмотръніе Консисторіи.

Разсмотръвъ это дъло, Консисторія опредълила: «сообщить Орловскому Губернскому Правленію и Болховскому Увздному Суду о несобытіи брака маіора Подымова съ довкою Еленою Ивановою, на которую за блудодойство возложить публичную церковную эпитимію».

Получивъ таковое сообщеніе, Уъздный Судъ немедленно распорядился: «движимое и недвижимое импніе умершаго Подымова передать родному его брату подполковнику Подымову».

Гражданская Палата, отмънивъ это ръшеніе, постановила: «импніе и малольтных оставить по прежнему вт выдомствы дворянской опеки впредт до окончательнаго рышенія дыла».

Но Правительствующій Сенать, по жалоб'в подполковника Подымова на такое д'в'йствіе Гражданской Палаты, нашель нужнымь послать указь, коимь, требуя отъ Палаты объясненія по д'влу, предписываль ей пріостановиться исполненіемь своего рышенія.

Такимъ образомъ, подполковникъ Подымовъ, оставленный, согласно опредъленію Увзднаго Суда, владътелемъ имѣнія брата своего, округлилъ свое собственное состояніе, заключавшееся изъ 500 душъ крестьянъ. Малолътныя дъти маіора Подымова очутились на улицъ, совершенно одинокія и безпомощныя; ихъ песчастная мать померла отъ удара!

Съ этого времени, дъло о бракъ Подымова и о наслъдствъ послъ него оставлено было безъ движенія, хотя вышеприведеннымъ указомъ Сената Гражданская Палата была обязана представить объясненіе. Подобное же объясненіе требовалось и Синодомъ отъ Консисторіи, вслъдствіе жалобы вдовы Подымова. Но опытные чиновники помянутыхъ присутственныхъ мъстъ на этотъ разъ оказались менъе торопливы, чъмъ когда дъло шло объ ограбленіи несчастныхъ спротъ. Всъ дъйствующія лица въ этомъ гнусномъ дълъ имъли основаніе думать, что требуемыя свъдънія могутъ быть и вовсе не доставлены, и что гораздо проще самое дъло сдать въ архивъ, подобно тому какъ это уже быле сдълано духовнымъ начальствомъ, прекратившимъ даже начатое слъдствіе объ исчезновеніи документовъ, доказывавшихъ законность брака Подымовой, и особою резолюцією освободівшее виновныхъ отъ взы-

сканія, на основаніи всемилостивъйшаго манифеста, послъдовавшаго по случаю восшествія на престоль императора Николая Павловича.

Никто изъ мъстныхъ властей, никто изъ мъстнаго общества не вступился за ограбленныхъ дътей.

Лица, пріютившія этихъ несчастныхъ малютокъ, могли лишь не дать имъ умереть съ голоду, но сдълать что либо болье этого не могли и не смъли. Сами они были такіе же безгласные, забитые и безпомощные, какъ и признанныя незаконнорожденными малольтныя дъти бывшаго ихъ помъщика, умершаго маіора Подымова.

Но счастливый случай, ознакомившій моего отца со всёми подробностями этого дёла, послужиль поводомь къ пересмотру всего производства.

На всеподданнъйшемъ по сему дълу докладъ шефа жандармовъ послъдовала собственноручная высочайшая резолюція, обязывавшая министра юстиціи вытребовать это дъло къ себъ для пересмотра и о послъдующемъ доложить Его Величеству.

Такое же приказаніе было дано и оберъ-прокурору Сунода.

Эти распоряженія заставили участниковъ ограбленія малольтныхъ Подымовыхъ позаботиться запрятать концы въ воду, чтобы спасти себя отъ грозившей имъ бъды. Достигнуть сего они надъялись новыми мо-шенничествами, долженствовавшими еще болье запутать дъло. Но всъ ихъ козни потерпъли полную неудачу. Несчастныя сироты имъли теперь въ лицъ отца моего дъятельнаго и энергичнаго защитника.

Въ то время какъ Сунодъ разсматриваль вытребованное имъ подлинное производство Орловской Консисторіи, а Сенать-дъйствія гражданскихъ присутственныхъ мъстъ, отецъ мой съ неутомимою настойчивостію продолжаль собирать свёдёнія, необходимыя для разъясненія дъла. Ему удалось такимъ образомъ открыть существовавшія по дълу Подымовыхъ сношенія между секретаремъ Сунода и секретаремъ Консисторіи и полученіе первымъ денегь отъ последняго; обнаружить подкупъ со стороны подполк. Подымова служащихъ въ 8 департаменть Сената; отыскать метрическія и другія книги, а равно и пропадавшіе формулярные списки умершаго судьи Подымова, подписанные его братомъ-предводителемъ и, къ довершенію всего, отыскать состоявшаго тогда за штатомъ старика-священника, который вънчалъ Подымовыхъ. Словомъ, благодаря его неутомимой энергіи, были найдены всё документы для возстановленія гражданскихъ и имущественныхъ правъ мадольтныхъ сиротъ и указаны главные виновники злоупотребленій, допущенныхъ въ этомъ дълъ.

Всв наглые и дерзкіе поступки участниковъ искаженія истины, ихъ подлоги, подкупы, изчезновеніе документовъ и другія неправиль-

ности дълались съ полною увъренностью въ безнаказанности; а эта увъренность являлась вслъдствіе участія въ преступленіяхъ не однихъ мелкихъ канцелярскихъ чиновниковъ Консисторіи. Дъйствительно, оказалось, что заправлявшіе всъмъ производствомъ дъла секретарь Консисторіи и архиваріусъ, не безъ въдома старшихъ, составляли доказательства о несобытіи брака. Очевидно, что при такихъ условіяхъ было еще труднъе добиться правды.

Не встръчая въ этомъ себъ содъйствія со стороны властей гражданской и духовной, отецъ вынужденъ былъ преодольвать много препятствій для полученія хотя бы и неважныхъ свъдъній, могущихъ разъяснить дъло. Одни изъ начальствующихъ бездъйствовали, потому что сами были скомпрометированы въ этомъ дълъ, а другіе—по недостатку характера и непривычкъ строго относиться къ своимъ обязанностямъ. Къ послъднимъ принадлежали губернаторъ П. А. Солнцевъ и прокуроръ, которые, наконецъ, увидъвъ въ важности сдъланныхъ открытій личное для себя неудобство сидъть сложа руки, усердно принялись помогать отцу.

Обнаруженіе подкуповъ, подлоговъ и отысканіе пропадавшихъ документовъ все еще не уясняли того страннаго обстоятельства: почему бракъ Подымова нигдъ не былъ записанъ въ обыскной книгъ? Обстоятельство это могло быть разъяснено только священникомъ, вънчавшимъ покойнаго; но лица, заинтересованныя въ сокрытіи истины, тщательно скрывали и его мъстопребываніе. Добившись, послъ многихъ неудачъ, гдъ можно найти этого священника, отецъ отправился его разыскивать.

Въ одной изъ окраинъ Орда, въ мъстности имъющей полное право называться трущобою губернскаго города, въ полуразвалившейся избъ, жило семейство бывшаго пономаря церкви села Коптева, Якова Никитина Соколова, роднаго сына священника, вънчавшаго Подымова. На вопросъ отца, дома-ли священникъ и можно-ли его видъть, пономарь отвъчаль, что его отецъ давно уже по случаю бользии не выходить изъ дома, присовокупиль, что онъ теперь въ банъ, здъсь-же на дворъ, и отправился узнать, можетъ-ли онъ придти. Отвътъ быль отрицательный. Пономарь объявиль, что его отецъ такъ боленъ и слабъ, что не только не въ состояни сдвинуться съ мъста, но и говорить ничего не можетъ. Оставалось лично убъдиться въ справедливости сихъ словъ, и отецъ мой отправился въ баню къ старику-священнику. Баня, находившаяся въ глубинъ двора, была еще болъе ветхая, чъмъ изба, въ которой помъщалось семейство пономаря. Покосившаяся на бокъ, она одной стороною почти на половину вросла въ землю, вмъстъ съ единственнымъ своимъ маденькимъ скривившимся окномъ. Тусклыя, разбитыя и склеенныя стекла едва пропускали свътъ, и совершенно прокопченныя стъны бани настолько увеличивали внутреннюю темноту, что, войдя со свъта, не сразу было можно что-либо видътъ. Освоившись съ темнотою, отецъ прежде всего посмотрълъ въ ту сторону, откуда ему услышалось тяжелое кряхтънье. Онъ увидълъ лежащаго на соломъ худаго, дряхлаго и больнаго старика-священника. Отозвавшись на привътъ отца едва слышно и слабымъ голосомъ, старикъ закрылъ глаза, какъ бы давая этимъ замътить, что не намъренъ продолжать разговоръ.

- Вы очень нездоровы? спросиль отецъ.
- Съ годъ лежу, не двигаюсь, отвъчаль старикъ, крехтя и почти шенотомъ.
- Мнъ совъстно васъ безпоконть; но дъло, но которому я пришелъ, такъ важно, что я не желалъ-бы откладывать нашу бесъду. Можете ли вы меня выслушать и откровенно отвъчать на мон вопросы?

Молчаніе старика заставило отца заподозрить его въ глухоть, а потому онъ повториль свой вопросъ нъсколько громче.

- Я слышу, отвъчалъ священникъ внятно и болъе твердымъ голосомъ,—чего вы хотите отъ меня?
- Вы конечно помните, что вы вънчали маіора Подымова; объясните пожалуста, какъ это случилось, что въ обыскной книгъ за 1814 годъ бракъ этотъ нигдъ не записанъ?

Вопросъ этотъ встревожилъ больнаго; онъ заворочался на своей соломъ; потомъ, съ трудомъ переворачиваясь лицомъ къ стънъ, проговорилъ громко и очень скоро: «Никогда не вънчалъ. Ничего не помню. Не мучьте меня, я боленъ, я не могу говоритъ. Оставъте меня».

Въ голосъ больнаго слышалось раздраженіе; но было-ли оно слъдствіемъ досады, что его тревожать, или же встрепенулась совъсть отъ напоминанія о тяжкомъ преступленіи, ръшить было трудно. Послъднее предположеніе однако показалось отцу болье въроятнымъ, и потому вотъ приблизительно съ какими словами онъ обратился къ старику:

— Собранныя мною данныя положительно убъждають, что покойникъ Подымовь быль вами вънчань, и ваше упорное отрицаніе этого факта не можеть повліять на исходь дъла; дъйствительность брака несомнівню будеть признана. Но я не скрою оть вась, что для облегченія правосудія, было-бы весьма важно знать, почему этоть бракъ нигдів не записань. Вы лучше другаго можете это объяснить, потому что записываніе въ книгу составляло вашу обязанность, и книга находилась у вась въ рукахъ, когда возникло дъло о законности брака. Вы подписали и выдали вдовъ Подымова копію съ записи, упомянувъ при этомъ, что въ подлинной обыскной книгъ бракъ записанъ на 14-мъ листъ. Какимъ же образомъ на этомъ листъ, вмѣсто этого брака, за-

писанъ другой, и по тщательному осмотру не видно, чтобы запись была сдълана по подчищенному? Если въ былое время, подъ вліяніемъ дурныхъ побужденій, вы рышились способствовать преступленію, то неужели узнавъ о смерти несчастной, опозоренной матери опозоренныхъ и ограбленныхъ дътей, совъсть ваша не пробудилась и не заставила васъ съ ужасомъ взглянуть на послёдствія лжи вашей, уничтожившей честное семейство? Не можеть быть, чтобы подобныя мысли не смущали спокойствія вашего. Не можеть быть, чтобы въ продолжительной и тяжкой бользни вашей вы не видьли бы посланнаго вамъ наказанія. Послушайте, ваши годы и бользненное состояніе должны напомнить вамь о приближении времени отдать отчеть передъ Богомъ. У васъ у самихъ есть дъти и даже внуки, —что ежели за гръхъ вашъ на нихъ обрушится гиввъ Божій? Не заглушайте въ себв пробужденія добраго чувства, пользуйтесь временемъ примириться съ совъстью. Не уносите въ могилу тайны, которая можеть возстановить имя и права ограбленныхъ сиротъ.

- Не могу, отвъчалъ священникъ, не могу, повторилъ онъ съ отчанніемъ, и затъмъ какимъ-то глухимъ голосомъ добавилъ: я далъ клятву.
- Неужели для раскаянія требуется болье мужества, чьмъ для рышимости сдылать безчестный поступокь? Вы бонтесь нарушить клятву, данную вами для сокрытія преступленія, но не боитесь умереть безъ покаянія! Имыя въ свопхъ рукахъ вырное средство исправить сдыланное вами зло, вы колеблетесь. Не отягчайте души своей новымъ грыхомъ, лучше поспышите чистосердечнымъ раскаяніемъ очистить свою совысть.

Старикъ нъсколько приподнялся, перекрестился и, объими руками ухватясь за руку отца моего, сказалъ сквозь слезы:—Спасибо вамъ, спасибо! Вы вразумили меня.

Затымъ послыдоваль разсказъ, сущность коего заключается въ томъ, что въ Сентябръ 1814 г. опъ дъйствительно, вмъстъ съ причтомъ, вънчалъ, въ церкви села Коптева, помъщика Подымова на Еленъ Ивановой; бракъ этотъ былъ записанъ въ обыскной книгъ, и обыскъ подписанъ поручителями. Книга хранилась въ церкви и была совершенно цъла; но года четыре тому назадъ, книга та Консисторіею была вытребована, вмъстъ съ метрическими книгами, а также вытребованы были въ Консисторію самъ священникъ и сынъ его, пономарь Яковъ. Къмъ были въ Консисторіи эти книги испачканы, измочены и сгноены, не знаетъ; только все это дълалось подъ руководствомъ секретаря Консисторіи Попова, который ему, священнику, и сыну его пономарю приказывалъ переписывать нъкоторыя книги вновь, съ какихъ-то черновыхъ

копій, говоря, что за многіе годы будто не оказалось книгъ по церкви с. Коптева. Книги переписываль сынъ священника, пономарь Яковъ. Обо всемъ этомъ священникъ досель не показываль по настоянію секретаря и вслъдствіе обнадеживанія преосвященнымь, что за это штрафу не подвергнешься, причемъ преосвященный объщаль дать жениха ко внукъ его, священника, дочери пономаря Якова, на его священническое мъсто. На основаніи этого объщанія была принята преосвященнымъ и просьба отъ священника; но послъ сказано, что объщаніе исполнится по окончаніи Подымовского дъла. Въ этомъ-же родъ, но съ незначительными измъненіями, было дано показаніе пономаремъ Яковымъ Орловскому губернатору, въ присутствіи Губернскаго Правленія и губернскаго прокурора. Показаніе-же священника было провърено на квартиръ его командированнымъ отъ Губернскаго Правленія ассессоромъ, при полиціймейстеръ и уъздномъ стряпчемъ.

Вскоръ отцу моему удалось получить еще важное свъдъніе по этому дълу; оно заключалось въ сознаніи одного изъ членовъ Консисторіи, протоіерея Максимова, дъятельнаго участника въ порчъ и сокрытіи документовъ. Онъ объяснить, что 14-й листь изъ обыскной книги вырвань и, вмъстъ съ другими вырванными листами изъ другихъ книгъ, хранится въ архивъ на такой-то полкъ, въ особой связкъ различныхъ разрозненныхъ документовъ. Чтобы отсутствіе этого листа сдълать незамътнымъ, углы всъхъ остальныхъ листовъ, начиная съ 14-го, были отмочены и всей книгъ данъ видъ какъ-бы пострадавшей отъ продолжительнаго нахожденія въ сыромъ мъстъ и поврежденной крысами. Если считать листы не по нумерамъ, выставленнымъ на углахъ первыхъ листовъ, а по скръпъ, то на 14-мъ листъ книги недостаетъ двухъ слоговъ скръпы, и такимъ образомъ откроется, что этотъ листъ въ сущности не 14-й, а 15-й.

Преосвященный Гавріиль, епископъ Орловскій, принадлежа прежде къ бълому духовенству, быль законоучителемь въ 1-мъ Кадетскомъ Корпусъ, когда отецъ мой быль кадетомъ. Встрътившись въ Орлъ, уже при иныхъ условіяхъ, преосвященный всегда оказывалъ моему отцу большое вниманіе. Онъ откровенно бесъдовалъ съ нимъ о злоупотребленіяхъ секретаря Консисторіи, и какъ-бы въ доказательство выказываемаго сочувствія къ предпринятому отцомъ моимъ обнаруженію истины по дълу Подымова, ни разу не пропускалъ лично находиться въ архивъ, когда отецъ отыскивалъ тамъ пропавшіе документы. Сдъланное членомъ Консисторіи признаніе заставило отца просить архіерея вновь допустить его въ архивъ. И на этотъ разъ они пришли туда вмъстъ; а вскоръ пріъхалъ и прокуроръ, заранъе приглашенный отцомъ прибыть въ архивъ, къ условленному времени. Начался пересмотръ дълъ.

Архиваріусь бросался къ полкамъ съ какою-то поспъшностію, чтобы достать дѣла, которыя отецъ назначаль. Каждый разъ, когда осмотрѣнное дѣло не заключало разыскиваемыхъ свѣдѣній, архіерей, указывая прокурору на отца моего, дѣлалъ добродушно шутливымъ тономъ замѣчанія: Вотъ такъ-то, который разъ при мнѣ онъ перерываетъ мой архивъ! Напрасно, другъ мой, себя только утруждаешь; ужъ ежелибы было что, такъ давно-бы отыскалось.

— Ну на этотъ разъ можетъ быть и отыщу, отвъчаль отець и, указывая архиваріусу на одну связку, выглядывавшую на верхней полкъ изъ-за другихъ дъль, попросиль ее достать ему.

Архиваріусь бросился опрометью и, будто не понявъ указанія, подаль другую.

— He эту, а ту что возлъ, повторилъ отецъ, указывая пальцемъ на связку.

Услужливый архиваріусь опять бросился искать, но совершенно въ противоположной сторонь. Тогда отець, взобравшись по льсенкь, самь досталь эту связку. И преосвященный, и архиваріусь, въ одинь голось, поспышли предупредить отца, что искать въ этой связкы напрасно, что тамь хранятся разрозненные документы оть разныхъ дыль другихъ годовь. Но отець уже началь развязывать папку, и при этомь, взглянувъ на архіерея и на услужливаго архиваріуса, не могь не замытить выказавшагося на ихъ лицахъ смущенія. Смущеніе значительно увеличилось, когда отець вытащиль изъ среди этихъ бумагь вырванный изъ обыскной книги листь, на которомъ быль записанъ бракъ Подымова. Опечатавъ связку печатями, своею и прокурорскою, отець сталь прощаться съ архіереемъ. Всѣ вышли изъ архива молча. У подъвзда отца дожидался экипажъ, въ которомъ онъ предложиль про-курору отправиться съ нимъ сейчасъ-же къ губернатору.

— Полковникъ, какъ-то нерѣшительно сказалъ архіерей, прошу васъ, зайдите ко мнѣ хоть на минуту; вѣдь это туть-же, въ этомъ-же домѣ. Всѣ трое отправились на архіерейскій подъѣздъ. Молча дойдя до пріемной, архіерей обернулся къ отцу и его одного попросилъ въ слѣдующую комнату.

- Вы губите меня, сказаль архіерей, оставшись вдвоемь съ отцемь моимь. Скройте это діло, прошу вась.
- Исполняя вашу просьбу, отвъчаль отець, я бы поступиль несправедливо и нечестно; а вы сами, будучи моимъ законоучителемъ, внушали мнъ, что любовь къ Богу человъкъ можетъ доказать, поступая всегда честно и справедливо. До сихъ поръ я неуклонно слъдовалъ этому ученю и не отступлюсь отъ него никогда.

Архіерей опустиль голову и сильно призадумался. Онъ не слышаль, какъ отець съ нимъ прощался и даже не очнулся, когда отець уходилъ изъ компаты.

Сунодъ окончиль пересмотръ дѣлопроизводства Консисторіи, и составленное по сему опредѣленіе было оберъ-прокуроромъ Сунода доложено Государю. Императоръ Николай утвердиль рѣшеніе Сунода, заключавшееся въ слѣдующемъ: бракъ маіора Подымова съ Еленою Ивановою, какъ не подлежащій ни малѣйшему сомиѣнію, признать дѣйствительнымъ и прижитыхъ въ ономъ дѣтей законнорожденными, а затѣмъ рѣшеніе Орловскато епархіальнаго начальства, какъ неправильное, отмѣнить. Предоставить епархіальному начальству войти въ разсмотрѣніе поступковъ духовныхъ лицъ, прикосновенныхъ къ злоупотребленіямъ и подлогамъ въ семъ дѣлѣ. Секретаря Консисторіи и архиваріуса отрѣшить отъ должности и отослать къ суду въ свѣтское правительство.

Утверждая это ръшеніе, Государь повельть: «Совокупно съ дъйствіями чиновниковъ Консисторіи разсмотрьть въ судь и поступки по дълу сему самого истиа, подполковника Подымова, который сталъ отрицать по смерти брата его вънчаніе съ Еленою Ивановою, тогда какъ при жизни самъ признавалъ оное, что доказываетъ собственноручная подпись его на журналъ дворянской опеки, гдъ Иванова названа именно магоршею Подымовою.»

Сенатъ распорядился имъніе возвратить малольтнымъ. По разсмотрыни же дъйствій гражданскихъ чиновъ по производившемуся, по высочайшему повельнію, слъдствію надъ лицами прикосновенными къ этому дълу, было постановлено ръшеніе, опредълявшее мъру взысканія каждому изъ виновныхъ.

Доложенное Государю рѣшеніе это было высочайше утверждено съ тѣмъ, *чтобы о поступках виновных было указомз Сената опубликовано по всей Имперіи*.

Епископъ Орловскій быль переміщень въ Екатеринославь, а нівсколько времени спустя губернаторь и почти всіз служащіє были замізнены новыми лицами.

Извъстясь о высочайшей резолюціи, утверждавшей ръшеніе Сунода о признаніи брака Подымова дъйствительнымъ и дътей законнорожденными, А. Х. Бенкендоров поручиль: "убъдомить подполковника Жемиужникова, который конечно найдеть въ этомъ награду за ревностное содпиствіе свое въ семъ добромъ дъль." Отецъ всегда съ удовольствіемъ вспоминалъ эту любезность бывшаго своего пачальника, но еще съ большимъ удовольствіемъ онъ вспоминалъ о томъ, что ходатайство его объ опредъленіи малольтныхъ Подымовыхъ въ Кадетскій Корпусъ было уважено. Высочайшею властію они были опредълены во 2-й Кадетскій Корпусъ. Въ сообщеніи объ этомъ моему отцу присовокуплено, что на него возлагается привезти этихъ сиротъ въ Петербургъ въ довершеніе оказаннаго имъ благодъянія, коего первымъ виновникомъ былъ онъ.

\*

Прибавлю еще черту, которая въ наши дни можетъ показаться даже невъроятною, но которая тъмъ не менъе върна. По окончании Подымовскаго дъла, отецъ мой тъмъ же владыкою былъ приглашенъ вечеромъ на чашку чаю. Когда онъ явился въ назначенный часъ, его провели прямо въ домашнюю церковь преосвященнаго, и только что отець мой вошель въ церковь, какъ хоръ првихъ грянуль какой-то привътственный гимнъ. Архіерей, въ полномъ облаченіи, съ крестомъ въ рукахъ, вышелъ изъ царскихъ дверей, сказалъ краткое слово въ похвалу отцу моему, просиль у него прощенія и примиренія съ нимъ. Посль того какъ отецъ приложился къ кресту, архіерей передаль крестъ дьякону, а самъ обняль отца и сталь его цъловать. Въ это время изъ другихъ боковыхъ дверей вышли два дьякона: одинъ держаль серебряный поднось, на коемь стояли два бокала; а у другаго въ рукахъ была бутылка Шампанскаго. Когда бокалы были налиты, а протодіаконъ провозгласиль тость за здравіе болярина Михаила, архіерей опять поцеловался съ отцемъ чокнулся, и оба выпили по бокалу <sup>1</sup>).

Поздиве, Орловскіе жители были оповвщены, что въ такой-то день преосвященный будеть последній разъ служить въ соборь и последобедни простится съ паствою. Въ соборъ събхалось все начальство, и народу набралось много. Служба была какъ-то особенно торжественна. Передъ темъ, что архіерею говорить слово, протодіаконъ подошелъ къ моему отцу и, отъ имени преосвященнаго, попросилъ его стать впереди на место, которое онъ ему и указаль. Началь свое слово архіерей такъ: «Миръ оставляю я. Миръ даю вамъ», добавиль онъ, указывая на моего отца. Слово было коротко, но сказано съ чувствомъ, и заключало въ себе что-то въ роде публичнаго покаянія и совета каждому жить честно и не поддаваться искупеніямь дьявола.

<sup>1)</sup> Въ "Спискахъ Іерарховъ", поставленныхъ П. М. Строевымъ (Спб. 1877, стр. 905) значится епископомъ Орловскимъ Гавріилъ Розоновъ съ 18 Сентября 1821, переведенъ въ Екатеринославъ 22 Мая 1828.

Секретарь Консисторіи, Сергъй Алексъевичъ Поповъ, началъ свою службу въ Тифлисъ, будучи, кажется, пъвчимъ у А. П. Ермолова, и оттуда попалъ въ секретари Консисторіи. За Подымовское дъло быль онъ отришент от службы съ тъмъ, чтобы никуда не опредълять его; но, по рекомендаціи Ермолова, онъ быль снова принятъ Кіевскимъ генераль-губернаторомъ В. В. Левашовымъ, у котораго и состоялъ чъмъ-то въ родъ прислуги. За службу его въ Кіевъ, по ходатайству Левашова, послъдовало снятіе штрафа, что дало ему возможность быть впослъдствіи, въ чинъ статскаго совътника, совътникомъ питейнаго отдъленія Орловской Казенной Палаты, но и оттуда его выгнали. Поповъ умеръ лъть 15-20 тому назадъ, оставивъ послъ себя значительное состояніе.

Александръ Жемчужниковъ.

Мартъ 1877 года.

## О ВНУТРЕННЕМЪ УПРАВЛЕНІИ ВЪ РОССІИ.

Записка графа С. Р. Воронцова.

1803 1)

Вы мив прислали, любезный графъ Викторъ Павловичъ, въ спискахъ: проэктъ наставленія, которое должно быть дано министру внутреннихъ дѣлъ и вашъ отчетъ по этому министерству. Оба сочинены вами и представлены Государю. Я объщалъ вамъ составить объ нихъ мои замѣчанія. Исполняю это объщаніе и пишу съ тою откровенностью, съ которою привыкъ я относиться къ друзьямъ моимъ.

Прочитавъ проэкть и отчетъ, я пришелъ къ убъжденію, что мы съ вами совершенно расходимся въ нашихъ понятіяхъ объ управленіи, о законномъ и неизбъжно-необходимомъ надзоръ Сената за министерствомъ и въ особенности въ понятіяхъ о неминуемыхъ злоупотребленіяхъ министерскаго деспотизма, который, Богъ въсть почему, кажется вамъ невозможнымъ. Кто изъ насъ обоихъ правъ, ръшить мы не можемъ; это ръшатъ опытъ и время, и притомъ время весьма не продолжительное. Наши личныя, одно другому противоръчащія мнънія въ этомъ дълъ подтвердятся или опровергнутся непреложнымъ показаніемъ опыта и времени.

Не стану заноситься далеко и ограничу мои замѣчанія лишь нѣсколькими существенными статьями. Въ наставленіи министру внутреннихъ дѣлъ вамъ очень хочется увѣрить Государя, что невозможенъ

<sup>4)</sup> Послана, въ видв письма, къ тогдашнему министру внутреннихъ двлъ, графу В. П. Кочубею. Французскій подлинникъ напечатанъ въ XV книгв "Архива Князя Воронцова". Графъ Кочубей, въ молодости своей жившій въ Парижв во время революціи и насмотрѣвшійся тамъ разныхъ канцелярскихъ учрежденій, быль большой любитель правительственнаго письмоводства. Сперанскій является первоначально ученикомъ его, и лишь впосльдствіи превзошель его въ искусствъ насиловать жизнь законодательными измышленіями. — Надо замѣтить, что отчеты министра внутреннихъ двлъ за 1803, 1804 и 1805 года были напечатаны, что считалось въ то время новостью. П. Б.

министерскій деспотизмь; опасеніе онаго вы называете химерою, потому-де, ито министры суть лица избранныя (это ваши собственныя слова). Воть единственный вашь доводь. Правда, что другаго и не придумаешь; но доводь этоть таковь, что мнѣ за вась досадно, зачѣмь вы его привели. Укажите мнѣ страну, гдѣ бы Государь, чтобы назначить министра, прибѣгаль къ гаданью на бобахь, или металь жребій. Вяземскій, Самойловь, оба Куракины, Кушелевь, Обольяниновь, Панинь, Беклешовь, Мордвиновь и необузданный Державинь были также лица избранныя; всѣ великіе визири въ Турціи, всѣ министры въ Персіи и въ Мароко суть равнымь образомь лица избранныя. Хорошо обезпеченіе противь министерскаго деспотизма!

Раздъляя обязанности губернаторовъ на распорядительныя и судебныя, вы говорите въ вашемъ отчетъ, что по первымъ они должны давать отчетъ министру внутреннихъ дълъ, а по вторымъ министру юстиціи. Это у васъ соскользнуло съ пера, а между тъмъ черезъ это уничтожается Сенатъ: ему нечего больше дълать и не зачъмъ надзирать; ни о чемъ неувъдомляемый, онъ уже не можетъ доводить до свъдънія Государя о дълахъ, вершенныхъ вопреки существующимъ законамъ, о злоупотребленіяхъ власти, совершаемыхъ съ умысломъ или по невъдънію этими избранными лицами, которыхъ деспотизмъ есть-де химера. Сенатъ становится совершенно ненуженъ; дорогая и непроизводительная трата на его содержаніе должна быть отмънена. По крайней мъръ сократится государственный расходъ.

Правда, государь останется въ невъдъніи о томъ какъ управляются его подданные; ибо онъ будеть получать доклады только отъ этихъ избранныхъ лицъ, которыя будутъ всегда въ одно время и судьями и подсудимыми. Государю не останется даже способа узнать, хорошій ли сдълать онъ выборъ, назначивъ этихъ непогръщимыхъ и всегда чистыхъ лицъ.

Стало быть, Сенать, сдълавшійся меньше чъмъ нулемъ, должень быть упраздненъ; ибо не слъдуетъ длить уничижене сенаторовъ и понапрасну тратить деньги на ихъ содержаніе. Эта мъра необходима, и отсрочивать ее можно развъ по любви къ противоръчію и непослъдовательности.

Очень однако сомнъваюсь я, чтобы именные указы, всегда, со временъ Петра Великаго (сего истиннаго основателя нашей государственной силы) исходившіе изъ Правительствующаго Сената, который пользуется въ народъ общеизвъстностью и уваженіемъ, чтобы эти указы могли, какъ это было почти цълое стольтіе, встръчать себъ такое почтительное и покорное сочувствіе, коль скоро они будуть обнародоваться отъ имени государя графомъ Кочубеемъ, графомъ Васильевымъ

или къмъ либо другимъ изъ министровъ, имена которыхъ мъняются, такъ что гдъ нибудь въ Иркутскъ или въ Охотскъ про нихъ могутъ и не знать, тогда какъ Сенатъ извъстенъ и уважаемъ по всей имперіи. Не скрою даже, что будутъ правы, не оказывая этимъ указамъ того непререкаемаго довърія, съ которымъ принимались указы, обнародованные Сенатомъ; ибо относительно сихъ послъднихъ подразумъвалось, что они состоялись послъ предварительнаго разсмотрънія, послъ того какъ, въ случать если его императорское величество былъ вовлеченъ въ ошибку къмъ либо изъ своихъ министровъ, ему представляли что тутъ выходило невърнаго и безполезнаго; тогда какъ, если указъ обнародуется однимъ изъ министровъ, можетъ случиться, что онъ состоялся вслъдствіе одного только личнаго и безъ свидътелей доклада, когда государь могъ быть чъмъ нибудь развлеченъ и не расположенъ обсудить доводы за и противъ предложеннаго къ подписанію указа.

Скажутъ, что Сенатъ можетъ войти со своимъ представленіемъ и послъ изданія въ свъть указа; но исторія графа Потоцкаго удостовърила насъ, къ великой скорби всъхъ Русскихъ людей, что Сенатъ, оскорбленный Державинымъ, уже не посмъеть больше возвышать свой голосъ. Это очень удобно для семи или осьми избранныхъ лицъ, но очень бъдственно для 36 милліоновъ жителей Россіи. Далье, въ томъ же «отчетъ вы говорите, что важные случаи «вноситься будуть въ комитеть или вашему императорскому величеству». За тъмъ слъдуетъ долгій списокъ случаевъ, когда министръ «представляеть о томъ вашему императорскому величеству». Этимъ, равно какъ несчастнымъ или въ предъидущемъ предлеженіи, уничтожается комитеть, засъданія котораго становятся безполезны, какъ и засъданія Сената и какъ бывшія засъданія прежняго Совъта. Все это замышлено вполнъ вопреки сентябрьскимъ манифестамъ прошедшаго года, и поводы къ тому подаете вы, внушая Государю мысли совершенно противоположныя тёмъ, которыя онъ торжественно выразилъ своимъ подданнымъ, во всеуслышание всего государства и всей Европы.

Посмотримъ теперь на «отчетъ». Онъ не представленъ Сенату, какъ бы слъдовало; онъ поднесенъ прямо государю. Послъ этого невозможно найти или угадать причину, зачъмъ проводили вы его черезъ Сенатъ, который не можетъ пошимать что въ немъ содержится и на какихъ подтвердительныхъ статьяхъ основаны выводы, представляемые вами государю. Неизвъстно, почему избрали вы Сенатъ передатчикомъ вашего «отчета»; онъ не въ состояни понимать его, потому что вы безпрестапно ссыластесь на обстоятельства ему недовъдомыя и про которыя знаютъ только государь да вы. Въ этомъ случаъ бъдный Сенатъ столько же причастенъ къ дълу, какъ почтальонъ, который

передасть вамь это запечатанное письмо, причастень къ содержанію онаго. Единственно что можно предположить для объясненія, почему вы прибъгли къ такому способу подачи вашего «отчета» его императорскому величеству, это то, что, явно заявивъ себя противъ сенатскаго вмъшательства въ дъйствія министровъ и желая ръшительнымъ и откровеннымъ образомъ упразднить отвътственность министровъ передъ Сенатомъ, вы имъли намъреніе показать Сенату, что, вопреки сентябрьскимъ манифестамъ прошедшаго года, ему нътъ больше никаго дъла до того, какъ управляется государство. Стало быть, вопросъ этотъ вами ръшенъ, и въ ръшеніи его вы позволили себъ быть и судьею и отвъчикомъ въ одно и тоже время.

Ну, любезный другь, не робкаго вы десятка. Какъ это вы осмълились (хотя бы и не прямо, не по праву, однакожь на дълъ) уничтожать благодътельное и необходимо-нужное соучастие Сената въ общемъ управлении столь обширнаго государства, какова Россія!

Это верховное совъщательное собраніе, это мъсто главнаго надзора надъ всъми отраслями управленія, учреждено Петромъ Великимъ. человъкомъ чудеснымъ, величайшимъ государемъ, какимъ когда либо украшалась державная власть. Онъ учредилъ Сенать; ибо чувствоваль, не смотря на свои дарованія и необычайную геніальность или върнъе вследствие ихъ, что великая страна не можеть быть управляема во всъхъ частяхъ своихъ самимъ государемъ; что ввърить это управление десяти или двънадцати лицамъ безъ надзора за ними значило бы поставить десять или двънадцать деспотовъ, которые, по свойству человъческой природы, вольно или невольно, станутъ злоупотреблять своею властію, и что государь, имёя дёло исключительно съ этими немногими лицами, будеть ими вводимъ въ заблуждение и не узнаетъ про ихъ злоупотребленія и вредъ, ими причиняемый. Вотъ почему, распредъливъ всв отрасли управленія по коллегіямъ, президенты которыхъ были въ родъ министровъ, онъ всъхъ ихъ поставилъ въ зависимость и подчиненіе Сенату, съ тъмъ чтобы Сенатъ держалъ ихъ въ порядкъ, наблюдалъ за ними и докладываль объ нихъ государю. Правда, сенаторы, имъ назначенные, были люди надежные и достойные носить это имя; ибо онъ умълъ выбирать людей, зналъ, какъ важенъ этотъ выборъ и не полагаль, чтобы въ столькихъ милліонахъ подданныхъ, въ народъ, чуждомъ тупоумія и душевной низости, не нашлось 30 или 40 человъкъ, для составленія верховнаго учрежденія страны. Этихъ людей онъ назваль «Правительствующій Сенать» и сдёлаль это собраніе средоточіемь для всего великаго круга дёль, касающихся управленія столь обширнаго государства, какова Россія. Указы отъ имени государя исходили изъ сего верховнаго учрежденія.

Если Петръ Великій, въ своей мудрости, признавалъ необходимымъ такое установленіе, то оно сділалось еще необходиміве въ наши дни, когда Россія значительно расширилась, и народонаселеніе въ ней утроилось противъ временъ сего великаго государя. Сентябрьскія установленія 1802 года были хороши, хотя имъли свои слабыя стороны, возникшія отъ поспъшности и плохаго выбора нъкоторыхъ министровъ; они были необходимы, потому что вносили болье дъятельности въ разныя сферы управленія и въ особенности потому, что ими устроенъ комитетъ всъхъ министровъ, долженствовавшій обсуждать всъ дъла въ присутствіи государя. Но польза оть этихъ новыхъ установленій не возможна безъ надзора за министрами со стороны Сената, которому министры должны были давать отчеть въ своихъ действіяхъ. Возстановление Сената въ старинныхъ правахъ его, узаконенныхъ Петромъ Великимъ, и давало поводъ надъяться на лучшее управленіе страною, и подданные благословляли за это государя. Трудно понять, какъ все это исказилось и какъ государь, самъ того не замъчая, допустилъ, что дъла пошли путемъ вполнъ противоположнымъ тому, который былъ указанъ отъ его собственнаго имени. Я не защищаю дъла графа Потоцкаго. Онъ можетъ ошибаться; весь Сенатъ могъ быть введенъ въ заблужденіе, хотя имъ руководило усердіе къ своему государю. Но изъ за этого не слъдовало Державину наругаться надъ Сенатомъ и входить съ самымъ оскорбительнымъ предложениемъ, въ которомъ онъ имълъ дерзость считать сенаторовъ идіотами, невъжами и бунтовщиками. Съ этихъ поръ сенаторы уже не могутъ возвысить голосъ; ибо главный доводъ министровъ и правителей ихъ канцелярій состояль въ томъ, что Сенать не смъеть дълать государю представленія противъ указа уже обнародованнаго. Какъ будто зло не должно быть поправляемо, коль скоро оно обнародовано, какъ будто Сенатъ могъ какимъ чудомъ узнать что господа министры готовять къ подписи государя, и будто сенаторы имвли время сдвлать представленіе, прежде чемь императорскій указъ былъ имъ присланъ для обнародованія? Вотъ что сдёлаль Державинъ и въ чемъ ему отважно пособили тъ министры, кому хотълось, напугавъ Сенатъ, оставаться безъ надзора въ своихъ дъйствіяхъ.

Но то что вы сдълали, еще гораздо важнъе. Вы послъдовательно твердили и проповъдывали противъ сенатскаго надзора, увъряя, что министерскій деспотизмъ есть химера, такъ какъ министры суть лица избранныя. И послъ этого, какъ будто вы уже выиграли вашу тяжбу, и какъ будто государь, вопреки своимъ же манифестамъ, убъдился въ безполезности Сената, вы ему представляете вашъ «отчетъ» черезъ посредство Сената, которому вы не даете никакого объясненія, умалчивая о поводахъ, вызвавшихъ съ вашей стороны многія мъропріятія

и не прилагая подтвердительныхъ статей. Такимъ образомъ Сенатъ есть безучастный передатчикъ вашихъ бумагъ государю. Будь я сенаторомъ, я предложилъ бы составить *опредъленіе* объ отсылкъ этихъ бумагъ къ вамъ обратно, съ увъдомленіемъ, что Сенатъ не мъщается въ то чего онъ не понимаетъ.

Я конечно подвергся бы тымь же преслыдованіямь, какъ и графь Потоцкій, но роль сего послыдняго для меня предпочтительные роли Державина и роли вашей. Мны всегда были противны злоупотребленія власти и министерскій деспотизмь, отъ котораго блекнеть все въ самой цвытущей страны, который оподляеть людей и бываеть виновникомъ быдствій какъ для подданныхъ, такъ и для самаго государя.

И такъ, другъ мой, понятія паши объ управленіи государствомъ діаметрально противоположны. Это ясно. Такое разномысліе можеть зависить оть несходства въ нравѣ, въ воспитаніи, въ лѣтахъ, отъ долгаго нашего пребыванія въ разныхъ странахъ, словомъ отъ множества другихъ причинъ; но тѣмъ не менѣе оно несомнѣнно. Не думаю, чтобы я могъ разубѣдить васъ; но и вамъ также не удалось бы меня переувѣрить: въ 60 лѣтъ правилъ не мѣняютъ. Вѣроятно вамъ не понравятся мои замѣчанія. Буду жалѣть о томъ; но по мнѣ лучше, чтобы вы были мною недовольны, нежели мнѣ самому быть недовольну собою: ибо я презиралъ бы самаго себя, если бы сталъ писать противъ совѣсти и если бы безсовѣстно показывалъ видъ, будто одобряю то, отъ чего воротитъ мою душу. Вы мнѣ прислали эти двѣ бумаги съ цѣлью узнать мое мнѣніе о нихъ: стало быть, я не могъ выразиться иначе какъ съ полною откровенностью честнаго человѣка и истиннаго друга.

Въ провздъ мой черезъ Петербургъ (на пути къ брату, который ръшился, ради здоровья, покинуть службу и въ будущемъ Январъ отправится въ Москву и къ себъ въ деревню) мы побесъдуемъ обо всемъ, кромъ государственнаго управленія, котораго не коснемся больше инкогда ни на словахъ, ни на письмъ. Я всегда буду радъ видъть давнишняго моего друга Кочубея; но стану бесъдовать съ моимъ другомъ, а не съ министромъ.

Какъ ни длинно это письмо, не могу однакожъ не представить вамъ слъдующаго размышленія. Неужели вы льстите себя надеждою удержаться постоянно на вашемъ мъстъ? Поглядите вокругъ себя. Не говоря о временахъ протекшихъ (отъ которыхъ остались уволенные министры, живыя доказательства того, какъ непрочны мъста) подумайте о томъ, что въ какіе нибудь два года покинули свои должности Паленъ, Панинъ, Кушелевъ, Куракинъ, Мордвиновъ, Беклешовъ и, напослъдокъ, Державинъ. Каково будетъ вамъ, когда вы останетесь безъ

должности и когда вся Россія попрекнеть вамь, что вами придумань, введень и укоренень министерскій деспотизмь, т. е. величайшее бъдствіе, ужасньйшій бичь, оть котораго страждуть подданные и ослабъваеть любовь ихъ къ государю: ибо угнетаемый человъкъ сначала проклинаеть министра-угнетателя, а потомъ перестаеть любить государя, попускающаго своимъ визирямъ угнетать несчастныхъ подданныхъ.

При покойной государынъ у насъ бывали наглые любимцы, которые обращались съ своими соотечественниками, какъ съ рабами. Но это было зло преходящее, неузаконенное, случайное. Потемкинъ и Зубовъ были очень наглые деспоты; но князь Орловъ, Васильчиковъ, Завадовскій, Ермоловъ и многіе другіе пользовались своимъ положеніемь съ умфренностью, а трое последніе даже съ отменною скромностью. Цёль добродетельнаго человека на служебномъ его поприщепринести пользу своей странъ и своему государю, заслужить ихъ уваженіе и оставить по себъ память почетную и благословляемую соотечественниками и потомствомъ. Можете ли вы надъяться, что васъ любять за то, что вами устроень министерскій деспотизмь? Льстецы ваши конечно увъряють вась, что вы любимы, потому что они видять въ васъ министра, въ коемъ они нуждаются; но я, не имъющій никакого дъла до министра, вижу въ васъ моего истиннаго друга, и потому прошу васъ поразмыслить о положении, въ которомъ вы будете, вышедши въ отставку и очутившись въ зависимости то отъ того, то отъ другаго министра, смотря по дъламъ, какія у васъ могуть возникнуть въ разныхъ въдомствахъ, и если придется вамъ терпъть отъ деспотизма, вы будете достойны сожальнія, но вы одинь во всемь государствъ лишены будете права жаловаться, такъ какъ это значило бы возставать противъ собственнаго творенія. Простите, другь мой; обнимаю васъ.

Изъ Сентябрьскихъ указовъ, на которые ссылается графъ Воронцовъ, въ особенности замъчателенъ указъ 8-го Сентября 1802 года. (Именный, данный Сенату о правахъ и обязанностяхъ Сената, въ Полномъ Собраніи Законовъ, № 20405). Выписываемъ изъ него слъдующія статьи:

- 1. «Сенать есть верховное мъсто имперіи нашей; имъя себъ подчиненными всъ присутственныя мъста, опъ, какъ хранитель законовъ, печется о повсемъстномъ наблюденіи правосудія и пр.
- 2. Власть Сената ограничивается единою властію Императорскаго Величества; иной же вышпей власти онъ надъ собою не имъетъ.
  - 3. Единое лицо Императорскаго Величества предсъдаетъ въ Сенатъ.
- 4. Указы Сената исполняются всёми какъ собственные Императорскаго Величества. Одинъ Государь или его именный указъ можетъ остановить сенатскія повелёнія.

5. Всё именные Императорскаго Величества указы, кромё подлежащихъ особливой тайнё, должны взноситься въ Сенать отъ всёхъ мёстъ и лицъ, которымъ оные даны будутъ».

\*

Кромъ расширенія правъ Сепата, Александръ Павловичь, по совъту обоихъ графовъ Воронцовыхъ (пзъ которыхъ старшій быль тогда государственнымъ канцлеромъ, а младшій посломъ въ Лопдонѣ, откуда прівхалъ въ Петербургъ) устранилъ одиночные доклады и принималъ ихъ не ппаче, какъ въ присутствін пъсколькихъ человѣкъ. Читатели приномиятъ, что братья графы Воронцовы, воспитавшіеся подъ вліяніемъ дяди своего государственнаго канцлера Елисаветинскихъ временъ, графа Михаила Ларіоновича, являлись въ то время хранителями преданій Петра Великаго. Они не были вполиѣ угодны Екатеринѣ П-й, потому что находили, что даже и она принимала чрезмѣрное участіе въ общей, Европейской политикѣ. Каково же имъ было, когда внукъ Екатерины сталъ усвоять себѣ спачала преимущественно, а потомъ почти псключительно, лишь эту сторону ел дѣятельности. Графы Воронцовы постоянно твердили противъ близкихъ сношеній съ Пруссіею.

Графъ С. Р. Воронцовъ, осенью 1802 года, возвратился къ своей должности въ Англію, усновоенный и внолив обпадеженный относительно внутренняго управленія Россін. Но новый порядокъ дёль просуществоваль лишь нёсколько місяцевь. 5 Декабря того же 1802 года высочайше утверждень докладъ военнаго министра, по которому молодые дворяне не могли подавать въ отставку изъ военной службы раньше 12 льтъ, коль скоро не получили офнцерскаго чина. Этотъ докладъ былъ предварительно отосланъ въ Сепатъ; но сенаторы не подвергли его своему обсуждению и не воспользовались правомъ предварительнаго обжалованія. Черезъ пісколько педіль, 16 Января 1803 года сенаторъ графъ Потоцкій въ общемъ собраніи Сената возбудиль вопросъ о несправедливости этого постановленія, какъ нарушающаго права дворянства. Вознакли шумпыя пререканія. Тогдашній министръ юстиціп Державниъ увидаль въ этомъ посягательство на власть Государя, и дъло кончилось тъмъ, что вследствіе новаго указа, отъ 21 Марта 1803 года, Сенатъ уже не смёлъ больше подавать своего голоса даже и относительно министерскихъ докладовъ еще не утвержденныхъ.

Главною виною пеудачи была конечно непривычка сенаторовъ къ самостоятельному ноложению. Совмъстныя обсуждения докладовъ тоже прекратились; черезъ годъ потомъ Наполеонъ, дерзкою денешею по новоду траура при Русскомъ дворъ по герцогъ Энгіенскомъ, новернулъ вииманіе Александра Павловича исключительно на вившнюю политику; начался рядъ кровопролитныхъ войнъ, и заботы о внутрениемъ управленіи Россією по необходимости были покинуты.

И. Б.

## ДАЙ ОГЛЯНУСЬ.

"Дай оглянусь..." Пушкинь.

Я родился въ Мартъ 1806 года. Не разъ пытался я въ теченіе моей жизни писать мои Записки, но все было неудачно, и я восноминаніями, уже положенными на бумагу, никогда не выходиль изъ родительскаго дома и не преступаль за предълы 16 лътняго возраста. Между тъмъ сколькимъ событіямъ былъ я очевиднымъ свидътелемъ! У меня сохранились дътскія восноминанія о войнъ 1812 года; я участвоваль въ войнъ 1831 года; наконецъ я былъ участникомъ въ славныхъ реформахъ настоящаго царствованія.... 1)

Я не предпринимаю описывать здёсь длинный рядь всёхъ этихъ событій, потому что по опыту знаю всю мою несостоятельность къ этому дёлу. Коснусь только событій послёдняго царствованія.

Кто, подобно мив, провель лучшіе годы своей жизни подъ сильнымь и крыпкимь скипетромъ Николая I, тоть знаеть, что во время оно намь и не снились ты благотворныя преобразованія, которыми одариль Россію великодушный Александръ II. Казалось бы, что плодотворная дыятельность его человыколюбиваго царствованія должна была привести нась къ мирному преуспынію на пути гражданскаго прогресса; что внутреннее спокойствіе страны обезпечено тыми свободными учрежденіями, какія получили мы отъ руки Царя-Освободителя; что благодарное отечество, окружая его своею любовію, можеть спокойно идти по открытому имъ пути, не встрычая ни препятствій, ни еще менье крамольныхъ и революціонныхъ замысловъ. И что же мы видимь? Рука не подымается писать о тыхъ мерзостяхъ, о тыхъ злодыйскихъ попыткахъ, которыя, по особенному Провидьнію Божію, хотя и не состоялись, но корень зла еще остается.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Статья эта написана въ Январѣ 1881 года. П. Б.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я былъ серіозно болѣнъ. Я пріѣхалъ тогда въ Москву, чтобы посовѣтоваться съ моимъ тамошнимъ докторомъ, какъ я долженъ поступить для облегченія моей болѣзни. Докторъ сказаль мнѣ: «Болѣзнь ваша серіозна, и вы должны начать продолжительное леченіе. Переѣзжайте въ Москву, и мы займемся вашею болѣзнію».—«А долго ли я долженъ буду прожить здѣсь?»—«Мѣсяца два-три».—«Но, докторъ, это будетъ мнѣ стоить дорого. Не можете ли вы всѣ ваши лекарства дать мнѣ принять сразу»?—«Какъ же это можно? Хотя лекарства мои не содержатъ въ себѣ ничего ядовитаго, однакоже никакая натура не переварить ихъ за одинъ пріѐмъ; ихъ нужно будеть принимать черезъ часъ по ложкѣ: тогда только могутъ принести они ту пользу, какой мы отъ нихъ ожидаемъ».

Этотъ отвътъ доктора можетъ служить разръшеніемъ тъмъ вопросамъ, которые поставлены мною выше. Если мы вспомнимъ, что столь существенныя реформы, какъ уничтоженіе кръпостной зависимости, учрежденіе земскихъ собраній, введеніе новаго судоустройства, уничтоженіе винныхъ откуповъ, всеобщая воинская повинность, упраздненіе кредитныхъ учрежденій опекунскаго совъта и приказовъ общественнаго призрънія, совершены почти въ одно и тоже время: то едва ли не придемъ мы къ заключенію моего доктора, что всъ эти начинанія должны были бы даваться намъ черезъ часъ по ложкъ, и что при пріемъ ихъ разомъ государственный организмъ нашъ не могь не поколебаться, не смотря на существенную благотворность этихъ реформъ.

Никто, думаю, не станеть спорить, что всё эти реформы дёлались съ крайнею торопливостію. Достаточно припомнить, что при изданіи новыхъ судебныхъ уставовъ и при открытіи новыхъ судовъ была забыта цёлая нотаріальная часть, такъ что всё крёпостные акты и довёренности совершались въ полиціяхъ.

Правда, что первое законодательное дъйствіе настоящаго царствованія—освобожденіе крестьянь оть кръпостной зависимости, было обдумано всесторонне. Этому способствовало, между прочимь, то обстоятельство, что ненормальность кръпостнаго положенія сознавалась правительствомъ съ самаго начала текущаго стольтія, и робкія попытки его то въ видъ изданія закона о свободныхъ хлъбонашцахъ, то въ видъ обязанныхъ крестьянъ, ознакомили его съ тъми затрудненіями и препятствіями, съ которыми предстояло ему имъть дъло и въ настоящемъ случаъ.

Единственнымъ источникомъ либеральныхъ реформъ былъ неоспоримо самъ нынъ царствующій Государь. Всъ мы, имъвшіе счастіе сколько нибудь ближе знать Его, убъждены, насколько желаетъ онъ блага Россіи. Мы знаемъ по преданіямъ, какъ сильно волновалось Его любвеобильное сердце еще въ отрочествъ, когда онъ слушалъ уроки исторіи Россіи. Но, ръшаясь дъятельно осуществить свои благодътель ныя для насъ намъренія, Онъ не могъ по самому свойству вещей самолично привести ихъ въ исполненіе. Ему нужны были помощники, которыми, естественно, могли быть наиболье извъстные ему высшіе сановники государства, а симъ послъднимъ необходимы были канцеляріи изъ чиновниковъ и бюрократовъ.

Насколько первые могли соотвътствовать намъреніямъ Государя, мы можемъ отчасти судить по ихъ общественной репутаціи. Что касается до вторыхъ, то ихъ избирали изъ молодыхъ людей наиболье способныхъ и по преимуществу либеральныхъ. Ихъ научное образованіе и умственная развитость въ большинствъ, конечно, не подлежатъ сомнънію; но я по совъсти не могу сказать, чтобы направленіе ихъ было безупречно, и чтобы, подвизаясь на поприщъ первой либеральной реформы, у нихъ не таилось мысли перейти далеко за предълы указанной Государемъ цъли.

Правительственные органы, вступивъ впервыя на путь либеральныхъ реформъ, увлеклись этимъ направленіемъ. Либерализмъ сдёлался модою, и мы видёли украшенныхъ сёдинами старцевъ, вёрныхъ и рьяныхъ исполнителей воли императора Николая, не смёвшихъ тогда произнести сколько нибудъ самостоятельнаго слова, сдёлавшимися внезапно крайними прогрессистами.

Таково было положеніе въ правительственныхъ сферахъ. Съ другой стороны, въ сословіи наиболье заинтересованномъ въ крестьянской реформь, въ которомъ издавна раздавались протесты противъ кръпостнаго права, вдругъ, когда желаемая на словахъ реформа близилась къ осуществленію, явились ярые ея противники и, можно сказать, что за исключеніемъ истинно-просвъщенныхъ и искреннихъ патріотовъ, каковы: Хомяковы, Самарины, Черкасскіе, Аксаковы, Кошелевы и имъ подобные, —все дворянство единодушно оказалось въ оппозиціи и было крайне озлоблено.

Что касается до крестьянь, то, несмотря на то, что дёло ихъ было оглашено подъ заглавіемь: «Дёло объ улучшеній быта помищивихъ крестьянъ», между ними не проявлялось никакого особеннаго движенія. Нётъ сомнёнія, что между ними ходили разные толки; но порядокъ и повиновеніе нигдё не нарушались.

Будущій историкъ этой эпохи царствованія Александра ІІ-го, конечно, обратить вниманіе на эту невозмутимую сдержанность многомилліоннаго народа. Она еще болье заслуживаеть уваженія и изумляеть нась, когда мы примемъ въ соображеніе, что правительство, охраняя интересы дворянства, тщательно избытало произнести слово: «освобожденіе крестьянь», а замѣнило его выраженіемь: «улучшеніе ихъ быта». Въ этомъ одномъ словѣ заключалась вся сила порицанія ихъ настоящаго положенія, гласно сознаваемая правительствомъ и указывала имъ на близкій изъ него исходъ. Мнѣ казалось, что еслибы, войдя въ какой либо острогь, въ качествѣ авторитетнаго правительственнаго лица, я объявилъ колодникамъ, что ихъ содержатъ скверно и что въ скоромъ времени всѣхъ ихъ выпустятъ на волю, — то едвали бы эти привыкшіе къ тюрьмѣ люди, доселѣ не имѣвшіе надежды освобожденія, усидѣли въ острогѣ: они разломали бы двери, перебили стражу и вышли силою на волю.

Госнодь сохраниль Россію оть подобнаго бъдствія.

Вскорѣ послѣ извѣстныхъ рескриптовъ дворянству разныхъ губерній начали составляться губернскіе комитеты для начертанія проектовъ положенія о крестьянахъ, выходящихъ изъ крѣпостной зависимости, и въ тоже время въ Петербургѣ былъ основанъ для того центральный Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Великаго Князя Копстантина Николаевича.

Я не буду описывать всёхъ дёйствій и мёропріятій правительства по этому дёлу. Ограничусь только тёми воспоминаніями, которыя выпали на мою долю.

Въ Октябръ 1859 года я былъ назначенъ ...скимъ губернаторомъ. Въ это время дѣло освобожденія крестьянъ въ Петербургѣ близилось къ окончанію, и жители нашего города со дня на день ожидали оффиціальнаго о томъ извѣстія; но оно не приходило. Сношенія центральнаго правительства съ губернаторами не оживлялись особенною дѣятельностію. Одною изъ первыхъ по вступленіи моемъ въ должность бумагъ было циркулярное отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ объ учрежденіи въ каждомъ губернскомъ городѣ подъ предсѣдательствомъ губернатора Комитета по крестьянскимъ дѣламъ изъ четырехъ членовъ мѣстныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ: двоихъ по избранію мъстнаго дворянства и двоихъ, назначаемыхъ отъ высочайшаго имени министромъ, по представленію губернаторовъ.

Составъ такого Комитета, особенно на первое время послъ изданія ожидавшагося Положенія, я признаваль особенно важнымь. Зная заранье, что со стороны містныхъ дворянъ-поміщиковъ я не могу ожидать добросовістнаго пособія при устройстві освобождаемыхъкрестьянь, я паходился тімь въ большемъ затрудненіи, что въ числі самыхъ видныхъ дільцовъ со стороны дворянства находился бывшій нікогда губерискимъ предводителемъ кн.\*\*\*. Я давно и лично зналь князя. Это быль человікъ чрезвычайно умный и совершенно честный; но въ тоже время отъявленный кріпостникъ, жаркій ревнитель поміщичыхъ

интересовъ и непримиримый врагъ эмансинаціи. Онъ пользовался въ дворянствъ огромною популярностію, и слово его было закономъ для большинства, которое, какъ всегда и вездъ, составляло Панургово стадо. Не было для меня сомнънія, что князь будетъ непремънно избранъ членомъ отъ дворянства и такимъ образомъ не только по своимъ убъжденіямъ, но и въ силу своего положенія станетъ въ оппозицію со мною.

Чтобы избъжать затрудненій, я ръшился прибъгнуть къ дипломатическому способу. Я думаль ослабить вліяніе князя въ этомъ случав, перемънивь его значеніе въ предстоящей ему дъятельности и, если нельзя было измънить его убъжденій и правиль, то по крайней мъръ навязать ему роль, которая бы придавала ему по крайней мъръ извит сочувственное мит положеніе и чрезъ то ослабляла вліяніе его на дворянство. Я ръшился представить его въ члены Комитета отъ правительства. Мит казалось, что такимъ образомъ я лишу дворянство возможности выбрать его отъ себя. Кромъ того мит казалось, что, еслибы я ошибся и встрътиль со стороны князя ръшительное противодъйствіе, то правительство имъло бы возможность всегда уволить его изъ Комитета и замънить другимъ, и такимъ образомъ, лишивъ его возможности быть избраннымъ дворянствомъ, устранить окончательно вредное его вліяніе.

Въ этихъ видахъ я ръшился написать письмо къ князю и просить его согласія на вступленіе въ Комптетъ членомъ со стороны правительства. Не скрою, что я почти былъ убъжденъ въ отказъ съ его стороны, потому что онъ былъ совершенно увъренъ въ избраніи его дворянствомъ. Со всъмъ тъмъ, князь согласился, и я представилъ о томъ министерству. При этомъ я собственноручно и въ совершенной тайнъ написалъ конфиденціальное письмо къ министру внутр. д., въ которомъ откровенно изложилъ все вышенисанное, самъ его запечаталъ и самъ отправилъ на почту, такъ что никто, кромъ меня и адресата, не могъ знать его содержанія.

Въ скоромъ времени я получиль отвъть министра, который не только не раздълиль моего мивнія, но довольно ръзко порицаль мою ръшимость представить такое неблагонадежное лицо, какъ князь \*\*\*.

Я попять бы такое ръшеніе министра, еслибы чрезъ него князь \*\*\* быль устранень изъ Комитета; но любопытно, что тоть же самый князь вслъдъ за симъ быль допущенъ министерствомъ въ Комитетъ членомъ со стороны дворянства, и такимъ образомъ быль, такъ-сказать, утвержденъ въ качествъ моего оффиціальнаго противника!

Не менъе любопытно, что по отправлении моего секретнаго объ этомъ письма, о сохранении тайны котораго я такъ заботился, полу-

чиль я недёли черезь три газету «Колоколь», въ которой конфиденціальное письмо мое было напечатано цёликомъ.

Пусть тоть изъ читателей, кому сколько-нибудь знакомъ порядокъ служебныхъ сношеній, разръшить себѣ, какимъ образомъ конфиденціальная бумага, которая обыкновенно хранится въ личномъ портфелѣ министра, могла перейти оттуда въ редакцію Лондонскаго журнала? Здѣсь нельзя заподозрить мелкаго чиновника, принимавшаго участіе въ революціонной прессѣ. Нельзя и допустить мысли, чтобы самъ министръ находился въ сношеніяхъ съ редакцією. Кто же, спрашивается, былъ посредникомъ между имъ и Лондономъ? И каково было положеніе губернатора, полагавшаго, что онъ откровенно разговариваетъ съ министромъ, когда вмѣсто того онъ бесѣдовалъ съ Герценомъ!....

Вскоръ по открытіи Комитета, губернаторы получили циркулярное извъщеніе, что предъ изданіємъ ожидаємаго Положенія о крестынахъ къ нимъ будутъ присланы въ помощь генераль-майоры свиты Его Величества и флигель-адъютанты. На мою долю назначался свиты генераль-майоръ \*\*\*. Съ какою цълію назначались намъ эти помощники—объяснено не было. Можно было догадываться, что эта мъра была предпринята въ виду того недовърія, которое правительство имъло къ этимъ «хозяевамъ губерній», имъ самимъ назначаемымъ.

Догадка эта, по крайней мъръ, въ монхъ глазахъ, подтвердилась при слъдующемъ случаъ. Хотя въ это время проектъ судебной реформы еще не былъ обнародованъ, по она была уже на очереди. Учреждались въ пособіе существовавшимъ судамъ особые судебные слъдователи съ правами, дотолъ у насъ неслыханными. Выборъ и опредъленіе ихъ въ должности предоставлялись губернаторамъ

Вскоръ послѣ этого я получиль печатный циркуляръ отъ министра вн. д., въ которомъ опъ писалъ слѣдующими почти словами ¹): «До свѣдѣнія министерства дошло, что нѣкоторые губернаторы опредъляютъ судебныхъ слѣдователей за деньги (sic). Не давая сему полнаго и безъисключительнаго вѣроятія, я считаю долгомъ предупредить васъ» и проч.

Признаюсь, такая бумага, и притомъ не только не секретная, но печатно-циркулярная, меня взорвала. Я отвъчаль, что циркулярь министерства содержить въ себъ двъ песомнънныя истины. Первая заключается въ той откровенности, съ какою опо выражаеть всю сте-

<sup>1)</sup> Я говорю "почти", потому что, не имѣя подъ рукою подлиннаго отношенія, цитую его на память. Хотя быть можеть въ печатномъ циркулярѣ встрѣтится неточность въ выраженіяхъ, но за вѣрность смысла я ручаюсь,

пень неуваженія своего къ губернаторамъ, а вторая—въ признаніи, что оно само знаетъ губернаторовъ-взяточниковъ и терпить ихъ на службъ, ограничиваясь циркулярами. Не желая принадлежать ни къ той, ни къ другой категоріи, я просилъ министра вн. д. повергнуть къ стопамъ Государя Императора всеподданнъйшую мою просьбу объ увольненіи меня отъ должности, въ которой, какъ публично опозоренной, я не могу уже принести никакой пользы.

Отправляя это прошеніе, признаюсь, я думаль, что изъ числа моихъ товарищей найдется нѣсколько человѣкъ, которые не согласятся безмолвно перенести эту пощечину. Я ошибся: никто, кромѣ меня, не выразилъ оскорбленія, и такимъ образомъ я одинъ остался какъ бы взяточникомъ!

Между тъмъ время шло. Всъ работы по крестьянскому дълу въ Петербургъ приближались къ окончанію; вниманіе мъстныхъ жителей губерніи было напряжено; всъ ожидали скораго появленія манифеста объ освобожденіи крестьянъ. Въ концъ Февраля я получилъ секретное отношеніе министра вн. д., ¹) въ которомъ онъ увъдомлялъ меня, что въ скоромъ времени манифестъ будетъ подписанъ Государемъ и, какъ можно полагать, въ теченіе предстоявшаго великаго поста обнародованъ.

Говоря предъ симъ о составъ временнаго Комитета по крестьянскимъ дъламъ, я забылъ сказать, что, представляя князя \*\*\* въ число членовъ отъ правительства, я вмъстъ съ тъмъ представилъ и другаго, извъстнаго мнъ помъщика, такъ какъ со стороны правительства должно было быть назначено два члена. Ръшеніе министерства относительно князя уже мною описано. На мъсто его я назначилъ другаго. Но министерство удержалось утвердить моихъ кандидатовъ, а мнъ предложило представить на мъсто ихъ двоихъ другихъ, названныхъ министерствомъ по имени. Эти кандидаты лично мнъ не были извъстны, а потому я отвъчалъ, что министерство можетъ само ихъ назначить, а я не нахожу возможности рекомендовать людей, въ благонадежности которыхъ я не могу быть увъреннымъ.

Я упоминаю объ этомъ случав чтобы показать тактику передовыхъ двльцовъ того времени. Назначая своихъ аколитовъ оффиціальными участниками реформы, они представляли ихъ Государю за избранныхъ губернаторами и вмвств съ твмъ на губернаторовъ же возлагали за нихъ отвътственность предъ общественнымъ мнвніемъ. Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ былъ наконецъ обнародованъ од-

<sup>1)</sup> Отношеніе это было пом'ячено отъ 21 или 22 Февраля, не упомню; но положительно знаю, что оно писано изъ Петербурга послів 19-го.

новременно въ С.-Петербургъ и въ Москвъ 5 Марта 1861 г. какъ увъдомилъ меня шифрованною депешей министръ вн. д., и вскоръ послъ
того назначенный въ помощь ко мнъ свиты Е. И. В. генералъ-майоръ \*\*\*
прибылъ въ городъ. Онъ привезъ съ собою нъсколько тысячъ экземпляровъ манифеста и только тридцать экземпляровъ Положенія. При
этомъ губернаторамъ предоставлялось перепечатать у себя подъ личною своею отвътственностію манифесть, въ томъ количествъ, которое
они признаютъ нужнымъ, но Положеніе перепечатывать было строго
воспрещено.

Я распредълить полученные мною экземпляры по два на каждый ужздь, одинъ предводителю, другой исправнику, 24 экземпляра. Одинъ губернскому предводителю, 1 въ губернское правленіе, 1 въ палату государственныхъ имуществъ, 1 въ казенную палату, 1 жандармскому штабъ-офпцеру и 1 оставилъ у себя.

Какъ тогда, такъ и теперь, я не могу объяснить себъ причину запрета губернаторамъ перепечатывать Положеніе подъ личной своей отвътственностію. Если принять въ соображеніе время года (12 Марта), въ которое последовало обнародование манифеста во вверенной мнъ губерніи и тъ затрудненія въ путяхъ отъ весенней распутицы, какія должны были замедлить единовременное введеніе въ д'яйствіе послъдовавшей реформы, то сдълается непонятнымъ, почему правительство было такъ щедро на манифесты и такъ бережливо на Положенія. Ужели, возбуждая всеобщую нетерпъливость кръпостныхъ людей обнародованіемъ манифеста, оно не видало, что, замедляя приведеніе его въ исполненіе, оно могло произвесть гибельныя послёдствія? Это тімь болъе для меня необъяснимо, что одновременно съ запретомъ губернаторамъ печатанія Положенія, газетчикамъ было дозволено пом'єщать его въ своихъ листахъ in extenso, причемъ объявлялось, что Положение можно было пріобрітать у книгопродавцевъ по 1 рублю за экземпляръ, тогда какъ мы на требование крестьянъ выдать имъ Положение должны были отвъчать отказомъ.

Если бы теперь, по прошествіи 20 лѣть, когда власть, бывшая въ рукахъ губернаторовъ, такъ ослаблена, они были бы поставлены въ такое же положеніе, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что народъ раздѣлался бы съ ними по своему, какъ съ ослушниками царской воли, объявленной въ манифестахъ. Но тогда власть еще не была расшатана, и Богъ сохранилъ насъ.

Но если покорность и довъренность народа къ правительству охраняли насъ отъ безпорядковъ, то были другія неудобства, истекавшія отъ недостатка Положеній. Въ нихъ, кромъ общихъ правъ предоставляемыхъ крестьянамъ и порядковъ новаго управленія, были такіе §§, которые вступали въ силу съ самаго дня объявленія манифеста и нарушеніе которыхъ влекло за собою судебную отвътственность. Таковы паприм. уничтоженіе права тѣлесныхъ наказаній, запрещеніе посылки крестьянина далье 30 версть отъ мъста его жительства и т. п. Чтобы устранить эти неудобства, я составиль выписку всъхъ тъхъ параграфовъ, которые подходять подъ эту категорію и, напечатавъ ее, разослаль по всей губерніи въ каждое сельское и вотчинное управленіе.

Такой поступокъ мой, дойдя до свъдънія министерства, вызваль со стороны его строгій вопросъ, какъ я осмълился принять эту мъру, съ требованіемъ прислать печатный экземпляръ.

Увидъвъ изъ него, что выписки, мною сдъланныя, буквально върны, министерство хотя и убъдилось, что я не вышель изъ предъловъ моей власти, замътило мнъ однакожъ, что этого допускать нельзя; потому что, если каждый губернаторъ будеть дълать выписки по своему усмотрънію, то между ними могутъ встрътиться противоръчія, которыя приведуть жителей въ недоумъніе. Хотя я и отвъчалъ, что въ \*\*\* губерніи только одинъ губернаторъ и что выписки другаго въ ней распространены быть не могуть, но министерство осталось при своемъ мнъніи.

Изъ всего, что выше сказано, кажется очевиднымъ, что министерство не имъло къ губернаторамъ никакой довъренности; по крайней мъръ всъ представленія ихъ, основанныя и на близкомъ знакомствъ съ дъломъ, и на мъстныхъ потребностяхъ, были оставляемы безъ послъдствій.

Кому хорошо извъстенъ крестьянскій быть и кто знакомъ съ крестьянскимъ кругозоромъ, тотъ, конечно, согласится, что свобода въ глазахъ крестьянина того времени прежде всего имъла значеніе полнаго освобожденія отъ барщины. Не владъя отвлеченными понятіями, онъ опредъляль значеніе свободы изъ практики. Онъ видълъ и зналъ по опыту, что кръпостные люди отбываютъ барщину помъщику, а казенные крестьяне, которые въ глазахъ его единственно представлялись свободными, барщины не знаютъ. Поэтому, если не исключительнымъ, то главнъйшимъ признакомъ свободы, онъ признавалъ отсутствіе барщины. Освобожденіе крестьянъ, при сохраненіи барщинной повинности, не могло быть имъ понято и представлялось ему аномаліей. Для того, чтобы вполнъ понять и овладъть новымъ положеніемъ, потребно было время.

Вотъ почему, когда я былъ въ Петербургъ, то говорилъ, гдъ было нужно, что манифестъ объ освобождении должно публиковать по окончании полевыхъ работъ и отнюдь не позже Декабря, чтобы объ

стороны, и помъщики и крестьяне, имъли достаточно времени до начала новыхъ работъ ознакомиться и изучить новый законъ.

Не знаю причины, побудившей публиковать его 19 Февраля (и даже заднимъ числомъ, какъ мы это выше видъли). Если причина этому лежала въ върноподданнической ревности запечатлъть въ народной памяти радостный актъ уничтоженія кръпостнаго права воспоминаніемъ о днъ восшествія на престолъ Царя-Освободителя, то мнъ кажется, что актъ освобожденія, по самому свойству своему, навсегда увъковъчивалъ благодарное воспоминаніе объ Освободитель, въ какой бы день ни былъ обнародованъ манифестъ.

На практикъ вышло, что манифесть быль обнародовань по крайней мъръ въ ...ской губерни въ половинъ Марта, т. е. когда уже у насъ начинались полевыя работы, и настала полнъйшая распутица, такъ что чиновники, развозившіе манифесть по уъздамъ, не только встръчали препятствія въ пути, но подвергались и серьезнымъ опасностямъ.

Я говорю это о манифестъ. Разсылка Положеній, какъ видно выше, замедлена еще долъе.

Въ ту минуту, когда радость освобожденія охватила крестьянь, явилось и разочарованіе: ихъ высылали на барщину для обработки яровыхъ полей. Я уже говориль о несовмъстимости понятій свободы и барщины. Крестьяне усомнились, а повърить дѣло за отсутствіемъ Положеній было нечѣмъ. Явилось пеповиновеніе сначала помѣщикамъ, а потомъ и властямъ. У меня въ губерніи нашлось болѣе 10 тысячъ душъ крестьянъ въ одномъ уѣздѣ, оказавшихъ открытое неповиновеніе полиціи. Я долженъ былъ ѣхать на мѣсто, взявъ съ собою командированнаго ко мнѣ генерала свиты Его Императорскаго Величества. Неповиновеніе было прекращено только съ помощію силы. Замѣчательно, что тѣ крестьяне, которыхъ мнѣ можно было избавить отъ тѣлеснаго наказанія, благодарили меня, говоря, что благодарятъ за то, что научиль ихъ «уму-разуму». «Вѣдь», продолжали они, «когда скотину выпускають въ поле, то прежде припасутъ пастуховъ, а насъ выпустили безъ всякаго начальства».

Донося объ этомъ министерству и уже зная по опыту, что бумаги губернаторовъ, адресованныя къ министру, въ тоже время поступаютъ къ Герцену, я каждый мой шагъ, каждое мое дъйствие оправдалъ буквальнымъ цитатомъ законовъ, и министерство не могло обвинить меня; но оно поступило инымъ, болъе дъйствительнымъ образомъ. Поданную мною просьбу объ увольнени оно до сихъ поръ держало у себя, не давая ей нъсколько мъсяцевъ никакого хода. Теперь, по получении моего донесения, оно не замедлило меня уволить по прошению въ отставку, а свитскаго генерала перевести, не помню подъ какимъ предлогомъ, въ какую-то другую губернію, назначивъ на его мъсто другаго офицера.

Спрашивается: какое впечатленіе эти событія должны были произвести на крестьянь? Предшествовавшее имъ было непзвъстно; о поданной мною просьбъ они, конечно, ничего не знали. Въ ихъ глазахъ было явнымъ одно: губернаторъ и генералъ, ихъ паказавшіе, удалены!....

Пусть добросовъстный читатель, положа руку на сердце, скажетъ, имъю ли и право подозръвать либераловъ министерства въ какомъ либо умыслъ.

Въ намъреніи дъятелей министерства воспользоваться великою реформою для достиженія предвзятой ими цъли я убъждень всьми мірами и распоряженіями того времени. Понятно, что я не думаю обвинять въ этомъ С. С. Ланскаго, бывшаго тогда министра внутреннихъ дълъ. Этоть благородный и честный старикь добросовъстно и искренно стремился исполнить волю Государя. Но онъ былъ подъ вліяніемъ ближайшихъ своихъ сотрудниковъ, которыя въ свою очередь не замъчали, что подчинялись вліянію второстепенныхъ дъятелей. Быть можеть, что и эти послъдніе не имъли опредъленной цъли, а только стремились подражать либеральнымъ порядкамъ западной Европы. Путемъ къ сему они признавали взрывъ стихійныхъ силъ народа, при усмиреніи которыхъ надвялись осуществить свои конституціонныя мечты. Я могь бы назвать по имени тъхъ лицъ, которыя, по моему убъжденію, были во главъ затъп. Но ихъ уже нътъ, и я считаю себя не въ правъ именовать мертвыхъ, которые не имъють возможности возражать мнъ, и думаю, что указанія на ихъ дъйствія достаточно могуть охарактеризовать ихъ.

Поводомъ къ водворенію безпорядковъ они избрали съ одной стороны раздраженіе дворянъ противъ правительства и внесеніе вражды между сословій, а съ другой—обезсиленіе мъстныхъ властей въ глазахъ народа.

Въ первомъ отношеніи было исходатайствовано и разослано по губерніямъ высочайшее повельніе о запрещеніи въ дворянскихъ собраніяхъ касаться вопроса о предстоящемъ устройствъ крестьянъ. И это въ то самое время, когда вопросъ этоть быль животрепещущимъ, когда все народонаселеніе Имперіи было охвачено его интересомъ и безпрепятственно разсуждало о немъ.

Я не забуду впечатлёнія, меня поразившаго, когда я вошель въ залу ...скаго дворянскаго собранія, въ которомь я быль членомь, какъ пом'вщикъ той губерніи. Всеобщее негодованіе достигало до высшей степени; вст были глубоко оскорблены этою мтрою; вст говорили, что

высшее сословіе Имперін смѣшано съ грязью, что кучера и лакеи, тогда еще крѣпостные, могуть свободно у подъѣзда говорить о крестьянской реформѣ, а имъ—дворянамъ, оффиціально собраннымъ подъ руководствомъ предводителей, только что принесшимъ вѣрноподданническую присягу, за присутственнымъ столомъ и при зерцалѣ запрещается говорить о предметѣ, для нихъ самомъ близкомъ и существенномъ. «Чѣмъ заслужили мы, говорили они, такое униженіе и недовѣріе правительства?...»

Первый опыть удался; сословіе было раздражено и уже тыть самымь не могло не возбудить противъ себя неудовольствіе Государя.

Я тъмъ смълъе утверждаю, что это высочайшее повеление было исходатайствовано съ цълію раздразнить дворянство, что миъ самому откровенно признавался въ этомъ авторъ затъп, нынъ уже умершій. De mortuis aut bene, aut nihil.

Во второмъ отношеніи было получено губернаторами уже по обнародованіи Положенія о крестьянахъ секретное предписаніе министра внутреннихъ дѣлъ не торопиться назначеніемъ мировыхъ посредниковъ. Дѣло это такъ важно, писало министерство, что нужно употребить особенное и всестороннее вниманіе при выборѣ лицъ, которымъ придется вести новое дѣло, и потому министерство предлагало первое его направленіе предоставить уѣзднымъ предводителямъ дворянства.

Мпнистерство умалчивало, что посредники уже были выбраны; оставалось только допустить ихъ къ должности. Отъ нихъ должно было ожидать правильнаго направленія дъла (что они и доказали). Между тъмъ какъ предводители, въ большинствъ стараго кръпостиаго закала, не могли ни сочувствовать, ни дать ему полезнаго направленія. Принимая эту мъру, министерство очевидно забыло евангельскую притчу о новомъ винъ и старыхъ мъхахъ.

Я еще не успълъ сдать губерніи, когда получиль телеграмму новаго министра внутреннихъ дълъ Валуева о скоръйшемъ введеніи въ должность мировыхъ посредниковъ. Слава Богу! Для новаго вина потребовались и новые мъхи: оно не разлилось...

Я оставиль городь и отправился на житье въ свое имъніе ... ской губерніи. Тамь я получиль всемилостивъйшую награду, присланную мнъ по собственной высочайшей инпціативъ. Я быль чрезвычайно этимь обрадовань, какь доказательствомь, что Государь не гнъвается на меня за то, что я вышель въ отставку въ такую критическую эпоху. Такое предположеніе мое вскорт оправдалось. Вслъдь за симъ я получиль назначеніе на довольно видную должность въ Петербургъ.

Провздомъ чрезъ Москву я видълся со многими знакомыми и старыми пріятелями. Всв меня поздравляли съ назначеніемъ; но всв гово-

рили, что въ Петербургъ такая угарная атмосфера, что свъжій человъкъ, въ нее вошедшій, непремъно скоро угоритъ. Благодаря Бога, я не угорълъ; но скоро изъ нея вышелъ, почувствовавъ ея удушливое вліяніе...

Изъ всего вышесказаннаго можно, кажется, заключить, что первые задатки прискорбныхъ новъйшихъ явленій заложены въ самомъ началь послъдовавшихъ реформъ, вслъдствіе не ясно сознанныхъ стремленій высшими чинами государства и неудачнаго ими выбора своихъ второстепенныхъ сотрудниковъ.

Никто не сомнъвается, что единственнымъ виновникомъ благотворныхъ реформъ былъ Государь, и исторія воздасть должную справедливость великому Преобразователю. Источникомъ реформъ были, несомивино, Его великодушіе п безграничная любовь къ отечеству. Самая даже посибшность, съ какою реформы следовали одна за другою, показываеть глубокое знакомство съ исторією нашихъ учрежденій. Всъ знають, какъ многія міропріятія остались педоконченными вслідствіе замедленія. Но кто были его сотрудники? Откуда, изъ какой среды могь онъ взять ихъ? Все, стоявшее близко къ престолу, было или слишкомъ связано матеріальными интересами, которые должны были потерпъть ущербъ отъ преобразованій, или, что еще важиве, связаны узкостью устарълыхъ прежнихъ своихъ понятій. Опи сами нуждались въ помощникахъ не только для веденія формальнаго дъла, но даже для уясненія, имъ самимъ незнакомыхъ дотолъ, неръдко даже элементарныхъ, идей. Нужно было искать ихъ, и они, естественно, явились въ средъ второстепенныхъ дъятелей; но и эти послъдніе, при всей своей благонамъренности и образованности, знали Россію только теоретически и въ свою очередь нуждались въ помощникахъ, которыхъ они искали между такъ называемыми передовыми людьми того времени, а руководителемъ сихъ послъднихъ былъ тогда Герценъ. Его сочиненія и изданія цінились на вісь золота и, не смотря на ихъ запрещеніе, раскупались на расхвать. И для тъхъ и для другихъ верхомъ совершенства представлялась Западная Европа.

При такихъ обстоятельствахъ неудивительно, что явились люди неблагонамъренные, которые усиъли въ новое смъщеніе впустить каплю ветхаго кваса, который, благодаря либеральной прессъ, постененно приводиль его въ броженіе. Главною, остающеюся и досель, пружиною этого дъла было возбужденіе недовърія и враждебности между сословіями. Не смотря на двухвъковое закръпощеніе народа, либеральные дъятели и публицисты, съ удивленіемъ увидъли, что ненависти крестьянъ къ помъщикамъ въ большинствъ не существовало, и это слъдователь-

но лишало ихъ главнъйшаго матеріала. Съ этимъ открытіемъ они теряли главный способъ произвести тъ волненія, которыя составляли ихъ скрытную цъль. Нужно было доказать крестьянамъ, что и нынъшнее ихъ положеніе тяжело потому, что они получили будто бы недостаточные надълы земли и что причиною этому все тъже помъщики. Распущены были слухи о предстоящемъ передълъ земель. Новъйшее дъло о неповиновеніи крестьянъ гр. Бобринскаго доказываетъ, что пріемъ этотъ и теперь признается удобнымъ...

Но я кончиль. О службъ моей въ Петербургъ буду писать въ другое время.

Гр. Дмитрій Т. Знаменскій.

# КЪ БІОГРАФІИ ГРИБОѢДОВА.

Грибобдову пришлось по нъскольку льть сряду живать въ Тифлисъ, и тамъ онъ долженъ былъ познакомиться со вдовою начальника Кавказской артиллерін Өедора Исаевича Ахвердова; потому что въ то время и долго послѣ домъ Ахвердовой принадлежалъ къ числу немногихъ Тифлисскихъ домовъ, гдъ образованность, любовь къ знаніямъ и искусствамъ соединялись съ радушнымъ гостепримствомъ. Прасковья Николаевна Ахвердова, урожд. Арсеньева († 1851), по отцу своему находилась въ родствъ съ тою издавна просвъщенною семьею Арсеньевыхъ, которая дала намъ нъсколько замътныхъ дъятелей (и въ томъ числъ Лермонтова), а по матери своей, изъ роду Ушаковыхъ, была родственницею княгини Н. II. Голициной (Princesse-Moustache), графовъ Салтыковыхъ и Строгановыхъ. Въ Петербургъ она получила отличное образованіе, съ успъхомъ занималась живописью, въ особенности миніатюрною, списывала картины изъ Эрмитажа (имъвъ даже позволение перевозить ихъ къ себъ, въ лътнее время, на дачу въ Павловскъ), точила изъ кости и изъ дерева. любила музыку и чтеніемъ воспитала въ себъ вкусъ къ произведеніямъ словесности. Овдовъвъ въ 1818 году, она не возвращалась въ Петербургъ и осталась жить въ Тифлисъ. Семейство ея состояло изъ единственной дочери Дарын Өедөрөвны (съ 1852 г. вдовы Гдовскаго помъщика Николая Александровича Харламова) и двухъ дътей отъ перваго брака покойнаго ея мужа съ княгинею Юстиніани: пасынка Егора и падчерицы-красавицы Софьи Федоровны, которая въ 1827 году вышла за Н. Н. Муравьева (впослъдстви Карскаго) и скончалась въ 1830 году. Пользуясь пребываніемъ въ Тифлисъ такой замъчательной женщины, тогдашній Эриванскій губернаторъ князь Чавчавадзе отдаль къ ней въ домъ на воспитаніе дочерей своихъ, и на одной изъ нихъ, княжит Нинт, женился потомъ Гриботдовъ. Тъсная дружба издавна соединяла его съ домомъ Ахвердовой. У нея было ему привольно; тутъ онъ отдыхаль душой отъ служебныхъ дёль и общественныхъ столкновеній, къ которымъ неръдко бывали поводы вслъдствіе его высоты надъ уровнемъ Тифлис-II, 12. русскій архивъ 1881.

ской жизни, по причинѣ его нрава, не всегда ровнаго, и отъ болѣзненнаго его состоянія: онъ почти постоянно страдалъ лихорадкою и ея послѣдствіями, такъ что даже вѣнчался въ лихорадочномъ принадкѣ (въ самый день свадьбы онъ очень смутился, потерявъ обручальное кольцо). Всѣ эти свѣдѣнія вмѣстѣ съ нижеслѣдующими письмами изъ Персидскаго и Турецкаго ноходовъ (1827 и 1828) сообщены намъ Д. Ө. Харламовой. П. Б.

## Письма А. С. Гриботдова къ П. Н. Ахвердовой.

1.

### Madame!

Je me sens une attaque de nerfs très-forte, après quelques deux heures de frisson. Ce n'est rien du tout, cela m'arrive très-souvent depuis un certain tems; mais je ne voudrais pas que vous me taxiez d'une coupable froideur à l'égard de la proposition qui m'a été faite par Xap. Яковл. en votre nom '). Croyez que je ne cesse d'y songer. Je m'étais proposé en sortant de l'église de passer la journée avec vous, mais on m'apprit chez A. A. Weliaminow que vous vous trouviez à dîner chez le g. Krabe <sup>2</sup>). Je m'étais pris à tâche de vous le dire ce soir au Club, mais un paroxysme intempestif est venu au moment que je l'attendais le moins. Cela me pèse. Veuillez excuser maintenant mon importunité en considération d'un attachement et d'un respect sans bornes que vous porte, madame, votre très-dévoué serviteur

A. Griboiédow.

26 Janvier (1827).

Переводъ. Милостивая государыня! Часа два у меня быль ознобъ, и теперь сильное разстройство нервовъ. Это ничего; это съ пъкотораго времени очень часто со мною бываетъ; но мит бы не хоттлось, чтобы вы винили меня въ непростительной холодности относительно предложения, которое сдълалъ мит отъ вашего имени Харитонъ Яковлевичъ. Повтръте, что я безпрестанно о томъ думаю. Выходя изъ церкви, я предполагалъ провести день съ вами; но у А. А. Вельяминова мит сказали, что вы были на объдт у г-ла Краббе. Я хотълъ было нынче вечеромъ сказать вамъ объ этомъ въ Клубт; но совершенно неожиданно и не кстати со мной сдълался принадокъ. Это меня тяготитъ. Пожалуста извините мою докучливость во вниманіе къ приверженности и безпредъльному уваженію, которое къ вамъ питаетъ, м. государыня, вашъ преданнъйшій слуга А. Гриботдовъ. 26 Января (1827).

<sup>1)</sup> Харитонъ Яковлевичъ Гіацинтовъ, учитель Русскаго языка, впослѣдствіи начальникъ Тифлисской таможни.

<sup>2)</sup> Тифдисскій комендантъ.

Ma très-chère et très-estimable madame Akhwerdow. Me voici à passer une nuit blanche en attendant qu'on ait transcrit mes papiers d'office, après quoi je dois aller réveiller le général pour les faire signer. Cela n'est-il pas très-gai pour quelqu'un qui fait cas de son indépendance? Dites-moi comment on devrait en finir avec toutes ces tracasseries? Par malheur on dirait que l'ennemi est payé pour nous faire le moins de mal possible. Jusqu'ici il ne s'est amusé qu'à harceler une seule fois l'arrière-garde d'Eristow 1). Quels généraux nous avons ici, grand Dieu! On dirait qu'ils ont été créés pour m'affermir de plus en plus dans le dégoût que je porte aux rangs et aux dignités.-Mourawiew a été reconnaître ce matin la forteresse d'Abbas-Abad. J'étais trop occupé pour me mettre à cheval; mais comme je suis le mieux logé de toute la compagnie et que de mes fenêtres il y a une extension de vue magnifique, je soulevais souvent la tête de dessus mes papiers pour braquer ma lunette d'approche vers l'endroit où se passait l'affaire. Je voyais la cavalerie ennemie qui galopait en tous sens et passait l'Araxe pour couper Mourawiew et ses deux cents cosaques. Il s'est très-bien tiré d'affaire; il n'y a eu aucun engagement sérieux, et il nous est revenu sain et sauf, sans avoir pu rien observer de ce qu'il avait voulu voir. Le général en chef 2) a beaucoup d'estime et de confiance pour lui, mais quelque démon s'en mêle: ils ont souvent des brouilles très-sérieuses. L'un crie, l'autre boude, et moi je suis là pour faire le sot rôle de conciliateur, sans que personne m'en sache gré. Ceci entre nous. Voulez-vous bien me dire merci pour votre beau-fils? Cependant je ne vous garantis pas qu'ils ne se désunissent un jour pour la vie, et cela me rend quelquefois très-mélancolique. Ne lui en dites rien dans vos lettres, n'en parlez pas même à m-e Mourawiew. Le fait est que le général est quelquefois d'une humeur intraitable, et votre beau-fils n'a rien de liant dans son caractère.

Avez-vous reçu une réponse d'Hettier? La poste nous manque depuis quatre semaines; nous ne savons rien de ce qui se passe au-delà de notre horizon actuel. Des chaleurs suffoquantes, à 47° de Réaumur, mauvaise chère, ce qui m'embarrasse le moins, pas de lecture, pas de piano. Тошно до смерти!

Bonne nuit! Donnez un baiser bien tendre de ma part à Dachin-

<sup>1)</sup> Начальникъ отдъльнаго отряда.

<sup>2)</sup> И. Ө. Паскевичъ, супруга котораго была двоюродной сестрой Грибовдова.

ka, et un autre à la petite Sophie Orbéliani <sup>3</sup>). Je m'endors, et pourtant il se passera bien une heure avant que j'aille me mettre au lit. Faitesmoi quelques deux pages bien amicales, sur ce qu'on fait chez vous à Tiflis. Je vous en serai bien reconnaissant, et songez quelquefois à celui qui vous est si franchement dévoué, et cela depuis bien des années. Обна въ комнать разбитыя, вътеръ ужасный, поминутно свъчи задуваетъ, и я стоя пишу въ какой-то стънной впадинъ. Передайте отъменя цълый акаеистъ привътствій и поклоновъ Надеждѣ Аеанасьевнъ <sup>4</sup>), Аннъ Андреевнъ <sup>5</sup>), Софъв Өедоровнъ, Маръъ Ивановнъ <sup>6</sup>), Катеринъ Ак. <sup>7</sup>) и всъмъ моимъ знакомымъ принцессамъ.

Съ безпредъльнымъ почтеніемъ вашъ усердный слуга

А. Грибовдовъ.

Нахичевань, 28 Іюня 1827. Передъ разсвётомъ.

Переводг. Моя дорогая и уважаемая Прасковья Николаевна. Я провожу совершенно безсонную почь, ожидая, пока кончать переписывать мон служебныя бумаги, после сего надо идти будить главнокомандующаго, чтобы ему подписать ихъ. Согласитесь, это не очень забавно для человъка, который дорожить своей свободой? Скажите мий, какъ бы покончить всю эту возню? Къ несчастію, можно подумать, что непріятелю что пибудь платять за то, чтобъ онъ какъ можно меньше насъ безпокоплъ. По сіе время ему только одинъ разъ вздумалось потревожить аріергардъ Эристова. Какіе у насъ тутъ генералы, Боже милостивый! Подумаешь, что они только на то созданы, чтобъ болъе усиливать отвращение, которое я питаю къ чинамъ и званіямъ. Муравьевъ сегодни утромъ былъ на рекогносцировки крипости Абасъ-Абадъ. Я не могь сопровождать его: дъла у меня было слишкомъ много, чтобы състь на лошадь; но какъ я пользуюсь лучшимъ помъщениемъ изъ всъхъ насъ, а изъ монхъ оконъ открываются чудные виды, то я часто отрываль глаза отъ бумагъ, чтобъ навести зрительную трубу на мъсто дъйствін. Я видъль, какъ непріятельская кавалерія проскакала галономъ и переправлялась черезъ Араксъ, съ цёлью отръзать нуть Муравьеву и двумъ сотнямъ его козаковъ. Все кончилось у него весьма благополучно; важнаго дъла не было, и онъ возвратился къ намъ здравъ и невредимъ, но не имълъ возможности высмотръть то, что ему хо-

<sup>3)</sup> Княжна Софья Ивановна Орбельяни.

<sup>4)</sup> Юдиной. Она была приставлена великой княгиней Екатериной Павловной къ племянницамъ П. Н. Ахвердогой, дътямъ ея брата Диитрія Николаевича Арсеньева.

<sup>5)</sup> Дочь-Андреи Исаевича Ахвердова.

<sup>6)</sup> Княгина М. И. Орбельяни, мать фельдмаршальши княгини Баратинской.

<sup>7)</sup> Екатеринь Акакіевнь.

тълось видъть. Главнокомандующій очень его уважаеть и имъеть къ нему полное довёріе, но какая-то адская сила туть мізшается. Между ними часто весьма сильное разномысліе. Одинъ кричить, другой дуется, а моя глупая роль-мирить ихъ; но ни тотъ, ни другой не говорятъ мнѣ за это спасибо. Это между нами. Поблагодарите же меня за ващего зятя. Однако я вамъ не поручусь, чтобъ въ одинъ прекрасный день они не разссорились навсегда, и это часто заставляетъ меня сильно призадуматься. Въ письмахъ вашихъ къ Муравьеву не говорите ему объ этомъ, даже не сообщайте этого его женъ. Дъло въ томъ, что генералъ бываетъ иной разъ въ такомъ настроени, что съ нимъ ничего не подълаешь, а зять вашъ по характеру своему неспособенъ ублажать. Получень ли вами ответь оть Этьера? Воть уже четыре недёли какъ не приходила къ намъ почта, и мы ничего не знаемъ что дълается внъ нашего настоящаго горизонта. Жара удушливая, 47° по Реомюру. Худая пища (это мнъ ни по чемъ). Нътъ ни чтенія, ни фортецьяно. Тошно до смерти. Спокойной ночи. Нъжно ноцълуйте Дашеньку и еще маленькую Соню Орбеліани. Я совершенно засыпаю, и развъ только черезъ часъ удастся мнъ лечь въ постелю. Напишите мит страничку-другую о всемъ что происходитъ въ Тифлист; за это буду вамъ очень обязанъ. Вспоминайте иногда о человъкъ, который такъ искренно и уже столько леть вамъ предацъ. (Дальше въ подлиннике по-русски).

3.

Au quartier-général, sous les murs d'Abbas-Abad, 3 Juillet 1827.

Veuillez remarquer, ma très-chère et très-digne m-me Akhwerdow, que j'ai mes époques pour faire une lettre après l'autre, tout comme pour mes visites, quand je suis sur place. Voici pour vous № 2. Je vous écris en plein air, sous le beau ciel de la Perse; il fait un vent d'enfer, une poussière énorme, et qui plus est, le jour tombe, et on voit à demi; mais je ne veux pas me refuser le plaisir de vous adresser quelques lignes.

L'autre jour, quand je vous fermais mon pli, il était 3½ du matin. Là-dessus je fis seller mon cheval et je partis vers Abbas-Abad, sous les murs duquel on avait envoyé 50 cosaques pour harceler la garnison ou plutôt les cavaliers qui se trouvaient dans la forteresse, et les attirer contre une embuscade où était placé un gros de notre cavalerie. Je me joignis à notre petite troupe. Toute la manoeuvre a été manquée, faute de complaisance de la part de l'ennemi, qui n'a pas voulu se laisser duper. Quelques amateurs vinrent pirouetter autour de nous, mais trop loin de l'endroit où on leur en voulait. Nous étions quittes pour quelques balles qui sifflèrent à nos oreilles sans blesser personne.

Cela dura ainsi jusqu'à 10 heures avant-midi, quand le général en chef fit faire une forte reconnaissance par 2 régiments de lanciers, 2 de cosaques, 1 de dragons et 22 pièces d'artillerie volante. Je vins me placer à une portée de fusil d'une des faces de la forteresse, d'où on voyait défiler les nôtres comme si je me fusse trouvé en spectateur au centre même du fort. On se canonna longtems de part et d'autre. C'était un beau spectacle, assez nul, je crois, comme résultat militaire, mais superbe à être vu, et je ne demande pas mieux, moi qui suis là pour m'amuser. Dans ce même moment le général Benckendorf ') fit plonger 2000 cavaliers dans l'Araxe, qui le passèrent en moins de rien et ont chassé l'ennemi de toutes les hauteurs de l'autre côté de la rivière. Vous qui êtes peintre, j'aurais voulu que vous vissiez tout cela, et par dessus tout la plaine pittoresque où la scène se passait. De tous côtés nous avons ici des rangées de montagnes les plus bizarres que la nature ait pu former, entre autres le soi-disant rocher de Pompée, qui s'élève en tronc d'arbre qu'on croirait frappé et noirci par la foudre, mais d'une dimension gigantesque. C'est vers notre frontière du Karabagh. Parmi ce dédale des mamelons, des différentes sommités et des chaînes entières de montagnes le plus singulièrement conformées, la vallée riante, laborieusement cultivée qu'arrose l'Araxe, et vers le Nord la cime neigeuse de l'Ararat. — J'ai déjà passé au gué cette fameuse rivière, dont le nom historique dit tant à l'imagination.

Avant-hier nous sommes venus camper auprès d'Abbas-Abad; hier on a ouvert la tranchée; cette nuit je vais un peu suivre le général pour voir ce qui s'y passe. Le matin Wlangali <sup>2</sup>) a manqué déserter notre société pour 7 malheureux boulets qui sont venus ébranler l'air audessus de sa tente, ou plutôt par-dessus tout le quartier-général, où ils sont tombés dans différents endroits, sans tuer personne. Tout cela est fait pour m'égayer la vie. Je commence à y trouver du goût jusqu'à un certain point: c'est mieux que de croupir dans les villes.

Bonsoir! Que vous dirai-je de votre beau-fils?! Il est impossible de faire mieux son devoir, selon qu'il entend ses fonctions, et d'être plus mésentendu de son chef, qui pourtant est le meilleur des hommes à ses manières près. N'en dites rien à m-e Mourawiew. Peut-être, avec des succès contre l'ennemi, les choses entre amis se concilieront au mieux, et alors je serai le premier à vous en faire part.

Mes hommages à toute votre maison, aux Tchawtchawadzé et à m-e Castello <sup>3</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Г. лейтен. Константинъ Христофоровичъ, начальникъ всей кавалеріи Кавказскаго корпуса.

<sup>\*)</sup> Драгоманъ министерства иностранныхъ дълъ, при канцеляріи Цаскевича,

<sup>\*)</sup> Жена шелковаго фабриканта въ Тифлисв.

*Перевод*г. Главная квартира подъ Абасъ-Абадомъ, 3-го Іюля 1827 года. Извольте зам'єтить, моя любезная и многоуважаемая Прасковья Николаевна, что на меня находить время, когда я пишу письмо за письмомъ, точно также какъ учащаю посъщенія одина день за другимъ, когда живу на мъстъ. Вотъ вамъ уже № 2-й. Пишу на чистомъ воздухъ, подъ прекраснымъ небомъ Персін; вътеръ дуетъ адскій, пыль страшная, а главное смеркается, не вижу что пишу, но не хочу лишить себя удовольствія сказать вамъ нісколько словъ. Когда я запечатываль последнее мое письмо къ вамъ, было 3 1/2, часа утра. Посий того я приказаль освалать себи лошадь и отправился по направлению къ Абасъ-Абаду; подъ его стъны было послано 50 козаковъ, чтобъ тревожить гарнизонъ или, лучше сказать, кавалерію, которая находилась въ крѣпости и привлечь ее къ. засадъ, гдъ находились главныя наши кавалерійскія силы. Я присоединился къ нашему незначительному отряду. Все это было даромъ: непріятель не захот'єль сделать намъ угодное и не даль себя въ обмань. Нъсколько человъкъ охотниковъ скакали вокругъ насъ, по слишкомъ далеко отъ мъста, гдъ разсчитывали съ ними перевъдаться. Пули свистъли мимо нашихъ ушей, но никого не поранили. Это продолжалось до 10 часовъ. Въ полдень главнокомандующій приказаль сділать рекогносцировку, съ 2 полками уланъ, 2 полками козачьими, однимъ драгунскимъ и 22 полевыми орудіями. Я помъстился въ разстоянии ружейчаго выстръла отъ одного изъ боковъ кръпости; мнѣ было видпо, какъ проходили наши, точно будто я находился зрителемъ въ самой срединъ кръпости. Долгое время продолжалась пальба съ объихъ сторонъ; видъ былъ чудный. Полагаю, что въ смыслъ военнаго успъха дъло не имъло никакого значенія, но опо представляло собою зрълище великольное; а миж только этого и пужно, такъ какъ я тутъ только для собственнаго развлеченія. Въ это самое время генералъ Бенкендорфъ приказалъ кавалеріи, въ числѣ двухъ тысячъ, переплыть за Араксъ. Имъ это ничего не стоило, и они прогнали непріятеля со всъхъ высотъ противоположнаго берега ръки. Какъ миъ хотълось, чтобы вы, съ вашимъ искусствомъ рисовать, посмотръли на все это, и въ добавокъ на живописную равнину, гдъ происходина эта сцена. У насъ здъсь, со всъхъ сторонъ, цълые ряды горъ, съ самыми странными очертаніями, какія только производила природа, и въ числів ихъ такъ называемая Помпеева скала, которая высится, словно стволъ гигантскаго дерева, пораженнаго молніей и обугленнаго. Это по направленію къ нашей Карабагской границъ. Посреди этого лабиринта холмовъ, всякаго рода возвышенностей и сплошнаго ряда горъ самыхъ необыкновенныхъ очертаній, -- веселая долина, тщательно воздѣланная и орошаемая Араксомъ, а къ Съверу снъжная вершина Арарата. Я уже переправлялся въ бродъ чрезъ эту знаменитую ръку, историческое имя которой такъ много говоритъ воображенію. Третьяго дня мы стали лагеремъ близъ Абасъ-Абада; вчера открыта траншея; эту ночь и побду за генераломъ поглядъть, что тамъ дълается. Поутру чуть не выбыль изъ нашего общества Влангали: семь несчастныхъ ядеръ прогремъли надъ его палаткой или, лучше сказать, надъ всею главною квартирою и упали посреди нея въ разныхъ мъстахъ, но никого не убили. Все это меня только тъшитъ, и къ этому до извъстной степени я начинаю привязываться: все же лучше, чъмъ киснуть въ городахъ. Добрый вечеръ! Что мнъ сказать вамъ про вашего зятя? Нельзя лучше его исполнять свой долгъ, сообразно тому, какъ онъ понимаетъ службу свою, и въ тоже время нельзя больше разномыслить со своимъ начальникомъ, который однако человъкъ отличнъйший во всемъ кромъ обращенія. Ничего не говорите о томъ Софъъ Федоровнъ. Можетъ быть успъхъ въ дъйствіяхъ противъ враговъ подъйствуетъ на примиреніе друзей, и тогда я первый сообщу вамъ объ этомъ. Поклонитесь всей семьъ вашей, семьъ Чавчавадзе и г-жъ Кастелло.

4.

Recevez mes félicitations sur l'arrivée d'Egorouchka '), ma très-estimable m-e Akhwerdow. Voulez-vous avoir de nos bonnes ou mauvaises nouvelles? Je commence par ce qui vous intéresse le plus. Mourawiew se porte comme le pont neuf. Quant à moi, j'ai eu trois commencements de fièvre chaude et maintenant je souffre de la chaleur jusqu'à avoir des évanouissements: le mercure ne descend jamais audessous de 33° à l'ombre; c'est, je crois, 50° au soleil. Je n'y tiens plus. On me refuse la liberté de me retirer pour toujours de cet étouffoir; il faudra finir par me brouiller avec la grande autorité, sans quoi je cours risque d'être grillé, sans que personne en retire le moindre profit.

Vous savez, je présume, que j'ai été en mission auprès d'Abbas-Mirza. On m'a traité en prince du sang, il ne manqua que trèspeu de tems pour faire souscrire à nos conditions cet ennemi plus obstiné à se cacher qu'à se battre. Подлецы, а миру нъть! L'on m'appelle. Bonsoir! Demain je vais aux eaux ferrugineuses qu'on a découvertes dans un défilé près d'ici. De là je monte le Salvarti pour rester quelque tems chez Rayewsky, d'où j'envoye une supplique pour être quitte de toutes les tribulations de ce monde. Si l'on me refuse, je crois que j'aurai assez de résolution pour venir vous trouver sans qu'on me le permette. Nous avons été à Garousse, mais avec le général en chef, ce qui m'a bridé ma volonté. Que j'étais content de voir Simonitch; mais le cruel ne m'a pas offert le cher piano. Recevez l'assurance du dévouement sans bornes que je vous porte, madame.

Votre très-zélé serviteur Griboiédow.

14 Juillet. Karabag (1827).

<sup>1)</sup> Пасыновъ П. Н. Ахпердовой (впоследствии скончавщийся въ умоповреждении),

Переводз. Поздравляю васъ съ прівздомъ Егорушки, многоуважаемая Прасковья Николаевна. Хотите имъть добрыя или дурныя въсти о насъ? Начинаю съ тъхъ, которыя наиболье васъ займутъ. Муравьевъ здоровъ, какъ новый мость. Что до меня, я три раза забольваль горячкою, а въ настоящее время страдаю до обмороковъ отъ жара; ртуть въ тъни не опускается ниже 33°, а на солнцъ доходитъ, кажется, до 50°. Это для меня невыносимо. Мнъ отказывають въ позволении убраться навсегда изъ этой нёклы. Придется наконецъ поссориться съ главною властью, безъ чего подвергаюсь опасности быть испеченнымъ, безъ малъйшей пользы для кого бы то ни было. Вы въроятно знаете про мое посольство къ Абасу-Мправ. Со мною обращались какъ съ принцемъ крови, и весьма немногаго не доставало, чтобы всѣ наши условія были подписаны этимъ непріятелемъ, готовымъ скоръе прятаться, нежели драться. Подлецы, а миру нътъ! Меня зовутъ. Доброй ночи! Завтра ъду на желъзныя воды, открытыя недалеко отсюда въ ущельи; оттуда поднимусь на Сальварти, побуду у Раевскаго и отправлю прошеніе о томъ, чтобы меня освободили ото вскух треволненій сего міра. Если мнъ откажуть, то мнъ кажется, что найду въ себъ достаточно ръшимости и пріъду къ вамъ безъ позволенія. Мы были въ Гарусъ, но съ главнокомандующимъ: стало быть я быль связань. Какъ я быль радъ повидаться съ Симоничемъ, но жестокій не предложилъ мнъ любезнаго фортепьяно. Примите, милостивая государыня, увъренія въ моей безграничной преданности. Вашъ усерднъйшій слуга Грибовдовъ. 14 Іюля, Карабагъ.

5.

Le 3 d'Octobre, 2 h. du matin (1827).

Le général en chef est encore chez moi et n'a, à ce qu'il semble, nulle envie de se coucher. L'officier qui part en courrier est à attendre quelques minutes avant qu'on ait cacheté les papiers officiels. J'employe cet intervalle de tems pour me rappeler à vous, ma très-chère et respectable m-e Akhwerdow. Nous sommes ici tous dans les fumées de la victoire, parmi une grande et bruyante population. La prise de Sardarabad dans 4 jours et celle d'Érivan dans 6 a de quoi vous étonner, n'est-ce pas? Qu'en dit Tiflis? Je vous prie de me faire deux mots sur l'arrivée de ma cousine dans votre bonne ville. Comment s'y plaira-t-elle, en attendant que son mari remplit la Perse de terreur? J'aurais été curieux de voir les premières impressions de son apparition en-deçà des montagnes; les premières, dis-je: car par la suite je n'en jouirai pas, déterminé à m'en aller ou déserter complétement le service, que je hais de tout mon coeur, quelque avenir qu'il me présente. Votre beau-fils a maintenant un prête-nom pour chef. J'aurais bien voulu

qu'il fit quelque chose de beau; car la gloire lui en serait accordée de l'aveu de tous ceux qui connaissent l'absence des capacités d'Éristow. Bon jour et bonne nuit, madame. Veuillez vouer un léger souvenir à celui qui est de coeur votre très-dévoué serviteur A. G.

Mes hommages à la société. Nous avons eu hier une grande parade hors des murs et un Te-Deum vis-à-vis la brèche (soit dit en passant, la destruction de la ville a été terrible: un enfer de bombes pendant tout le tems du siège); hé donc, quand on entonna le Господи помилуй, parut, suivi de tous ses officiers et s'appuyant sur ses béquilles, Simonitch '). Je ne sais pourquoi, mais les larmes me vinrent.... Ces cantiques me touchent, et la vue de cette respectable infirmité me saisit l'âme.... (He infirmité, a благородно изувлиенный. Какъ это сказать?)

Переводъ. З Октября, 2 часа утра (1827). Главнокомандующій у меня еще и по видимому вовсе не хочеть ложиться. Офицеръ, который ъдеть курьеромъ, подождетъ немного, пока запечатаютъ служебныя бумаги, и я пользуюсь этимъ промежуткомъ времени, чтобы напомнить вамъ о себъ, моя дорогая п почтенная Прасковья Николаевна. Мы здёсь всё въ дыму победы, посреди многочисленнаго и шумнаго населенія. Взятіе Сардарабада въ 4 дня, и Эривани въ 6 дней: есть вамъ чему подивиться! Не правда ли? Что говорять о томъ въ Тифлисъ? Напишите мнъ пожалуста два слова о прибыти моей двоюродной сестры въ вашъ добрый городъ. Какъ ей тамъ понравится въ то время, какъ супругъ ея наполняетъ страхомъ Персію? Мнъ любопытно было бы видъть первое впечативніе, произведенное на нее перевздомъ по сю сторону горъ; я говорю первое, потому что послъдующими не буду любоваться, ръшившись ужхать или совствы бросить службу, которую я ненавижу ото всего сердца, не смотря на все что она объщаетъ мнъ въ будущемъ. Зять вашъ теперь исполняеть должность начальника. Мнъ бы хотълось, чтобы онъ сдълаль что-нибудь хорошаго; потому что имя его прославится всёми, кто знаетъ отсутствие способностей въ Эристовъ. Добраго дня и доброй ночи. Не забывайте иногда вашего преданнъйшаго слугу А. Г. Поклонъ мой обществу. Вчера у насъ было большое торжество за стънами и молебствіе передъ проломомъ (сказать мимоходомъ, городъ былъ страшно разрушаемъ: адъ бомбъ во все время осады). Когда запъли "Господи номилуй", появился Симоничъ, со всъми своими офицерами. Онъ опирался на костыли. Не знаю отчего, но у меня проступили слезы. Эти пъснопънія меня трогають, и при видъ этой почтенной немощи сердце мое сжимается. He infirmité, а благородно-изувъченный. Какъ это сказать?

<sup>1)</sup> Главный герой Персидского похода.

6.

Je suis tout en feu, un commencement de fièvre chaude. C'est Schaumbourg qui tient la plume. L'affaire du 5 et la prise d'Abbas-Abad étaient les derniers de nos beaux jours. Depuis, rien que maladies, soleil, poussière, une souffrance plutôt qu'une existence, et j'y succombe le premier, moi, qui me supposais déjà acclimaté durant cette éternelle mission de Mazarowitch.

Votre beau-fils est content de l'arrivée du comte Soukhtelen '), dont il reste le sous-aide. Moi, je ne suis content de rien. Bonjour! Mes hommages à vous, à tout votre monde, à la jolie famille. Давыда по головкъ ²). Figurez-vous que j'ai lu hier une lettre de lord Russel datée de Varsovie; il s'agit de madame Mouraview, dans le tems qu'elle était Sophie encore, de Nina, enfin de toute l'assemblée, de danse, des éloges, des confessions. Sentez-vous que je bats la campagne?

Переводъ. Я весь горю, это приступъ горячки. Шаумбургъ пишетъ за меня. Дъло 5-го числа и взятіе Абасъ-Абада были нашими послъдними красными днями. Съ тъхъ поръ только болъзни, солнечный принекъ, пыль, скоръе страданіе, чъмъ существованіе, и я первый изнемогаю отъ этого, несмотря на то что считалъ себя привыкшимъ къ здъшней погодъ во время несказанно-долгаго посольства Мазаровича. Зять вашъ доволенъ пріъздомъ графа Сухтелена, у котораго онъ остается помощникомъ. Я же ничъмъ не доволенъ. Прощайте! Мое почтеніе вамъ, всему вашему обществу, семейству красавцевъ и красавицъ. Давыда по головкъ. Представьте, вчера читалъ я письмо лорда Росселя изъ Варшавы; говорится про Софью Федоровну Муравьеву, когда она еще была Сонечкой, про Нину, словомъ про всю братію, про танцы, восхваленія, признанія. Понимаете ли, что я начинаю бредить?

7.

Ma chère, ma très-aimable m-e Akhwerdow! Figurez-vous mon désappointement! On marche à Ahalkalaki. Il n'y a plus de communication avec Kars; je suis le torrent, et je jette tous mes effets pour la centième fois, je pense. Comme s'est embarrassant, comme s'est dispendieux! Et tout ce train, pourquoi? Dites à Nina que cela ne durera pas, et bientôt, dans deux ans tout-au-plus, je deviendrai l'hermite de Zinondal. Mon courrier n'arrive pas, et quand et où me trouvera-t-il? Je suis abrité sous une tente, le vent souffle avec force, et je crois qu'il

<sup>1)</sup> Графъ Сухтеленъ смвнилъ князя Эристова.

<sup>2)</sup> Маденькаго князя Давыда Александровича Чавчавадзе.

nous enlèvera tous. Malzow et moi, nous avons fait crever quelques chevaux de ceux que j'ai achetés à Tiflis. Et pourquoi nous sommes nous dépêchés!—Mon excellente amie, parlez à Nina de moi, beaucoup, toujours, quand vous n'aurez rien de mieux à faire. Rappelez-vous que nous vous chérissons tous les deux comme une tendre mère. Votre couple d'adoption, vos enfants: c'est elle et moi.

Goumri, de 29 Juin (1828).

Переводъ. Моя дорогая и любезная Прасковья Николаевна! Представьте себъ, въ какомъ я разочарованіи. Идутъ на Ахалкалаки, и нътъ больше сообщенія съ Карсомъ. Я слъдую за общимъ потокомъ, и должно быть, въ сотый разъ покидаю всъ мои пожитки. Какъ это затруднительно, какъ это начетисто! И вся эта переборка, чего радя? Скажите Нинъ, что это продлится не долго, и что скоро, черезъ какіе нибудь два года, я поселюсь отшельпикомъ въ Цинондалахъ. Курьеръ мой не является, и когда и гдъ онъ меня нагонитъ? Я пріютился подъ палаткою, дуетъ сильный вътеръ, и я полагаю, что онъ всъхъ насъ унесетъ. Мальцовъ и я замучили нъсколько лошадей изъ тъхъ, которыхъ я купилъ въ Тифлисъ. И для чего мы торопились! Добръйшій другъ мой, говорите обо мнъ побольше Нинъ, всякій разъ, какъ ничего лучшаго не придется дълать. Помните, что я и она мы васъ любимъ какъ нъжную мать. Мы ваши пріемыши, ваши дътки, я и она. Гумри, 29 Іюня (1828).

7.

Ma très-chère amie. Vous m'avez vu au commencement de mon paroxysme. Il a été des plus forts, et a duré jusqu' aujourd' hui matin. Pribel ') m'a donné une médecine qui n'a pas opéré. Comme il est tout-à-fait improbable que Nina croie aussi longtems aux mauvaises raisons que je lui ai fait imaginer de ma disparition, veuillez lui dire que j'ai été mal, il est vrai, mais que maintenant je suis beaucoup mieux, quoique je ne puisse encore quitter ma chambre. Et embrassez-la bien tendrement.

Переводг. Любезный другъ! Вы меня видъли въ началъ моего припадка. Это былъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ и продолжался до сегодняшняго утра. Прибиль далъ миъ лъкарства, которое не подъйствовало. Невъроятно, чтобы и Нина долго върила тому, что я ей наговорилъ относительно моего исчезновенія; поэтому сдълайте милость скажите ей, что конечно миъ было худо, но что теперь много лучше, хотя не могу еще выдти изъ комнаты. И поцълуйте ее очень нъжно.

<sup>1)</sup> Прибидь — извъстный Тифлисскій врачь,

8.

Recevez mes sincères hommages, ma très-chère et très-estimable amie. J'ai fait depuis longtems ce qu'il fallait pour votre neveu; mais si le comte 1) ne le voit pas de très-bon oeil, qui sait si on ne lui aura pas rapporté quelques plaisanteries innocentes qu'il aura débitées sur son compte, et que des insinuations, comme on en fait ordinairement aux chefs, auront grossi et envenimé des propos tout au plus indiscrets. O, это волится! Tout ce que vous me dites d'ailleurs au sujet du comte d'Érivan me fait le plus grand plaisir. C'est mon ami et mon bienfaiteur, et j'aurais naturellement désiré que tout le monde lui fût dévoué autant que je le suis. Les conseils que vous me donnez pour que je soigne les occupations de ma femme sont très-sages et très-salutaires; mais tout mon tems est pris par cette maudite contribution que je ne puis encore parvenir de tirer en entier des Persans. C'est la mer à boire. Il me semble que je ne suis pas assez bon pour ma place: il faudrait plus de savoir-faire, plus de sang-froid. Les affaires me donnent de l'humeur. Je deviens morose; quelquefois l'envie me prend de faire la fin, et c'est alors que je deviens réellement bête. Non, je ne vaux rien pour le service. C'est une destination manquée que la mienne. Je ne suis pas sûr de me bien tirer de toutes les affaires dont je suis chargé; bien d'autres auraient fait cent mille fois mieux. Mais il me reste encore un espoir: c'est mon Dieu, Que je sers encore plus mal que l'Empereur et Qui m'a toujours et efficacement protégé. Vous allez voir qu'on finira par me savoir gré de tout ce qui se sera fait de bon, sans que j'y aie participé en rien, comme pour cette campagne de Perse où tant d'autres ont bien plus mérité du gouvernement que moi, et c'est pourtant moi qu'on a le mieux récompensé. Embrassez Dachinka, bien, bien tendrement. Comme nous l'aimons, ma femme et moi; je parie qu'elle ne se doute pas de toutes les conversations que nous avons à Tauris, et c'est toujours d'elle et Katinka 2) qu'il s'agit. Какъ-то найдемъ ихъ, когда воротимся! За кого ихъ выдадуть? Маленькія ихъ кокетства въ Клубъ etc. etc. Bonjour, mon estimable madame Akhwerdow. Pensez bien à nous, aimez-nous autant que nous vous sommes sincèrement dévoués, votre Nina et votre fidèle ami A. Griboiédow.

Переводъ. Примите мои искреннія прив'єтствія, дражайшій и почтеннъйшій другь мой. Я давно уже сдёлаль что было нужно для вашего племянни-

<sup>1)</sup> Паскевичъ

<sup>2)</sup> Сестра Грибовдовой, княжна Чавчавадзе, нына сватлайшая княгиня Мингрельская.

ка; но графъ не особенно расположенъ къ нему. Кто знаетъ? Въроятно, ему переданы некоторыя невинныя шутки, которыя онъ могъ себе позволить на его счетъ; въроятно, вследствіе внушеній, которыя обыкновенно дълаются начальнику, эти отзывы, во всякомъ случав только нескромные, были перетолкованы и пріобръди оскорбительное значеніе. О, это водится. Впрочемъ то что вы мнт говорите о графт Эриванскомъ, доставляетъ мнт величайшее удовольствіе. Это мой другъ и благодітель, и я конечно желаль бы, чтобы вст были ему также преданы какъ я. Вы мнъ совътуете позаботиться о запятіяхъ для моей жены; этотъ совъть очень мудрый и благотворный. Но у меня все время отнято проклятою контрибуцією, которой я еще не могу взыскать съ Персіянъ сполна. Тутъ работа безъ копца. Мнъ кажется, что я недовольно пригоденъ для моего міста; нужно бы побольше житейскаго умінья, побольше хладнокровія. Дена портять мий нравь. Я становлюсь сумрачень; иной разъ нападаеть на меня охота покончить, и туть уже я настоящимъ образомъ глупъю. Нътъ, я вовсе не гожусь для службы. Мое назначение несостоятельно. Я не увъренъ, что выпутаюсь изо встхъ дель, которыя на мнъ лежатъ. Многіе другіе исполнили бы ихъ во сто разъ лучше. Но мив остается одна надежда: мой Богъ, Которому служу я еще хуже нежели Государю и Который всегда и ощутительно мит покровительствоваль. Вы увидите, что меня стануть въ концъ концовъ хвалить за все что сдълано будетъ хорошаго, тогда какъ участія моего туть вовсе не было, точно также какъ въ Персилскую кампанію столько людей гораздо больше моего заслужили награждения отъ правительства, а вышло, что я награжденъ всъхъ больше. Поцелуйте Дашиньку нежно, нежно. Какъ мы съ женою ее любимъ. Ручаюсь, что она не подозръваеть всъхъ разговоровъ, которые мы ведемъ въ Таврисъ, и все про нее и про Катиньку.... Прощайте, почтенная Прасковья Николаевна. Вспоминайте, любите насъ столько же, какъ мы вамъ искренно преданы, ваша Нина и вашъ върный другъ

А. Грибовдовъ.

## АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ БАЖЕНОВЪ.

(Изъ Кавказскихъ воспоминаній А. А. Черткова).

T.

Въ 1852 году я прівхаль на Кавказъ для поступленія на службу и быль определень въ Тенгинскій пехотный полкъ юнкеромъ. Полковой штабъ находился во Владикавказъ, который тогда считался только кръпостію и еще не быль преобразовань въ городъ. Я живо припоминаю сильное впечатлъніе, которое произвели на мое юношеское воображеніе горы. Владикавказъ раскинуть у самаго подножія величаваго Казбека, воспетаго Лермонтовымъ. Версть 20 далее начинается уже крутой подъемъ на горы. Въ особенности памятна миъ одна лунная ночь, когда я наслаждался этою чудною и величественною картиною высокихъ горъ, увънчанныхъ въчными сибгами, которыя, по странному оптическому обману, казались мив, какъ будто, нависшими надъ моею головою. Терекъ, протекающій черезъ городъ, раздъляетъ его почти на двъ равныя половины: часть города по сю сторону ръки называлась тогда Навагинскимъ форштадтомъ; тамъ находилась штабъ-квартира Навагинскаго пъхотнаго полка. Въ этой же части, болье походящей на городъ, -- соборный храмъ, одна церковь, двъ плохихъ гостиницы, нъсколько лавокъ и дома значительнъйшихъ туземныхъ гражданъ. Часть другая Владикавказа, по ту сторону Терека, называющаяся Тенгинскимъ форштадтомъ, состояла вся изъ полковаго штаба и полковыхъ построекъ. Здъсь Терекъ, обыкновенно очень быстрый и, можно сказать, бурный, несравненно спокойнъе; но однако и здёсь его сила такова, что онъ свободно передвигаетъ по руслу двухаршинные каменья.

Еще до моего прибытія въ полкъ, мнѣ уже было извѣстно, что я буду опредѣленъ въ 3-й баталіонъ, которымъ въ то время командовалъ майоръ Александръ Алексѣевичъ Баженовъ. Явившись въ квартиру полковаго штаба, я спѣшилъ ознакомпться съ офицерами и, когда сталъ

ихъ распрашивать о моемъ будущемъ командиръ, то съ удовольствіемъ услышаль подтвержденіе всъхъ тъхъ похвальныхъ отзывовъ, которые я и прежде о немъ слышалъ.

Одинъ изъ старыхъ служавъ, капитанъ К... выслужившійся изъ солдатовъ, выразился о немъ весьма оригинально и очень мѣтко очертилъ его въ двухъ словахъ: «Ну, про Александра Алексѣевича и говорить нечего; этот человъкъ родился на заказъ».

Я въ послъдствін часто вспоминаль эти слова, и чъмъ ближе узнаваль Баженова, тъмъ болье убъждался въ истинъ, что такіе люди—ръдкость.

#### II.

Нъсколько дней по прівздъ въ полкъ, мнъ пришлось присутствовать на смотру 1-го баталіона, передъ его выступленіемъ куда-то въ походъ. Никогда не позабуду того впечатльнія, которое произвела на меня внъшность этихъ заслуженныхъ ветерановъ: вся первая шеренга состояла преимущественно изъ пожилыхъ воиновъ съ длинными бъльми усами; почти у каждаго на груди свътился Георгіевскій кресть; многіе имъли еще и Анненскіе знаки за 20-лътнюю безпорочную службу, и у ръдкаго было менъе двухъ нашивокъ.

Это все были люди закаленные въ бою, издавна сдружившіеся съ лишеніями и трудностями утомительныхъ походовъ, и на лицъ каждаго можно было угадать, что подъ видимымъ спокойствіемъ, которое дается непоколебимымъ сознаніемъ внутренней несокрушимой силы, таилась отвага молодецкая. Ръдкій изъ нихъ не бывалъ хотя однажды раненъ на своемъ въку, а иной и много сохранялъ таковыхъ мътокъ, считая по нимъ тъ кровавыя съчи, въ которыхъ Господъ привелъ его побывать.

Можно сказать, что тогдашнія Кавказскія войска и по наружному своему строю, и по личнымъ доблестямъ каждаго воина, далеко превосходили славную Наполеоновскую гвардію.

Въ скоромъ времени послъ меня, по какимъ-то надобностямъ прибылъ въ штабъ-квартиру полка и мой батальонный командиръ, маіоръ Баженовъ. Не безъ нъкотораго трепета предсталъ я предъ моего непосредственнаго начальника, отъ котораго, какъ очень хорошо мнъ было извъстно, должна была зависъть успъшность моей службы и вся моя будущность. Я былъ юнкеромъ, и не трудно было, въ то суровое время неумолимой, Спартанской дисциплины, придавить на первыхъ же порахъ такую неважную личность. Не даромъ сложилась военная поговорка, что у насъ на Руси, какъ на почтовой лошади, такъ и на юнкеръ выъзжаеть каждый, кто захочетъ... По крайней мъръ такъ это водилось въ то время.

#### III.

Наружность Баженова произвела на меня самое пріятное впечатлівніе. Я увиділь передъ собой человіка еще молодаго, літь 30 или не много боліве; средняго роста, повидимому крізпкаго тілосложенія, съ чрезвычайно милымъ и привлекательнымъ лицомъ, и хотя черты не были ни правильны, ни особенно красивы, но въ общемъ лицо Баженова нравилось съ перваго взгляда. Его голубые, добрые глаза смотріли ласково и мягко; но невольно чувствовалось, глядя на нихъ, что они могутъ и не всегда такъ смотріть, и какъ будто хотятъ сказать: «Ты смотри, братецъ, помни, что у меня дружба — дружбой, а служба — службой».

Онъ приняль меня привътливо, сдълаль нъсколько поверхностныхъ вопросовъ, выразиль надежду, что я буду хорошо служить въ его батальонъ и затъмъ даль мнъ разръшение пробыть еще нъсколько дней въ полковомъ штабъ для разныхъ покупокъ, заказовъ и т. п., а послъ того велълъ мнъ немедленно явиться въ Самашинскую станицу, на Сунджинскую линію, гдъ былъ штабъ нашего 3-го батальона.

#### IV.

А. А. Баженовъ родился 14 Августа 1818 года въ Сибири. Отецъ его, служившій въ томъ краю и тамъ же умершій, оставиль жену съ малолътнимъ сыномъ безъ всякихъ средствъ.

Кое-какъ удалось матери Баженова выбраться изъ Сибири, и она прибыла въ Москву.

Безукоризненная служба покойнаго Баженова (природнаго дворянина С.-Петербургской губерніп) дала право его вдов'я поступить въчисло вдовъ только что учрежденнаго тогда Вдовьяю Дома. Она выхлонотала дозволеніе имъть при себ'я своего малол'ятняго сына.

Екатерина Ивановна Баженова, живая и трудолюбивая женщина, не смотря на весьма стъсненныя обстоятельства, казалась всегда спокойною, довольною и веселою. Она скоро пріобрѣла расположеніе вдовъ, жившихъ вмѣстѣ съ нею, и пріязнь ихъ къ матери, весьма естественно, отразилась и на сынѣ, котораго старушки вдовы любили и ласкали. Первыя впечатлѣнія дѣтства бывають очень сильны, и потому не удивительно, что отличительною чертою въ характерѣ А. А. Баженова была удивительная мягкость, сдержанность и привѣтливость.

II, 13. РУССКІЙ АРХИВЪ 1881.

Когда сирота Саша подросъ, и ему нельзя было долъе оставаться при матери во Вдовьемъ Домъ, онъ былъ опредъленъ, по ея просьбъ, на казенный счеть въ 1-й Московскій Кадетскій Корпусъ.

Хорошо подготовленный, онъ не замедлиль попасть въ число учениковъ самыхъ исправныхъ, какъ по занятіямъ, такъ и по поведенію. Будучи характера весьма серьознаго, онъ мало участвоваль въ пустыхъ забавахъ своихъ товарищей, болье занимался чтеніемъ, и съ нетеривніемъ дожидался воскреснаго или праздничнаго дня, чтобы побывать у матери. Приходъ Саши во Вдовій Домъ бываль праздникомъ не для одной Екатерины Ивановны, но и для другихъ старушекъ, жившихъ вмъстъ съ нею въ большой общей палать Вдовьяго Дома: онъ выросъ на ихъ глазахъ, и потому каждая считала его какъ бы своимъ пріемышемъ; каждая дълала ему приличныя наставленія, ласкала, лакомила, молилась за него и обнимала, и цъловала, когда онъ, прошедши всю Москву изъ конца въ конецъ, являлся къ матери на нъсколько часовъ. Всъ его любили и принимали въ немъ живъйшее участіе во время экзаменовъ; обступивъ малольтнаго кадета, вдовы разспрашивали въ нъсколько голосовъ:

- «Ну что, какъ, благополучно ли?
- Хорошо ли сошло съ рукъ?
- «Перейдешь ли ты, какъ думаешь?

Екатерина Ивановна, между тёмъ, была выбрана въ число Сестеръ Милосердія и, ухаживая за больными и сидя у изголовья умирающихъ, не одинъ разъ, можетъ быть, во время безсонныхъ томительныхъ ночей, мысленно обращалась съ молитвою ко Господу и прибъгала къ ходатайству Царицы Небесной, за своего сиротку-сына. Господь услышалъ вдовью молитву: Августа 13-го 1835 года Баженовъ былъ выпущенъ изъ Корпуса прапорщикомъ въ Тенгинскій пъхотный полкъ, находившійся въ то время на Кавказъ.

#### Сильна молящихся рука!

По всей въроятности, еслибы Баженова любила сына не съ тъмъ полнымъ самоотвержениемъ, которое есть всегдашняя принадлежность настоящаго чувства, она постаралась бы удержать его при себъ и не скоро ръшилась бы отпустить въ дальный и незамиренный еще край; но ея любовь была на столько чиста и глубока, что исключала всякое личное чувство и не дозволила ей даже и на мгновение подумать о себъ самой, о своемъ одиночествъ и, при первомъ шагъ молодаго человъка на житейскомъ поприщъ, смутить его неумъстными материнскими нъжностями.

Молодой Баженовъ явился въ Тенгинскій полкъ. Мало знакомый съ жизнію вообще и не имъя никакого понятія о составъ разнороднаго Кавказскаго общества, въ то время не отличавшагося ни строгою нравственностью, ни воздержаніемъ, онъ на первыхъ же порахъ попалъ, къ сожальнію, въ кружокъ людей весьма сомнительнаго образа жизни. Нъсколько дней спустя по его прибытіи въ штабъ-квартиру полка, онъ попалъ на вечеринку, гдъ пошелъ, какъ водится, кутежъ: попойка и карточная игра. Никогда не пивавшій, семнадцатильтній юноша легко ощутиль дъйствіе вина и пришелъ въ то возбужденное состояніе, въ которомъ, какъ говорится, море по колпно. Его безъ труда уговорили принять участіе въ общей игръ, онъ ставилъ карту за картой, почти не сознавая что дълаетъ; счастіе ему не везло, и онъ тогда лишь бросилъ карты, когда проигралъ всъ свои триста рублей....

Ужасно было его пробужденіе: онъ съ ужасомъ припомниль, что проиграль трудовыя деньги матери. Эта мысль не давала ему покоя. Къ тяжелой нравственной пыткъ присоединилось сознаніе, что, проигравшись, онъ остался совершенно безъ средствъ. Но свъть не безъ
добрыхъ людей; на помощь пеопытному юношъ явился одинъ изъ
старыхъ заслуженныхъ офицеровъ, который принялъ въ немъ живое
участіе: пригласилъ его къ себъ на квартиру, отечески и дружески
пожурилъ за увлеченіе и легкомысліе, взялъ объщаніе быть впередъ
осторожнъе и, наконецъ, предложилъ ему въ займы деньги, необходимыя для жизни, и для большаго облегченія предоставилъ ему возможность выплачивать свой долгъ понемногу изъ получаемаго жалованія.

Этоть первый урокъ имѣлъ благотворное дѣйствіе на Баженова: онъ далъ себѣ честное слово во всю свою жизнь не брать картъ въ руки и сохранилъ свое обѣщаніе до конца. Сослуживцы и знакомые его знають, что въ немъ была страсть къ игрѣ; но онъ подавиль ее въ себѣ и удовлетворялъ только тѣмъ, что любилъ, какъ это случалось во время стоянокъ и въ лагеряхъ, сидя иногда до поздней ночи возлѣ играющихъ, смотрѣть на чужую игру.

Въ слъдующемъ (1836) году Баженовъ былъ назначенъ баталіоннымъ адъютантомъ. Въ 1838 году за отличіе въ дълахъ противъ Горцевъ, онъ былъ произведенъ чиномъ, награжденъ орденомъ Анны 4-й степени съ надписью «за храбрость» и въ томъ же году получилъ Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ. Въ 1839 году онъ былъ назначенъ полковымъ адъютантомъ; за отличіе въ дълахъ противъ непріятеля произведенъ въ поручики и удостоенъ высочайшаго благово-

ленія. Въ 1840 году онъ быль награжденъ орденомъ Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ и назначенъ полковымъ казначеемъ.

Въ 1841 г., въ бытность его въ землъ Убыховъ, онъ удостоился именнаго монаршаго благоволенія за отличіе въ дълахъ противъ горцевъ, и вторично въ 1842 г. получилъ таковую же награду. Въ 1845 году онъ произведенъ въ штабсъ-капитаны и зачисленъ адъютантомъ къ командиру 2-й бригады 19-й пъхотной дивизіи, весьма извъстному въ то время и заслуженному генералу Лабенцову. За отличіе и мужество противъ горцевъ въ 1846 г. Баженовъ былъ награжденъ орденомъ св. Владимира 4-й степени съ бантомъ, а въ 1849 году по возвращеніи въ полкъ произведенъ въ капитаны и удостоился ръдкой по своему чину награды—золотой сабли съ надписью «за храбрость».

Въ это время онъ командовалъ 3-й гренадерской ротой. Будучи еще въ капитанскомъ чинъ, онъ получилъ въ слъдующемъ, 1850 году, Анну 2-й степ. съ мечами и въ томъ же году за отличіе произведенъ въ майоры и награжденъ Георгіемъ 4-й степени за 25 лътъ безпорочной службы, а въ 1852 г. удостоился императорской короны на имъвшійся уже у него орденъ Анны 2-й степени, и снова получилъ монаршее благоволеніе.

Въ началъ 1853 г., не задолго до моего прибытія на службу, Баженовъ быль утверждень баталіоннымъ командиромъ, и въ то время, съ котораго начинается мой разсказъ, онъ быль уже опытнымъ и заслуженнымъ воиномъ и пользовался немалою извъстностью во всъхъ концахъ Кавказа. Начальство цънило его за примърную точность въ исполненіи служебныхъ обязанностей; товарищи и сослуживцы любили за открытый, прямой, честный и веселый характеръ, а подчиненные за его привътливо-ласковое и справедливо-взыскательное съ ними обращеніе.

Умъренный въ потребностяхъ и весьма воздержный въ жизни, Баженовъ скоро привелъ свои дъла въ порядокъ: сперва уплатиль небольшіе долги, а послъ того сталъ понемногу откладывать ежегодно, и такимъ образомъ у него незамътно образовался небольшой капиталъ. Кромъ того, онъ ежегодно удълялъ извъстную часть изъ жалованья своей матери, и по мъръ того, какъ повышался въ чинахъ и его жалованіе возрастало, соотвътственно увеличивалась и сумма ей посылаемая.

Онъ не видался съ нею уже болъе 12 лътъ и какъ онъ ни желаль этого свиданія, обстоятельства не дозволяли и подумать объ отпускъ; наконецъ, въ 1352 году, онъ улучилъ свободное время, взяль отпускъ на четыре мъсяца и, не предупредивъ матери о своемъ пріъздъ, отправился въ Москву.

Онъ явился во Вдовій Домъ неожиданно. Можно себъ представить, какое впечатлъніе должно было произвести на всъхъ старушекъ внезапное появленіе молодаго и заслуженнаго Кавказскаго героя!

#### VI.

Возвращаюсь теперь къ прерванному разсказу о себъ.

Заказавъ и искупивъ все для меня нужное, я снарядился въ путь. Сообщеніе между Владикавказомъ и Сунджинской линіей совершалось въ то время раза два въ недѣлю посредствомъ такъ называемыхъ оказій, т. е. у извѣстныхъ воротъ крѣпости собирались разныя казенныя и частныя подводы, возницы которыхъ обязательно должны были имѣть при себѣ оружіе и, кромѣ того, всему обозу давался для сопровожденія конвой (глядя по мѣстности, куда онъ отправлялся), состоявшій изъ полу-роты, изъ цѣлой роты, а иногда даже и изъ двухъ, при орудіи; и сверхъ того еще и нѣсколько конныхъ козаковъ, число которыхъ также увеличивалось или уменьшалось, смотря по обстоятельствамъ, сопровождали каждую подобную оказію. Старшій офицеръ конвойныхъ войскъ становился какъ бы временнымъ начальникомъ отдѣльнаго отряда, и всѣ, составлявшіе оказію, должны были безпрекословно ему повиноваться.

Установленный порядокъ шествія подобныхъ оказій быль слъдующій: впереди для рекогносцировки мъстности обыкновенно ъхаль козачій разъъздъ подъ начальствомъ офицера или урядника, смотря по численности своего состава; затёмъ слъдовалъ пъхотный авангардъ, за нимъ тянулись подводы на протяженіи версты или болье; иногда, по распоряженію начальника оказіи, шла боковая цыпь стрыковъ, съ той именно стороны обоза, съ которой можно было предположить непріятельское нападеніе. Весь этоть длинный поъздъ замыкался пъхотнымъ аріергардомъ и, наконецъ, нъсколькими козаками для прикрытія тыла.

Въ то время строго наблюдали, чтобы подводы не растягивались, п ежели когда случалось, что въ какой либо телъгъ что-нибудь повредится, то по сигналу начальника оказіи миновенно все останавливалось, и всъ, стоя на мъстъ, ожидали, чтобы все было исправлено, и тогда снова по сигналу отправлялись въ дальнъйшій путь. Въ особенности соблюдалось, чтобы не было отсталыхъ людей, и подобное отступленіе отъ установленныхъ правилъ ръдко проходило благополучно: бывали частые примъры, что какой-нибудь неосторожный отойдетъ въ сторону или отстанетъ отъ оказіи шаговъ на 150, и тотчасъ-же поразить его предательская пуля невидимаго врага, скрытаго за кустомъ.

Вывали и явныя нападенія на цёлыя оказіи, и тогда дёло принимало видъ совершенно правильнаго боя: подводы сгонялись въ каре и по прикрытіи отстрёливались за онымъ до прибытія подмоги изъ ближайшей крѣпости или станицы. Впрочемъ таковыя нападенія случались весьма рёдко; одиночные же случаи зачастую повторялись, и смёльчаки, слишкомъ понадъявшіеся не «авось, съ рукъ сойдетъ», платились за то жизнію, ранами, увъчьемъ, а что всего хуже, —иногда и плъномъ у горцевъ.

Наша оказія безъ всякихъ приключеній благополучно достигла Самашент. Я остановился у одного юнкера, моего товарища, съ которымъ познакомился еще въ полковомъ штабъ, и теперь узналъ отъ него, что онъ и я, оба вмъстъ, назначены въ 3-ю гренадерскую роту.

Немного отдохнувъ съ дороги, я одълся по формъ и тотчасъ пошелъ къ батальонному командиру. Въ этотъ разъ Баженовъ принялъ меня еще ласковъе, чъмъ въ первый; въ немногихъ словахъ онъ объяснилъ мнъ въ чемъ будетъ состоять моя служебная обязанность и оставилъ у себя объдать.

Квартиру батальоннаго командира составляла козачья хата, какъ почти у всъхъ офицеровъ, и нельзя даже сказать, чтобы она была одна изъ лучшихъ; у многихъ бывали несравненно удобнъе. Но въ хатъ Баженова были особенная чистота и удивительный порядокъ, ръдко встръчаемый на военной, временной квартиръ. Все было просто, уютно, хорошо. На простомъ деревянномъ столъ, замънявшемъ письменный, всъ мелочи и письменныя принадлежности были размъщены съ удивительною симетричностью, и два простыхъ мъдныхъ подсвъчника, тщательно вычищеные, такъ и сіяли, точно золотые. Скромный и незатыйливый объдъ состояль изъ двухъ блюдъ, щей съ пирожками и битковъ съ макаронами; и то и другое было приготовлено, какъ будто самымъ искуснымъ поваромъ. На столь красовалось туземное красное и бълое Кахетинское вино, въ то время отменно дешевое: ведро дучшаго вина стоило тогда не болъе 3-хъ рублей. Самъ Баженовъ никогда не употребляль водки; но ее подавали передь объдомъ, и когда деньщикъ Лапинскій всёхъ обнесеть, и всё выпьють по рюмке, хозяинь спросить своихъ гостей: «Ну что, господа, всъ пили сивуху?» И деньщикъ уносить водку обратно, къ крайнему прискорбію многихъ, можеть быть предпочитающихъ сей Русскій хлъбный вапитокъ наилучшимъ винограднымъ иноземнымъ; но больше не проси: не подадутъ. Виноградное Кахетинское вино хозяинъ пилъ съ удовольствіемъ, хотя очень умъренно; но поподчивать гостя онъ очень любилъ.

Послъ объда намъ подали чаю, мы поболтали еще съ полчаса и разошлись. Баженовъ объдалъ обыкновенно въ половинъ 2-го и послъ

объла ложился отлыхать или лежа читаль какой-нибудь журналь. Небольшое его хозяйство и вся обстановка имъли видъ довольства и порядка. Походный конь его, гивдой иноходець, по прозванію Кабардинчект (потому что быль Кабардинской породы), живой и рёзвый, до того быль откормлень и такой кругленькій, что скорже походиль на Русскихъ нашихъ битюговъ, чъмъ на своихъ Кавказскихъ собратій. Комнатныя животныя, собака Чупчико и котъ Васька, сытые и веселые, не смотря на врожденную будто бы вражду между ихъ племенами, проникнутые духомъ миролюбія своего хозяина, не только не питали другь къ другу непріязни, но даже до того ладили между собою, что вмъстъ и спали и ъли, и въ часы веселаго расположенія духа производили разныя эволюціи, послъ чего опять мирно укладывались и отдыхали отъ своей гимнастики. Имена Чупчика и Васьки были наслёдственныя въ семействъ собакъ и кошекъ у Александра Алексъевича, и 27 лътъ послъ его пребыванія на Кавказъ, когда, отчислившись въ запасныя войска, онъ доживаль последніе годы въ Москве, у него опять появились собака и кошка, преемственно имъвшія названія Чупчика и Васьки, и точно также связанныя узами нъжнъйшей дружбы.

Образъ жизни моего командира былъ весьма правиленъ и однообразенъ. Онъ вставалъ въ 6-мъ часу и тотчасъ отправлялся на прогулку по всей станицъ, въ которой состоялъ воинскимъ начальникомъ; наблюдалъ за хозяйственными распоряженіями баталіоновъ, дълалъ какія нужно замѣчанія и, возвратившись домой, пилъ чай въ 8 часовъ. Послъ того онъ занимался служебною и частною перепиской; въ это время къ нему приходили съ докладами и рапортами ротные командиры, артиллерійскіе и козачьи офицеры, и въ этихъ занятіяхъ проходило все утро до самаго объда. Къ объду обыкновенно собиралось по нъскольку человъкъ офицеровъ и юнкеровъ; послъ кратковременнаго отдыха нашъ командиръ отправлялся совершать свою вечернюю прогулку вокругъ вала и бастіоновъ и обыкновенно заходилъ невзначай къ кому-нибудь изъ насъ.

Вечеромъ все наше станичное общество собиралось къ Баженову: у него легко дышалось, безъ всякой натяжки, и потому ръдко бывало чтобы кто нибудь не пришелъ. Въ карты Баженовъ у себя играть не дозволялъ и, давъ себъ зарокъ никогда не играть послъ того случая, о которомъ говорено выше, онъ вообще не одобрялъ этой страсти и въ другихъ, и не хотълъ ей потворствовать; но въ замъну собравшемуся обществу для препровожденія времени предлагалась игра въ лото по маленькой. Въ 10-мъ часу подавался ужинъ, одно какое-нибудь сытное и вкусное блюдо, которое запивали Кахетинскимъ, и въ 11 часовъ всъ расходились по своимъ квартирамъ.

Оть этого разъ установленнаго порядка жизни Александръ Алексъевичъ никогда ни отступалъ, исключая военнаго времени и походовъ, когда живется не какъ хочется, а какъ придется, и знавшіе его въ 1850-хъ годахъ на Кавказъ, посъщая его въ 1870-хъ гг. въ Москвъ, находили его върнымъ своимъ прежнимъ привычкамъ: даже карточное лото, давно вышедшее изъупотребленія и замъненное другимъ, продолжало у него господствовать по праву давности, и по суботамъ, когда короткіе знакомые и друзья собирались къ нему провести вечеръ въ дружеской бесъдъ, всегда игрывали въ это лото, по старой памяти.

Баженовъ былъ глубоко проникнутъ истинами въры и, чуждый всякого фарпсейства и лицемърія, не ограничивался однимъ внъшнимъ проявленіемъ богопочитанія, но шель дальше, в роваль глубже и, любя Бога, доказываль любовь къ нему искренностію своей любви къ ближнему. Честный и благородный душою, онъ гнушался суемудрыхъ теорій филантропистовъ и гуманныхъ деспотовълибераловъ (волковъ въ овечьей шкуръ); онъ не кричаль на сборищахъ «уважаю личность, люблю ближняго, ивню свободу совъсти» и т. п. Онъ это доказываль на дълъ, не выражая по пустому въ словахъ. И дъйствительно, безъ всякой особой утонченности въ обхождении, безъ гуманнаго фарисейства и смъщнаго панибратства со всякимъ, онъ уважалъ личность каждаго, въ каждомъ ближнемъ видълъ своего собрата, никогда никаго не укорялъ бдкимъ словомъ, никого умышленно не обидълъ, и не только ни про кого не говориль худо, но съ истиннымъ христіанскимъ братолюбіемъ и другимъ всегда мішаль говорить про кого-нибудь дурно. Онъ никогда не упускалъ случая похвалить кого-нибудь заочно, и ежели опр молчаль про человъка, котораго зналь, это молчание равносильно было порицанію или осужденію въ устахъ другаго.

Несравненно болье придавая значенія внутреннему богопочитанію, чьмъ внышнему, онъ однако посыщаль храмъ Божій и въ особенности изо всыхъ церковныхъ богослуженій любиль всенощную. Это я замытиль еще въ Самашкахъ, на первыхъ порахъ моего поступленія на службу: весьма часто паканунь какого нибудь праздника, или воскреснаго дня, онъ отправится, бывало, обходить офицерскія квартиры и, напоминая, что сегодня всенощная, или завтра объдня, совытуєть всымъ идти въ мыстную церковь, и для того чтобы сказанное имъ не имыло вида начальническаго приказанія, онъ иногда прибавить полу-шутя, полу-серьёзно: «Ныть, право, господа, нечего лынться; идите-ка въ церковь молиться; намъ балбесамъ не грышно когда и лобъ перекрестить».

Въ особенности же онъ понукать въ церковь ходить насъ мальчишекъ-юнкеровъ; иногда, бывало, смерть, какъ не хочется идти, и такая нападеть лънь, и ворчишь про себя, а дълать нечего, идешь.

Служебныя наши обязанности въ Самашенской станицъ были слъдующія: ротный командиръ и прочіе начальники отдъльныхъ частей были преимущественно заняты хозяйственными дълами, младицимь офицерамъ давались разныя порученія въ родь командировокъ, произволства слъдствій и т. п.; на насъ-же юнкеровь была исключительно воздожена обязанность дежурства по баталіону и станиць. Баталіонныя ученія производились рёдко. Вообще на фронтовую службу въ то время на Кавказъ обращалось мало вниманія, и бывали часто такіе примъры, что какой-нибудь заслуженный шевронист или Георгіевскій кавалеръ такъ быль неискусень въ выдёлкъ ружейныхъ пріемовъ, что всякаго начальника не изъ Кавказцевъ могъ бы привести въ совершенное отчаяние. Фронтовое ровненіе тоже не такъ строго соблюдалось, какъ это принято въ Россійскихъ войскахъ, и иной не-Кавказскій инспекторъ пришель бы просто въ ужасъ при видъ нъкоторыхъ построеній и ломки фронта; но знающій хорошо составъ войскъ понялъ бы, что трудно было бы ожидать строгаго ровненія оть фронта, состоящаго на половину изъ раненыхъ ветерановъ. – Дежурства по баталону возлагали строгую отвътственность на дежурнаго, ибо ръдкая ночь проходила безъ тревоги. Очень часто медкія непріятельскія шайки, подьзуясь благопріятствующею темнотою ночи, перельзали гдь-инбудь черезъ станичный валь, проникали въ станицу и производили различныя безчинства. Въ подобныхъ случаяхъ дежурному вмѣнялось въ непремѣнную обязанность, давъ предварительно знать въ дежурную казарму, немедденно явиться съ донесеніемъ къ воинскому начальнику. Строго говоря, требовалось каждую почь по крайней мъръ раза два обойти патрулемъ всв посты и секреты; но по совъсти нельзя не признаться, что это все далеко не всегда въ точности исполнялось. Дежурные юнкера, по большей части, обойдя нъсколько постовъ и довольствуясь донесеніями патрульныхъ унтеръ-офпцеровъ, что «все обстоит благополучно» обыкновенно шли къ какому-нибудь товарищу-юнкеру, знакомому козаку на вечеринку и тамъ проводили остатокъ ночи.

Чтобы незнающимъ дать надлежащее понятіе, до какой степени въ то время ночью не только на линіи, но даже и въ самомъ Владикавказъ было опасно, разскажу нъсколько случаевъ.

Одинъ молодой офицеръ Тенгинскаго полка, отправляясь однажды въ темную осеннюю ночь къ товарищу на семейный вечеръ, велълъ своему деньщику проводить себя съ фонаремъ. Это было во Владикавказъ; не успъли они выдти на улицу, какъ послышался въ темнотъ какой-то невнятный шорохъ. Офицеръ окликнулъ; въ это время недогадливый деньщикъ случайно обернулся и навелъ свъть прямо на сво-

его господина, и въ тоже мгновение въ нъсколькихъ шагахъ раздался выстрълъ, и офицеръ повалился съ простръленною грудью.

Въ другой разъ нѣсколько офицеровъ, собравшись вмѣстѣ у товарища на квартирѣ, играли въ карты; послышался стукъ въ окно; одинъ изъ игравшихъ всталъ, подошелъ къ окну и открылъ внутреннюю ставню (какими въ то время обыкновенно были снабжены окна Кавказскихъ квартиръ); раздался выстрѣлъ, и отворявшему окно прострѣлило руку.

Всъ подобныя удальства и шалости производила шайка отчаянныхъ Абрековъ, которые по ночамъ переправлялись иногда черезъ Терекъ, входили въ городъ и производили тамъ свои проказы. Это было въ то время вещь весьма обыкновенная, на которую и не обращали даже особеннаго вниманія и, по правдъ сказать, дежурному по карауламъ приходилось метаться съ патрулемъ во всъ стороны, то туда,

то сюда, смотря по тому откуда слышался выстрыль.

Тогдашнее Кавказское военное общество было чрезвычайно разнообразно: не только въ каждомъ полку, но въ каждомъ даже баталіонъ приходилось встръчать людей всевозможныхъ сферъ и со всъхъ почти концевъ нашей необъятной Россіи; но все ладило между собою и уживалось вмъстъ мирно. Не ръдко приходилось видъть, что какойнибудь систематически-аккуратный Нъмецъ изъ Остзейскихъ провинцій квартировалъ вмъстъ съ самымъ безалабернымъ рохлею-шалапаемъ; или какой-нибудь великосвътскій юноша съ безукоризненно-изящными манерами и совершенный джентельменъ, поручикъ, переведенный изъ гвардіи, и съ нимъ вмъстъ старый служака, боевой капитанъ, быть можетъ, изъ сдаточныхъ солдатъ и еле умъвшій подписывать свое имя.

Въ одну злополучную ночь, отъ дурно сложенной и развалившейся трубы, крыша нашей хаты мгновенно вспыхнула; мы не успъли еще порядкомъ проснуться и опомниться, какъ все зданіе было уже охвачено пламенемъ. Товарищъ мой Языковъ и я едва успъли выскочить изъ хаты, какъ были, въ одномъ бълъв, крыша уже обрушилась; спасти что-нибудь изъ нашего имущества нечего было и думать, такъ что все, что мы имъли, сгоръло до послъдней нитки. Усердный нашъ въстовой Тарасъ Маккавеевичъ вздумалъ было спасать господское добро: бросился въ самый пыль и тотчасъ же оттуда выскочиль съ опаленными усами и бровями и могъ завладъть только какою-то полуобгорълою калошею.

Наше положеніе было весьма плачевно, потому что мы не имѣли ничего, кромѣ того бѣлья, которое едва прикрывало нашу наготу; но, благодаря доброму расположенію нашихъ товарищей, одинъ передъ другимъ на перерывъ спѣшившихъ намъ помочь кто чѣмъ могъ, кто бѣль.

емъ, кто платьемъ, мы дня черезъ два могли показаться на улицу. Пожаръ этотъ произвель страшный переполохъ по всей станицъ, такъ какъ всъ жилья въ недальномъ разстояніи одно отъ другаго, а главное опасались за пороховой погребъ. На скорую руку собрали для оцъпленія воинскую команду, и когда на мъсто происшествія прибылъ Баженовъ, онъ увидълъ меня полунагимъ, сидящимъ гдъ-то въ углу, дрожащимъ отъ холода; тотчасъ онъ накинулъ мнъ на плеча свою шинель и отправилъ на чью-то квартиру согръваться и ночевать.

Во время пожара я сильно простудился, едва только что оправившись отъ несносной Кавказской лихорадки, и мнъ пришлось отправиться во Владикавказъ на излъченіе.

#### VIII.

Мъсяца за два до означеннаго пожара быль еще довольно смъшной случай, который могь имъть не совсьмъ благопріятныя послъдствія, но слава Богу кончился весьма благополучно. Баженова произвели изъ майоровъ въ подполковники. Всв его очень любили, радовались его производству, и конечно все станичное общество собралось къ нему въ полномъ своемъ составъ. Много было выпито въ этотъ день Кахетинскаго и портера и когда молодежъ дошла уже до возбужденнаго состоянія, то, не зная чёмъ уже выразить свое сочувствіе новому подполковнику, придумала палить изо всёхъ крёпостныхъ и полевыхъ орудій, находившихся въ станицъ. Можно себъ представить, что это была за пальба! И это было въ то тревожное и опасное время, когда каждый пушечный выстрёль изъ станицы производиль по всей линіи переполохъ. Обыкновенно по третьему выстрълу тревога передавалась далъе, и тогда со всъхъ окрестныхъ станицъ и изо всъхъ ближайшихъ кръпостей войска спъшили на помощь къ угрожаемому пункту. Весьма естественно, что въ этотъ день, слыша не одинъ выстрълъ и не два, не три, а учащенную, безпрерывную пальбу, войска двинулись отовсюду, и прибыли не только изъ ближайшихъ мъстностей, но и изъ весьма отдаленныхъ.

Нашъ баталіонный докторъ И. Т. Т. и я, оба уже весьма шаткіе на ногахъ, преусердно занимались заряживаніемъ одного полеваго орудія (при выстрѣлѣ изъ котораго, скажу мимоходомъ, оглушили пыжомъ перебѣгавшаго черезъ улицу ротнаго козла), и въ это время въ ворота станицы со всѣхъ сторонъ спѣшили войска всѣхъ родовъ оружія.

Начальники частей и офицеры были сначала весьма недовольны, что ихъ потревожили по пустому и заставили спъшить на помощь, когда не было надобности; но потомъ все дъло обошлось какъ нельзя

лучше: ново-прибывшіе пристали къ намъ, и пиръ пошелъ еще веселье и живье.

Конечно, подобное происшествіе другому бы не сошло съ рукъ такъ легко, какъ Баженову; но его любили и уважали, и потому, хотя высшее начальство и знало подробно о случившемся обстоятельствъ, но дълало видъ, что ничего не знаетъ, и онъ не получилъ ни малъйшаго замъчанія. Только мы на другой день поплатились своими карманами, и всъмъ намъ пришлось сдълать весьма чувствительную для насъ подписку, чтобы пополнить убыль казеннаго пороха, столь весело пущеннаго на воздухъ безъ всякой надобности.

### IX.

Въ ночь на 8-е Декабря 1853 года, я быль внезапно потребованъ къ полковому адъютанту, который миз передаль совершенно неожиданное приказаніе, вслідствіе желанія полковаго командира, выступить на другое утро въ походъ, въ набътъ съ 4-й гренадерской ротой нашего полка, къ которой я былъ временно прикомандированъ. Къ походу я совршенно не быль приготовлень. У меня даже не было въ то время необходимаго дубленаго полушубка. Всю ночь я проведъ въ неимовёрных и хлопотахъ: долженъ быль объгать квартиры всъхъ товарищей, которые меня снабдили кто чёмъ могъ, забъжалъ на другой конецъ кръпости въ полковой цейхгаузъ для снабженія себя казеннымъ ружьемъ и боевымъ патронташемъ и только къ разсвъту, въ какой-то фантастической экипировкъ, состоявшей изъ статскаго покроя синяго осенняго пальто, опойковыхъ полусапожекъ, вийсто большихъ походныхъ сапоговъ, но при исправномъ боевомъ вооружени, явился къ командиру 4-й гренадерской роты, которая выстраивалась за воротами въ боевомъ походномъ порядкъ къ выступленію. Признаюсь, все такъ быстро совершилось, что я никакъ не могъ отдать себъ яснаго отчета своего положенія. Не спавъ всю ночь, еще слабый отъ недавней лихорадки, я находился въ какомъто забытьи и опомнился дишь тогда, какъ услышаль команду: «рота направо! ружья вольно! скорымъ шагомъ маршъ!!» Я машинально послъдоваль за другими, какъ за увлекающей морской волной.

Первое мое знакомство съ Кавказскими того времени переходами было мнѣ не только не по вкусу, но даже не подъ силу. Мнѣ пришлось быть на ногахъ безпрерывно весь день и всю ночь, и только на завтра около полдня, послѣ 65-верстнаго перехода, намъ данъ былъ первый продолжительный привалъ. Отрядъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ баталіоновъ пѣхоты, нѣсколькихъ сотенъ козаковъ и нѣсколькихъ полевыхъ и горныхъ орудій, шелъ подъ начальствомъ покойнаго генераль-

майора барона И. Н. Вревскаго, который хорошо быль извъстень по всему Кавказу, какъ своими боевыми свойствами, такъ равно и немилосердными переходами. Понятно, что миъ, слабосильному и еще не сложившемуся, да притомъ еще больному 17-ти лътнему юношъ подобный переходъ показался просто пыткою.

На первомъ же привалѣ мои непрочные сапоги оказались окончательно стоптанными и размокшими, такъ какъ намъ все время приходилось двигаться по какой-то снѣжной слякоти; ноги мои оказались распухшими и всѣ въ волдыряхъ, и я просто не могъ представить себѣ, какъ я пойду и чуть было не впалъ въ полное отчаяніе.

Но туть пришель мнв на помощь одинь добрый юнкеръ-товарищь, уже опытный въ походахъ. Онъ первымъ дѣломъ посовѣтовалъ мнв бросить опойковые полусаножки, схлопоталъ мнв за 2 р. у какого-то солдата купить его запасные сапоги, посмѣялся въ волю надъ моими промокшими носочками и туть же показалъ, какимъ образомъ нужно окутывать по походному въ онучи ноги, предварительно смазавъ больныя мѣста саломъ.

Походъ, въ которомъ я тогда участвовалъ, имълъ цълью истребленіе нъсколькихъ непріятельскихъ ауловъ Малой Чечни и остался въ воспоминаніи участвующихъ подъ названіемъ Адзерзинскаго набъга. Рота, къ которой я былъ прикомандированъ, получила самое опасное по тогдашней войнъ назначеніе, т. е. при отступленіи находилась въ аріергардъ, причемъ потеряла до 30 человъкъ выбывшихъ изъ строя, такъ что мнъ на первыхъ же порахъ пришлось участвовать въ довольно жаркихъ перестрълкахъ.

По окончаніи набъта и по возвращеніи отряда во Владикавказъ, я отправился изъ штаба полка снова въ свой 3-й баталіонъ, въ которомъ удостоился сочувственной встръчи какъ со стороны Баженова, такъ и товарищей-сослуживцевъ.

Лихорадка моя, послё пспытанных походных трудовъ, до того усилилась, что я снова долженъ былъ возвратиться во Владикавказъ, такъ какъ оставаться мив на Сунджинской линіи (въ этомъ разсадника лихорадки) становилось положительно опасно. Прибывъ во Владикавказъ въ Январъ 1854 года, я былъ свидътелемъ прохожденія чрезъ эту кръпость всъхъ пашихъ войскъ, шедшихъ изъ Россіи въ Азіатскую Турцію на подкръпленіе тамошней арміи. Въ этотъ годъ произошелъ на Казбекъ необыкновенный, изъ ряду вонъ выходящій снъговой обвалъ, который на долгое время загородилъ путь по военно-Грузинской дорогъ, такъ что порядокъ шествія очередныхъ эшелоновъ чрезъ то совершенно перепутался, и во Владикавказъ скопилось

столько войскъ всёхъ родовь оружія, что, безъ преувеличенія можно сказать, нигдё невозможно было найти свободнаго пом'вщенія.

Только въ концъ Апръля я могъ возвратиться въ баталіонъ. Въ то время онъ находился въ Большой Кабардъ близъ аула Бата-Каюрть. Въ самый разгаръ Крымской кампаніи по всему Кавказу не было покоя; хотя явнаго возмущенія не замічалось, но были первые признаки броженія умовъ. Почти изъ каждаго Кавказскаго полка чуть-ли не половинная часть была потребована для подкрыпленія нашей армін въ Азіатскую Турцію; войскамъ, остававшимся по-сю сторону горъ, пришлось конечно удвоить бдительность и осторожность. Съ ранней весны быль сформированъ летучій отрядъ, состоявшій изъ 3-го баталіона Тенгинскаго полка, конной батареи и Донскаго казачияго полка, подъ общимъ начальствомъ подполковника Бажекоторому дано было назначение ежедневными переходами пересъкать по всъмъ направленіямъ Кабарду, чтобы постояннымъ и внезапнымъ появленіемъ держать народонаселеніе въ повиновеніи и страхъ. Въ то время, какъ я догналъ отрядъ, онъ находился, какъ я уже выше сказаль, близь аула Бата-Ка-юрта, на продолжительной дневкъ.

Дня два спустя по прибытіи моемь въ баталіонь, отрядь снядся съ позиціи и, съ этого дня въ прододженіе почти двухъ мѣсяцевь, мы безпрерывно дѣлали ежедневно 25—30 верстные переходы, пересѣкая по всѣмъ направленіямъ Большую и Малую Кабарду.

Сначала народонаселеніе было какъ бы озадачено безпрестаннымъ появленіемъ на новыхъ пунктахъ Русскихъ войскъ; но потомъ, смекнувъ, что это все одинъ и тотъ-же маленькій отрядъ, который появлялся въ разныхъ направленіяхъ, стало къ намъ относиться довольно саркастически и прозвало нашъ отрядецъ: «салдусъ, который туды сюды пошелъ».

Опасенія высшаго начальства были на этоть разъ впрочемъ напрасны: Кабарда и не думала бунтовать и, за исключеніемъ неизбъжныхъ случаєвъ появленія одиночныхъ Абрековъ, все остальное народонаселеніе оставалось спокойно. Въ Іюнъ отрядъ нашъ получилъ приказаніе возвратиться на линію и, послъ кратковременнаго отдыха, былъ двинутъ въ томъ же составъ, перемънивъ только свой колесный обозъ на вьючный, въ Малую Чечню.

Послъ нъсколькихъ переходовъ, мы достигли Богучарскихъ высотъ, на которыхъ нашему отряду приказано было остановиться и дожидаться дальнъйшихъ приказаній. На Богучаръ намъ пришлось простоять слишкомъ мъсяцъ. Несчастная эта стоянка, я полагаю, глубоко връзалась въ воспоминаніи всъхъ тъхъ, которымъ она выпала на до-

лю. Мъстность была слъдующаго рода: узкая, мъстами не шире сажени, гребень крутой, высокой въ 3000 футовъ горы, источники водопоя находились у самаго подножія. Въ теченіе всей стоянки ежедневно лилъ проливной дождь. Густой облачный туманъ на нъсколько сотъфутовъ подъ нашими ногами скрывалъ отъ нашихъ глазъ всю остальную окрестность, и самая мъстность нашей стоянки имъла видъ грязнаго островка, окруженнаго со всъхъ сторонъ какимъ-то грязно-молочнымъ океаномъ.

Такъ какъ при выочномъ обозъ палатки съ собою обыкновенно не забираются, то понятно, что положеніе всъхъ насъ было до крайности плачевное: во всемъ отрядъ была только одна небольшая палаточка для Александра Алексъевича; всъ остальные помъщались подъ открытымъ небомъ. Чтобы какъ-нибудь спастись отъ окончательнаго потопа, мы вырыли себъ небольшія землянки, покрытыя сверху хворостомъ; онъ наполнялись постоянно водою, которую приходилось выкачивать ведрами, и часто случалось по утрамъ просыпаться въ какой-то грязной ваннъ. Но отрядъ нашъ нисколько не унываль. Кавказскаго солдата того времени ръдко чъмъ можно было удивить, и послъ нъсколькихъ сутокъ безпрерывнаго дождя, стоило только туману немного разсъяться и проглянуть сверху какому-то подобію солнечнаго луча, смотришь: у каждой роты собрались въ кружокъ пъсенники, въ срединъ которыхъ ложечникъ уже выкидываеть какія-то фантастическія антраша.

Наша офицерская и юнкерская компанія тоже нисколько не упадала духомь. Баженовъ сохраняль тоть же порядокъ жизни, какъ и въ Самашевской станицъ; только утреннія его прогулки вокругъ лагеря по крутому, скользкому и грязному косогору были немного затруднительнъе. По невозможности собираться въ его маленькой палаткъ, компанія, по вечерамъ, по обыкновенію групировалась около нея, разсаживаясь на большихъ брусьяхъ, которые усердные солдаты, по собственной своей иниціативъ, за двъ версты снизу съ неимовърнымъ усиліемъ встащили на верхъ горы, для вящаго удобства гг. офицерамъ. Языковъ по прежнему быль неистощимъ въ своихъ разсказахъ, каждый день подмъчая что-либо смъшное.

Въ нашей юнкерской землянкъ шелъ все время нескончаемый преферансъ, а иногда, отъ скуки, затъвались хоровыя пъсни и когда ночью онъ продолжались слишкомъ долго, тогда изъ промокшей палатки Баженова обыкновенно слышалась фраза: «Пора бы, кажется, полуночникамъ перестать горланить!»

Въ концъ Іюля подошель къ нашей мъстности довольно значительный отрядъ подъ начальствомъ бар. Вревскаго, который, присоединивъ насъ къ себъ, двинулся въ Аккинское общество для наказанія нъкоторыхъ измънившихъ намъ ауловъ. Аккинскій походъ былъ крайне тяжель и затруднителенъ; тутъ приходилось намъ испытать всевозможныя лишенія: двигались по такимъ тропинкамъ, по которымъ ходить бы только горнымъ козамъ; переходы, какъ и вообще гдъ участвовалъ бар. Вревскій, крайне были утомительны. Помню, на одномъ изъ нихъ, я отъ изнеможенія далеко отсталъ отъ своего баталіона и только благодаря аріергарднымъ козакамъ получилъ возможность догнать отрядъ, когда онъ уже остановился для ночлега. Баженовъ, я помню, сильно безпокоился объ моемъ отсутствіи и хотя при первой встръчъ началъ было меня распекать, но, видя мою крайнюю усталость, преложилъ гнъвъ на милость и угостилъ меня чаемъ. Языковъ конечно не упустилъ изъ этого случая составить комичный разсказецъ, яко бы я легъ поперекъ горной узкой тропинки и тъмъ задержалъ движеніе всего отряда.

6 Августа быль штурмъ одного, сильно укръпленнаго аула. Баженовъ командовалъ штурмовой колонной. Языковъ находился въ числъ охотниковъ. Аулъ конечно былъ взятъ, но потеря наша была довольно чувствительна. Баженовъ былъ контуженъ камнемъ въ плечо и въ ногу. Кромъ того у насъ въ баталіонъ былъ еще офицеръ, раненый пулею, нъкто поручикъ Ш., уроженецъ Малороссіи, крайне неуклюжее, но чрезвычайно доброе и простодушное существо, опытный и боевой офицеръ. Языковъ почему-то всегда исключительно выбиралъ его для насмъщекъ, но тотъ не обижался нисколько и самъ первый хохоталъ во всю свою широкую пасть. Кромъ трудности переходовъ и боя, отряду нашему пришлось еще познакомиться съ новымъ горемъ: съ голодомъ.

Запасъ сухарей, розданный людямъ на руки, оказался недостаточнымъ. Подвозъ провіанта почему-то задержался, и намъ пришлось нѣсколько дней оставаться безъ всякой пищи. Люди стали отъ голоду забольвать и пухнуть. Если не ошибаюсь, были кажется одинъ или два смертныхъ случая. Въ составъ нашего отряда находился одинъ резервный баталіонъ, только-что пришедшій изъ Россіи. Непривыкшіе къ Кавказскимъ походамъ люди, въ самомъ еще началь движенія, для облегченія ноши, разсыпали свои сухари, которые, понятно, наши опытные Кавказцы спышили подбирать. Вотъ этому-то баталіону въ особенности пришлось подъ конецъ плохо. Хотя Языковъ и старался смъшить почтеннъйшую публику разсказами, въ родъ того, что нъкій нашъ юнкеръ Р. (отличавшійся особеннымъ аппетитомъ) гдъ-то поймаль пътуха и съвлъ его живаго съ перьями, но разсказъ его не производилъ эффекта. Одинъ только Баженовъ какъ и всегда глядълъ молодцомъ и.

добродушно подтрунивая надъ унывшими, старадся поддержать въ нихъ бодрость.

Какъ только мы стали спускаться съ горъ въ Тарскую долину, тутъ же встрътились мы съ колонной, которая везла намъ провіантъ. Нъсколько дней спустя, состоялся роспускъ отряду, и нашъ 3-й баталіонъ, въ самомъ отчаянномъ видъ, усталый, загорълый, въ отрепьяхъ, съ разорванною обувью, былъ направленъ во Владикавказъ.

X.

Во Владикавказъ я получиль письмо отъ брата своего изъ Пятигорска, въ которомъ онъ извъщалъ, что прівхаль изъ Москвы и очень желаеть меня видъть. Взявъ у Баженова отпускъ, я отправился въ Пятигорскъ, гдъ и пробылъ недъли двъ съ братомъ. Возвратившись изъ отпуска, я засталъ 3-й баталіонъ въ лагеръ у кръпости Бахмутъ, гдъ онъ былъ занятъ какими-то починками и укръпленіями.

Затыть, нашъ баталіонъ быль двинуть еще куда-то, для исправленія дорогь, попорченныхъ непріятелемь и въ началь Ноября возвратился на свою прежнюю стоянку въ Самашевскую станицу. Весь Ноябрь мы мирно провели тамъ. Баталіонный адъютанть нашъ, подпоручикъ Щ. затываль охоты на большую ногу: собиралось человыть до полутораста стрылковь, къ нимъ присоединялись аматёры изъ гг. офицеровь и юнкеровъ и подъ предводительствомъ Щ. отправлялись въ Чеченскіе лыса и горы. Подобныя охоты продолжались по ныкольку сутокъ. Обиліе красной дичи было въ то время таково, что по возвращеніи въ Самашки весь баталіонъ и чуть-ли не вся станица въ продолженіе нысколькихъ дней питались нашею добычею. При подобныхъ охотахъ командамъ неоднократно приходилось сталкиваться съ непріятельскими шайками; но дыло рыдко доходило до перестрыки: каждая сторона, чувствуя силу другой, во избыжаніе лишней потери, обыкновенно молча расходилась, обмыниваясь косыми взглядами.

Кромъ охоты, въ осеннее время немалымъ развлеченіемъ служили казачьи вечеринки; почетные представители казачества, наши офицеры и юнкера собирались у кого-нибудь на квартиръ, куда обыкновенно и приглашался самый цвътъ Самашкинскихъ красавицъ. Въ подобныхъ случаяхъ угощеніе было не очень затъйливо и разорительно. Дамы угощались оръхами, изюмомъ и развъ изръдка Вяземскими пряниками. Для мущинъ же, кромъ неизбъжной водки и закуски, обыкновенно ставилось на полъ иъсколько ведеръ Кизлярскаго вина, изъ которыхъ мы прямо черпали ковшами. Тогдашнее Кизлярское вино, извъстное всъмъ старымъ Кавказцамъ подъ общимъ названіемъ чихиря, продавалось по 40 конъекъ ведро, и ръдко кто изъ казаковъ не держалъ въ своемъ хозяйствъ большаго запаса этого вина.

На вечеринкахъ пълись хоровыя пъсни, плясалась лезгинка подъ звуки скрипки какого нибудь ротнаго скрипача и казачьей гармоники, а главное истреблялось такое количество чихиря, что просто уму непостижимо. Баженовъ любилъ посъщать эти вечеринки и обыкновенно оставался на нихъ до тъхъ поръ, пока они не начинали быть черезъчуръ шумны.

·XI.

Въ началъ Декабря намъ былъ объявленъ зимній походъ въ Боль-

Путь нашему баталіону лежаль на крыпость Грозную, отстоящую въ трехъ переходахь отъ Самашкинской станицы. Тамъ былъ назначенъ сборный пункть всего отряда, который, подъ общимъ начальствомъ барона Врангеля, долженъ былъ двинуться въ Большую Чечню.

Подъ Грозной намъ пришлось стоять лагеремъ слишкомъ недълю, пока съ разныхъ концовъ не собрались всъ тъ части войскъ, которыя были назначены въ составъ большаго Чеченскаго отряда и пока не окончились на самую скорую руку походныя приготовленія.

Подробный составъ тогдашняго отряда я припомнить не въ состояни; знаю только, что онъ былъ весьма значителенъ; всёхъ войскъ было примърно до 10.000 человъкъ. Экспедиція предполагалась серьозная, и потому приняты были всё необходимыя предосторожности, чтобы обезпечить ея счастливый исходъ.

4-го Декабря, рано утромъ, въ войскахъ былъ отслуженъ напутственный молебенъ; спустя 2 часа, отрядъ длинной вереницей потянулся по направленю Аргуна. На сколько переходы бар. Вревскаго были изнурительны, на столько они были легки, когда водилъ отрядъ баронъ Врангель. Заслуженный боевой генералъ имѣлъ похвальную привычку большую часть перехода самъ шествовать пѣшкомъ во главъ авангарда и только въ крайнихъ случаяхъ позволялъ себъ садиться верхомъ. Нечего и говорить, какое благотворное дѣйствіе производилъ этотъ достойный примъръ маститаго старца. Собственно говоря, походъ этотъ былъ до крайности веселый и легкій.

Такъ какъ Большая Чечня изображаеть собою ровную плоскость, то войска могли пользоваться всёми удобствами, которыя обыкновенно доставляеть колесный обозъ. Переходы рёдко бывали болёе 20 версть. Для Кавказскаго солдата того времени это составляло просто передобъденную прогулку; усталыхъ и отсталыхъ, понятно, нигдё и быть не могло; войска шли весело, все время съ пёснями, и часто можно было видъть, какъ какой нибудь удалой ложечникъ въ теченіе всего перехода выплясываль передъ ротой трепака. Но если переходы были легки, то дёла съ непріятелемъ были серіознёе, чёмъ въ Малой Чечнъ, и поте-

ри наши бывали весьма значительны. На этотъ разъ намъ приходилось имъть діло съ большимъ скопищемъ непріятеля, подъ личнымъ предводительствомъ самого Шамиля, который, кромѣ значительныхъ силь изъ пъхоты и кавалерій, имѣлъ съ собою 6 орудій. На второмъ или на третьемъ переходѣ раздался первый выстрілъ начинающейся перестрілки, и затъмъ все наше дальнъйшее шествіе было сопровождаемо пальбою.

Цъть экспедиціи была раззореніе нъскольких весьма сильных непріятеьских ауловь, расположенных вдоль по теченію р. Джалки. Баронъ Врангель, случайно или нарочно, чтобы дать каждой части возможность отдъльно отличиться, обыкновенно распоряжался такъ, что каждый отдъльный ауль приходилось по очереди брать отдъльному баталіону. Мы скоро всъ смекнули этотъ порядокъ боя и прозвали эти штурмы бенефисами.

Наступилъ день бенефиса и для нашего 3-го баталіона. Приходилось брать одинъ изъ самыхъ сильныхъ и укръпленныхъ ауловъ. Мъстность была такого рода. Баталіонъ нашъ и часть артиллеріи занимали опушку лъса; передъ нами, на разстояніи 500 шаговъ, разстилалась поляна, затьмъ большой непріятельскій ауль, столь сильно украпленный, что крыши его сакель отсежчивались на солнцъ металлическимъ блескомъ отъ ружейныхъ стволовъ его защитниковъ, готовившихъ намъ на встръчу страшный залпъ. За ауломъ виднълся небольшой льсистый бугоръ, на которомъ показывался значекъ самаго Шамиля; онъ находился тамъ со всею своею артиллеріею и резервами. Стоя часа два у опушки лъса, мы поддерживали съ непріятелемъ тихую оружейную перестрыку, пока наша артиллерія обмінивалась канонадою. Гуль непріятельскихъ ядеръ, отшибавшихъ у насъ въ лѣсу верхушки деревьевь, быль особенно эффектень. 3-й баталонъ нашь цьликомъ находился въ цвии. Удалой нашъ баталіонный адъютанть подпоручикъ Щ. просто выкидываль чудеса изъ своей двустволки. Стоило только какой-нибудь напахъ поднять голову надъ крышею сакли и какому-нибудь конному непріятельскому удальцу близко подъёхать къ нашей цъпи, какъ мъткая пуля Щ. достигала своего назначенія. Такъ какъ онъ въ то время завъдывалъ штуцерною командою, которая расположилась цёпью за невысокимь плетнемъ на правомъ фланге нашей 3-ей гренадерской роты, то нъсколько человъкъ нашихъ юнкеровъ, въ томъ числъ и я, подошли къ нему поближе, подстрекаемые любопытствомъ видъть результаты замъчательной его стръльбы, и мы могли во очію убъдиться, до какой степени его двухстволка обратила на себя спеціальное вниманіе непріятеля. Кромъ обыкновенных в крикливых в возгласовъ: «галеръ шайтанъ», и т. п., которые изъ аула послъ каждаго его выстръла долетали до нашего слуха, весь непріятельскій огонь быль сосредоточень на томъ пунктъ, гдъ находился Щ. 1)

Баженовъ время отъ времени обходилъ всю цёнь и съ такимъ спокойнымъ выраженіемъ лица, съ какимъ обыкновенно въ Самашкахъ игралъ въ лото, покручивая папиросы и указывая ротнымъ командирамъ, кому какого держаться направленія, когда броситься на ура.

«Ура» вообще Баженовъ не любилъ по свойству своего сдержаннаго и хладнокровнаго характера: онъ находилъ, что Русское «ура»— уже слишкомъ много чести для подобнаго непріятеля. Онъ обыкновенно поговариваль, что кричать «ура» слѣдуетъ въ самую крайнюю, критическую минуту, когда напр. въ регулярномъ бою строй встръчается съ строемъ на штыкахъ, и грудь съ грудью, а что для этихъ оборванцевъ не стоитъ его и тратить. Но какъ бы то ни было, въ виду общепринятаго обычая, онъ оффиціально не запрещалъ солдатамъ кричать «ура», но только обыкновенно просилъ ротныхъ командировъ, чтобы въ моментъ самаго разгара боя, во избъжаніе безпорядка, люди по возможности бы менъе орали (какъ онъ выражался).

Канонада и перестрълка продолжались, и въ ожиданіи ръшительной минуты мы поглядывали на грозную поляну, по которой намъ предстояло пробъжать столь значительное разстояніе, въ полголоса передавая другь другу разныя замічанія, которыя всі клонились къ тому общему выводу, что намъ дъло обойдется не дешево. Въ эту минуту прискакаль къ Баженову адъютанть барона Врангеля и, передавъ ему нъсколько словъ, удалился. Александръ Алексъевичъ тотчасъ же потребоваль къ себъ ротныхъ командировъ и что-то долго говориль съ ними и объясняль. Когда тв возвратились къ своимъ мъстамъ, мы узнали, въ чемъ дъло: бар. Врангель, между прочими достохвальными качествами, имъть неоцънимое свойство, присущее каждому, дъйствительно храброму и честному начальнику, беречь своихъ солдатъ и, безъ крайней необходимости, не рисковать ихъжизнью. Убъдившись лично, какой бы значительной потери подвергся нашъ 3-й баталюнъ, если бы одинъ прямо съ фронта атаковалъ по открытой мастности лакую грозную позицію и желая облегчить повозможности нашу задачу, онъ приказалъ намъ на время пріостановить наступленіе и послаль разными скрытыми балками въ обходъ одинъ баталіонъ Кабардинскаго полка для совмъстнаго съ нами дъйствія. Задача этого баталіона была такова: достигнувъ, съ помощью проводника, напередъ

<sup>4)</sup> Щепанскій. Онъ убить на поваль въ дёлё 23 Ноября 1877 года подъ Еленой, будучи капитаномъ знаменитаго Орловскаго полжа.

назначеннаго ему пункта, онъ долженъ былъ пріостановиться, собраться въ боевой порядокъ и изъ забраннаго съ собою ракетнаго станка пустить сигнальную ракету. Тогда они и мы должны были броситься одновремено съ двухъ сторонъ: мы съ фронта, а они съ боку и немного съ тыла.

Кабардинцамъ пришлось довольно долго совершить свой маневръ; кромѣ того что имъ надо было пройти довольно значительное разстояніе, они должны были соблюсти всевозможную осмотрительность и осторожность, чтобъ не быть до поры до времени открытыми непріятелемъ.

Мы между тымь продолжали занимать опушку лыса и время отъ времени поддерживали съ непріятелемь тихую перестрыку. Въ нысколькихъ шагахъ отъ опушки лыса стояла полуразрушенная сакля, на плоской крышь которой лежала преогромныйшая тыква. Баженовъ и нысколько человыкъ офицеровъ стояли около этой сакли и покуривали папиросы. Вдругъ (какъ теперь помню), непріятельское ядро, пролетывь надъ нашими головами, съ розмаху ударило въ тыкву, разнесло её конечно въ пухъ и въ дребезги и брызгами ея обдало все наше батальонное начальство. Языковъ конечно для подобнаго торжественнаго случая тутъ какъ изъ земли выросъ, и тотчасъ же состряпанный имъ наскоро смъшной анекдотецъ пролетыть по рядамъ, возбуждая общій хохоть.

Время шло, а сигнала не было еще замѣтно. Оопцеры всѣ уже были на своихъ мѣстахъ и сосредоточенно глядѣли впередъ. Баженовъ тихими шагами приблизился къ правому олангу нашей 3-ей гренадерской роты.

Въ эту самую минуту, съ правой стороны ауда и немного позади его взвилась ракета. Баженовъ, сдълавъ нъсколько шаговъ впередъ баталіона, обернувшись къ нему лицомъ, проговорилъ: «съ Богомъ, братцы!» и снова обернувшись къ ауду, бъгомъ, безъ оглядки пустился впередъ, зная, что отъ него не отстанутъ. Раздалось громовое ура, и баталіонъ ринулся на поляну. Взявъ ружье на перевъсъ, я усиленно спъшилъ скачками догонятъ Баженова, который бъжалъ впереди всъхъ; но совершенно догнать его мнъ не удалось, такъ какъ одинъ солдатъ нашей роты (съ тремя нашивками, Георгіевской кавалеръ, старикъ Рябовъ), бъжавшій впереди меня, былъ наповаль убитъ пулею въ голову и, падая, подкатился мнъ подъ ноги, чъмъ заставилъ меня съ разбъга черезъ него перекувырнуться.

Когда мы стали совершенно подвигаться къ аулу, сзади его раздалось веселое «ура» Кабардинцевъ, и растерявшемуся отъ этого двухсторонняго нападенія непріятелю оставалось только искать себѣ спасенія въ поспѣшномъ бѣгствъ.

Всё тё изъ горцевъ, которые были захвачены въ аулё, немедленно были уничтожены штыками. Приказавъ подоспъвшей дивизіонной артиллеріи дать по бъгущему непріятелю нъсколько напутственныхъ картечныхъ выстръловъ, Баженовъ, какъ старшій въ чинъ, принялъ временное начальство и надъ Кабардинскимъ батальономъ, и тотчасъ же распорядился о немедленномъ занятіи въ аулъ прочныхъ пунктовъ.

Кавалерія наша, откуда-то сбоку появившаяся къ тому времени,

преслъдовала непріятельскіе резервы.

Дъло было окончено. Потеря наша сравнительно была невелика: изъ офицеровъ нашего баталіона никого не убито и не ранено. Одинъ только поручикъ М. былъ контуженъ мертвою пулею въ лобъ, отчего у него вскочила преогромная шишка. Неумолимый Языковъ, понятно, не упустилъ случая избрать его предметомъ своихъ остротъ; отъ его насмъшливаго взгляда не укрылся также одинъ солдатъ нашей роты, который, шаря гдъ-то по саклямъ, нашелъ медовые соты, которые, по жадности, тутъ же началъ истреблять. Но прилипшая къ меду пчела жестоко отомстила ему за похищение своего имущества: она такъ сильно ужалила его въ губу, что все его лицо мгновенно раздулось и приняло самый комичный видъ. Языковъ отъ этого солдата больше не отставалъ и водилъ его за руку показывать встмъ и всюду, и такъ поднялъ бъдняка на смъхъ, что конечно онъ на долгое время закаялся даже и смотръть на медъ.

Вскорѣ въѣхалъ въ аулъ, сопровождаемый свитою, самъ начальникъ отряда и, объѣзжая ряды нашего и Кабардинскаго баталіоновъ, въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ благодарилъ насъ за молодецкое дѣло.

Всъ были необыкновенно оживлены. Особенныхъ потерь оплакивать не приходилось, такъ что ничто не отравляло въ эту минуту наше веселое расположение. Сама природа, какъ бы дъйствуя съ нами заодно, приняла участие въ общемъ веселы: пороховой дымъ разсъялся, изъ-за перламутровыхъ тучекъ выглянуло солнышко и косыми золотистыми лучами освътило наши отдыхающия кучки.

Послъ кратковременнаго отдыха, обоимъ нашимъ баталіонамъ отдано приказаніе поджечь аулъ со всъхъ концовъ, для чего, по принятому обычаю, розданы были людямъ на руки палительныя сеъчи. Окончивъ истребленіе аула, баталіоны наши возвратились къ главному отряду и весело расположились на ночлегъ.

Мы были героями дня. Дёло вышло дёйствительно молодецкое;

словомъ: бенефисъ удался вполнъ. Въ этомъ же родъ дъла, чередуясь, продолжались въ теченіи всей

экспедиціи.

По окончаніи военных дійствій на Джалкі, отрядь занялся въ другихь містностяхь рубкою ліса и поправленіемь дорогь, въ конців Января 1855 года снова сосредоточился у крізпости Грозной, и вскорів каждая часть, входящая въ составь онаго, получила приказаніе возвратиться во свояси. З-й нашь баталіонь возвратился въ Самашкинскую станицу, населеніе которой устроило намъ самую торжественную встрівчу, тімь боліве, что вмістів съ нашимь баталіономь возвратилось до ста человіскь изъ ея обывателей, которые вмістів съ нами совершали экспедиціи. Первые дни, конечно, были посвящены Кахетинскому, имжирю и радостнымь разговорамь при встрівчів съ старыми кунсками. Мало по малу все успокоилось, и жизнь потекла по прежнему.

Въ первыхъ числахъ Апръля баталіонъ нашъ тронулся по направленію въ Ассинскую станицу, за 18 верстъ отъ прежняго мъста, составляющую укръпленный пунктъ нашей боевой линіп. Вообще, тревоги въ то время были часты по всей Сундженской линіи: ръдко проходила недъля, чтобы не было два или три случая. То гдъ нибудъ вдали покажется конная партія, хищники нападутъ на проъзжающій конвой; то, наконецъ, подъ самыми воротами станицы стараются отбить табуны и взять въ плънъ пастуховъ. Сигнальная оружейная пальба шла безпрерывно. Если по всей мъстности тревоги были часты, то въ Ассинской станицъ они были чуть-ли не ежедневны. Станица отстояла отъ непріятельскихъ мъстностей всего на какихъ-нибудь 6 или 7-ми верстъ. Въ нъкоторомъ разстояніи отъ нея тянулись непроходимые лъса, гдъ то и дъло шныряли небольшія непріятельскія партіи.

Простоя въ Ассинской станицъ дня два, Баженовъ получилъ назначеніе принять командованіе надъ отдъльнымъ отрядомъ, состоящимъ изъ нашего 3-го баталіона, дивизіона артиллеріи и 200 казаковъ, выдвинуться впередъ верстъ на 12 и, хорошенько избравъ мъстность, заложить передовой редутъ. На другой день мы двинулись и, сдълавъ небольшой 12 верстный переходъ, остановились на ружейный выстрълъ отъ опушки большаго лъса, который на глубину 5-ти или 6-ти верстъ насъ отдълялъ отъ значительныхъ непріятельскихъ ауловъ. Такъ какъ мъстность, гдъ мы остановились лагеремъ, была довольно возвышенна, хорошо обозръвала окрестность, да притомъ тутъ же находился источникъ ключевой воды, то ръшено здъсь же заложить будущее укръпленіе. Неудобство близости непріятельскаго лъса съ избыткомъ окупалось другими преимуществами мъстности, и потому, вскоръ по прибытіи нашемъ, приступлено было къ первоначальнымъ работамъ.

Работы мало по малу подвигались. Мы за это время какъ бы сжились съ новою мъстностью, и время шло своимъ порядкомъ. По-

нятно, что столь близкое разстояніе отъ непріятеля заставляло, какъ говорится, держать ухо остро. На ночную караульную службу было обращено особенное вниманіе. Кром'в обыкновенной ночной цівци, наряжались отдёльные передовые секреты, и каждую ночь назначалась дежурная часть, люди которой спали совершенно одътые и вооруженные, при первомь выстрълъ вставали на ноги, и выстраивались въ боевой порядокъ. Непріятель часто пошаливаль. Молодежь его ауловъ часто, для препровожденія времени, небольшими кучками перебиралась черезъ лъсъ, занимала здъсь и тамъ опушки онаго и перестръливалась съ нашимъ передовымъ пикетомъ. Это они обыкновенно совершали по утрамъ, въ видъ утренней прогулки; но бывали случан, что они возобновляли себъ это удовольствие и по нъскольку разъ въ день. Когда они надобдали, то противъ нихъ высылалась дежурная часть, и хотя бывали случаи, что они и въ лъсу продолжали съ ней весьма оживленную перестрълку, но, большею частью, при появлении ея, уходили по-добру и по-здорову во свояси.

Мы, юнкера 3-го баталіона, по прежнему продолжали дежурить по баталіону и лагерю; но такъ какъ насъ набралось слишкомъ много, потому что вся молодежъ того времени просилась въ 3-й баталіонъ къ Баженову, то служба для насъ была весьма легка, и отъ избытка празднаго времени между нами пошли разныя проказы и шалости, на которыя насъ постоянно подбивалъ конечно Языковъ.

Баженовъ видя, что его птенцы (такъ онъ выражался) не на шутку расходились съ жиру, приказалъ намъ назначить по утрамъ въ видъ исправленія шереножное ученіе, надзоръ за которымъ поручилъ баталіонному адъютанту.

Нъкоторые изъ насъ сначала стали манкировать этимъ ученьемъ, думая, что это сойдеть съ рукъ, но такъ какъ виновные въ неисполнении приказанія баталіоннаго командира очутились арестованными на трое сутокъ на передовомъ пикеть (что было не только что очень скучно, но даже не совсъмъ и безопасно), то, volens-nolens, мы должны были покориться нашей горькой участи и нъсколько часовъ поутрамъ проводили въ изучении всъхъ ружейныхъ пріемовъ и маршировки.

Баженовъ для своихъ юнкеровъ былъ истинный отецъ, хотя всегда строго взыскивалъ за всякую небрежность по службъ. Когда, бывало, кто нибудь изъ насъ къ нему является и сконфуженнымъ тономъ, переминаясь съ ноги на ногу, начинаетъ дальній разговоръ про нужды и что не понимаетъ, какъ онъ изъ Россіи не получаетъ писемъ.... то обыкновенно Баженовъ перебъетъ словами: «Безъ предисловій!... Сколько вамъ?»... и всегда выдавалъ просимыя суммы, предварительно от-

мътивъ въ своей записной книжкъ объщанный срокъ отдачи. Когда же (что впрочемъ случалось довольно часто) ему въ объщанный срокъ не возвращали занятыя деньги, то онъ обыкновенно, проходя мимо подобнаго неисправнаго должника, лукаво прищуривалъ глазкомъ и закрывалъ съ его стороны лицо свое ладонью, какъ бы показывая, что ему самому за него стыдно, или проговаривалъ въ полголоса, какъ бы смотря совершенно въ противуположную сторону: стыдновато, стыдновато!....

## XIII.

Въ началъ Іюня прибылъ въ нашъ отрядъ баронъ Вревскій, приказалъ намъ сняться съ лагеря, пріостановивъ временно работы, и двинулъ насъ по направленію Валерика, гдъ ожидалъ другой отрядъ въ большихъ силахъ и гдъ предполагалось встрътиться съ большимъ непріятельскимъ скопищемъ, подъ начальствомъ Санбъ-Дулы, одного изъ любимъйшихъ наибовъ Шамиля. Впрочемъ, ничего путнаго изъ этого движенія не вышло; натолкнулись гдъ-то на шайку оборванцевъ, было пущено нъсколько оружейныхъ выстръловъ, завязалась на полчаса небольшая перестрълка, и этимъ все движеніе ограничилось. Вслъдъ затъмъ отрядъ нашъ снова раздвоился; нашъ баталіонъ пошелъ назадъ на прежнія работы, а остальныя войска разошлись каждый во свояси.

Нъсколько дней спустя, по возвращени изъ этой небольшой экспедиціи, въ лагеръ, я помню, произошель слъдующій случай. Въ одну тихую и лунную ночь пробрадся къ намъ изъ сосъдняго лъса какимъ-то образомъ медвъдь. Пройдя незамътно между звъномъ часовыхъ, Мишенька направиль свои стопы въ самую середку дагеря и преспокойно улегся недалеко отъ палатки Баженова. Тутъ, по близости, расположена была обозная коновязь. Кони стали тревожно фыркать и безпокойно на мъстъ семенить копытами. Дежурный фурштать никакъ не могъ объяснить себъ причину ихъ безпокойства и подняль товарищей. Людской говоръ разбудилъ цълую кучу собакъ, спавшихъ у фургона. Вскочивши на ноги, они почуяли краснаго звъря и съ даемъ бросились по его направленію. Потревоженныя въ своемъ снъ, Мишенька всталъ на дыбы и заревълъ благимъ матомъ. Перепуганныя лошади шарахнулись въ сторону и, сорвавшись съ коновязи, разскакались по всему лагерю. Гдъ-то раздался какой-то выстръль; дежурный барабанщикъ забилъ тревогу, и весь отрядъ вскочилъ на ноги. Ошалъвшему со страха Мишкъ, сопровождаемому стаей лагерныхъ собакъ, удалось невредимо вырваться изъ лагеря и благополучно ретироваться во свояси.

Работы подвигались; укръпленія почти-что были окончены: это быль небольшой, но чрезвычайно прочно выстроенный редуть; ровъ

имълъ до 3-хъ сажень ширины и до 4-хъ глубины; валъ возвышался надъ уровнемъ земли еще на 3 сажени, такъ что вся ствна укръпленія имъла отъ дна рва до верхушки вала 7 сажень. По косогору своему валъ былъ защищенъ кръпкимъ частоколомъ. Для безопасности гарнизона быль устроень подъемный, на цёпяхь, мость. Самая внутренность укръпленія вмъщала въ себъ небольшую оборонительную казарму примърно человъкъ на 100, и тутъ же находился крошечный въ 2 комнатки офицерскій домикъ; по двумъ діагональнымъ угламъ четырехъ-угольнаго укръпленія были устроены двъ полукруглыя батареи, защищенныя турами и фашинами. Надъ единственными воротами укръпленія, выходящими на подъемный мость, была устроена крытая вышка для часоваго. Гарнизону предполагалось держаться въ этомъ укръпленіи въ слъдующимъ составъ: одна полурота пъхоты, подъ начальствомъ офицера (онъ же и комендантъ укръпленія) и артиллерійская команда, подъ начальствомъ фейрверкера при двухъ кръпостныхъ орудіяхъ, назначаемыхъ по одному на каждую батарею.

Цъль этого укръпленія была исключительно сторожить передовую линію. Понятно, по своей малочисленности, гарнизонъ самостоятельно предпринять ничего не могъ. Единственною его задачею было, при видъ непріятеля, условнымъ числомь выпущенныхъ выстръловъ, давать знать на передовую линію о численности непріятельскихъ партій; въ случать же явнаго нападенія на укръпленіе, гарнизонъ быль обезпеченъ всти средствами до прибытія къ нему помощи. Ближайшая станица Ассинская находилась всего въ 12 верстахъ, да при томъ еще близъ этой мъстности войска стояли постоянно лагеремъ, такъ что положеніе маленькаго гарнизона нельзя сказать чтобы было опасно. Укръпленіе получило названіе Новаго Очхоя, въ память когда-то существовавшаго близъ этой мъстности другаго Стараго Очхоя. Судьба этого укръпленія мнъ неизвъстна, такъ какъ вскорт я покинулъ эти мъста.

# XIV.

Нъсколько спустя послъ посъщении медвъдемъ нашего лагеря, случилась другая тревога, на этотъ разъ посерьезнъе, имъвшая для весьма многихъ самый трагическій исходъ. Ежедневно обыкновенно наряжалась команда человъкъ въ 70, подъ начальствомъ офицера, въближайшій лъсъ для рубки необходимаго для кръпостныхъ работъ хвороста. Команда эта обыкновенно выступала изъ лагеря рано утромъ, проводила въ лъсу весь день, тамъ и объдала, для чего увозила, по обыкновенію, котлы и передъ заходомъ солнца возвращалась въ лагерь, забравъ съ собой повозки съ лъснымъ матеріаломъ.

Въ послъднихъ числахъ Іюня, команда подъ начальствомъ одного изъ нашихъ юнкеровъ, отправилась по обыкновенію въ лъсъ. Въ этотъ

день дежурнымъ по баталіону и лагерю былъ я. Обошедши всѣ посты и пикеты, я возвратился въ свою палатку, пообъдалъ и лежа, на кровати, спокойно покурпвалъ только что скрученную папиросу. Вдругъ выстрълъ... другой... третій, и мгновенно всѣ наши посты и пикеты начали оживленную перестрълку.

Я выскочиль изъ палатки, выбъжаль на передовой фасъ лагеря и остановился какъ вкопанный, глазамъ своимъ не въря: густыя массы коннаго и пъшаго непріятеля наступали на лагерь со стороны поляны. Моментально весь отрядъ былъ на ногахъ; ударили тревогу, весь отрядъ вскочилъ на ноги и выстроился. Баталіонный адъютанть подпоручикъ Щ., собравъ наскоро свою штуцерную команду, бъгомъ пустился на встръчу непріятеля и, остановившись отъ него на разстояніи 500-600 шаговъ, разсыпаль своихъ стрілковъ цібнью, съ намізреніемъ, по возможности, задержать его наступленіе. Артиллеристы хлопотали около своихъ орудій. Ротные командиры выстраивали свои части и подготовлялись къ бою. Вскоръ показался Баженовъ. Онъ осмотрълъ позицію и, съ свойственнымъ ему хладнокровіемъ и върностью взгляда, тотчасъ же смекнулъ, въ чемъ дъло. Какъ теперь помню, обратясь къ намъ, онъ воскликнулъ: «это отводъ глазъ!» и вследъ затемъ отдаль приказаніе дежурной роть насколько возможно спышные быжать въ лъсъ на выручку находящейся тамъ команды. Быстрое предположеніе А. А. оправдалось вполив. Нападеніе съ поля было действительно отводомъ глазъ. Непріятель никогда въ то время на Кавказъ не ръшался нападать на насъ въ открытомъ полъ. Исключенія были весьма ръдкія. Горцы всегда избъгали встръчи съ нашими штыками и оказывали должное уважение картечнымъ залпамъ нашей артиллерии.

На этотъ разъ дъло заключалось воть въ чемъ: сильная непріятельская партія, преимущественно конная, подъ начальствомъ того самаго наиба Саибъ-Дулы, котораго мы довольно безуспѣшно преслъдовали мѣсяцъ назадъ, вышедши въ двухъ верстахъ отъ нашего лагеря изъ лѣса, сдѣлала по открытому полю диверсію съ той стороны лагернаго фаса, которая была туда обращена, чтобы привлечь на себя вниманіе всего отряда, но держася отъ него въ довольно почтительномъ разстояніи въ сферѣ тогдашняго ружейнаго огня.

Одновременно съ этой партіей дъйствовала и другая—пъшая, какъ впослъдствіи опредълили, въ 800 человъкъ. Воть эта-то партія и предназначена была для настоящаго удара. Узнавъ подробно отъ своихъ лазутчиковъ всъ обычаи и привычки нашего отряда и зная, что въ лъсу находилась небольшая команда, всего человъкъ въ 70, она тихонько, какъ только горцы умъютъ это дълать, къ ней подкралась (якъ кошка, какъ выражались потомъ уцълъвшіе солдаты) и, выбравъ са-

мую удачную минуту, когда люди послъ объда расположились на отдыхъ, внезапно со всъхъ сторонъ бросилась на нихъ въ шашки. Маневръ этотъ, увы! вполнъ удался непріятелю. Прежде чъмъ наша команда могла опомниться и встать въ ружье, люди поодиночно были всъ истреблены. Прибъжавшая на выручку дежурная рота застала почти только одни изрубленные и уже до-гола обобранные непріятелемъ трупы. Изъ всей команды спаслась самая незначительная часть, примърно человъкъ до 10-ти, но въ томъ числъ и юнкеръ, который былъ за старшаго. Понятно, что всъ наши повозки и казенные кони были загнаны непріятелемъ. Дежурная рота немедленно дала знать въ лагерь. Посланы были въ лъсъ новыя подводы, и солнце не успъло еще зайти, какъ изъ-за опушки показалась возвращаяся дежурная рота, конвоирующая печальную вереницу фургоновъ, переполненныхъ трупами и тяжело ранеными.

Грустно всёмъ намъ было въ эту памятную ночъ: стоны раненыхъ и умирающихъ разносились по всему лагерю, и почти никто изъ насъ глазъ не сомкнулъ. Каждый давалъ изъ своего бълья необходимый матеріалъ для бинтовъ, потребовавшійся внезапно въ такомъ большомъ количествъ, и вообще всё старались помогать раненымъ, кто чёмъ могъ.

Баженовъ сильно быль поражень происшедшимъ. Дня два спустя, хоронили убитыхъ въ одну общую могилу, и я самъ видълъ, какъ, при опускании тълъ, онъ, стоя безъ шапки, рыдалъ навзрыдъ. Благородное сердце его долго не могло успокоиться, и онъ видимо всъ послъдующие дни терзалъ себя внутреннимъ вопросомъ: не виноватъ-ли онъ чъмъ либо въ этомъ? Но, впрочемъ, напрасно онъ себя такъ мучилъ. По моему, онъ ни въ чемъ виноватъ не былъ. Всъ обыкновенныя предосторожности были взяты: даже, я помню, команда забрала съ собою нъсколько ротныхъ собакъ. Но даже чутье умныхъ животныхъ не могло открыть близость непріятеля: такъ онъ тихо подкрался. На то и война! Гдъ рубятъ лъсъ, понятно, летятъ и щепки; всего предугадать и предусмотръть человъкъ не въ силахъ.

Нъсколько дней спуста послъ прискорбнаго дъла, прибылъ въ дагерь начальникъ Унджинской линіи, во главъ отряда, изъ кавалеріи, 2-й роты 3-го баталіона. Наша 3-я грепадерская присоединилось къ нему, и насъ куда-то двинули въ глубь лъса, для разоренія и наказанія того непріятельскаго аула, изъ котораго, какъ предполагали, двинулась на насъ шайка Саибъ-Дулы.

Но предполагаемая vendetta намъ также не удалась, какъ и движение барона Вревскаго, мъсяцъ тому назадъ. Предупрежденный во время, непріятель успълъ спокойно собрать все свое семейство, всъ

свои пожитки и удалился въ глубь страны, такъ что, когда мы прибыли къ аулу, то застали только пустыя стъны и небольшую шайку отчаянныхъ Абрековъ, оставшихся единственно для того чтобы доставить себъ удовольствіе занять насъ перестрълкой.

#### XV.

Вскоръ затъмъ, примърно въ серединъ Сентября, ожидая со дня на день производства въ офицеры, я отпросился у Баженова въ штабъквартиру полка, къ которому я имълъ намъреніе прикомандироваться до моего производства, а къ тому времени исподоволь подготовить себъ необходимую экипировку. Баженовъ взявъ съ меня объщаніе, что куда бы я ни былъ произведенъ, передъ отправленіемъ къ новому мъсту служенія, я пріъхаль бы на линію проститься съ 3-мъ баталіономъ.

Прибывъ во Владикавказъ и устроивъ свое прикомандированіе къ штабу, я поселился, на Навагинскомъ форштать, на одной квартирь съ двумя Навагинскаго полка юнкерами. Одинъ изъ нихъ Э. умеръ нъсколько льтъ тому назадъ, состоя въ должности адъютанта при начальникъ Владикавказскаго отдъла. Другой Ц. донынъ здравствуетъ и проживаетъ себъ въ Москвъ отцомъ многочисленнаго семейства. Э. былъ замъчательный артистъ на віолончели, участвовалъ въ то время въ разныхъ концертахъ, устраиваемыхъ въ городъ, и неръдко услаждаль нашъ слухъ своею превосходною игрою. Такимъ образомъ провель я три мъсяца, спокойно отдыхая послъ походныхъ и лагерныхъ трудовъ, пока не узналъ, что высочайшимъ приказомъ отъ 13 Ноября я былъ произведенъ въ офицеры, съ переводомъ въ одинъ изъ резервныхъ полковъ, находившихся въ то время въ составъ южной арміи.

Повхавъ на линію, я простился съ Александромъ Алексвевичемъ и всвмъ 3-мъ батальономъ, и въ Декабръ 1855 года вывхалъ къ мъсту новаго назначенія.

### XVI.

Осенью 1860 года я снова очутился на Кавказъ, уже въ Тверскомъ драгунскомъ полку, штабъ-квартира котораго находилась на правомъ флангъ въ одной изъ станицъ нынъшней Кубанской области.

Перемънъ за пять лътъ моего отсутствія я нашелъ множество. Все, что было тогда знатной молодежи, стремплось подъ начальство князя Барятинскаго. Кавказскій корпусъ былъ переименованъ въ Кавказскую армію и увеличенъ всёми войсками, пришедшими изъ Россіи въ минувшую Крымскую кампанію. Столь грозный для насъ пять лътъ тому назадъ Шамиль спокойно проживалъ въ это время въ Калугъ; большинство его мюридовъ и наибовъ были перебиты, а оставшіеся въ живыхъ изъявили нашему правительству совершенную покорность.

Ведень—это грозное гивздо его могущества, пять лють тому назадъ считавшееся до такой степени неприступнымъ, что если бы кто въ разговоръ дерзнулъ пророчить его скорое паденіе, то падъ нимъ разсмъялись бы въ глаза,—еще въ 1859 году штурмомъ былъ взятъ колонною подъ пачальствомъ полковника А. А. Баженова и нынъ служилъ штабъ-квартирою Куринскаго пъхотнаго полка.

Въ вооружени нашей армии я засталь тоже большія перемъны. Кремневыя ружья, которыми прежде были снабжены войска, передъланы въ наръзныя-ударныя, и горцы, столь еще недавно гнушавшіеся нашимъ ружейнымъ огнемъ, нынъ стали оказывать нашему оружію уваженіе, а прежнія удалыя джигитовки лихихъ ихъ нарздниковъ на близкомъ разстояніи цъпи или сомкнутаго строя, если еще не совсьмъ прекратились, то съ каждымъ днемъ становились ръже и ръже.

На лъвомъ флангъ дъла считались уже оконченными, и все вниманіе тогдашняго начальства было устремлено на правый флангъ, гдъ нъкоторыя племена намъ оказывали упорное сопротивленіе.

Старинные наши пріятели-враги Чеченцы, Тавлинцы, Лезгины уже болье не встръчались, и взамънь ихъ намъ приходилось имъть дъло съ племенами: Аббадзехами, Убыхами, Шапзухами и пр.

Войскъ на правомъ флангъ было стянуто множество, и хотя непріятель оказывалъ иногда самое упорное сопротивленіе, но вообще ходъ нашихъ дъйствій былъ самый успъшный.

Пять лъть тому назадъ на Кавказъ существовалъ только одинъ полкъ кавалеріи: Нижегородскій драгунскій. По окончаніи Крымской кампаніи, онъ былъ раздълень на двъ части, изъ коихъ первая сохранила древнее названіе Нижегородцевъ, а вторая переименована въ Съверскій драгунскій полкъ.

Два другіе драгунскіе полка, пришедшіе въ то время изъ Россіи— Тверскій и Переяславскій, были къ нимъ присоединены и совокупно составили сводно-Кавказскую драгунскую дивизію, штабъ-квартира коей находилась въ Ставрополъ. Драгунская наша дивизія въ то время просто выкидывала чудеса. Она наводила такой паническій ужасъ на непріятеля лихими своими атаками, что слава о ней далеко распространилась среди вражескихъ племенъ праваго фланга, а подъ конецъ непріятель не смъль даже принимать отъ нея боя, и стоило гдъ либо показаться драгунскому эскадрону, чтобы заставить его поспъшно ретироваться.

Лътомъ 1861 года мив пришлось принять участіе въ одной экспедиціи подъ начальствомъ генерала Бабича, ціль которой заключалась, проникнувъ въ глубь непріятельской страны по старой заброшенной дорогъ, такъ называемой Вельяминовской (по которой шелъ генералъ

Вельяминовъ въ 1830 г.) выйдти къ берегу Чернаго моря и занять бывшее наше укръпленіе Геленджикъ, который въ числъ другихъ быль заброшенъ нами во время Крымской кампаніи. Движеніе это удалось вполнъ. Старавшійся преградить намъ путь непріятель изъ разныхъ смъшанныхъ племенъ, между которыми преобладалъ элементъ Шапшугскій былъ, въ неоднократныхъ стычкахъ опрокинутъ и разсъянъ, и конечная цъль нашего движенія, Геленджикъ, послъ предварительнаго горячаго и кровопролитнаго боя, былъ нами занятъ.

По окончаніи экспедиціи, я отпросидся на воды въ Пятигорскъ и здісь къ неожиданной моей радости встрітплся съ А. А. Важеновымъ.

Въ теченіе нашей разлуки, Баженовъ, все время находясь въ безпрерывныхъ походахъ и бояхъ, быстро поднимался по службъ. Въ это время онъ успълъ получить слъдующія награды, всь безъ исключенія за отличія въ дълахъ противъ непріятелей: неоднократныя высочайшія благоволенія, знаки отличія безпорочной службы за XV и XX лътъ, орденъ Св. Станислава 2-й степени съ Императорской короной и мечами, чинъ полковника, орденъ Св. Владимира 3-й степени съ мечами, бантъ на имъющійся орденъ Св. Георгія 4-й степени, за выслугу XXV лътъ, за молодецкій штурмъ и взятіе Веденя 1 Апръля 1859 г., назначеніе командиромъ Тенгинскаго пъхотнаго полка, чинъ генералъмаїора и наконецъ орденъ Св. Станислава 1-й степени съ мечами.

Когда я встрътился съ нимъ, онъ уже сдалъ командованіе Тенгинскимъ пъхотнымъ полкомъ и, числясь по армейской пъхотъ, состояль при Кавказской армін.

Онъ въ это время собирался въ отпускъ въ Москву и съ радостными слезами на глазахъ читалъ мнъ письмо своей матери, въ которомъ она, между прочимъ писала: «Покажись же, другъ Саша, скоръе на глаза; дай мнъ посмотръть, что ты тамъ за генералъ такой?» Такъ какъ я самъ имълъ въ виду въ то время ъхать въ Москву, то мы съ нимъ разстались, сказавъ другъ другу: до скораго свиданія. И дъйствительно, вскоръ вслъдъ затъмъ, мы выъхали съ Кавказа въ Россію и въ Октябръ мъсяцъ снова сошлись въ Москвъ.

Въ началь Ноября онъ возвратился на Кавказъ, не успъвъ, несмотря на все свое красноръчіе, убъдить старушку слъдовать за нимъ. На. всъ его усиленныя мольбы и просьбы перетхать во Владикавказъ, гдъ онъ брался ее окружить всевозможнымъ вниманіемъ и удобствами жизни, старушка неуклонно твердила одно и то же: «гдъ прожила свой въкъ, тамъ и умру». Радуясь успъхамъ своего сына, она принимала отъ него денежное пособіе въ весьма ограниченномъ количествъ и ни за что и ни въ чемъ не захотъла измънить свой всегдашній образъжизни.

Посль отъвзда сына Екатерина Ивановна, точно сознавая что вся ея земная задача окончена, слегла въ постель, пробольла недъли двъ и тихо отошла въ лучшій мірь, устремивъ свои потухающіе глаза на портретъ сына, висящій надъ ея кроватью. Баженовъ узналь о ея кончинь, уже прівхавши во Владикавказъ. Одинъ общій мой знакомый, пославъ ему это грустное извъстіе, показывалъ потомъ мнъ его отвътное письмо; весь тонъ его былъ таковъ, что видно было, что оно писано было человъкомъ находящимся подъ чувствомъ и гнетомъ невообразимой скорби; между прочимъ, какъ теперь помню, встръчалась слъдующая трогательная фраза: «ну, къ чему я теперь и зачъмъ?!» Заслуженный боевой Кавказскій генералъ чувствовалъ себя въ эти минуты беззащитнымъ сиротой.

Въ слъдующемъ 1862 году я покончиль свою военную службу, подаль въ отставку и осенью выъхаль за границу, гдъ прожиль долгіе годы.

Откомандовавъ 20-й пъхотной дивизіею, Баженовъ отчислился по армейской пъхотъ и запаснымъ войскамъ и осенью 1868 года прибылъ въ Москву, гдъ и водворился на жительство.

«Русскому человъку Москвы не миновать», говариваль онъ. Въ Москвъ онъ родился, къ ней, въ течени всей жизни своей, стремился мыслями и сердцемъ, и въ ней предопредълено было ему окончить дни свои.

Въ Москвъ Баженовъ устроиль свою жизнь, также какъ и на Кавказъ, сохранивъ тъже привычки и почти также распредъливъ всъ часы дня.

Вставаль онъ обыкновенно рано, въ 6 часовъ и отправлялся гулять. Часовъ въ 8 возвращался домой и пиль чай, затъмъ садился за письменный столь, читаль газеты и занимался перепискою. Въ этомъ положеніи обыкновенно и заставали его всё приходившіе къ нему утромъ. Кто не помнить его постоянно привътливаго и дасковаго пріема? Всегда спокойный и веселый духомъ, онъ какъ-то успокоительно-отрадно дъйствовалъ на каждаго, говорившаго съ нимъ. Его простая, здравая, осмысленная Русская ръчь, чуждая всякаго павоса и эффектныхъ выраженій, но за то всегда дышущая правдивостью, слушалась съ особеннымъ удовольствіемъ. Покойный Баженовъ былъ изъ числа тъхъ (къ сожальнію весьма немногихъ) людей, которые со словомъ обращаются честно и осторожно, глубоко сознавая ту истину что опрометчивое слово, подчасъ для чужаго ума, можетъ служить посъвомъ мысли ложной или вредной. Въ наше грустное время, когда не только что изустное слово, но и печатное, часто служить проводникомъ заблужденія, а подъ часъ и явно сознательной лжи, подобные люди поневолъ вспоминаются и цънятся.

Въ часъ пополудни, Баженовъ опять выходилъ гулять или дълаль визиты и возвращался домой обыкновенно къ 3-мъ, и въ началъ 4-го садился объдать. Впослъдствіи, когда онъ записался въ члены Англійскаго Клуба, онъ почти ежедневно сталь объдать въ Клубъ, наблюдая крайнюю воздержность. Субботніе тамошніе объды онъ не долюбливаль. «Просто гръшно такъ много ъсть», говариваль онъ, бывало. Вообще въ теченіи всей жизни онъ былъ крайне воздерженъ относительно ъды и питья. Превосходная библіотека Московскаго Англійскаго Клуба удовлетворяла его живой любознательности. Читаль онъ чрезвычайно много, забирая къ себъ книги на домъ или проводя цълые часы въ газетной комнатъ.

Важеновъ очень любилъ спектакли, и почти всё вечера проводилъ въ театръ. Такъ какъ нашъ театральный репертуаръ довольно бъденъ, то я, помню, часто надъ нимъ, въ этомъ отношеніи, подшучивалъ, удивляясь его терпѣнію смотрѣть нѣсколько разъ сряду однѣ и тѣже піесы. Когда грянула война 1877 года, Баженовъ рѣшилъ, что грѣшно веселиться, когда проливается Русская кровь, и далъ себъ слово, до окончанія войны, ни разу не посъщать театра, и конечно сдержалъ данное себъ слово. Годовой же свой театральный расходъ, въ размѣрѣ 500 р., онъ пожертвовалъ въ пользу Краснаго Креста.

Наканунъ каждаго праздника, Баженовъ непремънно бывалъ у всенощной. У него чувство любви къ православной церкви и къ своей родинъ было однимъ общимъ чувствомъ. Онъ никогда не допускалъ возможности раздъла между ними.

Разъ, на вопросъ мой: почему онъ всегда бываетъ у всенощной, а иногда пропускаетъ объдню, онъ мнъ отвъчалъ, что покойная мать его съ дътства пріучила его всегда соблюдать канунъ каждаго праздника. Ъздилъ онъ всегда въ университетскую церковь, пресвитеръ которой, отецъ Сергіевскій, былъ его духовникомъ.

По Субботамъ, по возвращени отъ всенощной, у него всегда собирался небольшой кругь знакомыхъ, преимущественно Кавказскихъ сослуживцевъ, и садились играть въ лото. Это лото въ Москвъ возобновлено было въ память лото на Кавказъ, которое услаждало наши вечера на Сунжинской липіп въ то время, когда еще А. А. командоваль 3-мъ баталіономъ Тенгинскаго пъхотнаго полка. Играли весьма умъренно. Ръдко кончалась игра болье 10-и или 15-и р. розницы. Съ каждой квинты откладывалось въ лото по иъскольку копъекъ, такъ что подъ конецъ собиралась иъкоторая сумма, и лото имъло свою собственную кассу. Въ началъ 50-хъ годовъ на эти деньги, я помню, была выписана цълая библіотека для офицеровъ 3-го баталіона. Касса Московскаго лото предназначалась на разныя благотворительныя дъла, а п. 15.

иногда на какое нибудь общее удовольствіе; такъ напр. я помню, что когда въ началѣ 1874-го года, я возвратился въ Москву изъ Хивинскаго похода, то по общему соглашенію всѣхъ субботниковъ (какъ мы другъ друга называли) участники лото чествовали меня обѣдомъ въ гостинницѣ Эрмитажѣ. По кончинѣ Баженова кончило свое существованіе и лото. Какъ мы потомъ ни старались его возобновить, ничего изъ этого не вышло. Души нашего кружка не стало, и самый кружокъ навсегда разсыпался....

Съ наступленіемъ льта Баженовъ обыкновенно уважаль мъсяца на 3 на 4 либо на Кавказскія воды, либо въ Крымъ. Слугъ своему Иванченкъ скажетъ бывало: такого-то числа, въ такомъ-то мъсяцъ, буду назадъ, и тотъ такъ прямо и ъхалъ встръчать его на жельзную дорогу.

Въ числъ многихъ качествъ покойнаго, особенно выдающейся чертою его характера была прочность его отношеній съ къмъ-бы то ни было. Разъ познакомившись съ человъкомъ, онъ всю жизнь съ участіемъ слъдилъ за его судьбою. Въ 50-хъ годахъ отошелъ отъ него въ безсрочный отпускъ бывшій его казенный деньщикъ Лапинскій (уроженецъ западныхъ губерній). До самой кончины своей Баженовъ съ нимъ переписывался. Какъ теперь вижу передъ собою нъкоторыя письма Лапинскаго со всегдашнимъ адресомъ: «Его благородію анералу-лейтенанту Баженову». А. А. тотчасъ-же ему бывало отвъчаетъ, съ сердечнымъ участіемъ взойдетъ во всъ подробности его житья-бытья, дастъ ему нъсколько добрыхъ совътовъ, а подъ часъ, въроятно, дъло не обходилось и безъ денежнаго вспомоществованія. Добра покойный Александръ Алексъевичъ дълалъ очень много. При жизни его никто ничего не зналъ, а по кончинъ его оказалось, что цълая четвертая часть его скромнаго достатка шла на разныя пенсіи, и т. п.

Выдающимся событіемъ послѣднихъ лѣтъ жизни Баженова была высочайшая къ нему милость въ день столѣтней годовщины учрежденія ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія. По особенному ходатайству покойнаго фельдмаршала князя А. И. Барятинскаго, всегда высоко цѣнившаго боевыя заслуги Баженова, Государь Императоръ собственноручно (А. А. былъ въ тѣ дни въ Петербургѣ) возложилъ на него орденскіе знаки 3-й степени, въ награду за его боевую дѣятельность въ теченіи его 30-и лѣтней службы на Кавказѣ. До того еще Баженовъ имѣлъ Георгія за 25 лѣтъ, и Георгія 4-й ст. за мужество и храбрость, оказанную при взятіи штурмомъ укрѣпленнаго аула Ведень.

Прискорбныя событія, омрачившія за послёдніе годы жизнь всего Русскаго народа, разрушительно подъйствовали какъ на состояніе духа, такъ и на самое здоровье Баженова. Его впечатлительное сердце сильно скорбъло отъ ложнаго направленія, даннаго современнымъ образова-

ніемъ Русской молодежи, и онъ съ какимъ-то ужасомъ относился къ духу невърія. Въ послъдніе мъсяцы своей жизни онъ часто повторяль слова: «Совсъмъ безотрадно жить становится». За четыре дня до его кончины мы были съ нимъ вмъстъ въ Англійскомъ Клубъ, и хотя онъ и жаловался на стъсненіе въ груди и на одышку, но кто могъ тогда предвидъть, что такъ близокъ конецъ его? Мъсто его воспитанія, Московская первая военная гимназія, готовилась къ празднованію стольтняго своего юбилея. Съъхались въ Москву школьные товарищи Баженова, и онъ долженъ былъ украсить собою этотъ праздникъ. За два дни до него, 22-го Ноября 1878-го года, послъ трехъ-дневной болъзни, А. А. Баженова не стало.

Въчная память этой честной, благородной и любящей душъ!

# ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ.

(Изъ автобіографическихъ разсказовъ бывшаго Кавказскаго офицера).

Зимою 1839 года, вслъдъ за освобождениемъ моимъ изъ плъна у Черкесовъ, съ Кавказа я былъ призванъ въ Петербургъ по именному повельнію Государя— «для отдыха и для личнаго объясненія». Такъ значилось въ министерскомъ предписании, причемъ мнъ было разръшено представить Государю Императору и освободителя моего Ногайскаго князя Тембулата Карамурзина. Не всъ одинаково смотръли на мое дъло, не ото всъхъ удостоились мы съ Карамурзинымъ равно поощрительного привътствія. Генераль Шуберть, исправлявшій должность генералъ-квартирмейстера, непосредственный начальникъ мой, встрътилъ меня съ равнодушною важностью; военный министръ, тогда еще графъ, въ послъдствии князь Чернышевъ, и Клейнъ-Михель, позже пожалованный въ графы, удостоили выразить мнв свое одобреніе, не переступая однако за предълы форменной служебной внимательности. За то въ высшей степени благосклонно принялъ Государь Николай Павловичь, да Русское общество почтило меня многочисленными доказательствами своего неподдъльнаго сочувствія. Государь высоко оцънилъ мою послъднюю Кавказскую путевую попытку, не столько по ея маловажному результату, сколько по готовности моей исполнить волю его, себя не жалья; впечатлительный же Русскій человькъ душою поняль, что я при этомъ должень быль перенести, и, какъ водится, даль своему чувству широкій разгуль, причемь самыя ощутительныя доказательства общественнаго сочувствія преимущественно выпадали на долю Карамурзина. По всей справедливости иначе быть не следовало: въ моемъ дълъ онъ былъ лицомъ дъйствующимъ, я же занималъ второстепенное мъсто чисто-страдательнаго участника въ нашемъ общемъ похожденіи. Кром'є того и зам'єчательно-красивый видь этого статнаго Закубанца съ перваго взгляда располагалъ въ его пользу. Благодаря

ловкому обращеню, которое онь на первыхъ же порахъ себъ усвоилъ, принаравливаясь къ требованіямъ дотоль ему совершенно незнакомаго общества, его стали возить изъ дома въ домъ, угощать чаемъ по Русскому обычаю, кормить лакомствами и надълять разными подарками. Въ Москвъ еще, гдъ я принужденъ быль его помъстить въ гостинницъ, самъ остановившись проъздомъ въ домъ у близкаго родственника, онъ однажды явился ко мнъ съ золотыми часами на длинной цъпочкъ, которыхъ я прежде у него не видывалъ. На вопросъ, откуда взялись у него эти вещи, онъ только улыбнулся, да коротко сказаль:

- Подарили!
- Кто подариль?
- -- Русская госпожа; да еще какая молодая и краснвая!
- Какая госножа, какъ зовутъ, и гдъ ты съ нею познакомился?
- Какъ зовутъ: сказывали, да запомнилъ; а познакомился въ гостинницъ, на лъстницъ повстръчались. Идетъ она, а возлъ идетъ господинъ въ большой шубъ, должно быть мужъ; посмотръла на меня, да и равай спрашивать, кто, откуда и зачъмъ сюда пріъхалъ; а какъ узнала, по какому дълу я въ Москвъ, то они повели меня въ свою комнату, приказали чаю подать и заставили меня разсказывать, какъ, братъ Өедоръ (Өедоромъ я былъ для Карамурзина по сю, Гассаномъ по ту сторону Кубани), тебя въ плъну держали Кабардинскіе Абреки, и какъ миъ удалось тебя похитить. Послъ того господинъ мнъ подарилъ шелковый халатъ, а госпожа его подарила часы. Сказали: носи на память, что выручилъ Русскаго офицера. Вотъ и все дъло; тебъ же приказали кланяться.
- Надо же мнъ съъздить въ гостинницу, узнать, кто они, и ихъ поблагодарить.
- Не надо. Сегодня, когда я къ тебъ собирался, они съли въ большущую карету — ровно домъ на колесахъ — и уъхали куда-то, забравъ всъ свои сундуки.
- Какъ же ты не разспросиль, куда они убзжають, и лучше не замътиль имена?
- По нашему (тебѣ извѣстно) законъ не позволяетъ распрашивать чужаго человѣка о томъ, чего самъ не сказываетъ; да и подумаль— незачѣмъ. Такъ много распрашивали, какъ и что было съ тобою; кромѣ того меня отдарили, значитъ должны быть твоей крови; знаютъ тебя, да и ты ихъ долженъ знать.
- Никогда въ жизни съ ними не встръчался, а меня они знаютъ только по моему дълу. Слухъ о немъ, какъ тебъ самому извъстно, доходилъ до Истамбула; разошелся онъ и по Русской землъ.

Карамурзинъ задумался. По нашему закону, замѣтилъ онъ, только за одного роднаго слѣдуетъ нести канлу, отвѣчать добромъ и кровью; а у васъ развѣ такъ заведено, что всякаго человѣка честятъ и жалуютъ не по родству и званію, а по его хорошимъ или дурнымъ дѣламъ?

— Нельзя сказать, чтобы сплошь и рядомъ такъ судили и поступали; что бываеть, самъ испыталь; а коли случится увидать противное, то припомни, что Аллахъ не всъхъ людей создаль съ одинаковыми чувствами и понятіями.

Разсказанный случай не остался безъ повторенія. Карамурзинъ изъ Россіи повезъ на Кубань два сундука туго уложенныхъ разными вещами, которые ему были подарены моими знакомыми, а неръдко и совершенно мнъ неизвъстными людьми.

Въ Петербургъ прівхали мы недвли за три до великаго поста. Первые дни прошли для насъ, т. е. для Карамурзина и для меня, въ обычныхъ явленіяхъ по начальству и въ нескончаемыхъ ожиданіяхъ по пріемнымъ заламъ у высокопоставленныхъ лицъ; потому что на Руси испоконъ въковъ существовала благая привычка дорожить чъмъ угодно, только не временемъ, ни терпъніемъ подначальственныхъ лицъ. Военный министръ, какъ было уже сказано, встрътилъ меня съ полобающею офиціальною въжливостью, не упустиль распросить о здоровь в и вслёдъ затёмъ задаль мнё вопросъ, приготовиль ли я подробное описаніе всёхъ обстоятельствъ моего плёна. Узнавъ, что я этого не сдёлаль, онъ туть же меня предупредиль, что до представленія требуемой записки не буду принятъ Государемъ Императоромъ. А почему у меня не оказалось въ запасъ означеннаго описанія (хотя со времени моего возвращенія изъ за Кубани на Русскую сторону прошло больше двухъ мъсяцевъ) объясняется слъдующими обстоятельствами. Въ Ставрополь вернулся я въ такомъ изнуренномъ видъ, что на первыхъ порахъ мнъ не было позволено и думать заняться какимъ либо деломъ, требовавшимъ мальйшаго физическаго или умственнаго усилія. Оставалось миж только ожидать возобновленія силь, предавшись полному бездійствію, не лишенному однако развлеченія, способнаго отвлекать мои мысли отъ недавно испытанныхъ страданій. Не заставъ въ живыхъ моего искреннаго доброжелателя, Алексъя Александровича Вельяминова, я былъ однако вознагражденъ за эту горькую потерю присутствіемъ въ Ставрополъ замънившаго его въ командованіи войсками на линіи, Павла Христофоровича Граббе, этого русскаго Баярда, моего перваго наставника въ военномъ дъль, отвъчавшаго мнъ самымъ теплымъ расположеніемъ на мою глубокую привязанность къ нему и ко всему его семейству. Въ домъ у него и въ тъсномъ кружкъ по душъ мнъ пришедшихъ товарищей я находилъ отдыхъ и развлечение, въ которыхъ

такъ сильно нуждалась моя измученная натура. Въ городъ меня приняль на свою квартиру исполинскаго роста командиръ Моздокскаго казачьяго полка, добрый и честный Баранчеевь, у котораго по вечерамъ собирался избранный кружокъ Кавказскихъ офицеровъ, въ томъ числь памятью, умомъ п знаніемъ богато-надыленный докторъ Мейеръ, и помилованные, изъ Сибири на Кавказъ переведенные, декабристы: Кривцовъ, Палицынъ, Лихачевъ, Черкасовъ, Одоевскій, Нарышкинъ, Коновницынъ, все люди умные и отмънно хорошіе. Бывало, до поздней ночи просиживали мы, углубившись въ политику и въ философію?... Боже избави! Большинство посътителей нашего круга политикою набило себъ такую оскомину, что отъ одного названія тошнить начинало; а практической философіи бывшихъ молодыхъ мечтателей научили горе и несчастіе, сдълавъ ихъ людьми, каковъ долженъ быть человъкъ, по слову Писанія и по здравому смыслу. Поэтому нечего было много толковать о вещахъ, каждымъ изъ насъ вдоволь испытанныхъ и передуманныхъ. Засимъ вправъ спросить, чъмъ же мы коротали долгіе зимніе вечера. Чімъ? Бостономъ, копівечнымъ бостономъ, въ который доигрывались до изнеможенія силь, пока карты изъ рукъ не падали. Не считая непривлекавшихъ насъ трактирныхъ удовольствій, бильярда п шумныхъ попоекъ, въ Ставрополь, въ ть времена, другихъ развлеченій съ фонаремъ нельзя было отыскать. Позже, когда позводило здоровье, я взялся за перо: составиль описаніе мъстности и народа, съ которыми случай имълъ такъ коротко познакомиться, написаль особую записку объ Абрекахъ, и даже позволилъ себъ сдълать нъкоторыя общія замъчанія на счеть покоренія горцевъ. Признаюсь, въ то время мнъ въ голову не приходило, что этотъ жгучій вопросъ такъ благодушно разръшится на половину истребленіемъ и на половину изгнаніемъ съ Кавказа всего горскаго населенія. Тогда мнъ казалось еще возможнымъ менъе черствымъ способомъ подчинить горцевъ Русской власти, и въ такомъ, болъе снисходительномъ смыслъ и была составлена моя записка. Павель Христофоровичъ принялъ ее во вниманіе и повезъ въ Петербургъ недъли за двъ до моего отъъзда съ линіи; а тамъ она, не встрътивъ одномыслія, безвозвратно капула въ пучину архивнаго забвенія. Касательно же монхъ личныхъ похожденій въ теченіи плъна я ничего не написалъ, считая все происходившее со мною не довольно важнымъ, чтобы стоило о немъ говорить. По этой причинъ у меня и не оказалось требуемой записки.

Повинуясь приказанію военнаго министра, не мѣшкая принялся я за работу и накрѣпко заперся въ своей комнатѣ, понимая, что до формальнаго представленія мнѣ отнюдь не слѣдуетъ Государю попасть на глаза. Жилъ я у родственника, молодаго гвардейскаго офицера, на са-

момъ краю города, въ Измайловскомъ полку, и только въ сумерки позволяль себъ ъздить объдать у короткихъ знакомыхъ или въ какой нибудь скромной гостиниць. Работа, къ крайнему огорчению моему, подвигалась очень медленно. Зима стояда холодная: на дворъ трещалъ двадцатиградусный морозъ, въ комнатъ душилъ жаркій, угарный воздухъ; голова горъла, мысли путались, слова ускользали изъ-подъ пера, дъло не шло на ладъ; и то даже что удавалось написать выходило такъ сухо и несвязно, что теперь, сорокъ дътъ спустя, больно вспомнить для моего самолюбія. Карамурзинъ, подобно мнѣ не связанный служебнымъ этикетомъ, тъмъ временемъ рыскалъ по городу въ сопровожденін приставленнаго къ нему переводчика, посъщаль театръ, публичные маскарады и на одномъ изъ нихъ былъ замъченъ Государемъ, который, узнавъ, кто онъ, приказалъ его подозвать и такъ обласкаль, какъ только покойный Николай Павловичъ умълъ обласкать человъка, имъвшаго счастіе ему угодить. Совершенно очарованный Государемъ, Карамурзинъ въ избыткъ радости ночью вломился въ мою спальню для передачи мнъ всъхъ подробностей этой счастливой встръчи. Къ моему собственному удовольствію, яснъе всего я поняль изъ его разсказа, что коли Государь Карамурзину очень полюбился, и самъ Карамурзинъ не произвелъ на Государя дурнаго впечатлънія: иначе не сталь бы онь его публично ласкать и благодарить за его небольшую услугу.

Скоро послъ того мое невольное уединение было нарушено прі**тздомъ** мнъ совершенно незнакомаго генерала Викторова, завъдывавшаго придворнымъ экипажнымъ заведеніемъ подъ главнымъ начальствомъ оберъ-шталмейстера князя В. В. Долгорукаго, который въ тоже время занималь должность Петербургскаго губерискаго предводителя дворянства. Явился онъ ко мнъ отъ лица своего начальника звать меня на баль благороднаго собранія, вмість съ моимъ освободителемъ, отъ какого приглашенія, чувствительно поблагодаривъ за вниманіе, я однако положительно отказался, считая себя обязаннымъ, до формальнаго представленія, избъгать всякой случайной встръчи, не только съ Государемъ, но и съ прочими членами царской фамилін. На другой день безногій Викторовъ снова прівхалъ со вторичнымъ приглашеніемъ, ручаясь именемъ князя Долгорукаго, что, по причинъ нездоровья Императрицы, заболъвшей легкою простудой, и Государя въ собрании не будеть, чъмъ уничтожаются всь мон опасенія; а я своимь отказомъ отниму у князя только удовольствіе познакомить со мной Петербургское дворянство, принимавшее до сего времени, да и теперь продолжающее принимать, въ моей судьбъ самое живое участіе. Близость великаго поста дъйствительно не позволяла расчитывать на другой случай видъть въ сборъ

все городское общество. Поставленный между двухъ огней, попасть въ очень неловкое положеніе, или невъжливостью отплатить за любезность сдъланную миб предводителемъ дворянства, я согласился накопецъ явиться на балъ, съ тъмъ однако условіемъ, ежели князь Долгорукій мив слово дасть, что я не рискую встрытить тамь Государя. Въ третій разъ навъстиль меня Викторовъ, отъ имени Долгорукаго подтвердиль, что Государя не будеть, и предложиль въ своей каретъ повезти въ собрание меня и Карамурзина. Въ назначенный вечеръ, усъвшись съ Викторовымъ въ его придворный экипажъ, отправились мы въ собраніе, помъщавшееся ту зиму на Невскомъ проспекть, въ домъ Энгельгарта. Въ съняхъ мигомъ освободили насъ отъ тяжелыхъ шубъ: не останавливансь, скорыми шагами прошелъ Викторовъ сквозъ разряженную толпу, наподнявшую всё комнаты, и ввель меня съ Карамураннымь въ большую залу, изъ которой слышалась бальная музыка. Въ первое мгновеніе, ослъпленный яркимъ освъщеніемъ и пестрившимися у меня на глазахъ блестящими мундирами и яркими женскими нарядами, я ничего не могъ разглядъть, но осмотръвшись не замедлиль увидать вдалекъ Государя Николая Павловича, цълою головою превышавшаго всю остальную публику, и возлів него, въ красномъ мундиръ, князя Долгорукаго. Очевидно я попалъ въ просакъ и былъ подведенъ не безъ намъренія; а почему и для чего это было сдълано, пока оставалось для меня темною загадкою, яко не успрвшаго еще вкусить илода оть «древа познанія добра и зла», такъ пышно произрастающаго на благодатной Петербургской почвъ. Позже миъ раскрыли глаза и просвътили мой умъ; а въ ту минуту, не углублясь въ долгія размышленія, я только быстро двинулся къ выходу, стараясь также увести всъми силами упиравшагося Карамурзина. Но время было уже потеряно. Долгорукій успёль замётить появленіе въ залё бёлой чалмы, которою была повита шапка Карамурзина (възнакъ даннаго имъ объта събздить въ Мекку), доложилъ объ этомъ, и Николай Павловичъ въ нашу сторону направиль свои шаги. При первомь его движеніи я спрятался въ толну, которая предъ нимъ раздвигалась, надъясь остаться незамъченнымъ, но ошибся въ своемъ разчетъ. Государь, сказавъ Карамурзину нъсколько привътливыхъ словъ, громко спросилъ: «тебя вижу, а гдъ же твой питомецъ? и десятки голосовъ отозвались, называя мою фамилію: выходите! выходите! васъ требуеть Государь Императоръ.

Чувствуя всю неловкость моего положенія, песмъло выступиль я изъ средины толпы; а Долгорукій, не покидавшій Государя, по праву хозяпна на дворянскомъ балъ, меня подвель и назваль по фамиліп. Туть же бывшій военный министръ въ это время держался въ сторонъ,

дълая видъ, будто не замъчаетъ происходящаго. Государь впился въ меня глазами и, думаю, не мало былъ удивленъ, увидавъ предъ собой неросдаго и съ виду весьма слабосильнаго молодаго офицера, вмъсто человъка ростомъ и складомъ соотвътствовавшаго понятію о силъ потребной на перенесеніе испытанныхъ мною трудовъ и лишеній. За симъ Государь протянуль мнъ руку, сказаль: «спасибо за всю службу твою», спросиль о здоровьи и отошель. Нъсколько времени спустя, Государь вернулся и сталь меня распрашивать о моихъ путешествіяхъ и о ходъ военныхъ дъйствій на Кавказъ, въ которыхъ мнъ случилось принимать участіе. Вопросы, задаваемые миз Государемъ, были такъ ясны и такъ положительны, что, придерживаясь одной чистой правды, я на все могъ отвъчать не запинаясь, пока дъло не коснулось до Черноморской береговой линіи. Туть попался я въ истинно-трудное положеніе: прямымъ противоръчіемъ сильно Государя разгивать, или говорить противъ моего убъжденія, отчего избавился одной просьбой дать мнъ позволеніе, прежде чёмъ рёшусь отвёчать, внимательно обдумать дёло, поразившее меня своею новизной.

Заключалось это дёло въ слёдующемъ. Николай Павловичъ сильно интересовался береговою линіей, т.-е. рядомъ небольшихъ укръпленій построенныхъ на восточномъ берегу Чернаго моря,помощью которыхъ расчитывали всъхъ горцевъ, жившихъ между моремъ и Кубанью, заставить покориться Русской власти. Само предположение было построено на весьма шаткомъ основании и положительно уже гръшило въ исполненіи. Береговыя укръпленія не давали другаго проку кромъ напрасной траты людей и денегь, честолюбивые же разсчеты некоторыхъ вліятельныхъ лицъ того времени требовали непремънной поддержки въ умъ Государя непоколебимой увъренности въ существенную пользу береговой линіи и въ удачный ходъ связанныхъ съ нею военныхъ дъйствій, причемъ они по возможности старались отвлекать его внимание отъ ея истиннаго положенія. Учрежденіе береговой линіи имъло главнымъ предметомъ поставить преграду сообщенію Черкесовъ съ Турками, снабжавшими ихъ порохомъ и оружіемъ, и въ тоже время прикрывалось человъколюбивымъ предлогомъ остановить торговлю дътьми и женщинами, которыми Черкесы преимущественно платили за товаръ привозимый Турецкими купцами. Надежнымъ образомъ можно было достигнуть этой цъли лишь со стороны моря, а не съ берега, и нашимъ крейсерамъ, какъ было извъстно, весьма часто удавалось топить и захватывать Турецкія суда, привозившія Черкесамъ военные припасы и увозившія отъ нихъ людской живой товаръ, относительно котораго Николай Павловичь и пожелаль узнать результать моихъ наблюденій,

— Недавно, сказалъ Государь, я утвердиль мъру объщающую, кажется мнъ, принести большую пользу. Предложили мнъ Черкешенокъ, отбиваемыхъ у Турокъ нашими военными судами, вмъсто обычнаго размъна на Русскихъ плънныхъ, выдавать замужъ за солдатъ и этимъ путемъ породнить и сблизить Черкесовъ съ Русскими. Мусульманскій законъ въдь строго запрещаетъ проливать кровь роднаго человъка: значитъ, кровопролитіе прекратится, и Черкесская вражда перейдетъ въ родственное расположеніе къ Русскому человъку. А ты какъ объ этомъ думаешь?

Думать мнв было позволено какъ хочу, но высказать мои мысли при такомъ множествъ слушателей, на лету ловившихъ каждое слово, оказывалось слишкомъ неудобнымъ. Слова Государя: «я утвердилъ мъру», въ теоріи окончательно ръшали вопросъ, въ примъненіи же сказанная мъра встръчала непреодолимое препятствіе. Изъ виду было упущено одно небольшое обстоятельство, положительно уничтожавшее все ея благовидное значеніе. Горецъ, продавая женщину Туркамъ, передаваль ее мусульманамъ-единовърцамъ, у которыхъ, рабыней ли, законною ли женой, она занимала въ гаремъ мъсто предназначенное ей Кораномъ; Черкешенка же, отданиая за Русскаго, въ глазахъ каждаго правовърнаго осквернялась нечистымъ прикосновеніемъ глура, перемънивъ въру совершала смертный гръхъ и въ обоихъ случаяхъ умирада для своей семьи, покрывъ ее неискупимымъ позоромъ. Очевидно, что мара подобнаго рода способна была не уменьшить, а усилить народную вражду Черкесовъ къ Русскимъ. Государю это обстоятельство могло оставаться неизвъстнымъ; много о чемъ другомъ было ему заботиться, но сдълавшій предложеніе должень быль діло знать и не предлагать такой безсмыслицы. Не удивился я однако, понявъ, откуда взядась сія мудрая идея. Въ то время дълами береговой линіи всецьло заправляль, подь начальствомь умнаго и образованнаго, но довольно безпечнаго генерала Р., нъкій ловкій дълець, въ последствін многосторонне-подвизавшійся на поприщ'я государственной службы и тогда уже слывшій глубокимъ сратегомъ, находчивымъ администраторомъ, борзымъ писакою, однимъ словомъ чёмъ угодно, только не рыцаремъ безъ страха и безъ упрека. Онъ и пикто другой способенъ быль пустить въ ходъ подобную выдумку, полагать должно, съ цёлію выказать свой глубовій политическій умъ и поотвлечь вниманіе отъ прорухъ, которыми отличалась его стряпия на восточномъ берегу Чернаго моря. И такъ мив оставалось только уклониться отъ прямаго ответа, въ томъ убъжденін, что мон слова дъла не исправять, а что для блага Кавказа и нашего солдата оно рушится само собой — вопервыхъ, потому что слишкомъ мало пленницъ попадаетъ въ наши руки, и вовторыхъ, потому что каждая Черкешенка скоръе готова будеть броситься въ воду, чъмъ добровольно выйти за Русскаго.

Не успъль Государь удалиться, какъ для меня наступила нестерпимая мука: толпа, державшаяся въ почтительномъ отдалени, пока онъ присутствовалъ, волною нахлынула со всъхъ сторонъ, сжала меня и принялась закидывать вопросами—и какими еще вопросами. Ума и силъ не доставало отвъчать.

- Правда ли, что Черкесы два года васъ держали въ дуплъ?
- Какъ глубокъ былъ колодезь, въ который васъ опускали на ночь?
- Были у васъ подошвы надръзаны и засыпаны рубленнымъ конскимъ волосомъ, или рану просто растравляли разсоломъ?
- Справедливо ли, что Черкешенка изъ за васъ бросилась въ ръку?—вопросъ изъ Пушкина Кавказскаго Плънника.
- Какъ высоки горы, и нътъ-ли возможности взорвать ихъ порохомъ?

Пока всё эти вопросы звучали въ моихъ ушахъ, и я отбивался отвътами на выдержку, одна мысль бродила въ моей головъ—какъ бы уйти подальше отъ любопытныхъ и отъ множества невъдомыхъ мнъ старыхъ и новыхъ друзей, народившихся отъ царскаго пожатія руки. Медленно отступая, старался я приблизиться къ выходу, а тъмъ временемъ толпа не отставала, преслъдуя изъ залы въ залу, изъ комнаты въ комнату, причемъ, по мъръ удаленія отъ центра «свъта и тепла», и число вопрошателей помаленьку уменьшалось. Совсъмъ меня упустить однако не хотъли. Въ одной изъ послъднихъ комнатъ человъкъ двадцать моихъ самыхъ любознательныхъ пріятелей прижали меня безвыходно къ какому-то угловому камину—и снова посыпались вопросы.

Нъкій господинь, весьма приличнаго вида, со звъздою на черномъ фракъ, упорнъе другихъ загораживавшій мнъ дорогу, спросилъ подъконецъ умиленнымъ голосомъ: позвольте полюбопытствовать — вы женаты?

— Видно, у него много дочерей, что наводить справку объ этомъ, отозвался чей-то голосъ.

Неожиданное замъчание это вызвало общій хохотъ.

Господинъ со звъздой смутился, сдълалъ быстрый поворотъ и, загребая руками, нырнулъ въ глубину залы; я за нимъ въ выходныя двери, бъгомъ съ лъстницы, и уъхалъ изъ собранія, забывъ тамъ Карамурзина, котораго генералу Викторову пришлось отвезти на квартиру.

На другой день прівхаль мой безногій генераль съ объясненіемъ, какимъ образомъ, несмотря на данное мив объщаніе, въ собраніи я засталь Государя, будто бы въ последнюю минуту давшаго знать о

своемъ прівздв, отчего князь Долгорукій не успыть меня предупредить, и разъ на балв, по званію своему, быль обязань назвать меня Императору. Поневолв я быль принуждень показывать видь, будто върю словамъ Викторова и принимаю его объясненіе за чистую монету: двло было сдвлано, и мив оставалось только, не угодивъ военному министру, въ оберъ-шталмейстерв не нажить себв новаго недоброжелателя.

Немного дней спустя, я отвезъ къ военному министру составленную мною записку, и при этомъ случать разсказалъ, какимъ образомъ, противъ моей воли и желанія, мнѣ довелось преждевременно попасть Государю на глаза. Въ отвѣтъ на мое объясненіе Чернышовъ, не показывая и тѣни неудовольствія, только замѣтилъ, что все это ничего не значитъ, что дѣло не можетъ ограничиться случайною встрѣчею съ Государемъ, и я долженъ ожидать, когда высочайше будетъ повелѣно формально меня представить.

Проживая въ Петербурги въ ожидании сказаннаго представления, я сильно началъ хворать. Можеть статься, этому способствовало небольшое похожденіе, которому я подвергся при разъёздё изъ маскарада, въ послёднее Воскресенье предъ великимъ постомъ. Маскарады, наравнъ съ балами, отбывались тогда на Невскомъ проспектъ въ домъ дворянскаго собранія. Николай Павловичь очень любиль этого рода собранія и не пропускаль случая бывать на нихъ. Характерныя маски тутъ не встръчались: черное домино для мужчинъ, цвътное для женщинъ, при полумаскъ, считались единственно дозволеннымъ средствомъ переряжанья. Военнымъ запрещены были маски. Обязательная маскарадная форма состояла изъ мундира, безъ шпаги и сабли, каска на головъ и на лъвомъ плечъ коротенькая черная шелковая Испанская мантія, отороченная кружевомъ, подбитая красною тафтою. При этомъ нарядъ запрещено было, кому бы то ни было, и меньше всего Государю, кланяться или отдавать военную честь: Николай Павловичь хотиль на маскарадъ оставаться совершенно незамъченнымь, забавляясь безъ всякой помъхи интриговавшими его женскими масками. Съ такого-то маскарада, когда съ последнимъ ударомъ полуночи наступила пора отмаливать грехи накопившіеся за цълый годь, всь нежелавшіе навлечь на себя укоръ въ безвъріи опрометью кинулись разъвзжаться по домамъ, чему послъдовала и моя гръшная особа. На маскарадъ прівхалъ я въ возкъ, который по распоряженію полицін быль отправлень куда-то очень далеко, вивств съ моимъ человъкомъ и съ шубою, оставленною на его рукахъ. И вотъ полицейские жандармы стали звать мой экипажъ, и никто не отзывался, принялись отыскивать, искали, искали, и ничего не отыскали; тъмъ временемъ всъ разътхались, стали тушить лампы, наконецъ подошло время запирать подътздныя двери, а моего возка,

человъка и шубы нътъ да и только, ровно сквозь землю провалились. Такъ мнъ и пришлось, во второмъ часу ночи, въ двадцатиградусный морозъ, на самомъ жалкомъ извощикъ, протрусить съ Невскаго проспекта въ Измайловскій полкъ, окутавшись вмъсто шубы въ коротенькую Испанскую мантію подбитую тафтой, отороченную кружевомъ, да еще въ чулкахъ и башмакахъ по тогдашней бальной формъ. Около часа, коли не болье, длилось мое морозное путеществіе, посль чего, прождавъ еще минутъ десять у затворенныхъ воротъ, мнъ привелось отогръться въ теплой комнатъ. По всъмъ правиламъ медицины слъдовало мнъ слечь въ постель и не вставая умереть отнюдь не позже трехъ сутокъ, и я дъйствительно легъ въ постель, пролежалъ три или четыре дня, и послъ того поднялся на ноги, будто приключившееся со мною было не что иное какъ одна легкая шутка. Потомъ отозвалось.

Недъли двъ послъ подачи военному министру описанія моего плъна намъ были объявлены награды: Карамурзину чинъ поручика, миновавъ два низшихъ чина—Владимиръ 4 ст. съ бантомъ, пожизненная пенсія въ полторы тысячи и единовременно двъ тысячи цълковыхъ; мнъ—Владимира той же степени безъ банта, и слъдующій капитанскій чинъ, къ сожальнію только за недълю до полученія его на Святой по старшинству, чъмъ и лишили меня единственнаго случая вкусить производство по линіи: ибо всъ чины, чрезъ которые я прошель въ теченіи моей долгольтней службы, отъ прапоршика до генерала, мнъ достались, какъ говорится, за отличіе—ръдкая вещь въ Русской арміи.

Время между тъмъ уходило и съ каждымъ днемъ уносило частицу моего здоровья; прошла Пасха, наступила весна, видъль я освященіе послі пожара вновь отстроеннаго зимняго дворца, причемъ Чернышевъ изъ графовъ былъ пожалованъ въ князья, а Клейнъ-Михель сдъланъ графомъ, нъсколько разъ являлся къ военному министру для весьма неважныхъ распросовъ; объ объщанномъ же представленіи Государю будто совершенно забыли, несмотря на отданное мнъ приказание ожидать его высочайшей воли. Сильно страдая головною болью отъ контузіи, полученной еще при штурмъ Варшавы 1831 года, и общимъ разстройствомъ организма отъ моихъ Кавказскихъ похожденій, я наконецъ ръшился обратиться за совътомъ къ лейбъ-медику Арендту, короткому пріятелю одного моего близкаго родственника, который и призналь полезнымъ прежде всего мнъ увхать изъ Петербурга, вреднаго каждому новопрівзжему по причинѣ своего дурпаго климата, и потомъ уже думать о леченіи. На мое объясненіе, что города не смію оставить, не бывъ представленъ Государю, а представление отлагается со дня на день, онъ лишь коротко замѣтиль: каждое утро вижу Государя и сегодня же скажу ему обо всемъ. И дъйствительно: въ девять часовъ

утра я быль у Арендта, въ десять онъ отправился во дворецъ, а въ два часа лежала на моемъ столф повъстка изъ Главнаго Штаба, на другой день въ одинадцать утра, вмъстъ съ Карамурзинымъ, быть въ Аничковомъ дворцъ, въ которомъ Николай Павловичъ оставался жить, по причинъ сырости, которою былъ пропитанъ слишкомъ спъшно отстроенный зимній дворецъ.

Значить не отъ Государя зависъло, коли меня такъ долго заставляли ждать его пріема.

Было это въ первыхъ числахъ Апръля 1839 года.

Четверть часа до назначеннаго времени стояли мы въ пріемной комнать Аничкова дворца. Съ послъднимъ ударомъ одиннадцати часовъ (Николай Павловичъ не любилъ терять времени въ ожиданіи, да и самъ никого ждать не заставляль) камердинеръ провель насъ въ его кабинеть. Живо помню, будто вчера случилось, мальйшія подробности этого пріема, слова Государя и всь мои отвъты. Въ первое мгновеніе, по правдь, я нъсколько смутился, но скоро потомъ, ободрившись, сталь прямо глядьть на стоявшаго предо мною Государя. Оно бы, по всьмъ правиламъ житейской мудрости, и слъдовало стоять предъ Государемъ опустивъ глаза; но по моимъ тогдашнимъ дикимъ Кавказскимъ понятіямъ я никакъ не могъ сообразить, почему не подобаеть безъ страха смотръть Государю въ глаза, даже когда не знаешь за собою никакаго дурнаго дъла. Позже научили меня этой хитрой наукъ.

На Государѣ былъ сюртукъ Семеновскаго полка, безъ эполеть, по обыкновенію застегнутый на всѣ пуговицы, воротникъ на всѣ крючки. Сказавъ Карамурзину нѣсколько словъ, Государь его отпустилъ, а мнѣ приказалъ остаться въ кабинетѣ.

Окинувъ меня благосклоннымъ взглядомъ и снова поблагодаривъ за службу, Государь спросилъ, чувствую ли я себя въ силахъ вернуться на Кавказъ послъ испытаннаго мною несчастія и служить въ томъ краю съ неубавленною охотою.—Желаю этого, прибавилъ онъ, ожидая отъ тебя въ будущемъ не меньше прежней пользы.

- Готовъ исполнить волю вашего величества, былъ мой отвътъ; духомъ я нисколько не упалъ, а потерянныя силы надъюсь возстановить помощью же Кавказскихъ минеральныхъ водъ.
- Я тебъ выразилъ только мое желаніе, приказывать не хочу. Обдумай прежде, чъмъ примешь окончательное ръшеніе. Ежели Кавказъ тебъ не по душъ, такъ прямо сказывай: хочешь здъсь оставаться, и на это согласенъ. На службъ для тебя открыты всъ пути.
- Воля вашего величества совершенно согласуется съ моимъ собственнымъ желаніемъ. Позвольте мнъ продолжать Кавказскую боевую

службу, къ которой себя чувствую болье склоннымъ, нежели къ мирнымъ канцелярскимъ занятіямъ.

— Спасибо тебъ за это; не на долго впрочемъ посыдаю тебя на Кавказъ: останешься тамъ, пока не покончатъ съ горцами, а потомъ при себъ найду тебъ мъсто.

Сколько же мнъ суждено оставаться на Кавказъ? мелькнуло въ моей головъ; и, не совладавъ съ собой, невольно я пожаль плечами.

Государь пристально на меня посмотрълъ.

- Не на въки же тебя посылаю; мнъ объщали въ три года ръшить дъло съ горцами. А ты какъ думаешь?
- Думать ничего не смъю. Давшіе такое объщаніе выше меня стоять опытомь, льтами, званіемь, и сверхь сего властью же вашего величества снабжены всъми способами потребными для исполненія своего объщанія; позволено ли мнъ, молодому офицеру, имъть мнъніе несогласное со взглядомъ ихъ!
  - Нъть, говори; хочу знать, какъ по твоему.
- Могу ошибаться, но обманывать не стану. Въ три года, да и въ тридцать лътъ съ горцами не совладають. Позвольте повторить слова, сказанныя вашему величеству покойнымъ Вельяминовымъ: «нашимъ внукамъ еще придется поработать на Кавказъ; да и не зачъмъ дъло у нихъ отнимать: Кавказъ хорошая военная школа».

Въ 1839 году никому въ голову не приходило, чтобы на покореніе Кавказа были употреблены такія громадныя средства, какими въ последствіи располагали Воронцовъ и Барятинскій. Съ такимъ количествомъ войскъ и денегъ, какое имъ было дано, опи легко могли десяткомъ лётъ опередить мое предсказаніе; а въ то время, когда я говорилъ, какъ окажется изъ последующихъ словъ самаго Государя, иначе надлежало судить о Кавказскихъ дёлахъ.

Николай Павловичь произиль меня однимь изъ тёхъ взглядовъ, отъ которыхъ въ лихорадку бросало и не моего брата и, замѣтно взволнованный моимъ рѣшительнымъ отвѣтомъ, нѣсколько разъ быстрыми шагами прошелся по кабинету, послѣ чего снова сталъ предо мной. Гнѣвъ прошелъ, взглядъ и голосъ смягчились.

- И ты въ этомъ увъренъ?
- Твердо убъжденъ, и думаю, время меня оправдаетъ.
- Какимъ же способомъ, по твоему мивлію, върпве и скорве можно достигнуть цвли, которой мы домогаемся на Кавказв; говори смвло, не опасаясь противорвчить моимъ и чьимъ бы то ни было мыслямъ.
- Опять не знаю, какъ отвъчать. Разными путями можно приблизиться къ цъли, но почти невозможно указать на лучшій путь, не

зная, чъмъ вашему величеству угодно больше жертвовать—людьми, деньгами, или временемъ. Отъ этого должны зависъть не только военныя дъйствія, но и самая система управленія страною.

— На подобные вопросы не отвъчають, строго замътиль Государь; говори безусловно, какъ понимаешь собственнымъ умомъ, и какъ тебъ видно изъ общаго положенія дълъ.

— Прежде всего необходимо увеличить число войскъ на Кавказъ.

Государь вторично разсердился.

- И ты, офицеръ генеральнаго штаба, которому Кавказскія дъла должны быть хорошо извъстны—помню твою скръпу на бумагахъ— і), смъешь мнъ это говорить! Развъ не знаешь, что я всегда и всъмъ домогавшимся этой прибавки отвъчалъ ръшительнымъ отказомъ?
- Знаю, ваше величество; барону Розену и Вельяминову почти одновременно было отказано въ прибавкъ войскъ, которой они просили, и еще нынъшнюю зимою лично изволили въ томъ же отказать Павлу Христофоровичу Граббе; но, несмотря на это, ръшаюсь повторить мои слова. Ваше величество повелъли миъ говорить правду, какъ понимаю ее собственнымъ умомъ.

— Не дамъ, не дамъ ни одного человъка сверхъ того что уже есть на Кавказъ—отгрызывайтесь какъ знаете!

Это было говорено въ Аничковомъ дворцѣ въ Апрѣлѣ 1839 года, а на слѣдующее лѣто обстоятельства застаешли усилить войска на береговой линіи цѣлою дивизіею отъ стоявшаго въ Крыму 5-го корпуса, послѣ того что Черкасамъ удалось штурмомъ взять на берегу Чернаго моря пять нашихъ укрѣпленій и перебить болѣе двухъ тысячъ солдатъ.

- По этому случаю позвольте, Государь, сказать смвлое слово не въ свою собственную, а въ пользу моихъ товарищей и Русскаго добраго Кавказскаго солдата: дерутся они храбро и безропотно переносятъ песказанные труды и лишенія. Ваше величество не имъете войска лучше Кавказскаго.
- Да, знаю, знаю и душевно люблю и уважаю Кавказскаго солдата; позволяю тебъ каждому это сказать.—А какъ понимаешь ты Черноморскую береговую линю? Она меня очень интересуетъ.

Туть не было свидътелей, и надо же было Государю хоть разъ правду узнать на счеть этой пресловутой линіи.—Боюсь—отвъчаль я— что береговая линія не оправдаеть ожиданій вашего величества. Укръп-

<sup>4)</sup> Въ 1832 году, при баронѣ Розенѣ и Вальховскомъ, я, въ чинѣ армейскаго подпоручика, завѣдывалъ въ Тиолисѣ 2-мъ отдѣленіемъ Генеральнаго Штаба.

II, 16.

ленія малы, гарнизоны слабы, изнурены бользиями, едва въ силахъ обороняться отъ горцевъ, которыхъ не они, а которые ихъ держатъ въ постоянной блокадъ. Кромъ того, въ случав Европейской войны, при появленіи въ Босфоръ любаго непріятельскаго флота, окажется необходимымъ снять всю линію; въ горы гарнизонамъ нътъ отступленія, и ни одно укръпленіе не въ силахъ выдержать бомбардировки съ моря.

Государь махнуль рукой. - До этого далеко, нечего и думать!

Мое первое опасеніе относительно судьбы береговыхъ укрѣпленій сбылось въ зиму съ тридцать девятаго на сороковой годъ, а второе—четырнадцатью годами позже. Князь Воронцовъ, командовавшій на Кавказѣ въ 1854 году, при первомъ извѣстіи о появленіи въ Босфорѣ союзныхъ непріятельскихъ флотовъ, немедленно приступилъ къ очищенію отъ нашихъ войскъ восточнаго берега Чернаго моря, и умно сдѣлалъ: иначе всѣ гарнизоны прибрежныхъ укрѣпленій, не исключая ни одного, были бы въ плѣну.

Послъ того Государь заговорилъ о моемъ здоровьи, предложилъ ъхать за границу, отъ чего я отказался, въ замънъ испросивъ позволеніе нъкоторое время прожить въ Россіи у родныхъ и потомъ воспользоваться Кавказскими водами.—Не начинай только службы, прежде чъмъ совершенно окръпнешь, замътилъ Николай Павловичъ.

Отпуская сказаль онъ: Теперь проси милости.

Поблагодарилъ я Государя. Много доволенъ оказанною мнѣ милостью на службѣ; имѣю кусокъ хлѣба, и болѣе миѣ не надо.

— Нътъ, проси; говорю тебъ, проси!

Подумаль я, чего бы попросить и ничего не могь придумать. Просить денегь за то, что я два года просидъль въ цъпяхъ, показалось мнъ недостойнымъ званія солдата и дворянина; а чего другаго, пожалуй, и не заслужилъ. Еще разъ я поблагодарилъ.

— Не хочешь просить, такъ помни же во всю жизнь: въ какую бы ты бъду ни попалъ, помимо всъхъ обращайся ко мнъ, и выручу тебя какъ будетъ возможно. Дарую тебъ это право, а теперь до свиданья; надъюсь здъсь же увидать тебя въ скоромъ времени.

Государь протяпуль руку, и чрезъ мгновение дверь кабинета затворилась за мной.

Въ послъдній разъ я туть говориль съ нокойнымъ Государемъ. Его прощальныя слова не сбылись. Люди добрые позаботились заслонить мнъ дорогу къ нему. Не успъль я оставить Петербургъ, какъ уже получиль урокъ, въ какой мъръ подобаеть выть съ волками, чтобы не пострадать отъ ихъ когтей и зубовъ. Не стоило бы говорить объ этомъ дълъ, ежели бы оно не служило назидательнымъ примъромъ, какіе прекрасные способы представляются умному человъку открывать себъ до-

рогу къ тому, къ чему стремится весь благополучія жаждущій людь, т.-е. къ чинамъ, деньгамъ и почету. Въ этомъ случав была сдвлана одна только ошибка: пріятель, желавшій меня подвести, слишкомъ понадвялся на мое терпъливое простодушіе и, ошибясь въ своемъ разсчеть, самъ попаль въ просакъ.

Что генераль 3\*, подъ предлогомъ личнаго ко мнъ участія, а въ сущности изъ мелкаго честолюбія добывшій себъ право снабдить меня проводниками въ мое послъднее путешествие у непокорныхъ Черкесовъ, беззапитно отдаль меня въ руки самыхъ отъявленныхъ разбойниковъ, -- сперва ихъ обманувъ, за что они, въ свою очередь, мнъ измънили; что послъ того всъ его старанія меня освободить не имъли ни мальйшаго успьха, и онъ изъ самолюбія другимъ мышаль дыйствовать въ мою пользу; что, подъ конецъ, Нагайскій князь Карамурзинъ меня выручиль изъ плъна безъ его воли и въдома, -- знали на Кавказъ Русскіе и Черкесы, въ Петербургъ же того знать не могли. Объявивъ еще въ Ставрополъ, когда 3\* на первыхъ порахъ обсчиталъ Карамурзина барантовымъ ') скотомъ, который приказано было ему отдать за мое освобожденіе, что онъ этимъ поступкомъ окончательно прерваль наши прежнія дружескія отношенія, я въ тоже время лично его предувъдомилъ, что доносовъ дълать не стану, но коли спросятъ, правды не скрою и подробно разскажу, какимъ образомъ ведутся лъда на Кубани. Въ Петербургъ, когда Клейнъ-Михель сталъ меня распрашивать о генераль 3\*, я просиль позволенія не говорить о немъ, опасаясь изъ дичнаго нерасположенія къ нему не сохранить должной справедливооти въ оцънкъ его характера и его поступковъ. Касательно же моего освобожденія, я, по чистой справедливости, на словахъ и письменно приписаль всю заслугу одному Карамурзину.

Готовился я оставить Петербургъ, простился съ родными и съ знакомыми, взялъ мъсто въ дилижансъ (желъзной дороги между Петербургомъ и Москвою тогда не существовало, почтовыя кареты еще не ходили) и, на послъдяхъ, поъхалъ въ военное министерство откланяться князю Чернышеву. Состоявшій при немъ въ званіи адъютанта, графъ Э. Штакельбергъ <sup>2</sup>) сообщилъ мнъ при этомъ случаъ, что отъ своего дальняго родственника З\* получилъ письмо на мое имя, которое, все не успъвая, нъсколько уже дней собирается мнъ привезти. Располагая послъдній день въ Петербургъ провести въ безпрестанныхъ разъъздахъ, я счелъ за лучшее самому заъхать къ Штакельбергу и, при-

<sup>1)</sup> Барантою называли на Кавказ стада и табуны, отбитые у непріятеля.

<sup>2)</sup> Въ послъдствін нашъ министръ въ Туринь и въ Вынь, кончившій жизнь посломъ въ Парижь.

знаюсь, въ первую минуту очень удивился, когда онъ мив передалъ незапечатанное письмо, прибавивъ, что понять не можетъ почему З\* адресовалъ письмо къ нему, а не прямо ко мив, что впрочемъ никакой важности не имветъ, потому что онъ, Штакельбергъ, не привыкъ заглядыватъ въ чужую переписку, а въ предстоящемъ случав ему бы даже помъщалъ нестерпимо-дурной почеркъ его родствепника.

Наскоро пробъжавъ дъйствительно очень нечетко паписанное письмо, я тотчасъ понялъ, чего домогался мой далекій Кавказскій благопріятель, и въ глубинъ моей души вспыхнула неудержимая злость.

Пока я читаль, насупротивь сидъвшій Штакельбергь изподлобы слъдиль за выраженіемь моего лица; я сдълаль, будто не замъчаю.

- Вы сказали, обратился я къ нему, что не понимаете, почему вашъ родственникъ письмо ко мив незапечатаннымъ вложилъ въ конвертъ адресованный на ваше имя; позвольте же мив объяснить: онъ это сдълалъ въ полномъ убъжденіи, что вы его прочтете и содержаніе сообщите военному министру, при которомъ имъете честь состоять адъютантомъ. Вы сказали, что не читали его; очень жаль: этимъ бы вы стали на дорогу опрокинуть всъ разчеты вашего родственника. Вы сказали, что съ великимъ трудомъ разбираете его почеркъ, а я привыкъ его разбирать, потому что получаю отъ него не первое письмо; надъюсь однако, что оно будетъ послъднимъ, которымъ онъ ръщился меня почтить. Позвольте же мив васъ познакомить съ его пріятнымъ содержаніемъ.
- Зачъмъ? Нисколько не любопытствую знать, какія у васъ съ нимъ дъла.
- А я съ нимъ не хочу имъть никакаго дъла, отъ котораго позже мнъ бы пришлось краснъть; поэтому прошу васъ, графъ, меня почтить вашимъ вниманіемъ, и я заставилъ его отъ первой до послъдней строки прослушать посланіе 3....

Не помню слово въ слово понъмецки писаннаго письма, но вотъ въ чемъ заключалась его точное содержание:

«Неблагодарный другь», писаль онъ, «съ душевнымъ прискорбі-«емъ узнаю, что вы изъ ненависти ко мнъ—не понимаю чъмъ ее за-«служилъ—въ запискъ о вашемъ плънъ, да и на словахъ, ввели въ «заблужденіе не только военнаго министра, но и нашего великаго Госу-«даря, приписавъ заслугу вашего освобожденія одному Карамурзину, «тогда какъ въ сущности обязаны только мнъ тъмъ, что живы и теперь «находитесь на свободъ. Развъ вамъ неизвъстно, что вы попали въ плънъ «по собственной неосторожности, а Карамурзинъ во всемъ что сдълалъ «для васъ дъйствовалъ по моему приказанію и подъ моимъ руковод-«ствомъ? Нътъ, все это вамъ коротко извъстно; вы ничего не могли «забыть и скрыли правду съ явною цёлью себя оправдать, сваливъ «вину на мои плечи. Слёдовало бы васъ наказать за такую неправду, «но великодушно прощаю вамъ ради нашей прежней дружбы; не хочу, «обнаруживъ истину, навсегда погубить вашу служебную будущность. «Поймите, накойецъ, какой запасъ дружбы и снисходительности къ вамъ «храню еще въ глубинъ моей груди, воздерживаясь оффиціально сооб«щить военному министру то, о чемъ пріятельски вамъ пищу. Чисто«сердечно покаявшись предо мной, вы можете еще исправить дъло. Не
«заставьте же меня окончательно усумниться въ вашемъ благородствъ,
«въ которое я върилъ такъ глубоко. Глубоко огорченный, но все еще
«васъ любящій и т. д.»

Окончивъ чтеніе, слова не говоря, я поѣхалъ вторично въ канцелярію военнаго министерства, гдѣ служащіе не успѣли еще разойтись, и попросилъ находившагося между ними школьнаго товарища моего, Суковкина, во всеуслышаніе прочитать полученное мною письмо; а самъ усѣлся за его столъ писать отвѣтъ, который также показалъ кому угодно было полюбонытствовать.

«Письмо вашего превосходительства», отвъчалъ я, «послъ вашихъ «поступковъ со мной до плъна и съ Карамурзинымъ по освобожденіи «моемъ, нисколько меня не поразило. Лучшаго не ожидалъ. Можетъ «статься, вы полагали оскорбительнымъ тономъ его, по вашему примъру, «меня увлечь отвътить вамъ вызовомъ; но, помня правила военной дисцип-«лины, не сдълаю подобной глупости, не дамъ въ руки вашего прево-«схопительства оружія, которымь вы дъйствительно можете погубить «мою служебную будущность, а честь свою съумъю защитить болье «върнымъ способомъ. Вы и я, кажется, не разъ видъли другъ друга подъ «свистомъ пуль и знаемъ, чего стоимъ въ этомъ отношении. Что же «насается до поднятаго вами вопроса, то позволяю себъ почтительнъйше «замътить, что не прошу вашего снисхожденія; да ваше превосходтель-«ство и не вправъ мнъ его предлагать, а по вашему званію и поло-«женію, какъ Русскій генераль, обязаны раскрыть всякую неправду, «тъмъ болъе когда обманъ коснулся Государя Императора. Этимъ, и «ничъмъ другимъ, вы можете меня примирить съ вашимъ пониманіемъ «обязанностей честнаго, долгу своему преданнаго человъка. За симъ, «съ чувствомъ подобающаго вамъ уваженія, но уже безъ всякой пре-«данности имъю честь быть, и т. д.»

Не ограничиваясь тёмъ, что эта моя переписка сдёлалась извёстною въ сферё министерской канцеляріи, я отложиль свой отъёздъ на цёлые сутки, потеряль деньги за мёсто, но объёхаль большую часть своихъ знакомыхъ, показывая, кому угодно было, письмо З.... и мой

отвътъ. Кажется, больше этого мой заботливый другъ не имълъ права отъ меня ожидать, ни требовать.

Отправивъ мое письмо на Кавказъ подъ страховымъ конвертомъ, чтобы не затерялось на почтъ, я посиъщиль уъхать въ Москву.

Отвъта я не получилъ. Мъсяца два спустя, когда я находился въ Пятигорскъ, З... подослать ко мнъ одного изъ своихъ приверженцевъ съ предложениемъ помириться, ежели соглашусь написать къ нему извинительное письмо; но я на эту приманку не поддался и только поблагодарилъ за честь и дружбу, расчитавъ, что гораздо выгодите имъть его открытымъ противникомъ, чъмъ задушевнымъ пріятелемъ. З... вообще принадлежаль къ числу тъхъ счастливыхъ личностей, которыя въ водъ не тонутъ, въ огнъ не горять и которыхъ справедливая судьба рано или поздно осыпаеть всеми благами міра сего. А кому бы любонытнымъ показалось покороче познакомиться со славными его дълами, тому совътую попытать, не окажется ли у какого-нибудь букиниста на Щукиномъ дворъ книжонка, въ двухъ частяхъ, подъ заглавіемъ «Продълки на Кавказъ». Въ 1844 году эта книга была напечатана въ Москвъ безъ имени автора, съ разръшения однако цензуры, не смекнувшей пъла, какъ съ нею часто бываетъ, и Московская публика жадпо кинулась ее читать. Но туть, хотя и нъсколько поздно, тайная подиція взядась за діло, и всімь властямь было дано приказаніе эту вредную книгу отбирать не только у книгопродавцевъ, но и у всъхъ частныхъ лицъ, усиввшихъ ее пріобръсти. Сочинительницей называли генеральшу Лачинову, рожденную Шалашникову, проживавшую нъкоторое время въ Тифлисъ; но, кажется, если писала она, то по крайней мъръ не безъ сотрудниковъ, короче ел знакомыхъ съ тогдашними Кавказскими порядками; а въ пользу правдивости, съ которою книга была написана, върнъе всего свидътельствовала ярая ревность употребленная на ея уничтоженіе. Напиши небылицу, отъ которой уши вянуть-бъда не велика, пусть читають на здоровье; а коли кто иначе пойметь, чъмъ приказано вещи понимать, такъ нетрудно доказать, что это пустыя бредни, басня, аллегорія; безспорную же правду только и можно пришибить обухомъ полицейскаго запрета.

Пробывъ дъто, частью въ окрестностяхъ Москвы, частью на Кавказскихъ водахъ, въ начадъ осени вернулся я въ Тифлисъ, покинутый мною три года тому назадъ. Много новаго меня тамъ ожидало, я это зналъ. Умный и честный, хотя для правителя такой страны какъ Кавказъ слишкомъ добродушный баронъ Григорій Владимировичъ Розенъ, лежалъ въ Москвъ разбитый параличемъ; даровитый и гражданскому долгу свыше всякаго себялюбія преданный Владимиръ Дмитріевичъ Вальховскій, другъ и Кавказскій сослуживецъ своими заслугами и высокими душевными качествами всей Россіи извъстнаго графа Дмитрія Ерофеевича Остенъ-Сакена, и мой горячій защитникъ, въ немилости доживаль послъдніе часы своей жизни предсъдателемь Полтавской 1) гражданской палаты;—а горой за меня стоявшій, всёми любимый и почитаемый баронъ Христофоръ Христофоровичъ Фонъ-деръ-Ховенъ, который изъ-за меня даже хотвль стръляться съ генераломъ З...., занималь должность въ далекой Сибири. Замъщали ихъ: въ званіи корпуснаго командира генералъ Головинъ, а въ должностяхъ начальника штаба и оберъ-квартирмейстера, П. Е. Коцебу и нъкій генераль Мендъ. Не менъе того, въ виду послъднихъ прощальныхъ словъ Государя Николая Павловича, я былъ пораженъ ровно громовымъ ударомъ изъ безоблачнаго неба, узнавъ при въбздъ въ городъ, отъ встръчнаго пріятеля, что не числюсь больше въ Кавказскомъ корпусв, а въ отсутствіи моемъ -откомандированъ въ Новгородскую губернію, въ гренадерскій корпусь, о чемъ мнъ и посланы навстръчу три предписанія, въ Воронежъ, въ Новочеркаскъ и въ Ставрополь, съ тъмъ чтобы далъе не ъхать.

Дерзнуль я, въ невеликомъ чинъ, «имъть свое собственное сужденіе», и сверхъ того—о ужасъ!—ни у кого не просясь откровенно высказать его Государю. Послъ такого богомерзкаго поступка такъ и слъдовало: тотчасъ и на въчныя времена меня записать въ число людей вредныхъ общественному спокойствю, которыхъ каждый благомыслящій человъкъ, особенно служащій, обязанъ всъми зависящими отъ него средствами безпощадно гнать съ лица земли.

Предписанія, долженствовавшія меня остановить на дорогѣ, миновали моихъ глазъ; потому что я не останавливаясь проѣхалъ до Пятигорска, и разъ уже въ городѣ, изъ котораго рѣшено было меня изгнать, мнѣ все таки слѣдовало явиться начальству, хотя бы для того, чтобы въ тоже время и откланяться.

Встрътили меня такого рода привътливыми вопросами.

- Зачъмъ пріъхали? Развъ не получили на встръчу вамъ посланныхъ предписаній?
  - Не получиль.
- Значить, не исполняли служебной обязанности являться комендантамъ при пробъдъ черезъ города.
- Ъхалъ не останавливаясь, п въ такомъ случаѣ, по уставу, не обязанъ являться.
  - Когда изволите фхать?
  - Завтра.

<sup>1)</sup> А можеть быть и Черниговской, навърное не помню.

— Сами виноваты, ежели сдълали лишнюю дорогу, отъ которой мы хотъли васъ избавить.

Не всв однако понимали вещи такимъ же образомъ. Генералъ Головинъ ничего не зналъ о томъ, какъ соблаговолили распорядиться моею судьбою; назначене и перемъщене офицеровъ входило въ болъе тъсный кругъ обязанностей начальника штаба и корпуснаго оберъквартирмейстера. Состоялъ при немъ въ то время адъютантомъ Н. Н. Муравьевъ (въ послъдствіи графъ Амурскій), который, узнавъ отъ одного изъ моихъ пріятелей, какъ со мною поступили, предупредилъ своего генерала о томъ, что я откомандированъ изъ Кавказскаго корпуса не только вопреки моему желанію, но и протпвно высочайшей волъ, и корпусный командиръ приказаль отмъннтъ такое неблаговидное распоряженіе.

Три дня послъ того, я получилъ приказаніе вхать на Черноморскую береговую линію, но Головинъ вторично приказаль оставить меня на зиму въ Тифлисъ.

Весною сороковаго года не миновалъ я однако неизбѣжною бѣдою мнѣ грозившихъ береговъ Чернаго моря.

## ИЗЪ РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА.

#### РАЗГОВОРЪ СЪ АНГЛИЧАНИНОМЪ О РУССКИХЪ КРЕСТЬЯНАХЪ.

....строки Радищева навели на меня уныніе. Я думаль о судьбъ Русскаго крестьянина:

Къ тому жъ подушны, барщина, оброкъ!

Подлъ меня въ каретъ сидътъ Англичанинъ, человъкъ лътъ 36. Я обратился къ нему съ вопросомъ: что можетъ быть несчастнъе Русскаго крестъянина?

Англичанинг. Англійскій крестьянинъ.

Я. Какъ! Свободный Англичанинъ, по вашему мнѣнію, несчастнѣе Русскаго раба?

Онъ. Что такое свобода?

Я. Свобода есть возможность поступать по своей воль.

Онг. Следовательно, свободы неть нигде; ибо везде есть или законы, или естественныя препятствія.

Я. Такъ; но разница: покоряться законамъ предписаннымъ нами самими, или повиноваться чужой волъ.

Онг. Ваша правда. Но развъ народъ Англійскій участвуєть въ законодательствъ? Развъ власть не въ рукахъ малаго числа? Развъ требованія народа могутъ быть исполнены его повъренными?

Я. Въ чемъ вы полагаете народное благополучіе?

Онъ. Въ умъренности и соразмърности податей.

Я. Какъ?

Онг. Вообще повинности въ Россіи не очень тягостны для народа: подушныя платятся міромъ, оброкъ не разорителенъ (кромъ въ близости Москвы и Петербурга, гдъ разнообразіе оборотовъ промышленника умножаетъ корыстолюбіе владъльцевъ). Во всей Россіи помъщикъ, наложивъ оброкъ, оставляетъ на произволъ своему крестьянину доставать оный, какъ и гдъ онъ хочетъ. Крестьянинъ промышляетъ чъмъ вздумаетъ и уходитъ иногда за 2000 верстъ вырабатывать себъ деньгу. И это называете вы рабствомъ? Я не знаю во всей Европъ народа, которому было бы дано болъе простора дъйствовать.

Я. Но злоупотребленія частныя.....

Онг. Злоупотребленій вездів много. Прочтите жалобы Англійскихъ фабричныхъ работниковь—волоса встануть дыбомь; вы подумаете, что діло идеть о строеніи Фараоновыхъ пирамидъ, о Евреяхъ, работающихъ подъ бичами Египтянъ. Совсімъ ніть: діло идеть объ сукнахъ г-на Шмидта или объ иголкахъ г-на Томпсона. Сколько отвратительныхъ истязаній, непонятныхъ мученій! Какое холодное варварство съ

одной стороны, съ другой—какая страшная бъдность! Въ Россіи нътъ

Я. Вы не читали нашихъ уголовныхъ дълъ.

Онг. Уголовныя діла везді ужасны. Я говорю вамь о томь, что въ Англіи происходить въ строгихь преділахь закона, не о злоупотребленіяхь, не о преступленіяхь: ніть въ мірів несчастніте Англійскаго работника. Но посмотрите что ділается у нась при изобрівтеніи новой машины, вдругь избавляющей оть каторжной работы тысячь пять и десять народу, но лишающей ихъ послідняго средства къ пропитанію....

Я. Живали вы въ нашихъ деревняхъ?

*Он*ъ. Я видаль ихъ провздомь и жалью, что не успъль изучить нравы любопытнаго вашего народа.

Я. Что поразило васъ болье всего въ Русскомъ крестьянинъ?

Онг. Его опрятность и свобода.

Я. Какъ это?

Онт. Вашъ крестьянинь каждую Субботу ходить въ баню; умывается каждое утро, сверхъ того нъсколько разъ въ день моетъ себъ руки. О его смышленности говорить нечего: путешественники ъздятъ изъ края въ край по Россіи, не зная ни одного слова вашего языка, и вездъ ихъ понимають, исполняють ихъ требованія, заключають условія; никогда не встръчаль я между ними то, что сосъди наши называють ип badaud, никогда не замъчаль въ нихъ ни грубаго удивленія, ни невъжественнаго презрънія къ чужому. Переимчивость ихъ всъмъ извъстна; проворство и ловкость удивительныя.

Я. Справедливо. Но свобода? Неужъ-то вы Русскаго крестьянина почитаете свободнымъ?

Оно. Взгляните на него: что можеть быть свободные его обращения съ вами? Есть ли и тыть рабскаго унижения въ его поступи и рычи? Вы не были въ Англіи?

Я. Не удалось.

Онг. То-то! Вы не видали оттънковъ подлости, отличающей у насъ одинъ классъ отъ другаго; вы не видали рабольпнаго masters нижней палаты передъ верхней, джентельмена передъ аристократіею, купечества передъ джентельменствомъ, бъднаго передъ богатымъ, повиновенія предъ властію. А продажные голоса, а уловки министерства, а поведеніе наше съ Индіей, а отношенія наши со всъми другими народами!

Англичанинъ мой разгорячился и совсѣмъ отдалился отъ предмета нашего разговора. Я продолжалъ слъдовать за его мыслями, и мы пріъхали въ Клинъ.

9 Декабря.

## ЗАПИСКИ Г. С. БАТЕНКОВА.

## ЛАННЫЯ

## повъсть совственной жизни.

I.

Чъмъ мы занимаемся въ жизни? Собпраемъ данныя, пріобрътаемъ, разлагаемъ, сводимъ, повъряемъ, сравниваемъ, переработываемъ, испытываемъ и, такъ сказать, дистиллируемъ умомъ эти данныя. Позвольте мнъ поговорить съ вами о себъ. Изъ всъхъ данныхъ самое главное я. Оно не пріобрътается, а дается Богомъ, при созданіи человъка; какъ чувство бытія, растетъ, растетъ и достигаетъ до самосознанія. Худо или лучше, однакоже это я — единственное наше орудіе для собранія данныхъ и обращенія съ ними. Не правда ли, что всякій изъ насъ имъетъ право говорить о себъ? Но печатно надобно говорить изящно, умно, современно, занимательно. Вотъ и запятая. Она останавливала меня до 68 лътъ жизни, останавливаеть и теперь. Но далъе я уже не пойду, и ждать болъе нечего: надобно осмълиться и по крайней мъръ выработать себъ ръшительную увъренность въ неспособности и потомъ спокойно, молча, добираться до могилы.

Лгать я не намъренъ до послъдней іоты; но конечно не доскажу многаго, и пусть по мнънію Руссо это также ложь. А я, хотя и родился въ XVIII въкъ, но тогда не учился еще философіи, да и никогда кажется, какъ и всему другому; по крайней мъръ учился илохо, очень плохо, не смотря на то, что весьма охотно.

Первое данное получить я, достигая двухъ лѣтъ по рожденія. На крыльцѣ нашего домика держала меня на рукахъ моя любимая нянька Наталья; я сосаль рожокъ. Въ это время пріѣхалъ къ намъ изъ Петербурга дядя Осипъ въ обратномъ пути на Алеутскіе острова, откуда вздилъ съ отчетомъ и за милостями Императрицы по подвигамъ Ше-

II. 17.

русскій архивъ 1881.

лехова. Онъ, подойдя ко мнъ, сказаль, въроятно грозно: «стыдно сосать досель». Эти слова такъ сильно на меня подъйствовали, что я бросиль рожокъ за окно и пришелъ въ сознаніе: увидъль, что я на крыльцъ, оглядъль наружность строенія, подлинно увидъль свътъ Божій, и это впечатльніе сохранилось во всей его живости досель. Сказывали, что послъ я скучаль, но никакъ уже не хотъль обратиться къ прежнему способу пищи: стыдился, также върно, какъ Адамъ своей наготы.

Далъе ничего не сохранилось въ памяти отъ перваго младенчества кромъ двухъ случаевъ: бытности у насъ архіерея и събденнаго мерзлаго яблока, привезеннаго дядею; мнё было оно сущей амврозіей: слаще, пріятнъе не ъдаль я ничего во всю мою жизнь. Впрочемъ и была эта первая пища послъ молока. А почему помню преосвященнаго, отчета дать не могу. Потому върно, что его всв любили; должно быть, онъ приласкаль меня; а можеть быть многократно безъ вниманія слыхаль я его имя, а тогда узналь, о чемъ говорили. Надобно сказать, что я уже говориль въ это время, а что и какт, Господь знаетъ. Признаю, что даръ слова есть непостижимая глубина, и онъ начинаеть дъйствовать прежде чувственнаго сознанія. Ходить я началь ранбе года, п это какъ? Не подъемлетъ ли насъ творческая сила и руководить? Не учимся, не подражаемъ разумно, не понимаемъ употребленія органовъ. «Такъ подобаеть быть»: воть все, что сказать можемъ. Сему «подобаеть быть» повинуется вся жизнь, повинуется все живое, самыя растенія, явленія природы; и оно такъ просто, что мы менъе всего это замъчаемъ. Солнце также дъйствуетъ на природу, но должно же быть еще другое незримое солнце, которое освъщаеть внутри, непрестанно, повсемъстно, животворно. Язычники сливали оба свътила воедино; но мы не можемъ не различать ихъ: ибо одно не живо, не разумно; нъчто другое мыслимо причиною бытія, причиною распорядка, красоты и точности устройства, разумно, тонко, последовательно обдуманныхъ, или вдругъ излитыхъ и изливаемыхъ. Такъ подобало быть. Остановимся пока на этомъ. Тутъ заключается понятіе о въчной не обходимости бытія.

Алчность къ собранію данныхъ развилась во мнѣ постепенно. Я помниль уже все что могъ видѣть изъ оконъ жилья: церкви, длинный рядъ прибрежныхъ строеній, загнутый въ концѣ къ лугу. Весь кругъ знанія ограничивался дальнею горою, на которой, какъ въ волшебномъ фонарѣ, мелькали по временамъ маленькіе человѣчки и веселили меня. Вскорѣ пробудилось любонытство. Мнѣ хотѣлось знать что скрывается за каждымъ видимымъ предметомъ, а этотъ вопросъ не помню какъ себѣ задалъ. Меня не выпускали изъ горницы, и никакой широты я

не видаль; можно сказать, вовсе не зналь пространства; потому что, родясь двадцатымь дитятей у шестидесятильтняго отца и почти мертвымь, быль я крайне слабъ. Я, близорукій, но не приписываю однако того своей заперти: это природное свойство глаза, чему служить доказательствомь доброе зрыне въ темноть, употреблене въ молодости вогнутыхъ очковъ и неимъне нужды въ пихъ въ пыньшней старости. Питу и читаю днемъ и ночью, разсматриваю мелкія вещи простыми глазами.

Слыхалъ я много разъ названіе городскаго головы. Желательно мнѣ было увидѣть, какъ ходить голова. воображаемая мною огромною, безъ рукъ, безъ ногъ. И вотъ слышу: голова идетъ. Бросился къ окну и думалъ, что меня обманули. Какая это голова!.. Гдѣ она? Просто идетъ Петръ Аписимовичъ. Не могъ я никакъ понять, почему называютъ его головою; и, слыша въ другихъ случаяхъ, что говорятъ такъ не шутя, сталъ сердиться на себя, что ничего въ этомъ не разумѣю.

Употребленіе искусственныхъ терминовъ не дается младенцу; ему пужна истинна наглядная, простая. Не берусь прочитать очевидно знаменательныя черты на нашихъ ладоняхъ. Древніе на этомъ построили цълую науку хиромантіи; но пхъ воззрѣніе такъ затемнено суевъріемъ и вымысломъ, что намъ ничего кажется тутъ не разобрать, даже и при помощи системы френологовъ и Лафатера. Но вотъ примътное сходство съ этимъ и въ мысли нашей: на ней также напечативваются черты, служащія намъ для душевныхъ отправленій. Онъ ръзки и пеподвижны, остаются все одинаковыми съ перваго слуху на всю жизнь; чрезъ нихъ и мысль получаетъ образъ. Такъ сохраняются въ памяти названія, имена, особливо отвлеченія; ихъ мы соображаемъ, зиждемъ сліяніемъ съ новыми. Чувствоваль я въ себъ такія черты, и мнъ впослъдствіи предстояла большая, серьозная работа отъ желанія узнать что таится за этими чертами; какъ отъ нихъ высвободиться, чтобы постигнуть новое, сойдти сколько возможно съ рутины. Цълые годы провель я, стараясь совмъстить въ себъ два первыя начертанія: года и горизонть, нъчто сходное съ математическими кругами, но объ этомъ послъ. Замъчу только, что въ мысли совершается дъйствіе, истинное движеніе, сознательно, съ участіємь воли. Такое устройство самаго себя древнія тайнства называли царственнымъ пскусствомъ, символируя возрасть человъка сперва дикимъ, нестройнымъ, а потомъ кубическимъ камнемъ и, наконецъ, чертежною доскою.

Когда взяли меня гулять по улицамъ города, чувство пространства такъ на меня подъйствовало, что я испугался: прижался къ отцу и не смълъ внимательно смотръть на предметы, вновь мив во множествъ представшіе, едва не заплакалъ, ходилъ почти не помня себя и,

когда возвратился домой, радъ былъ, какъ избавившійся отъ великой бъды, какъ погибавшій и спасшійся. Не понималь, что видъль тъ самые предметы, которые были передо мною какъ бы на одномъ планъ въ обзоръ изъ окна. Долгое время проживя, попрежнему достигъ мысли, что эта видънная мною громада именно то самое, что хотълъ я узнать за предметами моего обзора, и съ того времени я пожелаль, чтобы снова показали мнъ видънное и не такъ вдругь, но дали бы разсмотръть и разсказали. Отепь едва догадался, чего я хочу и въ нъсколько прогулокъ ознакомилъ съ вещами. Не имъю полнаго сознанія, что я чувствоваль, когда привели меня въ первый разъ въ приходскую церковь, но не умъть узнать ее, смотря изъ оконъ. Впослъдствии проявилось желаніе побывать въ другихъ церквахъ; оно удовлетворено было отчасти, но много стало по времени накопляться охоты видеть, и въ первый разъ возродилась надежда. Наконецъ, дошли мы до дальняго пункта, до горы, которая окаймлена была большими каменными зданіями. Подъемъ на гору сдъланъ былъ въ ущелін, одътомъ каменными ствнами; проходя его, я оглядывался на ту часть города, которая съ каждымъ шагомъ понижалась и разстилалась на равнинъ. Зрълище было такъ великолъпно для меня и разительно, что, казалось, я выхожу изъ самаго себя, росту и становлюсь все большимъ и большимъ. Но каково было мое удивленіе, когда мы поднялись, и тамъ предстала обширная площаль, опять домы, опять церкви! Я воображаль гору тонкимъ гребнемъ и думалъ, что на ней большимъ людямъ стоять негдь, а могли семенить только маленькіе человъчки, почти такіе же, какъ куклы дъвочекъ. Въ полномъ забвеніи себя я пришелъ въ такой восторгь, именю отъ новаго сознанія, что не помниль уже, гдв я. Даль казалась мнъ безмърною, необъятною, само небо новымъ, чашею покрывающею безконечность. Такое впечатление осталось во мив на всю жизнь, легла неизгладимая черта въ мысли, и слово «небо» получило во мнъ образъ.

Долго, долго разсматриваль я въ себъ воспріятое чувство; зря и закрывая глаза, не могь имь налюбоваться, и началось оттоль первое развитіе ума: потому что сталь разбирать, соотпосить и ставить на мъсто всъ подробности. Родной городь сдълался типомъ всъхъ городовъ, гора типомъ горъ, и что ни слышаль о другихъ городахъ и горахъ, подводиль подъ одну свою мъру и, странное дъло, это и на возрастъ осталось, какъ бы опредъленнымъ вмъстилищемъ впечатлъній.

II.

Старая жизнь!.... Я помню ее еще во всей ея цълости. Простота, безденежье, дешевизна, трудъ; могучая, характерная жизнь. Тысяча

рублей составляла тогда капиталь и ставила обладателя на высокій пьедесталь. Маленькій военный чинь, незначительная гражданская должность вводили въ сословіе господу и дълали авторитетами и аристократіей. Священники, большею частью долговъчные, неподвижные въ своних приходахъ, были своими во всёхъ семействахъ; они вънчали отцевъ, а иногда и дъдовъ, крестили всю семью и потому были необходимыми гостями во всёхъ ея праздникахъ, первыми совътниками въ добръ и въ злополучіи, водились со всъми прихожанами и охотно хлопотали о бъдныхъ, раззорившихся и сиротахъ. Преосвященные, превосходительные составляли чуть не олимпъ, отражали честь на всёхъ, кто къ нимъ приближалси; имъ върили, ихъ уважали, боялись, и это гармонически сливалось съ самолюбіемъ каждаго.

Много было добраго въ старой жизни. Но она совершила свой цикть и несносна сдълалась, когда стала разлагаться. Это разложение будетъ продолжаться еще не одно поколъніе, и не скоро снимется старый покровъ, похоронится громадное мертвое, изсохшее тъло; развъ вступить земля въ первый день творенія и въ сопряженіи конца съ началомъ обновится творческимъ актомъ. Что представляеть мнъ сравненіе той жизни съ новою? Одна была тверда, покойна; другая дъятельна, безпрестанно стремится въ даль, безконечность; одна была ясна, другая свътлъе. Власть въ первой не встръчала никакой опозицін, но она давила на почву мягкую и не разстроивала привычекъ и обычаевъ, не простирала опеки на жизнь и трудъ. Тогда были города, и въ нихъ семьи; теперь государство, въ которомъ личность дышетъ какъ въ обширной средъ, почти отрекаясь отъ себя самой. Въ старой жизни собственность была тверда на слово, какъ и всякія взаимныя условія. Теперь право собственности не полное; домъ и все что можно видъть снаружи во многомъ принадлежить не хозяину, и онъ не свободень въ своихъ дъйствіяхъ: служить силь организующей неръдко мнимо, въ страхъ написаннаго. Тогда было нужно на все позволение главы семейства, теперь начальства. Но мы лучше все это увидимъ, ежели удастся мив разсказать, какъ и что на дълв было.

У меня много было бабушекъ; всъ онъ, добрыя, кормили пряниками и подчивали другими сластями. Одна только изъ нихъ была гордая, строгая, сущая аристократка. Это мать первой жены отца и родная бабка моему старшему брату. Прогнъвавшись на вторую женитьбу, она запретила внуку называть мачиху матерью и дътей ея братомъ и сестрою. Повиновеніе было безусловное, и хотя брать былъ уже поручикомъ, не смълъ ослушаться, пока она была жива. Никогда у насъ не бывала, и только тайно посъщала насъ ея другая добрая сестра. Мы одни съ отцемъ являлись къ ней. Я получилъ, не знаю уже какой заслугой, обильную дачу коврижекъ и право называть ее бабушкой, но не всегда просто, а болье съ эпитетомъ «бабушка Николаева». Подъ конецъ и съ брата Николая снялось запрещене, хотя робко, не совсъмъ ръшительно, но называть меня этимъ дорогимъ именемъ.

Оть другой бабушки я впаль было въ великую бъду. Мы жили на разныхъ половинахъ въ одномъ домъ, и хотя шестидесятилътній отець не смыть безь благословения дъдушки ни вставить, ни выставить у себя зимнихъ рамъ изъ оконъ, однако преступленіе мое возбудило въ немъ неукротимый протесть. Вотъ что случилось: Кто-то разбиль въ окнъ стекло; хотя я быль крайне смирень, но полозръне пало на меня, и когда я отрицался, заплакаль и побожился, отецъ сильно осердился, укоряль меня во лжи, въ нечестіи и угрожаль наказаніемъ. Чувствуя себя правымъ, я вздумалъ перенести діло на апеляцію къ бабушкъ и укрылся у нея. Она повела дъло не слъдственнымъ, а сентиментальнымъ порядкомъ и во что бы ни стало ръшилась не выдавать меня. Была она и сама женщина крутая, но въчно не могла же укрывать меня. Отець держаль въ осадъ, а дъдушки, верховнаго судін, въ дом'в не было; быль я наконець исторгнуть. Д'вло о стеклъ замялось, а можеть быть и объяснилось по другимъ даннымъ; но ябеда оставалась для старика нестерпимою. Розга была уже на лице; не знаю, какъ и сохранилъ меня Богъ отъ нея. Ограничилось дъло ръзкимъ словеснымъ наставленіемъ, повторявшимся и впослъдствін, чуть быль случай. Много разъ приходилось ласкаться къ отцу, цаловать его и умолять чтобъ забыль. Однако надобно поблагодарить его, что онъ выбилъ изъ меня всю охоту къ жалобамъ и ябедамъ; но за то осталась склонность поворчать про себя, даже и до сего дня.

Другой дідушка, потерявшій зрівніе, быль мастерь по вечерамь разсказывать сказки и завель безконечную въ родів Шехеразады о волшебників и богатырів Карачів, которую всів слушатели чрезміврно одобряли. Крівпко внималь и я, когда начнется; но сонь одолівваль, и ничего не удавалось сохранить въ памяти. Горько плакаль я объ этомь съ наступленіемь утра. Къ чести моей надобно сказать, что я удержаль въ мысли, какі можеть быть сказка длинною, занимательной, со многими отступленіями, давая въ мысли місто эпизоду. Значить, природа наградила меня тімь что называется общимь взглядомь, на которомь едвали и не почила моя энциклопедія. Дослушиваль однако, не смотря на дремоту все до конца о волків и козів, съ великимь участіемь къ ягнятамь, когда обманываль ихъ звіврь, напізвая толстымь голосомь: «дітушки, дітушки, отворите окошечко; я коза пришла, молока принесла»; какъ ходиль онь въ кузницу точить языкъ и успільь,

наконецъ, поддълать голосъ. Не наскучивали мнъ повторенія однаго и того-же; хотя были и другія многія коротенькія сказанія, но имъ менъе сочувствоваль. Только и ставиль въ рядъ пътуха, который подавился на тутовыхъ горахъ бобовымъ зерномъ и для помоги которому прибъгала курочка сперва къ морю, чтобъ достать воды, но оно потребовало листа отъ липы для укрощенія волнъ, а липа вътру, чтобъ сронить листъ, вътеръ тучи и такъ далье; такъ, что странствованіе курочки продолжалось до помощи человъческой, и до дъвицы красной, все ръшавшей однимъ поцълуемъ. Разумъется безъ Кощея безсмертнаго и Яги-бабы также не обощлось.

#### III.

Юношескія произведенія обыкновенно называють незрѣлыми плодами; но мнѣ кажется, что это названіе точнѣе принадлежить озимовымъ, старческимъ. Они ростуть туго, лишенные тропической теплоты и подъѣдаемые замерзлою росою. Кажется, съ каждымъ днемъ болѣе портятся, нежели зрѣютъ. Кряхтишь, торопишься, лѣнишься, улыбаешься, ясно разумѣешь, путаешься, морщишься, ворчишь,— а все выходитъ или незрѣлое или перезрѣлое. Бѣда да и только! Было время, когда я утопалъ въ бюрократическомъ законодательствъ: работа кипѣла подъ руками; мысль образовывалась, быстро дѣлилась, различалась, тянулась послѣдовательно. Отдѣлы, главы, параграфы такъ и толкали другъ друга, стройно ложились въ рядъ, какъ будто въ геометрической лекціи. Пишешь, бывало, какъ стенографъ, а весь въ жару. Произведеніе выходитъ стройнымъ, и старикамъ казалось не остается на это возражать.

Съ первыхъ же опытовъ открылось однако, что это старики не безъ причины удерживаются отъ восторга. Ну что, сказалъ мнѣ мой умный руководитель (уже не родной отецъ), каково идетъ вторая частъ твоей работы?—Какая вторая частъ?—О! ты думалъ, что все уже кончено; но ты представилъ только скелетъ, зданіе никъмъ необитаемое. Потрудись же навести на скелетъ твой плотъ и кровъ; введи жильцевъ въ зданіе, и помни двъ вещи, что жильцы эти каждый день будутъ праздновать со всъмъ народомъ, а вмъстъ съ тъмъ и сами будутъ житъ какъ имъ пристойно и желательно. Словомъ, потребно дать еще наказъ, въ опредъленіе правды, истины, духа.

Простите, что я уже забрался впередъ и говорю не о дътствъ. Но строгой послъдовательности и хронологическаго порядка сохранить не умъю. Стану продолжать. Узналъ я, что дъло уже не о томъ, чтобъ выстроить должностнымъ лицамъ особыя, прекрасныя, хотя и идеальныя помъщенія, дать жалованье, придумать особый мундпръ и живо вообразить каждаго изъ нихъ въ своей роли и всъхъ вмъстъ на разныхъ степеняхъ въ непрестанномъ соприкосновеніи съ народною, городскою и вообще частною жизнію.

Принядся я и за это. Еслибъ моя первая работа не была потеряна, она могла-бы имъть цъну любонытной статьи. Вышла у меня психическая программа: съ одной стороны недостижимый идеалъ, совершенное добро, и не могъ я придумать другаго начала для наказа. Въ противуположность тому анализировалъ я зло и параллельно моему наказу протянулъ строжайшій уголовный уставъ.

Удивился я, когда старикъ мой назвалъ всю мою работу непрактичною, мелодраматическою и замътилъ мнъ, что я вовсе не занялся данными и вполнъ пренебрегъ цыфры и указанія полной науки, не выключая и части нравоописательныя. Онъ отмътилъ красными чернилами нъсколько мъстъ, сказалъ, что это годно какъ указаніе, что намъ извъстно должное направленіе, и мы знаемъ уклоненія въ ихъ сущности, какимъ человъкъ легко слъдуетъ въ дълахъ.

Послѣ этой цензуры я увидаль предъ собою какъ бы развернувшуюся бездну; мнѣ стало стыдно, совъстно, страшно. Гдѣ взять энергію на исполненіе; какъ вдохнуть ее въ письмо? Почувствоваль я, что ко мнѣ снова возвратилось младенчество. Какъ, когда я созрѣю? Прожить могу еще въ силахъ лѣтъ 30, среди суетъ, заботъ и треволненій, а тамъ и старость съ возрастающею немощью. Безнадежное состояніе, а нельзя нашу краткую жизнь наставлять даже и посредствомъ поколѣній какъ цѣпь, новыми звеньями, въ непрерывное продолженіе. Тогда, обнялъ я только цѣлость своего младенчества. Къ нему и обращаюсь своимъ разсказомъ.

#### IV.

Отецъ мой быль святой человъкъ, въ крайней простотъ сердца, искренно, безусловно привязанный къ церкви; добръе его сердцемъ я не встръчалъ никого въ жизни. Набожность со всъхъ сторонъ меня обымала, и младенчество почти удвоялось. Сперва занимали видимые предметы. Въ церкви всего болъе обращалъ я вниманія на одежды священниковъ и желалъ взглянуть на всъ иконостасы въ городъ. О какъ сильно хотълось увъдать 1000 пудовой колоколъ, а которомъ говорили, что онъ привезенъ, образъ Спаса непомърной величины, Николу ръзнаго. Я безпрестанно глядълъ изъ окна на соборную колокольню,

которую засталь уже сооруженною, но всю покрытую лъсами; не понимая значенія, я почиталь ихъ необходимымъ украшеніемъ всякой соборной колокольни, и разсматриваль непрестанно изъ дали смутно, но старательно.

Насталь желанный день: меня повели слушать первый звонь огромнаго колокола. Глазамъ моимъ онъ показался ръшительно необъятнымъ, когда подощель я къ нему близко, и висъль онъ на особой,сложной, деревянной постройкъ. Тогдаже разглядъль я и лъса колокольни; сердился, что они не такъ прекрасны вблизи и услышалъ, что стоять на время, служа работникамъ. Это чувство имело однако полное удовлетвореніе, когда нізсколько неділь изъ дому любовался я постепеннымъ проявленіемъ зданія: сперва позолоченнымъ крестомъ съ шаромъ, потомъ бъленькою шейкою, зеленою крышею, а послъ ежедневно болъе открывавшимися оштукатуренными частями, какъ бы обнажаемыми отъ одежды лъсами, какъ нъчто живое готовящееся на праздникъ. Мнъ казалось болъе эстетичнымъ и таинствениымъ, если это остановится на треть высоты, не доходя до земли; и когда открылась вся колокольня до основанія, не быль я доволень. Такъ зародился во мнъ вкусъ готическаго рококо для нижнихъ частей, и Греческой изящности для верхнихъ частей строенія. Думаю, что оно такъ и есть для дали, для высокаго и на высоть зданія, и для обозрънія въ самой близи деталей. Мнв не довелось что-либо выработать изъ этого впечатлънія; но я съ нимъ не могь разстаться и сохраниль въ себъ эту отличительную черту архитектуры ото всёхъ прочихъ искусствъ, примънимую развъ въ музыкъ. Безъ этой черты долго мнъ казались самыя изящныя зданія голоногими, а полныя готическія вычурными и изысканными.

Когда ударили въ колоколъ, онъ совершенно оглушилъ меня и подъйствовавъ на нъжность органа, навсегда разстроилъ мой слухъ. Бъда тъмъ не кончилась. Когда подвели меня къ Спасу, онъ показался мнъ такъ страшнымъ, что я лишился чувствъ отъ испуга, и изъ церкви вынесли меня на рукахъ. Это сдълало меня черезъ мъру робкимъ и пугливымъ. Разумъется, Николу я не смълъ и не желалъ видъть дотолъ, пока это сдълалось потребностью для успокоенія воображенія; ибо сталъ сильно бояться и церкви, гдъ онъ стоялъ, особенио внимая разсказамъ, что истуканъ выходилъ для отстраненія отъ нея огня во время большаго пожара. Жители имъли къ нему особую въру и привязанность, за молебны платили дороже, частью и потому, что стоялъ въ холодной церкви. Только въ недавнее время архіерей нашелъ возможнымъ снять высокато Николу, можеть быть и тайно, съ занимаемаго имъ мъста.

Можно сказать, что колоколь и изображение повредили моему воспитанию, и трудно найдти младенца, которому бы страхъ болье попрепятствоваль въ тълесномъ развитии и первоначальномъ обучении.

Страхъ этотъ, напослъдокъ, могъ лишить разсудка. Когда нечаянно на глазахъ моихъ выбъжаль изъ острога человъкъ закованный въ кандалы, я ръшительно сталъ бояться желъза; вездъ подозръвалъ, что оно несносно, и одинъ видъ вблизи острожныхъ башенъ ввергалъ меня въ безнамятство.

Много было въ домѣ бесѣдъ о святыхъ людяхъ и ихъ подвигахъ. Вслушиваясь стороною, среди игръ, я дѣтскимъ умомъ пожелалъ спастись: началъ сколько могъ удаляться отъ пищи, а какъ отъ мясной имѣлъ природное отвращеніе, то вскорѣ замѣчено было мое постничество, и я принужденъ былъ притворяться. Выдумалъ еще подвигъ: слѣзать ночью съ постели и спать по нѣскольку часовъ на голомъ полу.

Важнъе всего было, что я понялъ смыслъ словъ: не будеть конца, обративъ это на муки во адъ, и уединялся. Вспомню «не будеть конца», забудусь и опять вспомню, ибо воспоминание продолжается одно мгновеніе. Мучился я по долгу, и мысль сділалась неотступною. Хотілось спастись, чего бы ни стоило и, услышавъ о жизни Св. Даніила Столпника, я разсудиль, что это самое трудное и потому ръшительное средство. Вскарабкался, хотя и съ боязнію, на одинъ изъ заборныхъ столбовь въ огородъ съ намъреніемъ простоять на немъ во всю жизнь. Черезъ нъсколько минутъ закружилась у меня голова, и напалъ такой страхъ, что я закричалъ во все горло. Увидъли, сняли и дивились такой небывалой во мив смелости; стали разспрашивать, и празсказаль все. Отецъ не смъялся, но сильною добротою сердца успокоилъ меня, объяснивъ, что и еще младенецъ и не понимаю нисколько, что дълаю, а что онъ самъ за меня молится. Я ему глубоко повърилъ и съ того времени сталь немного ръзвъе и веселье; пересталь задумываться. Случалось даже, что когда онъ стоить на утренней молитвъ, мы съ сестрою заберемся подъ полы его длиннаго платья и начнемъ ловить другъ друга. Онъ насъ не унималъ и, какъ бы не примъчая, продолжаль свое дело.

Впечатлъніе младенчества успокоилось и не возмутило разсудка, но оставалось и кръпло со временемъ, хотя и казалось заглушеннымъ въ волнахъ жизни; я почиталъ его добрымъ, какъ напоминаніе о смерти и будущей жизни, хотя оно чувствовалось совстви иначе, нежели естественная совъсть. Оно возымъло полное дъйствіе уже въ мужескій возрастъ, когда жестокое бъдствіе обрушилось надо мною. Я полагалъ остатокъ жизни провести въ крайнемъ смиреніи и непрестанной мо-

литвъ. Стоялъ на колъняхъ предъ образомъ по цълымъ днямъ; боролся съ собою, не чувствуя желаемаго умиленія и продолжалъ это дотолъ, пока внезапнымъ осіяніемъ ума обнялъ, какое мнъ свойственно бого-познаніе и върованіе; увидъль, что принятой мною путь есть только отрицаніе и не ведеть ни къ чему кромъ изнуренія. Можно сказать, что съ того времени все връзавшееся въ душу, какъ законъ, эта ось подобная той, которая дълить наше чувство симметрически на правое и лъвое, обернулась къ нему свътлою, лицевою стороною. Я утвердился на ней.

Въ послъдствіи, прочитавъ «Исповъдь» Гоголя и зная вполнъ его состояніе, желаль я изъяснить ему его: написаль сряду два къ нему письма; одно, и лучшее, не дошло. На другое онъ отвъчаль, благодариль и объщаль не почитать свои Мертвыя Души ни слишкомъ великимъ дъломъ, ни гръхомъ смертнымъ.

### ٧.

Описывая свое младенчество и юность изъ отдаленія старости, я могь на многое въ себѣ самомъ смотрѣть какъ на подлежащее, рыться, такъ сказать, въ своей душѣ и задавать себѣ вопросы. Изъ нихъ здѣсь упомяну два: 1) Какимъ образомъ возрасталъ я, умомъ и тѣломъ, овладѣвая, постепенно и въ примѣтные моменты, органами тѣла и способностями души? 2) Въ чемъ и какъ заключались задатки долгой жизни?

Къ послъднему вопросу приступилъ я черезъ чувство. Оно общее намъ всъмъ. Является время въ его продолженіи; предстоять данныя въ пидивидуумахъ, и были уже они во миъ. Осмъливаюсь предложить по этому предмету научный выводъ; да будетъ миъ извинена неточность терминовъ, которою и самъ я недоволенъ. Я нахожу, что средняя долгота жизни развитато ума вт нашт въжт количественно ботъе, нежели въ въкахъ предъпдущихъ; и это не можетъ ли служить объясненіемъ прогресса? Отъ того же прямо зависить и увеличеніе средняго продолженія всей жизни. Съ самой глубокой юности мы пользуемся уже результатами умной жизни и менъе употребляемъ труда къ пріобрътенію понятій.

Не одаренный отъ природы обширнымь умомъ, я имъть въ жизни моей чувство, что скоро истощу весь его запасъ, и развивать будеть нечего. Слабый тъломъ, я постоянно чувствовалъ въ немъ близкій конецъ. Однако въ последнемъ отношеніи имъть я въ младенчестве большіе задатки. Еслибъ сталъ развивать себя въ широту и глубину, не

могъ бы прожить долго; посему и избраль путь апріорическій, все въ верхъ и въ верхъ и, отойда далеко отъ дъйствительности, принужденъ былъ обратиться къ разумънію разсудочности, чувствованію, опыту. На долго лишенный дъятельности, пріобрълъ и къ ней неодолимую жажду, и съ полученіемъ свободы, весь обратился на практику, занимался неутомимо хозяйствомъ, приводиль въ движеніе данныя семейной жизни до произвольныхъ заботъ, безкорыстно, имъя въ виду одни душевныя присвоенія и критеріумомъ чисто-нравственное начало.

Такъ соединился я вновь съ природою и полюбилъ ее. Нуженъ былъ сильный восторгъ, чтобы разбить затвердълость эстетическаго чувства.

Когда, земное оставляя, Душа безсмертная парить, Но воль всымь располагая, Міръ новый для себя творить, Міръ свытлый, стройный и священный; Когда одинъ я во вселенной, Одинъ — и просто Божій сынь, Какъ пульсь огнемь, не кровью бьется! Тогда-то пыснь рыкою льется, И языка я властелинь.

Ожить я восторгомъ, и умъ усмотръть, что можеть онъ рости и расширяться вдохновеніемъ, и жизнь можеть продолжиться, преодолжть волею первой свой конецъ. Этотъ конецъ ничто иное какъ взятый воспитаніемъ размъръ и безнадежность независимаго впрочемъ отъ насъ пріобрътенія новыхъ силъ души.

Не шутливо, съ нъкоторою суровостью надобно намъ пользоваться жизнію, а особливо словомъ. Та и другая падаютъ, ежели пренебрегаются.

Изо всего этого выработалось понятіе о продолженіи жизни, для выраженія котораго не имъю слова. Оно въ связи съ младенчествомъ и съ этой только стороны подлежить передачъ. При впечатлъніяхъ въ началь въка, мнъ казался въ недостижимой дали 1850 годъ, а напротивъ въ страшной давности 1750 годъ. Достигнувъ перваго и ощутивъ его, самое воспоминаніе и размъръ прожитаго времени дали данное для цълаго стольтія. Оно, слившись, не казалось уже столь огромнымъ и представило новую даль за сомкнутымъ цикломъ. Первою моею мыслію было, что мы, обладая царственно пространствомъ, совершенно нищи въ отношеніи ко времени, какъ показываютъ самыя цифры, и ни наука, ни воспитаніе не дають намъ средствъ обогатиться.

#### VI.

Помню я добрые дни отрочества, когда вмёстё съ сиротствомъ получиль я свободу гулять по своей волё. Любимымъ товарищемъ мнё сдёлался молодой живописецъ. Онъ быль еще ученикомъ, у одного какаго-то родственнаго моей матери, мастера, имёвшаго въ городё извёстность и надолго пережившаго ее въ произведеніяхъ. Онъ принадлежаль вышедшей отъ Строгановыхъ школё, отдёлившейся отъ Суздальской по всёмъ признакамъ прежде Петра, не Итальянской, не Византійской, не нынешней академической, но очевидно обрусёлой Европейскаго происхожденія, и по слабости научной мало правильной, но болёе естественной.

Во время продолженія работь, мы незанятые слѣдили съ любопытствомъ и за приготовительной техникой, и за постепеннымъ проявленіемъ рисункомъ и красками готовящихся изображеній, и въ тоже время, кто могъ читаль книги, а послѣ какъ умѣли старшіе разбирали ихъ. Живительнѣе всего были сочиненія Карамзина, Путешествіе, Аглая, Бездѣлки. Иногда восторгались и парили съ Державинымъ и находили ближе къ сердцу Дмитріева, Богдановича, Долгорукова.

Начались мои походы за городъ, конечно не далѣе 4-хъ верстъ. Но и это пространство казалось мнѣ необъятнымъ, и самаго желанія не хватало далѣе 25-верстъ, гдѣ стояла знаменитая обитель, которую, говорили, видно съ высотъ города, но не мнѣ близорукому, сколько я ни напригалъ свое зрѣніе.

Поразила меня въ первый разъ ловля въ Озеркахъ такъ названныхъ золотыхъ рыбокъ, т.-е. маленькихъ съ желтою блестящею чешуею. Поймать и смотръть на нихъ хотълось, но было жаль, и большею частью ходатайствовалъ, чтобъ отпустили назадъ въ воду.

Таково было мое природное чувство, что мучительно скорбъль, видя птичекъ въ клъткахъ, какъ бы предчувствуя свою будущую судьбу, и ръшительно не могъ выносить зрълища кухонныхъ операцій съ самаго того часа, когда еще въ первомъ младенчествъ увидълъ пътуха, которому отръзали голову, и онъ окровавленный сдълалъ нъсколько круговъ по двору, пока упалъ. Поэтому я ничего не могу ъсть, что было живо, уже нъсколько десятковъ лътъ, и чувствую спазмы даже и тогда, когда посуда служила прежде для мясной или рыбной пищи.

Когда въ первый разъ вошель я въ лъсъ, мнъ казалось, что это уже другой міръ; по мъръ углубленія началь чувствовать страхъ; думаль, что туть непремьно должно заблудиться и невозможны уже никакія примъты для выхода, не видно нигдъ прямой линіи, путеводи-

тельницы нашей. Когда подошли къ кустарнику, онъ мнѣ показался чѣмъ-то волшебнымъ; множество ягодъ, и узналъ я, какъ ростутъ онѣ; и вслѣдъ за тѣмъ указалъ мнѣ товарищъ находить ихъ на травѣ подъ ногами.

Мало-по-малу привыкъ я къ загороднымъ прогулкамъ, сталъ взбираться на высоты и чувствовать красоты видовъ. Громадная, глубокая ръка, гордо описывающая круговын дуги, то вогнутыя, то выгнутыя, мысы, отмъчающіе предълы зрънію, даль предметовъ, все было наслажденіемъ. Перспектива болье всего веселила око, и я страстно полюбилъ пространство и, такъ сказать, впился въ него моимъ любопытствомъ.

Эстетическія наслажденія природой произвели разгуль чувства, какъ бы освободившагося отъ оковъ ума. Они вліяють цівлостью наслажденія, не ищуть себі опреділенія и не подвластны ему. Еслибъ слово не было повито воображеніемъ, мы не были бы въ состояніи выражаться художественно. Отвлеченія умомъ также сухи, какъ и наименованіе вещей; отвлеченія фантазіи все оживляють: при нихъ слово вочеловічивается въ природі, и человінь выходить изъ береговъ.

#### VII.

Я не учился грамотъ, ни читать, ни писать. Приступилъ къ наукъ съ ариометики и Татарской граматики. Въ началъ настоящаго въка общій духъ жизни возбуждалъ самъ собою любознательность, и въ первыхъ началахъ она давалась легко.

У меня были рисованныя буквенныя карточки, и безъ всякаго усилія или усидчивости, по простой привычкі, играя, я только примічаль начертанія буквь, но не учился ихъ совокуплять и складывать, такъ что не могу дать отчета, какимъ образомъ сталь я прочитывать цілыя реченія. Классическою моєю книгою быль географическій атлась, подаренный дядею.

Первое прочитанное мною писаніе была газетная статья о Трафальгарской битвіз и смерти Нельсона. Она понята была не только буквально, но и обобщилась, какъ познаніе о томь что происходить на світі. Полагая віроятно, что я узналь уже все, не помню, чтобъ послії того заглядываль я въ газеты, до дальней юности. Рано получаемыя общія понятія иміноть свою пользу, какъ жизненные зародыши развитія и направленія ума, какъ начала охраняющія память оть изнуренія, но можеть быть останавливають прилежаніе къ подробному изученію. Они рано ділають философомь и оть кропотливыхъ занятій ученаго отвращають вкусь. Другое общее понятіе досталось мив, какъ двиствительное наслажденіе свътомъ, консенція. Я быль въ церкви. Донесся слухъ, что горить Губернское Правленіе. Это названіе връзалось въ мысли. Меня вовсе не занималь пожаръ, но то единственно, что есть Губернское Правленіе, что оно должно быть, —и роемъ предстали мечты, какое оно? Можно ли его видъть? Что иначе оно править нежели весломъ въ лодкъ, и какъ? чъмъ? И въ добавокъ еще горъть можетъ.

Часто бывая съ отцемъ на богослужении и любя церковную пъснь, съ жадностью я хватался за книги Славянской печати п кое-что изъ нихъ прочитывалъ. Не помню, какъ уже добрался до титлъ; но не стоило мнъ труда начать бъгло чтеніе, и если бы слабый дътскій голосъ не былъ препятствіемъ, я охотно бы читалъ въ церкви; особливо Апостолъ составлялъ отдаленную и приманчивую цъль честолюбія.

Пробоваль я и это въ послъдствіи но, не имъя способности къ пънію, хотя и страстно хотълъ научиться, скоро отказался.

Попытка учить меня грамотѣ по тогдашнему способу была однакоже сдѣлана. Поручили это жившему въ монастырѣ священнику, но я вытерпѣлъ только два урока, по причинѣ весьма грубаго обращенія, почему пожалѣли меня и взяли отъ него.

Писать началь вдругь самь, безъ приготовленія, разумъется не калиграфически и едва ли не прежде всего Татарскими буквами. Жилъ у насъ въ ссыдкъ нъкто графъ Салтыковъ. Онъ особенно любилъ и занимался этимъ языкомъ при помощи извъстнаго священника Гиганова, котораго грамматика была съ особенною благосклонностью принята императоромъ Павломъ. Помню, висъли у него на стънъ большія таблицы съ Татарскими словами, но о методъ ничего сказать не могу. Разнилась она однако отъ той, которую ввелъ въ послъдствіи учитель Сейфулинъ, страстный и прилежный охотникъ къ преподаванію своего роднаго языка, умъвшій внушить къ нему стараніе, такъ что нікоторые его ученики, изъ бывшаго тогда главнаго народнаго училища, увзжали на ваканціонное время въ юрты для разговора, чвить однако я никогда не могъ воспользоваться. Сейфулинъ зналъ и Арабскій языкъ, заимствовалъ изъ него обороты и выраженія въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ. Естественно челов'єку заимствовать для выраженія идей изъ сокровищь другаго языка, когда не находимь того въ своемъ природномъ.

#### VIII.

Въ исполинскихъ дълахъ человъка самое важное есть устройство правительственныхъ учрежденій. Посему воспоминаніе у насъ о тако-

вомъ лицъ, какъ М. М. Сперанскій, всегда желательно и можетъ принести пользу.

Нъть особенной науки по сему предмету; но архитектура храма изъ живыхъ матеріаловъ, подъ сънію котораго размъщалось бы населеніе изъ нъсколькихъ десятковъ милліоновъ людей, конечно не такой предметь, который бы слъдовало обходить наукъ, ей нужно только достаточной для того силы.

Храмъ сей есть Божій храмъ, посвящаемый дъйствію Его силь въ міръ жизни, открытый току Его милосердія и правды, съдалище судебъ и святилище слова. Подъ его кровомъ развивается высокій даръ власти, слабо понятый еще человъкомъ, но по практическому ходу исторіи давно признанный прирожденнымъ, существеннымъ свойствомъ души, необходимымъ порядку общежитія.

Власть занимаеть высшія, центральныя и утвержденныя точки въ человъческой жизни, и самая жизнь составляеть для нея широкое, само собою развивающееся основаніе.

Власть теряеть свою натуру, ежели гнететь жизнь; ея назначеніе оть Бога—сохранять стройность жизни, облегчать ея отправленія и возвышать ея силы. Не должна она также гнести собственные свои органы, ибо по существу своему она чёмъ выше, тёмъ легче. Можно различить во власти три качества: предпріятіе, разрішеніе и надзоръ. Первое происходить оть преимущества силь и средствь, и тогда только практично, когда вызываеть участіе выгодъ жизни. Второе оть преимущественной разумности въ соображеніи категорій, признанныхъ и жизнь призывающихъ. Третье оть преимущественной нравственности по состоянію свободы оть нужды и столкновеній.

Такова была основная идея въ высокой степени кроткаго и умнаго лица, о которомъ мы говорить начали.

Мы установимъ нашъ взглядъ на него какъ на писателя и мыслителя. Дъйствіе его было кратко и не полно; оно совершалось не въ своей средъ и оставило въ ней только разсъянныя черты, большею частью не принявшія свойственнаго имъ направленія.

Задача Сперанскаго была дать самодержавному правленію логическое, прочное, мирное юридическое устройство и, сколько возможно, облегчить и оградить его дъйствіе, требующее свыше-человъческихъ силъ.

Обстоятельства времени надъ всёмъ этимъ дали перевѣсъ военному элементу. Они потребовали другихъ пріемовъ, другихъ конструкцій, и институтъ гражданскій ослабъ и поблъднёлъ.

Сперанскій не составиль даже школы; люди ему сопутствовавшіе почти всё остановились или разсёялись, либо перемёнили направленіе на другое, по времени болёе удобное. Сильнёе и дольше имёль

вліяніе своего жельзною волею современникъ его, графъ Аракчеевъ. Школа имъ основанная окръпла, расширилась, и хотя оба въ одно время лично лишились кредита невозвратно съ кончиною императора Александра Перваго, но люди принадлежавшіе Аракчееву, либо въ большей или меньшей степени принявшее его воззранее, далеко ушли впередъ и, за немногими исключеніями, разм'єстились для д'ыйствія и въ довольномъ числъ достигли знаменитости.

#### IX.

Въ устройствъ государственномъ первое и широкое основание состоить въ раздъленіи.

- 1) Раздъленіе области и населенія.
- 2) Раздъленіе предмета.
- 3) Раздъленіе силы по степенямъ.

Параллельно съ тъмъ слъдуеть въ жизни сословное раздъленіе, произведенное ходомъ исторіи.

Петръ І-й раздълилъ области на губерніи, а сіи на увзды. Это разділеніе и доселі служить основою, хотя границы подверглись множеству измъненій.

Силы раздълены имъ на три степени:

- 1) На государственную въ столицъ.
- 2) На губернскую въ главныхъ городахъ.
- 3) На уъздную, непосредственно объемлющую раздълы территоріи. Этихъ степеней для государства, какъ бы общирно и сложно оно ни было, оказывается достаточно.

Учрежденіе Петра І было ръшительно своевременнымъ и потребнымъ. Въ немъ заключалась мысль логической твердости и продолжительной непоколебимости. Подразумъвалось, что дапъ многообъемлющій и одинъ навсегда указъ Сенату, которымъ или по которому, во имя Государя, онъ могъ собственными решеніями действовать, равно какъ и подчиненныя ему мъста коллегіальнаго устройства. Сообразно съ тъмъ состоялась и форма письмоводства.

Это и было первымъ опредъленіемъ отъ себя самой самодержавной власти, юридическимъ и, такъ сказать, съ признаніемъ надъ нею и надъ всёмъ ея дъйствіемъ, посредственнымъ и непосредственнымъ, воли Божіей, отъ которой она и происходить.

Петръ III началъ сословными опредъленіями отпосительно дворянства, гражданъ и духовенства.

Екатерина II, принявъ эти начала, приступила къ дальнъйшему ихъ развитію, и въ ея время состоялось новое для управленія губерній учрежденіе, существо котораго состояло въ разділеніи на містахъ предрусскій архивъ 1881.

II, 18.

мета, не новомъ по существу, но распространенномъ по состоянію имперіи. Установленіе новыхъ правительственныхъ центровъ и введеніе принципа выборовъ сопутствовали сей мъръ.

Учрежденіе 1775 года во многихъ чертахъ, такъ сказать графической его конструкціи, принято народнымъ умомъ и предстоитъ намъдосель; въ духъ же оно не принялось, и цъль гармонировать чрезънего прочность и преобладаніе гражданскаго порядка не достигнута.

Оно по ходу вещей долженствовало впосл'вдствіи уступить преобладанію военнаго элемента и превышено другимъ огромнымъ зданіемъ спеціальныхъ регламентацій. Самое территоріальное разд'вленіе не пошло въ даль по принятому тогда началу; многіе предметы стали въ своихъ округахъ независимы; мъстные центры ослабъли. Личная власть поднялась надъ ними, а часто и надъ законами.

Между тъмъ Россія шла быстро къ расширенію, возросла и сосредоточилась до того, что гражданскіе ея уставы со всѣхъ сторонъ обойдены. Органы ихъ стали подъ гнетомъ сверху, умножились и получили свойство безконтрольныхъ исполнителей по самой массѣ и разнообразію порученій, далеко неисчерпывающихъ всего содержанія и мало обезпечивающихъ самую върность.

Полный и обильный продукть учрежденія Екатерины II есть сословіе чиновниковь; оть онаго и должны они считать свое начало.

Александръ I не могъ уже удовлетвориться состояніемъ государственныхъ установленій и предпринялъ преобразовать ихъ, примъняясь къ духу Екатерининскихъ уставовъ и призвавъ на помощь раціональное начало. Здъсь началась дъятельность Сперанскаго.

Главная реформа состояла въ учреждении министерствъ и Государственнаго Совъта. Правительствующему Сенату дано сообразное съ тъмъ опредъленіе, и предполагалось полное его преобразованіе съ расширеніемъ правъ, о которомъ можно судить по напечатанному тогда проекту.

Совъть долженствоваль быть высшимь и единственнымь законодательнымь мъстомъ. Редакціонная коммиссія съ даннымъ ей Екатериною наказомъ, состоила при немъ. Характеръ этого института былъ свободно совъщательный и пріуготовительный. Силу и дъйствіе всякій законъ получаль отъ верховной власти. Сенать оставался хранилищемъ законовъ, регистроваль ихъ и былъ единственнымъ источникомъ ихъ обнародованія, истолкованія, съ правомъ представленія.

Министерствамъ ввърена была исполнительная власть. Министры имъли въ завъдываніи свои предметы, но ръшительныя дъйствія на губериское средоточіе и надзоръ предоставлены были одному министру внутреннихъ дълъ. Всъ они сосредоточивались въ Сенатъ. Многія кол-

легіи тогда же закрыты, и сила ихъ должна была разм'єститься частію въ министерства, частію по губерніямъ, по указанію учрежденія 1775 года.

Законъ постановлять отвътственность министровъ предъ Государственнымъ Совътомъ, и они, въ удостовъреніе законности ихъ дъйствія, долженствовали контрасигнировать подносимые къ высочайшему подписанію акты. Министрамъ приданы были товарищи, совъты и предметы еще разъ раздълены по департаментамъ, отдъленіямъ и столамъ. Число департаментовъ не выходило изъ соразмърности съ губернскими учрежденіями. Принято также въ основаніе измънить бюрократію по всему установленію и сколько возможно болье освободить отъ нея и облегчить чрезъ то бремя, поднятое на себя Монархомъ и отбросить отъ лица его всякую моральную отвътственность предъ общимъ мнъніемъ, неизбъжную въ ходъ администраціи и принимаемыхъ ею мърахъ.

Это было черезъ цълый въкъ второе опредъленіе самодержавія

черезъ него самого.

Здѣсь примѣчательно сдѣланное вновь раздѣленіе редакціп. Въ одной части излагались составъ и предметы установленія, чертежъ его; въ другой изложенъ наказъ, опредѣлющій его дѣйствія въ разныхъ степеняхъ, распредѣленіе власти и ея предѣлы. Можеть быть не доставало программъ принятыхъ политическихъ началъ, нравственныхъ заповѣдей и необходимыхъ каждому отношенію гармоній къ соблюденію указаннаго ему мѣста и обезпеченія общинныхъ, сословныхъ и частныхъ правъ, дарованныхъ и совмѣстныхъ съ установляемымъ порядкомъ, поддерживающихъ его прочность. Губернскія учрежденія, оставаясь безъ измѣненія, способны были соотвѣтствовать всему, что вновь установлено.

Въ нихъ послъдовали однакоже слъдующія измъненія: поименованы области, исторически вошедшія въ составъ имперіи, и въ офиціальномъ языкъ стали быть слышны имена Литвы, Малороссіи, Тавриды и проч.

Опредълены въ нъкоторыя области особые генералъ-губернаторы, власти параллельныя министру, какъ высказано уже въ послъдствін въ одномъ изъ частныхъ уставовъ.

Задача правительствъ до половины XVIII стольтія состояла въ томъ, какъ управлять матеріальною силою. Она ръшена была тъмъ, что это должно быть посредствомъ страха, смиряющаго сплу. Задача XIX въка состоитъ въ томъ уже, какъ управлять умомъ. Очевидно, что требуется другое ръшеніе. Умъ не можетъ смириться пначе, какъ чрезъ живое, дъятельное богопознаніе и управляемъ быть долженъ посредствомъ просвъщенной воли.

Прежде всё должностныя мёста употребляли безъ различія одну судебную форму въ отправленіи дёль. Съ учрежденіемъ министерствъ введена въ употребленіе форма упрощенная, дидактическая и имёла сильное вліяніе на улучшеніе и стройность Русскаго дёловаго слова. Сперанскій въ этомъ отношеніи быль тоже что Карамзинъ въ общей литературъ. Политическіе, высшіе правительственные и научные предметы, философскія идеи, при университетскомъ и лицейскомъ воспитаніи, нашли въ Русскомъ языкъ достойное и ясное выраженіе, опираясь на общирную и разнообразную, постепенно дёйствующую практику государственнаго письмоводства.

Форма эта и слогъ черезъ генералъ-губернаторскія и губернаторскія канцеляріи распространилась и въ губерніи.

#### X.

Послъднее дъло Сперанскаго по сему предмету было Сибирское учреждение. Бывши прежде губернаторомъ въ одной изъ Великороссійскихъ губерній, а потомъ и генераль-губернаторомъ въ Сибири, онъ испыталъ практическую часть и прежде всего искалъ раздъленія ввъреннаго ему необъятнаго края на двъ половины, весьма несходныя между собою.

Видълъ онъ, что власть генераль-губернатора остается совершено неопредъленною: съ перемъною лица измъняется всё ея дъйствіе; съ отсутствіемъ она вся или отчасти прекращается и даетъ полномочіе должностному лицу, въ которомъ смъшивается и власть и исполненіе. При томъ дъйствіе генераль-губернатора ни передъ къмъ негласио, и теряются отъ того всъ слъды его. Отвътственность же лежитъ на немъ одномъ безъ всякаго раздъленія, и потому не удавалось никому сходить съ этаго мъста безъ личнаго упадка. Для сего учреждены были при генераль-губернаторахъ объихъ половинъ Сибири постоянныя установленія подъ именемъ совътовъ. Для связи же съ государственными властями дано опредъленіе Сибирскимъ главнымъ управленіямъ, какъ части министерскаго установленія, дъйствующей на мъстъ и слъдственно въ одинаковомъ съ министерствами отношеніи къ Правительствующему Сенату. Чрезъ это губернскія власти могли дъйствовать, не теряя своего законнаго характера.

Но въ составъ этихъ властей положение губернатора представляло неопредълительность. По закону онъ долженъ былъ дъйствовать не иначе какъ чрезъ Губернское Правление, мъсто впрочемъ совъщательное, и хотя главное, управляющее всею губернией именемъ Императорскаго Величества, но не имъющее ръшптельной власти. Не смотря на

это, практика дълъ требовала непосредственнаго дъйствія губернатора, а онъ отдълить себъ изъ канцеляріи Губернскаго Правленія особую канцелярію, превращая такимъ образомъ власть свою въ личную. Чрезъ это мало по малу терялись принципы и замънялись произволомъ, какъ писалъ Сперанскій въ отчетъ своемъ по обозръніи Сибири.

Въ новомъ учрежденіи различено въ губерніи частное и общее управленіе. Первое состояло изъ Губернскаго Правленія, Казенной Палаты и Губернскаго Суда, въ которомъ, по малочисленности въ Сибири дълъ гражданскихъ, неудобно было отдълять ихъ въ особую палату, а признано достаточнымъ въдать въ особомъ отдъленіи суда, равно какъ и предметы Суда Совъстнаго. Губернскому Правленію данъ также предсъдатель и ввърена исполнительная власть въ губерніи.

Общее управленіе образовалось изъ губернатора и губернскаго совъта, составленнаго изъ предсъдателей и губернскаго прокурора, съ приглашеніемъ къ совъщанію начальниковъ разныхъ особыхъ установленій, ежели предметы касались ихъ должностей. Подобнымъ образомъ и въ округахъ (уъздахъ); но тамъ только, гдъ вошли они въ разрядъ многолюдныхъ, различено также управленіе общее и частное. Первое составлено изъ окружнаго начальника и совъта, въ которомъ присутствовали первые чины тъхъ же мъсть, частнаго окружнаго управленія.

Тогда же начертаны по нъкоторымъ предметамъ органическія регламенты, изъ коихъ важнъйшіе суть положеніе о инородцахъ и уставъ о ссыльныхъ.

Очевидно, что учреждение сіе имѣло неоспоримую стройность и чрезъ то стало быть явнымъ, способнымъ къ обозрѣнію наукою въ достоинствахъ его и недостаткахъ, представляя и для критики сравнительное обозрѣніе. Оно примѣнено и къ управленію Закавказскаго края. Въ проектѣ былъ готовъ уставъ подобнаго же опредѣленія власти генералъ-губернаторовъ и въ прочихъ частяхъ имперіи, но онъ не состоялся. Впрочемъ учрежденіе сіе имѣло туже участь, какъ и учрежденіе 1775 года.

Здѣсь замѣтить надобно, что, по свойству Русской жизни, редакторъ закона, какую бы онъ ни имѣлъ современную извѣстность и признанную общимъ мнѣніемъ способность и соразмѣрность силь съ своимъ предметомъ, не имѣетъ у насъ ни имени, ни авторитета и не можеть ничѣмъ обязать потомство и преемниковъ или утвердить дѣло свое въ преданіи. Посему оно можетъ быть измѣняемо и въ главныхъ основаніяхъ и не всегда къ лучшему всякимъ лицомъ, которому предстанетъ на то случай,

Посему за неусивхъ нельзя винить лично Сперанскаго. Онъ усивлъ однакоже высказать много добрыхъ началъ и оставилъ намъ очерки великаго зданія, которыми наука воспользоваться можеть. Но онъ же первый открылъ дверь и безчисленнымъ перестройкамъ, которыя предпринимать всёмъ показалось весьма легкимъ.

#### XI.

Въ числъ незабвенныхъ дълъ Сперанскаго, по Западной Сибири, есть безъ сомнънія политическій взглядъ на сосъдственныя страны Средней Азіи, такъ именуемой по отношенію къ географической ширинъ. Она отдълялась Среднею ордою Киргизской степи. Орда эта въ продолженіи многихъ лѣтъ предана была внутреннимъ междоусобіямъ и заразительнымъ бользнямъ, часъ отъ часу болье опустошалась и бъднъла, даже до того, что родители продавали дътей своихъ подъ именемъ плънныхъ Калмыковъ, бъжавшихъ въ прошедшемъ стольтіи въ Китай изъ Астрахани, которыхъ дозволено было покупать всякому въ кръпостное состояніе.

Наше линейное начальство имѣло вліяніе на ближніе къ границѣ роды, переходившіе на зимовье со стадами своими въ Русскіе предѣлы. Почетные Киргизы пріѣзжали обыкновенно въ Петербургъ съ нашимъ приставомъ и принимаемы были какъ депутаты независимаго народа. Сама степь считалась заграничною, и дѣла объ ней вѣдались въ Азіятскомъ департаментѣ министерства иностранныхъ дѣлъ; а въ Омскѣ существовало по сему предмету пограничное вѣдомство. Имѣтъ такого сосѣда было крайне тяжело, и оставаться ему долѣе въ прежнемъ положеніи для самого его было бѣдственно. Это примѣтили и сосѣди другой стороны, Китайцы, обнаруживъ намѣреніе усилить на него свое покоряющее вліяніе.

Время благопріятствовало, ибо не было въ степи такъ называемаго хана, утверждаемаго въ этомъ званіи и отъ Россіи, и отъ Китая, хотя онъ быль фиктивное политическое лицо, безъ всякой существенной силы и власти надъ ордою, но тѣмъ не менѣе вторгшееся въ языкъ дипломатіи.

Сдълано оглашеніе, что вся степь принимается въ подданство Государю и причисляется къ открываемой вновь Омской области.

Въ ней назначено учредить восемь округовъ, съ смъщаннымъ управленіемъ изъ Киргизъ и Русскихъ съ казачьею стражею, и предоставлено на волю Киргизамъ вступать подъ оное постепенно и по удобности.

Дъло это не встрътило серіознаго препятствія, и составленный тогда же уставъ объ управленіи Сибирскими Киргизами приведень уже

сивирь. 273

въ исполненіе, давъ большое занятіе генераль-губернатору. Такъ вошли въ составъ имперіи до 600,000 кочевыхъ семействъ и общирная область прекрасныхъ земель, называемыхъ степью. Въ ней начато земледъліе и открыты минеральныя богатства. Въ послъднюю войну она и снабжала добычею свинца, найденнаго и усвоеннаго частнымъ лицомъ. Руда содержитъ въ себъ столько серебра, что надо было ръшить, къ серебряной или свинцовой ее причислить слъдуетъ. Добыча золота, котя и предпринятая, но находится въ споръ съ Китаемъ. Юго-восточная часть этой степи представляетъ одну изъ лучшихъ въ міръ территорій.

Такимъ образомъ граница наша подвинулась до Китайскихъ вла-

дъній и осъддыхъ магометанскихъ ханствъ.

Устройство Сибирскихъ Киргизовъ не осталось безъ вліянія, по крайней мѣрѣ примѣромъ, и на прилегающую къ Оренбургскому краю Малую орду, такъ что во владѣніи Россіи почитается теперь все пространство до Аральскаго моря и впадающихъ въ него большихъ рѣкъ. Оно также принято въ соображеніе и по предмету Кавказскихъ сосѣдей.

Въ послъдствіи времени чудною дъятельностью въ Восточной Сибири генераль-губернатора Н. Н. Муравьева сдълано подобное же пріобрътеніе при-Амурскаго края, начиная со впаденія сей ръки въ Тихій океань, и сдъланы опыты сообщенія по ней самой, то-есть въ странъ досель съ Китаемъ неопредъленно-разграниченной, хотя и отступились мы отъ нея на дълъ, послъ взятія сосъдями Русской кръпостцы Албазина, въ началъ XVII въка.

Такимъ образомъ Сибиръ теперь не только холодная, сивжная, ссылочная страна, запертая Ледовитымъ моремъ, но распространилась и на Югъ, въ мъста щедро облагодътельствованныя природою, ожидая только соразмърнаго съ естественными богатствами ея населенія, чтобъ довершить значеніе новаго міра для Русскаго народа и царства.

#### XII.

Въ настоящее время поднять вопросъ о крайнемъ распространеніи нашей бюрократіи, и изыскиваются средства положить ей предълы

сокращеніемъ переписки.

Многіе приписывають Сперанскому возникновеніе этого неудобства, и доля правды не состоить въ введенныхъ имъ формахъ, а въ обширномъ употребленіи ихъ безъ дѣла, къ чему онѣ, будучи легкими, и открыли путь, равно какъ предложенію и распространенію самыхъ подробныхъ регламентацій и административныхъ измѣненій. Какъ будто все одно сдѣлать единожды преобразованіе или обратить его въ текущее дѣло!

Надобно замътить, что число должностныхъ лицъ со времени Сперанскаго болъе нежели удвоилось; но умножение переписки имъетъ другой источникъ. Переписка эта сама многими и почитается дъломъ. Но это только для работы писца. Дело требуеть или срочнаго оборота въ установившемся порядкъ, или предпріятія, въ которомъ обняты начало и конець. Всякій кому возможно это предпріятіе должень энергически преследовать его въ глубине, сущности и во всехъ частяхъ, чрезъ все препятствія. Тогда переписка пойдеть къ опредвленной цыли, и въ каждой страницъ будетъ имъть приближающее къ ней содержаніе, математически говоря пойдеть сближающеюся способною къ соммаціи, а не расходящеюся строкою. Должностныя лица перемънять свое честолюбіе на другое, лучшее, ибо дъятельность ихъ сдълается популярною. Чиновникъ, потребовавшій изъ губерніи св'єдіній и не сд'єдавшій изъ нихъ полнаго, дъловаго употребленія, долженъ подлежать отвътственности особливо за напрасное затруднение подчиненныхъ мъстъ; напротивъ того, совершивній діло можеть приложить къ нему свое имя: черезъ это самое честолюбіе облагородится вяще, нежели стремленіемъ къ наградамъ и никому неизвъстнымъ отличіямъ. Плодовито также у насъ и требованіе срочныхъ въдомостей, остающихся въ центральномъ мъсть безъ всякаго употребленія и много ежели подвергшихся ариометическимъ выводамъ. Но дъло съ такими непринадлежащими управленію цифрами, ежели и есть въ нихъ что нибудь примъчательное, удобнъе пойдетъ въ рукахъ дъятелей науки, которымъ принадлежитъ и анализъ предметовъ, во всехъ его подробностяхъ, для руководства знакомыхъ съ наукою чиновниковъ. Это стало бы въ замънъ многихъ ръшительныхъ и обязательныхъ регламентацій, составляемыхъ также а ргіогі, неудобоисполнимыхъ по различію містностей и неприміненныхъ къ случаямъ жизни. Онъ всегда влекутъ за собою возникновение множества вопросовъ, которые обременяють высшія власти и требують разръшенія для каждаго частнаго случая. Онъ и обратились въ вопросы не отъ потребности разръшенія властями, а отъ самой регламентаціи, стъснявшей естественное отправленіе дълъ изъ частной жизни проистекающихъ и случаевъ до нея только касающихся, напрасно и безполезно простою діалектикою поднятыхъ до значенія общаго.

#### XIII.

Заключая нашу ръчь, взглянемъ еще разъ на двухъ современныхъ дъятелей, оставившихъ неизгладимыя черты въ нашей исторіи.

Графъ Аракчеев имътъ общирную и непреклонную волю. Не легко было достичь у него принятія какой нибудь не его собственной или не самимъ имъ требуемой мысли. Но единожды обнятаго имъ

предмета онъ уже не оставлять на отвътственности предложившаго и пріуготовившаго. Дъятель быль неутомимый и, хотя главное его предпріятіе, военныя поселенія, сильнымь общимь мивніемь не одобрялись и были причиною неумолимаго на него негодованія, однако онъ, не смотря ни на что и мърами слишкомъ крутыми, даль ему обширное развитіе. Не наше дъло одобрять или охуждать; мы замътимь только, что такое дъло принадлежить уже государственной наукъ, и подъ развалинами военныхъ поселеній скрывается драма временъ Петра I, поучительнъе и ръзче всъхъ Шекспировскихъ и заставляющая обмыслить, не осталось ли чего нибудь добраго отъ самаго ея представленія.

Сперанскій быль мужъ ума и науки. Оть него осталась намъ для изученія и цёлая система мыслей, и стиль правительственнаго зданія. Все это требуеть изученія; ибо не скоро увидимъ примъръ таковаго единства и послъдовательности, такой ясности и красоты въ изложеніи, такого выраженія Русскимъ языкомъ предметовъ, не всякому доступныхъ. Его критику въ этомъ отношеніи можно почитать неотразимою.

Обыкновенно судимъ мы о достоинствъ дъла по его успъху; но о такомъ дълъ, которое простирается на цълый народъ, надлежитъ судить уже по судьбъ его. Судьба тъмъ превосходитъ успъхъ, что проводитъ дъло черезъ дилемму утвержденія и отрицанія, черезъ добро и зло.

Но историческая жизнь Русскаго народа объемлеть цёлую тысячу лёть. Должны же быть въ ней глубокія черты рёшительнаго свойства.

Мы проведены чрезъ великое зло Татарскимъ порабощениемъ, успъхами Литвы, революцие 1604—1612 года, столкновениемъ съ Наполеономъ I; а намъ кажется что все это безслъдно и безплодно поглощено громадностию нашего быта.

Въ себъ должны мы переработать и прошедшее и будущее. Это долгъ нашъ предъ отечествомъ. Иначе вся громада наша явится безъ содержанія, стереометрическимъ тъломъ, лишеннымъ красоты и тъней, и все прожитое время издержкою. Учрежденія наши достаточны и разумны. Они нуждаются только въ насъ, въ нашей любви и энергіи, въ нашихъ силахъ правды и честности и даже въ матеріальныхъ средствахъ.

Потребно очистить эти учрежденія отъ неорганическихъ наростовъ, ввести экономію въ числѣ и количествахъ, умѣрить поспѣшность движенія, прекратить несвоевременное, обвѣтшалое въ сословіяхъ и всякомъ правѣ. Коли будемъ мудры и благоразумны, успѣемъ еще догнать и перегнать опередившихъ насъ, ежели только общія судьбы міра не

ведуть весь человъческій родь къ нъкоторому близкому перелому, какъ бы означившемуся уже на самой мънъ покольній.

У насъ есть неоспоримыя добродътели: мы неспособны соединиться съ врагами нашего отечества, оставлять его навсегда, съ избыткомъ покорны и дисциплированы; обработали языкъ свой и остаемся въ преданіяхъ въры, единожды принятой, хотя и худо нами оживляемой; усвоили себъ науку. Намъ нужно провести изъ самой жизни нашей свътлыя, святыя, благородныя и въчно-живыя нити до самыхъ высшихъ точекъ и дать имъ ихъ въ освобожденіе отъ обоюднаго давленія, круговоротомъ и принудительныхъ мъръ и взаимнаго недовърія. Къ этому подвигу сама верховная власть насъ призываетъ.

Коли продолжать будемъ смотръть на правительство, какъ на нъчто чуждое народу, коли ни обмыслимъ долга и не примемъ его въ наши нравы, не сложимъ, не склонимъ къ тому нашихъ душевныхъ и тълесныхъ средствъ, отметая напрасную ихъ трату: сами будемъ виною, ежели славное и любимое наше отечество истомится въ своемъ разстройствъ и склонится къ ръшительному упадку. Да сохранитъ насъ Богъ отъ подобнаго бъдствія!

Сочинитель вышенапечатанных Записокъ, Гавріилъ Степановичь Батенковъ, Сибирякъ по рожденію и воспитанію, быль человькь отмінных в нравственных в достоинствъ. Онъ участвоваль въ великихъ походахъ нынфиняго века, имель несколько ранъ и после одного сраженія во Франціи считался убитымъ: его уже влекли въ общую могилу павшихъ воиновъ, какъ удалось ему собрать силы и подать знакъ жизни. Онъ былъ замъчательный артиллеристь и уже въ зрёдыхъ дётахъ выучился инженерному искусству. Служа съ отличиемъ при графъ Аракчеевъ, онъ былъ въ тоже время домашнимъ человъкомъ у Сперанскаго, который оценилъ его на его родине, въ Томске, куда Батенковъ ъздилъ навъщать родныхъ. Въ Петербургъ Батенковъ пользовался общимъ уваженіемъ. Несчастное событіе 14-го Декабря увлекло его почти невзначай; по поводу обвиненій въ неосторожныхъ беседахъ, онъ написалъ резкое ответное письмо, которое его погубило. Его присудили къ заточенію въ Петропавловской крипости, гди онъ просидиль около 20 льть, въ совершенномъ одиночествь, и закалиль себя терпъніемъ, дождался плодовь отъ яблонь, посаженныхъ имъ на площадив, куда выпускали его гулять, выучился самъ по еврейски. Около 1845 года его перевели на мёсто жительства въ Томскъ, а въ 1856 году онъ перевхаль въ Москву и оттуда въ Калугу, гдв и скончался холостякомъ.

Батенковъ быль связань тысною дружбою съ Алексыемъ Андреевиченъ Елагинымъ, своимъ товарищемъ по артиллерійской службы. Получивъ полную свободу, Батенковъ не засталь уже Елагина въ живыхъ; но семейство Елагиныхъ свято соблюло дружескіе завыты, и Авдотью Петровну Елагину Батенковъ иначе не называль, какъ "сестра". Записки написаны по вызову сына Елагиныхъ, покойнаго Николая Алексыевича, который и сообщилъ ихъ въ Русскій Архивъ.

# МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ РУССКОЙ ИСТОРІИ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ХІХ ВЪКА.

T.

# Донесеніе слъдственной коммиссіи.

## ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Высочайше учрежденной Коммисіи для изысканій о злоумышленных обществах

# всеподданнъйший докладъ.

Перепечатываемъ это донесеніе, сдѣдавшееся нынѣ книжною рѣдкостью и, не смотря на нѣкоторыя невѣрности, имѣющее большую исторіографическую цѣнность. Въ государственныхъ архивахъ должны храниться важнѣйшія къ нему дополненія. Намъ положительно извѣстно, что покойный Государь Николай Павловичъ приказалъ составить отдѣльныя біографическія записки о главнѣйшихъ участникахъ злополучнаго дѣла; изготовлены были даже литографированные портреты ихъ, которые намъ случилось видѣть въ собраніи Г. Н. Геннади. Важнѣйшія бумаги, относящіяся къ той эпохѣ, остаются доселѣ не изданными, между тѣмъ какъ наступила пора безпристрастной и всесторонней оцѣнки какъ дѣйствій Императора Александра Павловича, такъ и вызваннаго ими движенія. Не обнародованы доселѣ письма Николая Павловича къ обоимъ Лепарскимъ, изображающія, по словамъ людей, которые читали ихъ, высокую и сострадательную душу Государа. П. Б.

Коммиссія, учрежденная указомъ Вашего Императорскаго Величества отъ 17-го Декабря минувшаго года, привела къ окончанію порученное ей изслъдованіе, и представляеть на высочайшее усмотръніе Ваше, вмъсть съ подробнымь отчетомъ въ своихъ дъйствіяхъ, всъ собранныя ею свъдънія объ открытыхъ въ Россіи Тайныхъ Обществахъ приличенныхъ въ злоумышленіи, о началь оныхъ, ходъ, измъненіяхъ, планахъ, мало-по-малу распространявшихся, равно и о степени участія въ сихъ планахъ и предпріятіяхъ, и вообще о поступкахъ и дознанныхъ намъреніяхъ каждаго изъ членовъ.

Вашему Величеству, при самомъ назначении Коммиссіп и почти въ минуту усмиренія бывшаго мятежа, угодно было напомнить, что, слёдуя побужденіямъ

собственнаго сердца и примъру славныхъ предковъ своихъ, Вы лучше хотите простить десять виновныхъ, нежели одного невиннаго подвергнуть наказанію. Симъ правиломъ мудраго великодушія Коммиссія постоянно руководствовалась въ продолженіе слъдствія; но съ другой стороны не теряла изъ вида возложенной на нее обязанности стараться, посредствомъ точныхъ изысканій, очистить государство отъ зловредныхъ началъ, обезпечить тишину и порядокъ, успокоить совершенно гражданъ мирныхъ, преданныхъ престолу и закону.

Устремляясь къ сей цъли, Коммиссія вникала тщательно, но безъ предубъжденій, во всъ обстоятельства, кои могли служить къ обнаруженію какой-либо отрасли кова мятежниковъ; при разсмотръніи оныхъ и во всякомъ случать, по возможности, отличала минутное ослъпленіе и слабость отъ упорнаго зломыслія, и основаніемъ своихъ заключеній ночти всегда полагала признаніе самихъ подозръваемыхъ, или бумаги, ими писанныя; извъты же сообщиковъ и показанія другихъ свидътелей были, по большей части, только нособіями для улики, или для распространенія слъдствія и соображеній при допросахъ.

Какъ Вашему Величеству извъстно, одно изъ таковыхъ показаній, долженствовавшее возбудить особенное внимание правительства, получено въ Бозъ почивающимъ Императоромъ Александромъ въ Іюнъ минувшаго года отъ Шервуда, унтеръ-офицера 3-го Бугскаго уланскаго полка. Онъ доносилъ, что въ нъкоторыхъ полкахъ 1-й и 2-й армін есть люди, замышляющіе испроверженіе порядка въ государствъ, и что они принадлежатъ къ Тайному Обществу, которое постепенно умножаеть число своихъ членовъ. Именуя одного изъ пихъ (Вадковскаго Федора), Шервудъ просилъ позволенія такть въ Курскъ, для свиданія съ нимъ и другими, конхъ онъ считаль его сообщниками, надъясь имъть чрезъ то върнъйшія и обстоятельнъйшія свъдънія. Оныя въ самомъ дёле доставлены имъ правительству въ Сентябре месяце, а вскоре затъмъ согласныя и еще подробнъйшія извъстія привезены въ Таганрогъ генераль-лейтенантомъ графомъ Виттомъ, который зналъ о существованіи и цёли Тайнаго злоумышленнаго Общества, чрезъ агента своего, притворно къ оному присоединившагося. Большая часть сихъ показаній подтверждена полученнымъ 1-го Декабря на имя въ Бозъ почивающаго Императора письмомъ Майбороды, капитана Вятскаго полка, который самъ быль членомъ Тайнаго Общества. Всявдствіе сего извъта, начальствомъ 2-й арміи и присланнымъ изъ Таганрога генераль-адъютантомъ Вашего Величества приняты мёры осторожности; по указаніямъ Майбороды, взяты подъ стражу многіе изъ подозръваемыхъ въ злоумышленін, отысканы, захвачены нёкоторыя нхъ бумаги и сдёланы предварительные допросы. Но между тъмъ сообщники ихъ въ С.-Петербургъ, зная ли, что правительству уже извъстны ихъ намъренія, или только нетериъливо желая приступить къ исполнению оныхъ, предприняли обмануть часть гвардейскихъ полковъ на счетъ присяги Вашему Величеству, чтобы произвести движеніе, коего жители столицы были свидътелями 14-го Декабря. Въ тотъ же вечеръ, они почти всъ были во власти правительства, и показанія ихъ дополнили, объяснили прежнія извъстія о существованіи заговора.

Съ сего времени начались дъйствія Коммиссіи. Получаемыя съ каждымъ днемъ новыя свъдънія доказывали необходимость распространенія слъдствія; Коммиссія, соображаясь въ точности съ правилами, Вашимъ Величествомъ предначертанными, не иначе употребляла данную ей власть и приступала къ разысканіямъ, какъ въ случаяхъ явной надобности. По требованіямъ оной, взяты подъ стражу или призываны къ допросу лишь тъ, даже изъ членовъ Тайныхъ Обществъ, о коихъ по достовърнымъ свидътельствамъ должно было заключить, что они, или участвовали въ самыхъ преступныхъ умыслахъ и могутъ еще быть опасны, или что показанія ихъ нужны для обличенія главныхъ мятежниковъ и обнаруженія всёхъ плановъ ихъ. О многихъ, коихъ имена означены въ особомъ, у сего подносимомъ спискъ, какъ несовершенно знавшихъ цъль Тайнаго Общества, къ коему они принадлежали, или удалившихся отъ онаго по чувству вины своей, Коммиссія положила только довести до высочайшаго Вашего свъдънія, предавая судьбу ихъ правосудію и милосердію Вашего Императорскаго Величества. Но вст, по вышеизложеннымъ причинамъ, долженствовавшіе обратить на себя вниманіе Коммиссіи, допрошены съ надлежащимъ тщаніемъ и точностію 1): отвъты ихъ объяснены сличеніемъ, подтверждены очными ставками, и почти во всёхъ, по крайней мёръ во всъхъ главныхъ обстоятельствахъ, относящихся къ цъли заговора, составу Тайнаго Общества и дъйствіямъ руководителей онаго, показанія ихъ совершенно согласны 2).

Изъ оныхъ открывается, что въ 1816 году, нёсколько молодыхъ людей, возвратясь изъ-за границы после кампаній 1813, 1814 и 1815 года и знавъ о бывшихъ тогда въ Германіи Тайныхъ Обществахъ съ политическою цёлію, вздумали завести въ Россіи нѣчто подобное. Первые, сообщившіе другъ другу мысль сію, были Александръ Муравьевъ, нынѣ отставной полковникъ 3), который сначала полагалъ сіе Тайное Общество вмъстить въ составъ какойнибудь Масонской ложи, Никита Муравьевъ (капитанъ), и полковникъ князь Трубецкой. Побужденіемъ ихъ, какъ говоритъ Александръ Муравьевъ въ своемъ письменномъ отвътъ на допросъ, была ложно понимаемая любовъ къ отечеству, служившая для нихъ самихъ покровомъ безпокойнаго честолюбія; они не

<sup>1)</sup> Не допрошенъ Николай Тургеневъ, который былъ требованъ, но не явился изъза границы для отвъта.

<sup>2)</sup> Тыть изъ допрошенныхъ, кои оказались, или неприпадлежавшими къ злоумышленнымъ Тайнымъ Обществамъ, или совершенно отставшими отъ оныхъ, немедленно возвращена свобода.

<sup>3)</sup> Съ именами всъхъ, въ семъ донесеніи упоминаемыхъ, означаются ихъ нынѣшаніе чины.

чувствовали, какъ нынъ признаютъ единогласно во всъхъ показаніяхъ своихъ, что чрезг предполагаемыя ими средства никакая истинно полезная цълъ не могла быть достигнута 4); что существованіе такого сообщества было беззаконно и противно нравственности 5); что слъдствіем онаго, рано или поздно, и можеть быть даже безг участія многих членов, долженствовали быть преступленія, ихъ собственная гибель и вредь для государства 6).

На сихъ первыхъ совъщанияхъ о заведении Общества, были, сверхъ именованныхъ, офицеры прежняго Семеновскаго полка: Якушкинъ, Сергъй и Матвъй Муравьевы-Апостолы. Они тогда не приступали къ исполнению плановъ своихъ, и только въ Февралъ слъдующаго (1817) года, когда капитанъ Никита Муравьевъ, познакомясь съ полковникомъ Пестелемъ, сблизиле его (какъ онъ говорить) съ Александромъ Муравьевымъ, уже имъвшимъ тъсную связь съ княземъ Сергъемъ Трубецкимъ, учредилось ихъ первое Тайное Общество, подъ названіемъ Союза спасенія, или истинных и впрных сынов отечества. Уставъ онаго быль сочинень Пестелемь. Общество раздълялось на три степени: братій, мужей и бояръ 7). Изъ сей третьей высшей степени, избирались ежемъсячно старъйшины: предсъдатель, блюститель и секретарь: для принятія назначались торжественные обряды; желающій вступить въ Общество давалъ клятву сохранять въ тайнъ все, что ему откроютъ, если оно будетъ и несогласно съ его мивніемъ; по вступленіи давалъ онъ другую; сверхъ того каждая степень и даже старейшины имели свою особенную присягу. Объщались стремиться къ цёли Общества и покоряться ръшенію верховнаго собора бояръ, хотя сіе наименованіе боярина, какъ показываетъ одинъ князь Трубецкой, долженствовало быть тайною для членовъ нижнихъ. степеней. Боярами назвали членовъ коренныхъ, то есть основателей Общества, но возводили или принимали прямо въ сіе званіе и нъкоторыхъ новыхъ. Въ то время составляли Общество: вышеименованные Александръ, Никита, Сергъй и Матвъй Муравьевы, Павель Пестель, князь Сергъй Трубецкой, князь Өедөръ Шаховской, Өедөръ Глинка, Новиковъ (бывшій правителемъ канцеляріи Малороссійскаго генераль-губернатора и потомь умершій вь отставкь), Михайло Лунинъ, и еще три члена, кои потомъ въ разныя времена удалились отъ Общества, прекратили всякія снощенія съ упорнайшими изъ бывшихъ товарищей своихъ и тъмъ заслужили, при милостивомъ прощеніи Вашего Императорскаго Величества, совершенное забвение кратковременнаго заблуж-

<sup>4)</sup> Слова Александра Муравьева.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Слова Никиты Муравьева.

<sup>6)</sup> Слова князя Сергвя Трубецкаго.

<sup>1)</sup> По некоторымъ показаніямъ, былъ еще четвертый родъ членовъ въ семъ Обществе, непринятыхъ въ оное, даже иногда и незнавшихъ его существованія, но считаемыхъ почему-либо въ единомыслін съ прочими; ихъ называли друзьями.

денія, извиняемаго и отмънною ихъ молодостію\*). Цълію составленія ихъ Общества было, съ самаго начала, измънение государственныхъ установлений въ Россіи: такъ показываютъ Александръ, Сергъй, Матвъй, Никита Муравьевы и Пестель 8); но по чувству слабости своей и дерзости предпріятія, они, какъ утверждаетъ князь Трубецкой, больше говорили о обязанности подвизаться для пользы отечества, способствовать всему полезному, если не содъйствіемъ, то хотя изъявленіемъ одобренія, стараться пресъкать злоупотребленія, оглашая предосудительные поступки недостойныхъ общей довъренности чиновниковъ, особенно же стараться усиливать Общество пріобретеніемъ новыхъ надежныхъ членовъ, развъдавъ прежде о ихъ способностяхъ и нравственныхъ свойствахъ, или даже подвергнувъ ихъ некоторому испытанию. Они тогда же предложили присоединиться къ нимъ Якушкину, не задолго предъ тъмъ уъхавшему изъ Петербурга, и генералъ-мајору Михаилу Орлову, который въ сіе время думаль съ графомъ Мамоновымъ и дъйствительнымъ статскимъ совътникомъ Николаемъ Тургеневымъ, завести другое Общество, подъ названіемъ Русских Рыцарей. На совъщаніяхъ между имъ и Александромъ Муравьевымъ, они взаимно приглашали другъ друга въ свое Общество, и не могли согласиться въ правилахъ для соединенія. Генералъ-маіоръ Орловъ сначала, какъ онъ самъ объявляеть, хотъль составить Общество только для наблюденія за лихоимствомъ и другими безпорядками внутренняго управленія, и полагалъ испросить на то высочайшаго одобренія; потомъ, въря дошедшимъ до него слухамъ, будто покойный Императоръ намъренъ возстановить Польшу въ прежнемъ видъ и приписывая сіе вліянію Польскихъ Тайныхъ Обществъ, имълъ мысль, посредствомъ своего сообщества, противодъйствовать онымъ. Планъ его не исполнился, и Общество, имъ предполагаемое, не составилось.

Но и то, которое уже было установлено, не могло хвалиться успъхами. Нъкоторые члены (въ томъ числъ Пестель) уъхали изъ Петербурга; иные находили неопредълительность въ цъли, неудобства въ исполнени предписаний устава; другіе, особенно изъ тъхъ, коимъ было только предложено вступить въ союзъ, между прочими Михайло Муравьевъ (братъ Александра), Бурцовъ, Петръ Колошинъ, Якушкинъ, Фонъ-Визинъ, не иначе соглашались какъ съ тъмъ, чтобы Общество ограничилось медленнымъ дойствиемъ на мнюнія; чтобы уставъ онаго (по словамъ Никиты Муравьева), основанный на клятвахъ, правиль слъпаго повиновенія и проповъдывавшій насиліе, употребленіе страшныхъ средствъ кинжала, яда °), былъ отмѣненъ и вмѣсто онаго

<sup>\*)</sup> Если не ошибаемся, двое изъ этихъ лицъ были: В. А. Перовскій и Илья Гавриловичъ Бибиковъ. П. Б.

<sup>8)</sup> Александръ Муравьевъ говоритъ, что къ свъдънію о сей сокровенной цъли Общества приготовлями нововступающихъ по-немногу, объявляя оную только членамъ послъдней, высшей степени.

<sup>•)</sup> Это было мною написано в подражание уставам инкоторых масонских ложе, говорить Пестель.

принять другой, коего главныя положенія заимствованы изъ напечатаннаго въ журналь Freywillige Blätter, устава, конмъ будто-бы управлялся Tugend-Bund. Коренные члены союза, бывшие тогда въ Москвъ съ отрядомъ гвардии, долго не уступали сему желанію, и зам'вчательно, что во время сихъ преній, на одномъ собранія, гдъ находились Александръ, Никита, Сергъй, Матвъй Муравьевы, Якушкинъ, Фонъ-Визинъ, Лунинъ и князь Федоръ Шаховской, родилась, или, по крайней мъръ, объявлена въ первый разъ ужасная мысль о цареубійствъ 10). Одного члена, Александра Муравьева, князь Трубецкой увъдомлядъ изъ Петербурга, "что Государь намъренъ возвратить Польшъ всъ "завоеванныя нами области и, будто предвидя неудовольствіе, даже сопротив-"леніе Русскихъ, онъ думаетъ удалиться въ Варшаву со всёмъ дворомъ и "предать отечество въ жертву неустройствъ и смятеній." Сіе извъстіе, столь немьное, какъ потомъ признали сами члены тогдашняго Тайнаго Общества, произвело на нихъ дъйствие едва въроятное. Они вскричали, что покушение на жизнь Императора есть необходимость; одинъ (князь Федоръ Шаховской), какъ показываеть Матвъй Муравьевъ, полагаль только дождаться дня, когда будеть въ карауль полкъ, въ коемъ онъ служилъ 11); хотъли бросить жребій, и наконецъ Якушкинъ, который въ мученіяхъ несчастной любви давно ненавидёль жизнь, распаленный въ сію минуту волненіемъ и словами товарищей, предложиль себя въ убійцы. Онъ, и въ изступленіи страстей, какъ кажется, чувствоваль, на что ръшался. Рокт избралт меня въ жертвы, говориль онь; сдълавшись злодъемь, я не должень, не могу жить: совершу ударь и застрплюсь. Всв прочіе, хотя и поздно, устрашились или образумились и остановили его; генералъ-мајоръ Фонъ-Визинъ доказывалъ, что извъстіе, ихъ смутившее, есть безъ сомнёнія неосновательное, съ чёмъ послё и самъ князь Трубецкой, призванный ими въ Москву для объясненій, принужденъ быль согласиться. Сергей Муравьевъ-Апостоль, сверхъ того възлисьменномъ мнънін, которое прислаль Обществу въ слёдующій день, представляль, что предположенное злодъйство будеть безплодно: ибо Тайное Общество ихъ не имъ-

<sup>10)</sup> Пестель утверждаеть, что еще прежде, въ томъ же 1817 году, Лунинъ говориль, что если при началь открытых дийствій Общества рішатся убить Императора, то можно будеть для сего выслать на Царско-Сельскую дорогу нісколько человіжь вы маскахь. Лунинъ признается, что онь, между прочичь, говориль это. Пестель, какъ показываеть Матвій Муравьевь, хотіль набрать изъ молодыхь отчаянныхь людей, такъ называемую cohorte perdue (обреченный на гибель отряді) и поручить начальство онаго Лунину, чтобъ всыхь изгубить, рошь faire main basse sur tout. Пестель въ этомъ не сознается.

<sup>11).</sup> Князь Федоръ III аховской, по словамъ того же Матвъя Муравьева, изъявлялъ въ сіе время готовность на ужаснъйшія преступленія, и другой Муравьевъ, Сергъй, не иначе называль его, какъ le tigre; въ послъдствіи онъ отсталь отъ Общества и жилъ въ отдаленной отъ столицъ деревнъ. Предъ Коммиссіею князь Шаховской признался только въ томъ, что онъ былъ членомъ Тайнаго Общества.

етъ еще средствъ онымъ воспользоваться. Якушкинъ повиновался; но, обвиняя сочленовъ своихъ въ томъ, что они его побудили къ преступному, ими самими осуждаемому, намъренію, онъ на время разорвалъ связь съ ними и Обществомъ, которое вскоръ измънило свое образованіе, принявъ новое имя Союза Благоденствія и предложенный новый уставъ, сочиненный Александромъ, Михайломъ Муравьевыми, княземъ Сергьемъ Трубецкимъ и Петромъ Колошинымъ 12).

Первая часть сего устава отыскана Коммиссіею и при семъ подносится на высочайшее усмотръние Вашего Императорскаго Величества. Главныя черты сего законоположенія Союза Благоденствія, раздёленіе, зам'вчательпъйшія мысли и самый слогь ясно показывають, что оно есть подражаніе, и даже большею частію, переводъ съ Нъмецкаго. Сочинители, именемъ основателей сообщества, объявляють, что одно благо отечества есть цъль ихъ, что сія ціль не можеть быть противна желаніямь правительства; что правительство, несмотря на свое могущественное вліяніе, имбеть нужду въ содъйствіи частныхъ людей; что учреждаемое ими общество хочеть быть ревностнымъ пособникомъ въ добръ и, не скрывая своихъ намъреній отъ гражданъ благомыслящихъ, только для избъжанія нареканій злобы и ненависти будетт трудиться вт тайнь. Они дёлили членовъ на четыре разряда или отрасли; каждый долженъ быль приписаться къ одной изъ нихъ, не откаываясь совершенно и отъ занятій по другимъ. Вт первой предметомъ дъятельности было человъколюбіе, то есть успахи частной и общей благотворительности: она имъла надзоръ надъ всъми благотворительными заведеніями, увъдомляя начальство оныхъ и самое правительство о могущихъ вкрасться въ оныя злоупотребленіяхъ и безпорядкахъ, равно и о средствахъ исправленія или усовершенствованія. Во второй — уметвенное и нравственное образованіе, распространеніемъ познаній, заведеніемъ училищъ, особенно Ланкастерскихъ, и вообще содъйствіемъ въ воспитаніи юношества, равно и чрезъ примъры доброй правственности, разговоры и сочиненія, съ симъ и съ циьлію Общества сообразныя. Членамъ сей второй отрасли порученъ быль надзоръ за всёми школами; они должны были питать въ юношествъ любовь ко всему отечественному, препятствуя по возможности воспитанію за границей и всякому чужеземному вліянію. Въ третьей отрасли вниманіе было обращено на дъйствіе судовъ; члены обязывались не уклоняться отъ должностей по

<sup>2)</sup> Не задолго предъ тъмъ составилось, подъ предсъдательствомъ Александра Муравьева, служившее для испытанія, Общество всенныхъ людей, существованіе онаго было весьма кратковременно. Александръ Муравьевъ утверждаетъ, что онъ совствъ не помнить сего Общества. Въ оное быль принятъ полковникъ Артамонъ Муравьсевъ; онъ около сего времени предлагалъ Александру и Никитъ Муравьевымъ убить покойнаго Государя Сіе предложеніе отвергнуто первымъ (Александромъ Муравьевымъ).

выборамъ дворянства и другихъ въ порядкъ судебномъ, исправлать опыя съ усердіемъ и точностію, сверхъ того наблюдать за теченіемъ дѣлъ сего рода, ободряя чиновниковъ безкорыстныхъ и прямодушныхъ, даже помогая имъ деньгами, удерживая слабыхъ, вразумляя незнающихъ, обличая безсовъстныхъ и доводя ихъ поступки до свъдънія правительства. Наконецъ, члены четвертой отрасли должны были заниматься предметами, относящимися къ политической экономіи: стараться изыскивать, опредълять непреложных правила общественнаго богатства, способствовать распространенію всякаго рода промышленности, утверждать общій кредить и протпенться монополіямъ.

Членамъ не воспрещалось самимъ обращать вниманіе мъстныхъ начальствъ на замъчаемыя злоупотребленія, хотя вообще до свъдънія правительства оныя долженствовали доходить чрезъ Правленіе Союза. В роятпо, что для сего въ особенности пъкоторые (въ томъ числъ Михайло Муравьевъ) предлагали испросить согласія покойнаго Императора на учрежденіе ихъ Общества; но сіе предложеніе не принято прочими членами. Образованіе онаго было следующее. Старъйшіе члены, основатели Общества или первоначально вступившіе въ оное, составляли такъ называемый Коренный Союзь; изъ него избирался Со-Кореннаго Союза, то-есть Елюститель и пять Заспдателей, изъ конхъ одинъ, прочими, подъ руководствомъ Блюстителя, былъ назначаемъ въ Предсъдатели, и тогда именовался Главою Союза. Каждые четыре мъсяца выходили изъ Совъта два Засъдателя, и на мъста ихъ поступали другіе.. Блюститель смінялся въ конці года. Когда прочіе члены Кореннаго Союза присоединялись въ Совтту, то изъ сего образовалась Коренная Управа. Коренный Совыма имъль исполнительную власть въ Союзь, Коренная Управа законодательную; она же, какъ выше означено, избирала чиновниковъ и была верховныма судилищема въ Союзъ. Совъта могъ признать членами и сдёлать своими уполномоченными, въ ихъ мъстъ пребывапія, людей, пользовавшихся дов'тренностію Кореннаю Союза. Управа назначала еще Временную Законодательную Палату для разсмотрънія, поясненія и дополненія законов Союза, но не измъняя цъли онаго. Сіп Палатою сочиненные законы должны были, съ одобренія Управы, имъть временную силу до окончательного утвержденія оныхъ Верховнымъ Правленіемъ Союза, которое тогда только могло быть установлено, когда бы Союзъ совершенно составился.

Изъ всего означеннаго очевидио, что всё распоряженія въ семъ Тайномъ Обществі, особенно же направленіе онаго къ какой-либо ціли, оставались въ рукахъ основателей или коренныхъ членовъ. Они же были обязаны набирать новыхъ или заводить управы, каждый одну. Управы были: Дъловыя, Побочныя и Главныя. Управа называлась Дъловою и получала списокъ первой части устава, когда въ ней было не менте 10 человъкъ членовъ; до тъхъ поръ она считалась педъйствительною. Однакоже Корен-

ный Союзг имълъ право дълать исключенія изъ сего правила для скоръйщаго распространенія Общества; всякая могла завести другую, Побочную, которая имъла сношенія только съ нею. Но если сею Побочною Управою была также заведена Управа, и въ ней находилось не менъе 10 членовъ, то она становилась независимою отъ основавшей оную. Въ гласныя поступала та, которая завела три Побочныя или три Вольныя Общества (такъ назывались ть, кои, не входя въ составъ Союза Благоденствія, могли своею особенною дъятельностію, по литературъ, художествамъ и такъ далъе, способствовать достиженію цёли онаго). Такая Управа получала списокъ второй части устава. Въ каждой Управъ, для начальствованія, надзора за порядкомъ и разделенія работь, назначался, посредствомъ избранія, Совпти изъ Елюстителя и одного или двухъ Старъйшинъ, смотря по тому, изъ 10 или 20 членовъ была составлена Управа. Всё дёла в Управах и Коренноми Союзю были рёшимы большинствомъ голосовъ; также были произпосимы и приговоры. Имена членовъ, заслужившихъ одобреніе Союза, вписывались въ почетную книгу, а изгоняемыхъ изъ Общества ез постыдную. Члены имъли право выходить изъ Союза, но объщая хранить въ тайнъ все имъ извъстное. Къ сему же храненію тайны обязывались тъ, коимъ дълалось предложеніе вступить въ Союзь, и повторяли свое объщаніе, послъ прочтенія первой части. Обрядовъ для принятія не было; вступающій даваль расписку, которая потомъ безъ въдома его сожигалась. Всякій долженъ былъ вносить къ кассу Общества 25-ю долю своего годоваго дохода  $^{13}$ ) и повиноваться  $\it законнымъ$ предписаніям Союза.

Таковы были объявленныя въ 1-й части устава цёль и правила Союза Благоденствія. Вторая часть не была сочинена пли, по крайней мъръ, не была одобрена Кореннымъ Союзомъ; ибо написанный княземъ Трубецкимъ проектъ оставленъ безъ вниманія, и Александръ Муравьевъ бросилъ его въ огонь съ другими бумагами въ 1822 году. Но объ оной упоминали и, быть можетъ, сверхъ приманки для любопытства, видъли въ ней средство, когда нибудь открыть повымъ членамъ настоящія намъренія основателей Общества <sup>14</sup>). Они не строго, и даже очень мало сообразовались и съ правилами, въ первой части означенными. При заведеніи Управъ рѣдко былъ наблюдаемъ пред-

<sup>13)</sup> Сему правилу, какъ всѣ согласно показываютъ, слѣдовали немногіе. Вѣ Петербургѣ до 1825 года собрано не болѣе пяти тысячъ рублей, которые отданы князю Трубецкому, а имъ издержаны не на дѣла Тайнаго Общества.

<sup>14)</sup> Сій наміренія не долго хранились въ тайні. "Сначала", говорить титулярный совітникъ Семеновъ, бывшій секретаремъ Тайнаго Общества, "знали только главные, а "въ послідствій проникнули и другіе члены, что цілію Сомза было изміненіе государ- "ственныхъ установленій: для оной и для той, которая была объявлена въ уставі, признавали равно нужнымъ усиливать Общество, распространять политическія знанія и "стараться овладіть мийпіємъ публики".

ноложенный порядокъ; оныхъ было двъ въ Москвъ: 1-я педъ предсъдательствомъ Александра Муравьева, который послъ отставки своей жилъ тамъ нъсколько времени; 2-я подъ предсъдательствомъ князя  $\theta$ едора Шаховскаго; объ существовали не долго <sup>15</sup>). Въ Петербургъ также двъ: у лейбъ-гвардіп егерскаго офицера Семенова и у полковника Бурцова <sup>16</sup>).

Члены оныхъ 17) хотя дълились на Управы, но собирались, гдъ хотъли, не соблюдая никакого порядка. Въ Петербургъ были заведены и Вольныя Общества, почти независимыя отъ Союза Благоденствія. Два также въ Измайловскомъ нолку: 1-е учреждено княземъ Евгеніемъ Оболенскимъ и коллежскимъ ассесоромъ Токаревымъ (въ последствии умершимъ); 2-е егерскимъ офицеромъ Семеновымъ; то и другое существовали не долже трехъ мъсяцевъ. Третіе отдъльное Общество основано полковникомъ Глинкою, какъ показываетъ титулярный совътникъ Семеновъ, бывшій и въ прежде-означенныхъ Обществахъ и Управахъ 18). Новиковъ завелъ, или по крайней мъръ заводилъ, Малороссійское Общество, при Масонской ложь, которую называль мьстомъ приготовленія; но, какъ показываеть бывшій тогда въ Полтавъ Матвъй Муравьевъ-Апостоль, онъ только искалъ средствъ добывать деньги, и ни Общество, ни ложа его не распространились 19). О Пестелъ Никита Муравьевъ голоритъ, что онъ не признаваль новаго Союза и действоваль отдельно по другимъ правиламъ, прежде въ Митавъ, потомъ въ Тульчинъ; но онъ въ отвътахъ своихъ утверждаетъ, что имъ, какъ и другими, былъ принятъ уставъ Союза Благоденствія, названный, по цвъту переплета, Зеленою Книгою. Впрочемъ дъятельность сего Тайнаго Общества, какъ по всему видно, была сосредоточена въ такъ называемомъ Коренноми Союзю, и сія дъятельность всего болъе обращалась на умножение членовъ, особение въ Петербургъ, гдъ была большан часть Коренной Управы 20). Однакоже, если върпть показаніямъ одного посторонняго свидътеля, неподтвержденнымъ извътами допрощенныхъ, составлявшіе сію Управу располагались тогда дъйствовать на общее мпаніе изданіемъ

<sup>18)</sup> Показаніе Семенова.

<sup>16)</sup> Показанія Семенова и Никиты Муравьева.

Означенные поименно въ одномъ изъ прилагаемыхъ у сего списковъ.
 Полковникъ Глинка не подтвердилъ сего показанія своимъ признаніемъ.

<sup>19)</sup> Предъ Коммиссіею было показываемо, что въ послѣдствіи одинъ изъ принятыхъ пмъ, Переяславскій маршалъ Лукашевичъ завелъ новое Общество Малороссійское, и что будто бы оно имѣло цѣлію отдѣленіе сего края отъ Россіи и присоединеніе онаго къ независимому королевству Польскому. Но сіи показанія Сергѣя и Матвѣя Муравьевыхъ, основанныя на догадкахъ, найдены несправедливыми.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Списокъ членовъ оной также приложенъ къ сему донесенію. Генералъ-маюръ Михайло Орловъ и Николай Тургеневъ, не успъвъ въ намъреніи завести свос Общество, вступили въ Союзъ Благоденствій, первый, какъ утверждаетъ онъ въ запискъ, поданной имъ въ Коммиссію, не прежде Іюля 1820 года; ибо ему тогда сказали другіе члены, что противно великодушію знать ихъ тайны, имена многихъ, и не раздылять съ ними опасностей.

особеннаго дешеваго журнала, и сенъ, каррикатуръ, и хотъли для того имъть литографію за границей и тайную типографію въ отдаленной отъ сто-

лицъ деревнъ 21). По крайней мъръ достовърно, что между ими были разговоры и пренія, которыя инымъ могли казаться правильными совъщаніями, о разныхъ образахъ правленія. По словамъ полковника Пестеля и другихъ, какъ выше было означено, съ самаго учрежденія перваго Общества (Сыновз Отечества или Союза Спасенія), обпаруживались въ основателяхъ мысли конституціонныя, но весьма неопредълительныя и болье склонныя къ монархическимъ установленіямъ. Первую о правлении республиканском подаль Новиков своим проектом Конституцій; а въ началь 1820 года было, какъ показываетъ полковникъ Пестель, въ Санктпетербургъ собрание Коренной Думы (или Управы), которая по уставу имъла въ Союзъ власть законодательную. Въ семъ собраніи Пестель, по вывозу члена, исправлявшаго должность Блюстителя 22), исчислялъ выгоды и невыгоды правленій монархическаго и республиканскаго, и послъ многихъ разсужденій собирали голоса; всъ, утверждаетъ Пестель, объявили, что предпочитають республиканское правление между прочими Николай Тургеневъ слъдующими словами: un président sans phrase 23), кромъ одного полковника Глинки, который говориль въ пользу монархическаго и предлагала вручить скипетра Императрица Елисаветь Алексвевив. Сіе заключеніе Коренной Управы, по увъренію Пестеля, опредълено было сообщить всёмъ другимъ, и опъ сообщилъ его Тульчинской; съ тъхъ поръ, прибавляеть опъ, республиканскія мысли стали брать верхг надз монархическими, хотя члены говорили, что если Императоръ Александръ самъ даруетг Россін хорошіе, по нять мнтайю, законы, то они будутг его върными приверженниками и оберегателями. Но сіп ноказапія полковника Пестели не всъ подтверждены другими допрошенными; одинъ (Глинка) говоритъ, что все разсказываемое происходило не на правильномъ совъщаніи, а въ обыкновенномъ разговоръ о разныхъ политическихъ предметахъ. Фонъдеръ-Бригенъ утверждаетъ, что большая часть присутствовавшихъ тутъ членовъ была не готова къ разсуждениямъ сего рода и къ объявлению какого либо ръшительнаго мивнія; что, между прочими, онъ и Глинка отреклись дать

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Такъ говорить сочинитель записки, найденной въ бумагахъ покойнаго Императора, бывшій, какъ видно, членомъ Союза Благоденствіл. Изданіе журнала предпринималь дійствительный статскій совітникъ Николай Тургеневъ: есть нісколько возмутительныхъ пісенъ, которыя тогда были сочинены и, можетъ быть, распускаемы, но точно ли по предписаніямъ Тайнаго Общества, того нельзя сказать утвердительно.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Одного изъ трехъ выше показанныхъ, въ послъдствін раскаявшихся и оставившихъ Общество.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Объявляю безъ фразъ, что хочу президента. Тѣ, которые предпочитали монархическій образъ правленія, должны были сказать, что хотять монарха.

свое; что Тургеневъ, вмѣсто приписываемыхъ ему словъ, сказалъ просто: "Республиканское правление съ президентомъ очень хорошо, но главное всегда "зависитъ отъ устройства въ народномъ представлении". Титулярный совътникъ Семеновъ прибавляетъ, что не было сдълано никакого опредъления, и совъщание кончилось споромъ, въ коемъ полковникъ Глинка доказывалъ, что въ Росси не можетъ существовать никакое правление, кромъ монархическаго. Наконецъ, ни одинъ не упоминаетъ о предложени касательно Императрины Елисаветы.

Впрочемъ все, происходившее на семъ совъщании, какъ показываетъ Никита Муравьевъ, не имъло никакого вліянія на образъ мыслей и пъйствія членовъ вообще: не слъдано въ слъдствіе того никакихъ предписаній подв'єдомственнымъ Управамъ кромѣ Тульчинской 24); на многихъ, бывшихъ послъ, собраніяхъ, не говорено о республиканскомъ правленіи, а разсуждали о перем'єн'є образованія и ход'є Союза Благоденствія, и самъ Пестель свидътельствуетъ, что отъ начала до разрушенія сего Союза ни одно правило не было постоянно признаваемо, и часто все, единогласно ръшенное, чрезъ нъсколько часовъ также единогласно отмъняли. Должно однакоже заметить, что, вскоре после вышеописаннаго совещания или разговора, некоторые изъ участвовавшихъ въ ономъ членовъ опять собирались, но случайно, какъ сказываетъ Пестель и, продолжая прежнія разсужденія, одинъ 25) подалъ мысль о покущени на жизнь Императора Александра. Никита Муравьевъ утверждаеть, что, кромъ его и Пестеля, всъ бывшіе съ ними члены отвергли предложение, какъ преступное; доказывали, что неминуемымъ последствиемъ такого злодейства были бы все белствия, все ужасы безначалія. Пестель отвъчаль, что оные могуть быть отвращены учрежденіемь Временнаго Правленія изъ принадлежащихъ къ ихъ Тайному Обществу; на него возставали единодушно, съ жаромъ. Но ужасное предложение, если върить показанію одного Сергвя Муравьева-Апостола, было снова сдвлано на другомъ собраніи и принято большинствомъ голосовъ. Изъ бывшихъ на семъ послёднемъ онъ помнить только себя, Никиту Муравьева и Пестеля.

Между тёмъ присоединеніе новыхъ членовъ къ Союзу Благоденствія продолжалось: многіе могли быть прельшены разсѣянными въ Уставѣ, впрочемъ, весьма обыкновенными филантропическими и патріотическими мыслями; другихъ завлекали побужденія дружбы, довѣренность къ нѣкоторымъ людямъ или вліяніе моды (пбо есть мода и на миѣнія), а симъ пользовались дѣятельнъйшіе въ Обществѣ, возбуждая въ слабыхъ боязнь сдѣлаться смѣшными, или

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Онъ и нѣкоторые другіе, Фонъ-деръ-Бригенъ, Колошинъ, Семеновъ, подтвердили сіе на очныхъ съ Пестелемъ ставкахъ.

<sup>25)</sup> Пестель и Сергьй Муравьевъ-Апостоль говорять, что Никита Муравьевъ; а Никита Муравьевъ показываеть, что Пестель.

суетное любопытство; а иныхъ, буде върить некоторымъ показаціямъ, даже виды личной корысти. Но также многіе начинали чувствовать свое заблуждепіе, и одинъ изъ первыхъ, полковникъ Александръ Муравьевъ. Лучъ горней благодати, говорить онъ, коснулся моей душь омраченной; я вдругг увидълг бездну, надъ которою стояль съ несчастными сообщниками и долго, въ слезахъ раскаянія, молиль Небо простить мню ихъ и мои преступленія. Богг услышал гръшника; Онг, вт теченіе шести льтт, испытывалг меня тяжкими крестами, смертію дътей, страданіем жены, разстройствомъ имущества, наконецъ и праведнымъ инъвомъ Государя и карою закона. Нъсколько времени онъ не могь побъдить ложнаго стыда и только уклонялся отъ прежнихъ занятій и разговоровъ; но въ 1819 году превозмогъ себя, письменно объявилъ Коренному Союзу о своемъ мнъніи, прося, заклиная всёхъ, последовать его примеру-отказаться отъ всякихъ противозаконныхъ предпріятій и мыслей. Ему отв'вчали ув'вреніями (ложными), что они съ нимъ согласны и уничтожаютъ Общество 26). Вскоръ послъ того, оно и въ самомъ дълъ, по крайней мър въ Петербургъ, стало приходить въ упадокъ: нъкоторые члены, не имъвъ ръшительности явно отказаться, удалялись отъ онаго, въ томъ числъ и озпаченные выше три члена перваго Тайнаго Общества, раскаяніемъ своимъ заслужившіе совершенное, отеческое прощеніе Вашего Величества: двое около 1821 года, одинъ же, хотя поздиње, но до того разорвалъ тяготившія совъсть его связи, что наконецъ даже избъгалъ встръчи съ прежними товарищами 27).

Но на Югъ, полковникъ Павелъ Пестель, будучи тогда адъютантомъ графа Витгенштейна и живучи въ Тульчинъ, главной квартиръ 2-й арми, старался всёми сердствами распространять свои мнёнія. Онъ внушаль молодымъ сослуживцамъ своимъ, что воля самого Монарха (въ Бозъ почивающаго Императора Александра), до времени только сокрываемая, есть питать идеи сего рода въ юношествъ и войскахъ; что, стремяся къ измъненію настоящаго порядка, они будуть содъйствовать ему, что въ Петербургъ всъ умы въдвиженіи, что уже составилось многочисленное и почтенное по достоинствамъ своихъ членовъ сообщество, которое все готовитъ къ великой перемѣнѣ 28). Онъ припялъ многихъ въ Союзъ Благоденствія, показывая нововступающимъ первую часть устава, но самъ часто уклонялся отъ опредъленныхъ въ ономъ правиль. Вліяніе его, какъ видно по единогласнымъ свидътельствамъ, бывало

26) Показаніе титулярнаго совѣтника Семенова.

28) Показаніе подполковника Комарова.

<sup>27)</sup> Никита Муравьевъ говоритъ, что когда какой-либо членъ начиналъ оказывать холодность къ Обществу, то старались его уверить, что онъ не одинъ, а и все прочіе перемънили образъ мыслей, что Общество распадается на части и почти уже не

ръдко оснориваемо близкими къ нему сообщниками; однакоже въ исходъ 1820 года, и между бывшими въ семъ краб, начали оказываться холодность, несогласія въ мнѣніяхъ, и возникали жаркіе споры на собраніяхъ, кои бывали у Пестеля и Юшневскаго (генералъ-интенданта 2-й армін), имъ принятаго и до конца остававшагося въ тъсной съ нимъ связи. Пестель предложилъ, для прекращенія разномыслія, учредить временное диктаторство. Сіе предложение, равно и другое, чтобы замёнить диктатора тріумвиратомъ, отвергнуты, а положено быть въ Москвъ съъзду депутатовъ Союза, для точнъйшаго опредъленія цыли и дыйствій онаго. Пестелю нельзя было жхать въ Москву: полномочными отъ его Управы назначены полковникъ Бурцовъ и подполковникъ Комаровъ, который, замътивъ въ Обществъ явную наклонность къ революціоннымъ правиламъ и даже къ предпріятіямъ противозаконнымъ, думаль уже тогда воспользоваться долженствовавшимь быть на семъ съйздъ разногласіемъ, чтобы склонить членовъ къ уничтоженію Союза. Генералъ-маіоръ Фонъ-Визинъ прівзжаль изъ Тульчина въ Петербургъ 29), для приглашенія депутатовъ, и въ Москву отправились Николай Тургеневъ и Глинка. Кром'в ихъ и вышепоименованныхъ, были на събздъ: два брата Фонъ-Визины, генералъ-мајоръ Орловъ, полковникъ Граббе, Якушкинъ (вступившій въ Союзъ Благоденствія въ 1819-мъ году), Михайло Муравьевъ, Охотниковъ. Симъ членамъ, на многихъ предварительныхъ собраніяхъ, генералъ Фонъ-Визинъ предлагаль раздълить Общество на три разряда: 1-й, высшій, главноуправляющій и законодательствующій, Незнаемых»; 2-й, Исполнителей; изъ онаго хотыли отряжать членовъ для наблюденій, разъйздовь, словесныхъ сообщеній, прекративъ всъ письменныя; наконецъ, 3-й, Нововводимых. Туть опять начались несогласія и споры; предложеніе Фонъ-Визина отвергали Николай Тургеневъ (избранный предсъдателемъ на время събзда и, по словамъ Комарова, показывавшій себя весьма умъреннымъ), генералъ-маюръ Орловъ, Бурцовъ, Колошинъ и Комаровъ. Последнему Якушкинъ сказалъ однажды: Я на лиць твоем вижу, что ты измъняешь Обществу. —Да! отвъчаль Комаровъ, если оно не войдет опять в предълы извъстнаго мнъ устава.--Это невозможно. Вскоръ затъмъ, генералъ Орловъ письменно объявилъ, что онь уже не хочеть принадлежать къ Обществу и остался твердъ, несмотря на убъжденія и просьбы товарищей; а въ концъ Февраля (1821 года), на общемъ засъданія, положено уничтожить Союзг. Тургеневъ, какъ предсъдатель, отъ имени вейхъ уполномоченныхъ членовъ, объявилъ прочимъ, что ихъ сообщество разрушилось совершенно и навсегда, какъ по возникшему въ ономъ разномыслію, такъ и для того чтобы не возбудить подозраній правительства. Уставъ Союза Благоденствія и прочія бумаги сожжены, и многів

<sup>29)</sup> Показаніе подполюденика Комарова.

члены, въ томъ числъ Бурцовъ и Комаровъ, искренно върили и радовались уничтожению онаго.

Но истинныя причины, побудившія сділать сіе объявленіе, какъ показывають Якушкинь, Фонь-Визинь и Никита Муравьевь, были чувство, что уставъ не ясно определялъ цель Общества, отъ чего деятельность онаго уменьшалась, и желаніе удалить членовъ, кои уже хладъли въ усердіи къ сей цъли или не знали опой и, по характеру своему и образу мыслей, казались неспособными содъйствовать Коренной Управи. Бывшіе въ Москвъ руководители оной тогда же ръшились (сіе объявляють генераль Фонъ-Визинъ и Якушкинъ) со временемъ составить новое Общество и раздёлить его на двё степени, съ тъмъ, чтобы только принадлежащимъ къ нервой была извъстна настоящая цъль онаго: готовить Россію къ измѣненію государственныхъ установленій. Въ сію первую степень принимать не иначе, какъ по согласію Главнаго Правленія въ Петербургъ; для принятія во вторую, нужно бы было единодушное утвержденіе членовъ двухъ отділеній; оныхъ полагалось четыре: въ Петербургъ, въ Москвъ, въ Смоленской губернии и Тульчинъ. Якушкинъ утверждаетъ, что сіе Тайное Общество, съ названіемъ, коего онъ не помнитъ, и новымъ уставомъ, тогда же и составилось; генералъ-мајоръ Фонъ-Визинъ напротивъ, что все окончилось одними предположеніями и признаніемъ, нъсколько разъ цовтореннымъ, что никакая цпль не оправдываеть средствъ. Первый прибавляеть, что назначенныя въ Москвъ и Смоленскъ отдъленія не были учреждены.

Полковникъ Бурцовъ, вийстй съ подполковникомъ Комаровымъ, привезъ Тульчинской Управи извисте о разрушени Союза Благоденствія и долженъ былъ представить ей письменное сообщеніе отъ представить Московскаго съйзда. Но уже знавъ все по слухамъ, Пестель и Юшневскій на предварительномъ совищаній условились: во 1-хъ, не признавать Общества разрушеннымъ; во 2-хъ, воснользоваться симъ случаемъ, чтобы удалить встах слабосердыхъ, представя имъ опасности и трудности предпріятія.

Вслъдствіе сего, когда, по собраніи Думы Тульчинской, Бурцовъ, исполнивъ данное ему въ Москвъ порученіе, вышелъ, а за нимъ и Комаровъ, то Юшневскій говорилъ приготовленную имъ рѣчь, но симъ не удалилъ никого; напротивъ, подстрекнулъ самолюбіе присутствовавшихъ членовъ. Полковникъ Аврамовъ (послѣ, какъ онъ увѣряетъ, раскаявшійся) объявилъ, что если и всѣ оставятъ Союзъ, то онъ не перестанетъ полагать оный существующимъ въ немъ одномъ; другіе также провозгласили, что депутаты ихъ въ Москвѣ вышли изъ предъловъ данной имъ власти, что Общество не разрушено и будетъ продолжать дѣйствовать, перемѣнивъ нѣкоторыя изъ прежнихъ правилъ. Какъ бывшіе на семъ собраніи, такъ и приставшіе вскорѣ потомъ къ ихъ мнѣнію, Пестель, Юшневскій, Аврамовъ, Вольфъ, Ивашевъ, двое Крюковыхъ, князь Барятинскій, Басаргинъ, князь Сергъй Волконскій, Василій

Давыдовъ (въроятно соображаясь съ положеніями сочиненнаго Пестелемъ устава перваго Тайнаго Общества), приняли названіе Боярг Союза 30). Они 🗡 выбрали предсёдателями или директорами Пестеля, Юшневскаго и сначала третьимъ, Никиту Муравьева; ибо думали, что и онъ, не бывъ въ Москвъ, также несогласенъ на уничтожение Общества. Но въ Петербургъ, какъ утверждаетъ последній (Никита Муравьевъ) "оно было по крайней мерт совер-"шенно разстроено: большая часть членовъ изъ него вышла; остававшіяся "Управы, не имъя между собою связи, не пмъя никакого устава и общаго "управленія, не знали, чего хотбли или не могли дать себъ отчета въ сво-"ихъ желаніяхъ" з і).

Только въ исходъ 1822 года сіе Петербургское или Съверное Общество снова образовалось. Его раздёлили на Убъжденных и Соединенных или Согласных 32). Союз Убъжденных или Верхній Кругь, составлялся изъ основателей зз); принимали въ оный и другихъ изъ Союза Соединенных, но не пначе какъ по согласию всъхъ паходящихся въ Петербургъ Убъмсденных. Сіе согласіе было нужно и для принятія какой-либо ръшительной мъры. Сверхъ того Верхній Кругъ имълъ слъдующія права: онъ избиралъ членовъ Думы или Совъта, управлявшаго Обществомъ, дозволялъ принятіе нововступающихъ, требовалъ отчетовъ отъ Думы. Ненаходящійся въ ономъ членъ могъ принять не болъе двухъ, и согласія на то испрашивалъ чрезъ члена, коимъ былъ самъ принятъ; сей последній также, если не быль въ числъ Убъжденных; сіе согласіе чрезъ такую же цѣпь доходило отъ Думы до принимающаго новыхъ членовъ. Сихъ съ начала испытывали, готовили, потомъ открывали имъ мало-по-малу цъль Тайнаго Общества, но

<sup>36)</sup> Пестель показываеть, что съ сего времени, члены Южнаго Общества- или, какъ онъ его называетъ, Округа, раздълялись на Братій, Мужей и Бояръ. Братья не имъли права принимать других»; Мужи, пользуясь симъ правомъ, должны были отъ принятыхъ ими скрывать имена прочихь членовь. Бояре присоединялись къ Директоріи для рышеній въ важныхъ случаяхъ. Принимая новаго члена, довольствовались его честнымъ словомъ.

<sup>31)</sup> Титулярный сов'ятникъ Семеновъ показываетъ, что Николай Тургеневъ, возвратись изъ Москвы въ 1821 году, начиналъ изъ некоторыхъ членовъ уничтоженнаго Союза составлять новое Тайное Общество; въ оное приглашаль прежнихъ, князя Оболенскаго, полковника Нарышкина и его Семенова, да принялъ полковника Митькова, Якова Толстаго и Миклашевскаго. Вскор'в потомъ гвардія выступила въ походъ, и д'вйствія Общества прекратились. Семеновъ не знаетъ, имъло ли оно уставъ, онъ прибавляетъ, что ни Тургеневъ ни другіе члены сего Общества не обнаруживали при немъ (Семеновѣ) злодъйственных в намъреній противъ Императорской Фамиліи.

<sup>32)</sup> Цоказаніе князя Евгенія Оболенскаго.

зз) Главными изъ сихъ основателей или возобновителей Общества, по словамъ Никиты Муравьева, были: онъ самъ, князь Оболенской и Николай. Тургеневъ, который однакоже не участвоваль въ принятіи новыхъ членовъ. Въ обоихъ отдёленіяхъ Севернаго Общества, Соединенных и Убъожденных, равно какъ и въ Южномъ, членовъ принимали безъ всякихъ обрядовъ.

о средствахъ для достиженія оной и о времени начатія дъйствій долженъ былъ имъть свъдъніе одинъ Верхній Кругъ. Многимъ, коихъ назначали слъными орудіями, говорили только, что ихъ дъло рубиться; нововступившіе и вообще всъ пепричисленные къ Убпъеденнымъ, знали одного принявшаго ихъ члена. Но сіе правило и всъ прочія весьма не строго наблюдались <sup>34</sup>).

Возобновивъ Тайное Общество, начальникомъ онаго нѣсколько времени признавали одного Никиту Муравьева; потомъ, въ концѣ 1823 года, рѣшась для лучшаго успѣха имѣть трехъ предсѣдателей, присоединили къ нему князя Сергѣя Трубецкаго, лишь возвратившагося изъ-за границы, и князя Евгенія Оболенскаго 35). Чрезъ годъ послѣ того первый отправился въ Кіевъ, и съ надеждою, что, будучи въ Штабѣ 4-го Корпуса, онъ можетъ имѣть сообразное съ иланами злоумышленниковъ вліяніе на войска онаго, и для того, чтобы наблюдать за Пестелемъ, коему главные дѣйствователи Сѣвернаго Общества не довѣряли: ибо, по словамъ Рылѣева, видѣли въ немъ хитраго властволюбца, не Вашингтона, а Бонапарте. На мѣсто князя Трубецкаго сдѣланъ членомъ Директоріи или Думы Рылѣевъ, который настоялъ, чтобы впредъ сіи Директоры или Правители были не безсмѣнными, а избирались только на одинъ годъ.

Сношенія новаго Петербургскаго или Съвернаго Союза съ Юженымъ, какъ показываютъ многіе допрошенные, были довольно ръдки и почти всегда на словахъ: Думы боялись ввърять письма даже сочленамъ своимъ, ибо оныя могли по нечаянному случаю попасть въ руки постороннихъ. Сіи два Общества не соглашались во многомъ, особенно же касательно своего внутренняго устройства; но имъли одну цъль: ниспроверженіе существующаго порядка, и въ обоихъ уже занимались сочиненіемъ законовъ для преобразованія Россіи. Коммиссія представляетъ на высочайшее усмотръніе Вашего Величества отысканные ею списки сихъ проектовъ, вмъстъ съ краткими изъ оныхъ извлеченіями зб). Для достиженія цъли своей, также въ обоихъ думали употребить одни средства: силу, дъйствіе войскъ, которыя надъялись склонить къ возму-

<sup>34)</sup> Показаніе Александра Бестужева.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Мѣсто правителя предлагали Николаю Тургеневу; онъ отказался за нездоровьемь, множествомъ иныхъ заинтій и худымъ успѣхомъ его предсѣдательства въ Москвѣ.

<sup>36)</sup> Одинъ проектъ Конституціи написанъ Никитою Муравьевымъ. Онъ предполагалъ монархію, но оставляя Императору власть весьма ограниченную, подобную той, которая дана президенту Съверо-Американскихъ Штатовъ, и дълилъ Россію на независимыя, соединенныя общимъ союзомъ области. Сей проектъ, по увъренію Пестеля, служилъ только для новопринимаемыхъ членовъ, коихъ боялись устращить предложеніемъ учредить республику. Никита Муравьевъ утверждаетъ, что онъ говорилъ сіе, обманывая Пестеля, чтобъ не разсердить его, и чтобъ Южное Общество не отдълилось совершенно отъ Съвернаго. Другая Конституція, съ именемъ Русской Правды и совершенно въ духъ республиканскомъ, есть сочиненіе Пестеля. Объ имъютъ основаніемъ безразсудное предпо-

щенію <sup>37</sup>). Приготовленіемъ сихъ средствъ особенно запимались на Югь, въ нькоторыхъ полкахъ 1-й и 2-й армін. Тамъ, какъ показываетъ капитанъ Майборода, полковникъ Пестель то ласкалъ рядовыхъ, то вдругъ, когда ожидали покойнаго Императора въ армію, подвергалъ ихъ жестокимъ и, въроятно, незаслуженнымъ наказаніямъ: «пусть думают», «говориль», что не мы, а высшее начальство и самъ Государь причиною излишней строгости». Подполковникъ Сергъй Муравьевъ-Апостолъ также всячески, и въ Черниговскомъ и въ другихъ полкахъ 9-й дивизіи, старался привязывать къ себъ солдать, въ томъ числъ выписанныхъ изъ прежняго Семеновскаго полка; внушалъ имъ мысли о возможности и близости всеобщей перемъны, требуя объщанія за нимъ во всякомъ случать слъдовать.

Дъйствія сего Тайнаго Общества (Южнаго) уже не ограничивались умноженіемъ членовъ; оныя съ каждымъ днемъ болье принимали характеръ ръшительнаго заговора противъ власти законной, и скоро на совъщаніяхъ стали обнаруживаться, въ часто повторяемыхъ предложеніяхъ, злодъйскіе, страшные умыслы. Въ Тульчинской Думъ первенствовалъ, какъ и прежде, полковникъ Пестель; его сочленомъ въ оной, и всегда согласнымъ, хотя по наружности недъятельнымъ, былъ Юшневскій. Отъ нихъ зависъли всъ составлявшіе Южное Общество, одни непосредственно, другіе чрезъ подвъдомственныя Думъ двъ

<sup>37</sup>) По всему видно, что сія мысль родилась въ нихъ не прежде 1821 года и въроятно вслъдствіе бывшихъ незадолго предъ тъмъ революцій въ Испаніи, Неаполь и Пісмонть. Иные, говоритъ Пестель, полагали, что возмущенію должно быть въ Петербургь; другіе, что надобно начать въ арміи, идти на Москву и тамъ принудить Сенатъ провозгласить перемъну, установить новый образъ правленія.

ложеніе, что всякое государство можетъ принимать всь виды, по воль образователей. Объ, даже по мивнію нікоторых умивиших членовь Союза, равно доказывають совершенное незнаніе отечественнаго края, свойствъ онаго, выгодъ и потребностей; а въ такъ названной Русской Правди, сверхъ того, часто обнаруживается едва вфроятное и сифшное невъжество. Редакторъ, раздъляя Имперію на большія области и отторгая отъ оной почти всв присоединенныя отъ Польши, именуетъ Лифляндію, Эстляндію, Курляндію и губернін Новгородскую и Тверскую, Холмогорскою областію, а губернін Архангельскую, Ярославскую, Вологодскую, Костромскую и Пермскую, областью Съверскою или Съверянскою. По его плану, Временное Правленіе долженствовало служить переходомъ отъ самодержавія къ республикь, и первою мьрою сего Правленія было бы запрещеніе Тайныхъ Обществъ и заведение искуснаго, дъятельнаго шиюнства, съ тъмъ, чтобы шиюнами были люди умные и самой чистой правственности. Временное Правленіе долженствовало также основать новое Іудейское Царство изъ находящихся въ Польще и Россіи Жидовъ. "Ихъ будеть два миллоча," говорить Пестель (въ томъ числъ женщины, старики, дъти); они даже и безъ вспомогательнаго войска могуть легко пройти сквозь всю Европейскую Турцію и, выбравь мысто на берегахь Малой Азіи, завести свое независимое государство. Юшневскій поправляль только слогь сего Пестелева сочиненія. Кром'є сихъ, найдены еще два проекта Конституцін: одинъ неполный, въ бумагахъ князя Трубецкаго; онъ ни что иное, какъ списокъ Конституціи Муравьева, съ весьма неважными перемѣнами; другой, Государственный Завыть, у Сергыя Муравьева-Апостола; сей послыдній есть сокращеніе Пестелева проекта.

Управы: Каменскую или Правую, гдъ засъдали Давыдовъ и князь Сергъй Волконскій, и Васильковскую или Лювую, въ коей начальствовали Сергъй Муравьевъ-Апостолъ и подпоручикъ Бестужевъ-Рюминъ; первый, Муравьевъ, послъ сдъланъ и третьимъ членомъ Думы 38). Въ Январъ 1823 года, были въ Кіевъ собраны начальства всъхъ Управъ, Пестель, Юшневскій, Василій Давыдовъ, князь Сергъй Волконскій, Муравьевъ и Бестужевъ-Рюминъ. Они читали отрывки Пестелевой Русской Правды, и сдъланъ вопросъ: при введеніи наших новых законов какь быть съ Императорскою Фамиліею? Истребить ее, сказаль Пестель; съ нимъ согласились Юшневскій, Давыдовъ, Волгонскій; но Бестужевъ-Рюминъ думалъ удовольствоваться смертію одного Императора (прочихъ членовъ царственнаго дома предполагали, какъ показываетъ Пестель, вывезти за границу, употребивъ къ тому Кронштадтскій флотъ). Сергъй Муравьевъ на сей разъ противился вообще ихъ мивнію: онъ не хотълъ цареубійства. Кончили тъмъ, что хотя больщинство голосовъ на сторонъ Пестеля, но нельзя дозволить, чтобы шесть человъкъ ръшили вопросъ столь важный. Бестужевъ-Рюминъ послѣ прислалъ къ Юшневскому рѣчь, въ коей осуждаль намърение сообщниковъ своихъ, доказывая, что члены Императорской Фамиліи по совершеніи революціи не будуть опасны; "чего, говориль "онъ, могутъ еще пожелать Русскіе, когда мы устроинъ для нихъ хорошее "правленіе, когда *мы* дадимъ имъ мудрые законы зэ)?" Но, несмотря на изъявленное въ семъ случав, искреннее или притворное, несогласіе, Муравьевъ и Бестужевъ-Рюмпнъ, въ томъ же 1823 году, при свидании съ начальниками другихъ Управъ, Пестелемъ, княземъ Сергеемъ Волконскимъ, Давыдовымъ, въ деревит Каменкт одобрили ихъ предложение истребить весь Императорский Домъ. Князь Сергъй Волконскій утверждаеть, что оно даже и возобновлено Муравьевымъ; а въ 1824, Бестужевъ писалъ въ Варшаву (сіе письмо не доставлено княземъ Волконскимъ), требуя смерти Государя Цесаревича Константина Павловича отъ членовъ Тайнаго Польскаго Общества, съ коимъ онъ за нъсколько времени передъ тъмъ вступилъ въ сношенія и связи.

Открытіе сего Польскаго Тайнаго Общества и переговоры съ нимъ принадлежатъ къ замъчательнъйшимъ дъйствіямъ Южной Директоріи. Бестужевъ-Рюминъ извъстилъ ее о существованіи онаго; ему же дано порученіе сдълать условія съ новъренными сего Общества, коего цълію было отдъленіе отъ Россіи, независимость Польши въ ея прежнемъ видъ. Условія вскоръ спъланы Бесту-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Въ послъдствіи они отдълили Тульчинскую Управу отъ Думы или Директоріи, сдълавъ въ оной начальникомъ князя Барятинскаго. Сін Управы иногда, по крайней мъръ на Французскомъ, назывались Вентами или Вендитами, въ подражаніе Итальянскимъ карбонарамъ. Управа Каменская, буде върить показапію Давыдова, основана лишь въ 1824 году; но начальники оной, князь Волконскій и Давыдовъ, были уже и прежде въчислъ главныхъ членовъ Южнаго Общества.

зэ) Сей отрывовъ Бестужева на Французскомъ въ его отвътахъ.

жевымъ-Рюминымъ съ одной стороны, а съ другой-Крыжановскимъ. Южное Общество объщало признать независимость Польши, возвратить ей завоеванныя области, еще не совствить слившіяся съ Россією (qui ne sont pas encore russifiées), между прочими область Бълостокскую, губернію Гродненскую, часть Виленской, Минской и Подольской, съ наблюдениемъ однакоже нужныхъ для обороны выгодъ при постановлении новыхъ границъ; объщало покровительствовать въ Россіи Полякамъ и стараться искоренять взаимную не-любовь объихъ націй; а Общество Польское обязывалось употребить средства дъйствительнъйшія, какого бъ ни были они рода, чтобы препятствовать Государю Цесаревичу прібхать въ Россію, когда начистся революція, и съ своей сторопы, приступивъ въ тоже время къ возмущению, пдти на Литовский корпусъ, если онъ не пристанеть къ нимъ, обезоружить его п учредить въ Польшъ республиканскій образъ правленія. Сверхъ того хотели взаимно сообщать одно другому нужныя и вообще важныя св'ядкия, но съ темъ, чтобы сношенія происходили не между простыми членами, а чрезъ особыхъ коммиссаровъ. Сими коммиссарами назначены Муравьевъ и Бестужевъ-Рюмипъ, Гродецкій и Чаркосскій. Въ послъдствіп Пестель самъ и киязь Сергъй Волконскій входили въ новые переговоры съ денутатами Польскаго Общества, Яблоновскимъ и Гродецкимъ 40). Пестель признается, что объщаль независимость Польшь, но утверждаеть, что не сказаль пичего положительнаго о возвращении завоеванныхъ областей, хотя и видно по картъ Россіи, имъ сочиненной и приложенной къ проекту Конституціи (*Русской Правда*), что онъ въ своихъ иланахъ отъ состава Имперін отдівлялъ всё означенныя Бестужевымъ части прежней Польши, и хотя на совъщаніяхъ съ нъкоторыми Петербургскими членами (такъ показываетъ Никита Муравьевъ), на упрекъ за сіе намъреніе ему п Давыдову, опп оба отвъчали: "какъ "быть! слово уже дано, и на то была воля Южнаго Общества." Сін сношенія съ Обществомъ Польскимъ, кажется, не имёли дальнейшихъ последствій. Повтренные опаго требовали отъ Пестеля, чтобы онъ далъ имъ узнать важныхъ людей въ государствъ, участвующихъ въ заговоръ противъ настоящаго порядка, объщая съ своей стороны наименовать и сблизить съ ними такихъ же. Пестель было принуждено отвёчать не ясно, ибо не могъ назвать никого. Поляки охолодъли, но связи ихъ съ Южнымъ Обществомъ не совершенно прекратились; ибо опредълено было обоюдиымъ уполномоченнымъ съъхаться опять въ Кіевь, въ Январь 1826 года. Впрочемъ все сіе долженствуеть быть точнье объяснено производящимся въ Варшавъ слъдствіемъ.

Не задолго до сихъ странныхъ сношеній, въ коихъ частные люди свое-

<sup>(10)</sup> Гродецкій, по желанію полномочныхъ Южнаго Общества, взялся предложить Варшавской Директоріи, чтобы съ Его Высочествомъ Цесагевичемъ было поступлено точно такт ст Польшь, какт ст прочими членами Императорской Фамиліи поступять вт Россіи: онъ падвялся, что Директорія согласится. (Показаніе Бестужева-Рюмина.)

вольно располагали достояниемъ отечества и судьбою правительствъ и народовъ, Управа Васильковская, то есть Муравьевъ и Бестужевъ-Рюминъ, замышляли начать мятежническія дійствія въ 9-й пивизіи, которая тогда была собрана въ лагеръ при Бобруйскъ, ожидая прибытія покойнаго Государя и Вашего Императорскаго Величества. Они хотели (оба въ томъ согласно признаются), въ положенный день или ночь, съ помощію ніскольких сообщинковь, опітыхъ въ мундиры солдатъ полка, коимъ начальствовалъ единомыиленникъ ихъ полковникъ Швейковскій, овладъть Государемь и Вашимъ Величествомъ; также взять подъ стражу генераль-адъютанта барона Дибича, произвести бунть въ лагеръ и, оставя гарнизонъ въ кръпости (которая, говорять они, могла въ неудачь служить для нихъ убъжнщемъ), идти на Москву, возмущая на пути и присоединяя къ себъ другія войска. Но, какъ извъстно уже Вашему Величеству и Коммиссіею неоднократно было замічено, всі покущенія и планы злоумыщденниковъ равно очевидно ознаменованы и нетерпъливостію страстей, и ничтожностію средствъ: обманывая на сей счетъ другь друга, по всегдашнему обыкновенію въ заговорахъ, они часто были сами ослёплены своими вымыслами, и лишь въ минуты, назначенныя для совершенія предпріятія, узнавали свою слабость. Такъ было и въ семъ случав. Муравьевъ и Бестужевъ-Рюминъ, думавъ возмутить цёлый корпусъ войскъ, скоро увёрились, что въ ономъ могли имъть только двухъ пособниковъ: полковника Швейковскаго и капитана Норова. Всибдствіе того положили: 1) Бестужеву бхать въ Москву узнать, что тамъ дълають настоящіе или бывшіе члены Тайнаго Общества, пригласить ихъ, именно Михаила Муравьева и Михаила Фонъ-Визина, къ участвованію въ новыхъ планахъ, и для исполненія оныхъ привезти н'Есколько молодыхъ людей въ Бобруйскъ; 2) требовать мивнія и помощи Пестеля чрезъ Василья Давыдова, котораго затъмъ звали къ себъ въ дагерь. Давыдовъ не пріъхалъ и не отвъчалъ. Бестужевъ нашелъ въ Москвъ только Ивана Фонъ-Визина и Якушкина, которые отказались отъ всякаго содъйствія, и начальники Васильковской Управы остались при одномъ злодъйственномъ умыслъ. Нестель утверждаетъ, что онъ удержалъ ихъ; но сему нельзя върить, ибо изъ показаній Бестужева-Рюмина 41) видно, что въ Апрълъ слъдующаго 1824 года, составленъ планъ другаго и еще болье преступнаго покушенія, имъ Пестелемъ, Бестужевымъ-Рюминымъ, Сергъемъ Муравьевымъ, двуми Поджіо, Давыдовымъ и Швейковскимъ. Подагади ошибочно, что покойный Государь Императоръ будеть въ семъ году осматривать войска 3-го корпуса при мъстечкъ Бълая Церковь, и заговорщики ръшили, что въ первую ночь послъ пріъзда Его Величества въ павильонъ парка Александріи, при смёнё караула, нёсколько одётыхъ въ солдатскіе мундиры офицеровь (въ томъ чися в разжалованныхъ), коихъ они считали

<sup>🕶</sup> Также Поджіо, В. Давыдова и Сергія Муравьева.

готовыми на злодъйство, ворвутся въ комнаты Государя и умертвятъ его <sup>42</sup>). Тогда же Сергъй Муравьевъ-Апостолъ, Швейковскій и Тизенгаузенъ должны были произвести возмущеніе въ лагеръ, идти на Кіевъ и на Москву. Муравьевъ думалъ изъ Кіева отправиться въ Петербургъ, дъйствовать на Съверное Общество и съ нимъ; Бестужевъ опредъялът себя въ начальники Черниговскаго полка. Но смотра не было; потому даже не сдълано предложенія назначаемымъ въ убійцы <sup>43</sup>) и, можетъ быть, не рожденнымъ для злодъйства офицерамъ и рядовымъ; по крайней мъръ, одинъ изъ нихъ, Жуковъ, выписанный изъ гвардін, говорилъ послъ (такъ свидътельствуетъ Бестужевъ-Рюминъ): "знаю, что "для успъха намъ нужна смерть Государя; одиакожъ, если жребій велитъ мнъ "быть исполнителемъ ужаснаго приговора, то я самъ себя лишу жизни."

Но исполнение сихъ преступныхъ намърений только что отлагалось; оно, какт, пвствуетъ изъ множества показаній, было постоянною мыслію руководителей Южнаго Тайнаго Общества. Уже и въ 1821 году, по свидътельству ротмистра Ивашева, вскор'в посят возобновленія союза на Юг'в, въ одномъ собраніи, гдъ находились Пестель, Юшневскій, Аврамовъ, Ивашевъ, князь Барятинскій, Вольфъ, Крюковы 1-й и 2-й и Басаргинъ, члены провозгласили торжественно, что цёль ихъ есть измёнение существующаго въ государстве порядка, во что бы ни стало, предполагая не только упразднение престола, но истребление встаг лицг, кои могли бы тому препятствовать; средства къ сему предоставляли избрать директорамъ, Пестелю и Юшневскому, и для того вручали имъ власть неограниченную 44). Въ другомъ засъдани, при Юшневскомъ, Аврамовъ, Ивашевъ, двухъ Крюковыхъ, князъ Барятинскомъ и штабъ-лекаръ Вольфъ (который показываеть сіе), Пестель требовалъ ръшительнаго утвержденія плана его ввести въ Россіп республиканскій образъ правленія посредствомъ вооруженной силы, и упразднить Царствующій Домъ. Члены изъявили согласіе. Въ 1822 году, князь Барятинскій, принимая въ общество полковника Фалленберга, взяль съ него клятву жертвовать встьми и даже покуситься на жизнь Императора 45). Въ 1823 году младшій изъ братьевъ Поджіо 46), вступивъ въ Союзъ, нашелъ, что всеми (Южными) Управами положено было цълію установленіе республики, но изъ осторожности не

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Швейковскій утверждаеть, что по его мижнію должно было только арестовать Государя.

<sup>43)</sup> Сихъ только они между собою называли заговорщиками, другихъ же соумышленниковъ революціоперами.

<sup>44)</sup> На очныхъ ставкахъ, подтвердивъ показаніе Ивашева, нѣкоторые (Юшневскій, Басаргинъ, князь Барятинскій и Крюковъ 2-й) прибавили, что сіе происходило въ томъ самомъ засѣданіи, въ коемъ положено было не признавать Общества разрушеннымъ.

<sup>45)</sup> Показаніе Фалленберга; и князь Барятинскій сознался въ этомъ на очной съ нимъ ставкъ.

<sup>46)</sup> Показаніе самого Поджіо.

вдругъ открывать сіе нововводимымъ. Въ семъ же году Поджіо видълъ въ Петербургъ князя Барятинскаго и письмо, которое онъ привозилъ отъ Цестеля къ Никитъ Муравьеву. Пестель спрашиваль о числъ членовъ, силъ, успъхахъ Съвернаго Общества; готовы ди въ Петербургъ къ возмущению? и прибавлялъ: les demi-mesures ne valent rien; ici nous voulons avoir maison nette (слабыя мъры ни къ чему не годятся; мы, здъшніе, думаемт все до чиста искоренить). Какъ! вскричаль Никита Муравьевь, они тамъ Бого въсть что затьяли: хотять встх. Князь Барятинскій требоваль рёшительнаго отвъта. Никита Муравьевъ объявляль, что ихъ намърение начать съ обращенія умово (commencer par la propagande); но имъ (Никитою Муравьевымъ), какъ утверждаетъ въ своихъ показаніяхъ Поджіо, шные въ Петербургъ тогда были не довольны, хуля его за медлительность, бездъйствіе, холодность. Въ числъ тъхъ, кои желали скорыхъ мъръ, не ужасаясь злодъйства, Поджіо именуетъ Митькова, который на свидании у Оболенскаго сказалъ ему: "Я съ вашим мниніем (о погубленій всей Императорской Фампліи) согласень со*вершенно, до корня* <sup>47</sup>); князя Валеріана Голицына, повторившаго слова Митькова 48); Рылбева, исполненнаго отваги, какъ говоритъ показатель, по хотъвшаго дъйствовать и на умы, сочинениемъ возмутительныхъ пъсенъ и Катихизиса свободнаго человика 19), наконецъ и Матвъя Муравьева-Апостола 50). Поджіо представляеть его однимъ изъ жаркихъ приверженниковъ Пестеля и республиканского правленія, готовымъ произнести смертный приговоръ Царствующему Дому, только съ тъмъ (спо мысль, по другимъ ноказаніямъ, имъли и брать его Сергьй, и Бестужевь-Рюминь, и Пестель), чтобы злодъйство, ими внущенное, казалось дёломъ другихъ, послёдствіемъ заговора составленнаго вић ихъ Тайнаго Общества, и чтобы они могли избъгнуть отъ кары праведнаго всеобщаго омерзтнія 51). Но сін митнія Матвтя Муравьева значительно

<sup>61)</sup> Пестель, если върить словамъ Никиты Муравьева, думаль даже сихъ заговорщиковъ-убійцъ, имъ возбужденныхъ, немедленно казнить смертію, и такимъ образомъ П. 20. русскій архивъ 1881.



<sup>47)</sup> Митьковъ сознавался въ томъ на очной ставке съ Поджіо; после онъ опять началъ запираться.

<sup>48)</sup> Онъ, однакожъ, въ этомъ не признается.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Рылжевъ только думалъ кончить сей Катихизисъ свободнаго человъка, начатый Никитою Муравьевымъ, но не успѣлъ. Въ сочинени возмутительныхъ стиховъ и пѣсенъ онъ признался.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Самъ Матвъй Муравьевъ, въ одномъ изъ послъднихъ отвътовъ своихъ, утверждаетъ, что, сверхъ названныхъ подполковникомъ Поджіо, сіе мивніе объ истребленіи Императорской Фамиліи раздѣляли въ Петербургѣ еще многіе изъ членовъ, и въ томъ числѣ главныхъ, Сѣвернаго Общества. Нѣкоторые признали справедливость сего показанія, какъ сіе подробно означено въ особыхъ о каждомъ запискахъ; о другихъ онъ самъ объявилъ послѣ, что не говорилъ съ ними о томъ; противились же сему миѣнію, какъ показываетъ онъ, князъ Трубецкой и Никита Муравьевъ. Онъ приводитъ слова послѣдняго: је vais dire à ces messieurs, que la Famille Impériale est sacrée (я объявлю этимъ господамъ, что Императорская Фамилія должна быты священиа).

измѣнились въ теченіе слѣдующаго года; ибо въ найденномъ между бумагами брата его Сергѣя письмѣ (отъ 3-го Ноября 1824) онъ напротивъ изъявляетъ благоразуміе, старается удержать брата отъ всякихъ покушеній, доказываетъ ему, если не беззаконность, то по крайней мѣрѣ безразсудность предпріятія и невозможность успѣха. "Духъ въ гвардіп", пишетъ опъ, "и вообще въ войскахъ "и народѣ совсѣмъ не тотъ, какой мы предполагали. Государь и Великіе Князья "любимы: они съ властію имѣютъ и способы привязывать къ себѣ милостями; "а мы, что можемъ обѣщать, вмѣсто чиновъ, денегъ и спокойства? Метафизи-ческія разсужденія о политикъ и двадцатилѣтнихъ прапорщиковъ въ прави-тели государства. Изъ Петербургскихъ умнѣйшіе пачинаютъ видѣть, что мы "обманываемся и обманываемъ другъ друга, твердя о нашихъ силахъ. Въ "Москвѣ я нашелъ только двухъ членовъ, которые сказали мнѣ: здѣсь ничего "не дѣлаютъ, да и дѣлать нечего 52)".

По всему видно, что и дъятельнъйшие въ Тайномъ Обществъ, точно не стыдясь, обманывали другъ друга. Такъ гепералъ-маюръ князь Сергъй Волконскій сообщаль Пестелю, что онъ подговорилъ многихъ офицеровъ изъ всъхъ полковъ 19-й дивизіи, за исключеніемъ лишь полка его личнаго непріятеля Бурцова; называлъ нѣкоторыхъ, будто бы принятыхъ имъ или приготовленныхъ, и послѣ долженъ былъ признаться, что все было имъ вымышлено, изъ тщеславія, для доказательства его преступнаго усердія. Такъ они говорили въ Южномъ Обществъ, что ихъ главныя силы на Съверъ и тамъ должно начаться дъйствіямъ; а въ Петербургъ, что все готово на Югъ; утверждали иногда, что москва ръшитъ дѣло, а въ Москвъ не было уже и Управы и очень мало членовъ, большею частію, отставшихъ отъ Союза; говорили также, и также ложно, что есть Тайныя Общества на Кавказъ и въ Харьковъ, послъднее будто бы

будто бы отмщая за Императорскую Фамилію, отклонить отъ своего Общества всякое подозрѣніе въ участіи. На очной ставкъ съ Никитою Муравьевымъ Пестель не признался въ семъ послѣднемъ намъреніи.

<sup>12)</sup> Матвый Муравьевъ-Апостолъ поназываеть въ своихъ послъднихъ отвътахъ, что онъ быль въ необынновенномъ расположении души, когда видълся съ Поджіо въ Петербургъ, долго не получая извъстій о братъ своемъ Сергъъ, онъ вообразилъ, что заговоръ открытъ и братъ его подъ стражею. "Терваемый горестію, страхомъ", говоритъ онъ, я въ безуміи хотъль мести, хотъль самъ покуситься на жизнь Государя, и объявляль о своемъ намъреніи кавалергардскимъ офицерамъ, Вадковскому, Свистунову, Артамону "Муравьеву". Первый думаль для сего употребить бывшее у него духовое ружье; послъдній назначаль день, когда его эскадронъ будетъ въ карауль. Но Матвый Муравьевъ, узнавъ, что братъ его свободенъ, успокоился и оставиль мысль о злодъйственномъ покушеніи. Вскоръ послъ того, одинъ изъ вышеупомянутыхъ офицеровъ (Федоръ Вадковскій) предполагаль, между прочими способами для исполненія повельній ихъ Общества, убить покойнаго Императора и всѣхъ членовъ его августъйшей фамиліи на какомънибудь большомъ придворномъ баль, и тутъ же провозгласить установленіе Республики. Подпоручикъ Кривцовъ и корнетъ Александръ Муравьевъ говорятъ, что, находя сіе предположеніе нельпымъ, сочли за шутку.

подъ начальствомъ графа Якова Булгари. Но тоже самое чувство тщеславія не допускало ихъ ин сердиться за обманъ, ни признаваться въ перемънъ образа мыслей. Матвъй Муравьевъ-Апостолъ, послъ означеннаго выше письма къ брату, въ коемъ онъ сверхъ того изъявлялъ весьма невыгодное митніе о Пестель, посль разговора въ томъ же духь съ прівзжавшимъ къ нему въ деревню маіоромъ Лореромъ, вдругъ снова началь увърять Пестеля въ привязанности къ нему, въ рвенін къ успъху его плановъ 53). Сей послъдній (Пестель), какъ свидътельствуютъ Никита Муравьевъ, другіе допрошенные и самый ходъ происшествій, быль въ Южномъ Обществъ не только директоромъ, но полнымъ властелиномъ; большая часть членовъ слъпо ему върила; иные, въ томъ числъ начальникъ одной изъ Управъ, князь Сергъй Волконскій, не знавъ его проекта Конституцін, хотыли всымь жертвовать для введенія предположеннаго въ ней образа правленія 54). Впрочемъ, по нъкоторымъ показаніямъ, онъ часто дъйствоваль такъ, чтобы его мысли и намъренія были предложены не имъ и даже казались не его внушеніемъ. Подполковникъ Поджіо встрътился съ нимъ въ первый разъ осенью 1824 года. Пестель зналъ, что онъ членъ ихъ Общества, зналъ, что онъ изъ такихъ, коихъ, по словамъ его, не было нужды пришпоривать, но сперва говориль очень осторожно, только искаль илкнить его умомъ, велеръчіемъ, лестью, много разсуждалъ о различныхъ формахъ правленія, начавт от Нимерода, и особенно охуждалъ наслъдственный въ Монархіяхъ порядокъ. Но когда Поджіо, въ восторгъ, который въ другомъ случав можно бы назвать детскимъ, вскричалъ: должно признаться. что всь жившіе до наст ничего не разумьли вт государственной наукь, они были ученики, и наука въ младенчествъ: то онъ сталъ мало но малу намекать о томъ, что для торжества ихъ идей нужны усилія, жертвы. Отвътъ уже воспламененнаго до бъщенства и нынъ горько раскаявшагося Поджіо быль готовь: принесемь на жертву вськь. Тогда Пестель, сжавь руку, сказаль: давай считать их по пальцамь; для удара я готовлю двънадцать удальцевг. Барятинскій уже набралг никоторыхг. Дошедши до царственныхъ особъ женскаго пола, онъ на минуту остановился: знаешь ли Поджого, что это ужасно! и однакожь заключиль свой страшный счеть числомъ 13-ть, прибавя: если убивать и въ чужихъ краяхъ, то конца не будетг; у всъхг великих княгинь есть дъти. Довольно объявить их лишенными правт на царство; и кто захочетт престола облитаю кровью? Но Пестель самъ, какъ показываетъ его сообщникъ-обвинитель, хотълъ для

<sup>53)</sup> Уступая просъбамъ брата, какъ онъ утверждаетъ; даже письма его къ Пестелю сочинени не имъ, а братомъ его Сергъемъ и Бестужевимъ-Рюминимъ.

<sup>54)</sup> Князь Сергий Волконскій говорить самь, что онъ видиль только небольшіе отрывки Пестелевой Русской Правды, и что главнийшія основанія оной были ему вовсе неизвистны.

себя по крайней мъръ власти царской. "Кто же", спрашиваль опъ у Поджіо, "будеть главою Временнаго Правительства"?—"Кому быть кромъ того, кто на"чинаеть и безъ сомнънія совершить великое дѣло революціи: кромъ васъ"?—
"Неловко мнъ, нося имя не Русское".—"Что нужды! Вы уймете самое злорьчіе,
"удалясь, какъ Вашингтонъ, въ среду простыхъ гражданъ: вѣдь Временное Пра"вительство недолго будеть дѣйствовать, годъ, много два".—"О, нѣтъ!" возразилъ
"Пестель, не менъе десяти лътъ; они необходимы для однихъ предваритель"ныхъ мъръ; между тъмъ, чтобы не роптали, можно занять умы внѣшнею
"войною, возстановленіемъ древнихъ республикъ въ Греціи. А окончивъ ве"ликій подвигъ, я заключусь въ Кіевской Лавръ, буду схимникомъ, и тогода
"примусь за въру" 55).

Осленляя такимъ образомъ людей незралаго ума въ своемъ непосредственномъ кругу, зараждая или, по крайней мере, укореняя въ ихъ сердцахъ беззаконныя и безчеловъчныя намеренія, директоръ Южнаго Тайнаго Общества продолжалъ стараться и о томъ, чтобы распространить свое вліяніе на Съверную Думу 56). Князь Сергьй Волконскій, Давыдовъ, Швейковскій прідзжали въ Петербургъ (первый два раза), съ предложеніемъ соединить оба Общества, действовать вместе, стремиться къ одной, определенной южными членами, цели. Въ 1825 году былъ и самъ Пестель. Онъ, возвратясь на Югъ, уверялъ, что привелъ все въ желанный имъ порядокъ; что Общества Южное и Съверное соединились; что сначала ему противились во многомъ, и однажды онъ въ нетерпёніи, ударивъ по столу, сказалъ: такъ будеть жее Республика; что наконецъ всё согласились съ его мненіемъ и видами. Но

<sup>55)</sup> Пестель, также по свидьтельству Поджіо, говориль и о людяхь, коихъ намврень быль употребить, щедро объщая своимь соумышленникамы министерства и всв важныя ивста вы государствь. О предателяхъ сказаль, что имена ихъ записаны въ черную книгу и обречены мщенію, кинжаламь, aqua tophana, и проч. и проч. Посль, когда Василій Давыдовъ спросиль у него при Поджіо: знаешь его и мое мньніе? всюхъ! то онь отвычаль, усмыхаясь: Да! Поджіо ужасный человыкъ. На очной ставкы Пестель призналея, что имыль съ нимь означенный выше разговорь, но прибавя: безъ театральных движеній, и мин никакой пужды не было воспламенять Поджіо; я нашель его готосымь на все.

то тым же средствами – ласкательствомъ. Однажды въ разговоръ съ Рыльевымъ, какъ сей показываетъ, Пестель, чтобы привязать къ себъ сего, тогда новаго члена, и узнать его образъ мыслей, изъявлять поперемьние разныя политическія мифнія: онъ быль, говоритъ Рыльевь, и гражданииомъ Съверо-Американскимъ, то защитникомъ государственнаго устава Англіи, то Конституніи Испанской, и террористомъ, и Наполеонистомъ. Между прочимъ сказавъ, что и богатствомъ, и силой, и славой, Англія обязана своимъ законамъ, чрезъ минуту согласился съ Рыльевымъ, что сін законы устарьли, не годятся для нашего въка, наполнены недостатками и могутъ плънять только слъпую чернъ, купчовъ, лордовъ и близорукихъ Англомоновъ. Хваля Бонапарте, на слова Рыльева, что даже честолюбцу должно, для собственной выгоды, подражать скоръе Вашингтону, Пестель отвъчаль: правда; но если бы и вышель Наполеонь, то все мы не будемъ въ проигрышъ.

ялены Петербургскаго Общества ноказывають другое. Рыльевъ утверждаеть, что они думали соединиться съ Южнымъ для того единственно, чтобы надзирать за Пестелень и противодъйствовать ему; что сего къ сожально не могли сдълать; а по словамъ Никиты Муравьева. Пестель послъ прівзда въ Петербургъ, на собраніи, при князѣ Трубецкомъ, Оболенскомъ, Николаѣ Тургеневѣ, Рыльевь, Матвы Муравьевь-Апостоль, жаловался на недвятельность Свернаго Общества, на недостатокъ единства, точныхъ правилъ, на различие устройствъ на Съверъ и Югъ. Въ Южномъ Обществъ были Бояре, въ Съверномъ ихъ не было. Онъ предлагалъ слить оба Общества въ одно, назвать Боярами главныхъ Петербургскихъ членовъ, имъть однихъ начальниковъ, вев дъла ръшить больщинствомъ толосовъ Бояръ, обязать ихъ и прочихъ членовъ новиноваться слепо симъ решеніямъ. Предложеніе было принято, какъ сказалъ князь Трубецкой Пикитъ Муравьеву, который не быль на семъ собраніи. "Мит это весьма не понравилось", говорить Муравьевъ, "и когда вскорт затъмъ "Пестель пришель ко мий, то у насъ началось преніе. Пестель говориль, что "надобно прежде всего истребить всёхъ членовъ Императорской Фамиліи, за-"ставить Синодъ и Сенатъ объявить наше Тайное Общество Временныма Пра-"вительствоми ст неограниченною властію: что сіе Временное Правитель-"ство, принявъ присягу всей Россіи, раздавъ министерства, армін, корнуса и "прочія м'єста членамъ Общества, мало по малу, въ продолженіе н'єсколькихъ "явть, будеть вводить новый порядокъ. Я нашель сей планъ, равно и вар-"варскимъ и несбыточнымъ 57)". Въ следстве сего разговора, Никита Муравь евъ на другомъ собраніи Общества доказываль, что совершенное соединеніе ихъ съ Южнымъ невозможно, по дальности разстоянія и по несходству въ мивніяхь; что въ Стверномъ всякій сабдоваль своему, а въ Южномъ, какъ онъ слышаль, никто не противоръчиль Пестелю, и такь большинство голосовъ было бы выражениемъ одной его воли. Онъ-же не сказывалъ, сколько у него Бояръ, и предоставлялъ себъ право, вмъстъ съ своими Боярами, принимать новыхъ. Муравьевъ прибавилъ, что никогда не будетъ слъпымъ орудіємъ ржшеній большинства, которыя могуть быть противны его совъсти, п хочеть имъть свободу выйти изъ Общества. Его слова подъйствовали; Пе-

<sup>57)</sup> Иланъ самого Муравьева, какъ онъ показываетъ, былъ следующій:

<sup>1)</sup> Окончивъ свой проектъ Конституцін, раздать множество экземпляровъ онаго людямъ всёхъ состояній.

<sup>2)</sup> Произвести возмущение въ войски и тогда напечатать сей проектъ.

<sup>3)</sup> По мёрё усивхова возмущенія, во всёха занятыха мёстаха учреждать предположенныя има новыя начальства и другія присутственныя мёста.

и 4) Если бы Императорская Фамилія не согласилась принять его Конституцію, то изгнать ее и предложить установленіе республиканскаго правленія, но только въ сей крайности, нбо онь въ концѣ 1822 года, какъ увърнеть, отчасти перемѣнилъ свой образъмислей и признадъ превосходство монархическихъ формъ надъ республиканскими.

стель должень быль согласиться оставить все въ прежнемъ видѣ до 1826 года, а тогда собрать уполномоченныхъ для постановленія правилъ и для избранія однихъ правителей въ оба Общества. Ст техт порт онт 58) видимо охладелт из главными членами Петербуріскими, не показывали ими довъренности, и хотя объщали прислать свой проекти Конституціи, однакожи не прислали и не входили ни ви какія обисненія оби устройствь и состояніи Юженаго Общества. О князь Сергь Волконскомь Никита Муравьевъ говорить, что онъ быль въ Петербургь посль Пестеля (въроятно, во вторый разъ) и не имъть никакихъ порученій, а только хвалиль единодушіе Обществъ Съвернаго и Южнаго.

Въ семъ послъднемъ безпрестанно оказывалось нетерпъніе приступить къ дъйствію, мятежамъ, и было останавливаемо только чувствомъ безсилія. Сін порывы особенно волновали такъ называемую Васильковскую Управу, которая часто, какъ увъряеть Пестель, составляла планы, ръшалась на предпріятія, даже и по его мнѣнію несбыточныя, безъ согласія Тульчинской Директоріи, но ув'єдомляла ее обо всемъ. Сія Управа приняла многихъ новыхъ членовъ; она, какъ означено выше, вступила первая въ сношенія съ Польскимъ Обществомъ, и ею же въ 1825 году открыто другое Тайное Общество, Соединенных Славяна, которое было и не весьма многочисленно и незначительно, ни по званію, ни по свойствамъ членовъ своихъ, и коего существование продолжалось не болже двухъ лътъ. Основать оное вздумалъ, въ 1823 году, подпоручикъ артиллеріи Борисовъ 2-й, пригласивъ къ тому своего брата и одного Волынскаго шляхтича Люблинскаго. Онъ сочинилъ, а Люблинскій перевель на Польскій языкь, формулу клятвеннаго объщанія пля вступающихъ и краткій Катихизизъ Славянина. Въ немъ, между многими ученическими апофесиами о природь, о просвъщени и предразсумкахъ, о простотъ выраженій великодушія и надутомъ слогь рабства, сказано: не надъйся ни на кого кромъ друзей и своего (оружія). Друзья тебъ помогуть, а оружіе тебя зашитить; и ты еси Славянинь, и на земль твоей. при брегах морей ее окружающих, построинь четыре порта, Черный, Бълый, Далматскій, Ледовитый, воздвигнешь городь и вы немы своимы могуществом посадишь на тронь богино просвыщенія, и проч. и проч. Желаешь сего, жертвуй 10-ю частію своих доходов, и будешь обитать въ сердую друзей. Къ клятвъ, объщаясь хранить тайну, дъйствовать для блага Славянскихъ племенъ, они прибавляли: Ecnu измъню, то да буду наказанъ и угрызеніем совъсти, и симь оружіем, нады коимь произношу присягу. Да внидеть оно остріемь вы сердце мое, да истребить вспаль мни любезныхъ, и жизнь моя съ сей минуты да будетъ сиъпленіемъ неслыханныхъ

во) Слова Нивиты Муравьева.

биду. Цтлію Общества они полагали соединить общимь союзомь и единобразнымъ республиканскимъ правленіемъ, но безъ нарушенія независимости каждаго, восемь Славянскихъ кольнъ, означенныхъ на осміугольной печати шхъ: Россію, Польшу, Богемію, Моравію, Далмацію, Кроацію, Венгрію съ Трансильваніей, Сербію съ Молдавіей и Валахіей. Средствъ для сего предпріятія, они, какъ говорять единогласно въ ноказаніяхъ, не имѣли никакихъ до самаго конца. Заводя сіе Общество, Борисовъ старался только умножать число членовъ, и чтобы придать ему важности, увърялъ принимаемыхъ, что оно сильно, что средоточіе онаго въ Петербургь, отрасли во всехъ земляхъ, населенныхъ Славянами, и что основатель Общества есть извъстный Молдавскій князь, который теперь не въ Россіи. Въ яживости сего и въ причинахъ побудившихъ его вымыслить расказываемую имъ басню онъ въ последстви признавался Бестужеву-Рюмину, и тоже подтвердиль на допросахъ предъ Коммиссіею. Когда онъ и другіе члены сего Тайнаго Общества познакомились съ Сергъемъ Муравьевымъ и Бестужевымъ, ихъ было 36 человъкъ 59), большею частію молодыхъ офицеровъ артиллерін и нікоторыхъ піхотныхъ полковъ 3-го корпуса. Сей корпусъ стоялъ тогда лагеремъ у мъстечка Лещина. Многіе изъ товарищей Муравьева и Бестужева-Рюмина по Южному Обществу видались съ ними ежедневно, полковники: Швейковскій, Тизенгаузенъ, Артамонъ Муравьевъ, Вроницкій, маіоръ Сниридовъ; положено, чтобы Бестужевъ, обратиль Соединенных Славян къ своей цёли. Ему было не трудно доказать невозможность когда-либо исполнить ихъ собственный иланъ; онъ прибавилъ къ сему, что обязанность Русскаго думать о преобразовании России, прежле иныхъ соплеменныхъ намъ народовъ, и потомъ, говоря именемъ своего многочисленного могущественного Общества, распространившого отрасли свои по всей Имперіи, именемъ Верховнаго Правленія, сокровеннаго даже и для большой части членовь вы непроницаемой тайны, пригласиль ихъ солъйствовать и повиноваться ему безпрекословно. Всъ туть бывшіе согласились. 60). Общество Славяна присоединилось въ Южному, то есть, въ Васильковской Управъ; они обязались клятвою, цълуя образъ, который Бестужевъ сняль съ шен; а опъ, объявивъ, что должно стремиться къ испровержению настоящаго порядка посредствомъ военной силы, раздёлилъ ихъ на округи. Начальники сихъ округовъ, для артиллерійскихъ Горбачевскій, для пъхотныхъ Спириловъ, назывались Посредниками; ибо чрезъ нихъ Соединенные Славяне сносились съ Бестужевымъ и Южнымъ Обществомъ. Потомъ онъ показывалъ имъ проектъ новыхъ республиканскихъ законовъ 61) и увёрялъ, что князь

<sup>59)</sup> Кон означены въ одномъ изъ приложенныхъ списковъ.

<sup>60)</sup> Борисовъ 2, Горбачевскій, Пестовъ, Тютчевъ, Бечасновъ, Громницкій, Андреевичъ 2, Веденянинъ 1, Мозгалевскій, Щипилла, Шимковъ, Кирѣевъ и Мозганъ. Сверхътого присоединились къ Южному Обществу, но не присягали, Ивановъ и Лисовскій.

<sup>61)</sup> Государственный Завёть, сокращение Русской Правды Пестеля.

Трубецкой возиль его на разсмотрвние лучшихъ иностранныхъ публицистовъ, кои всь одобрили сіе законоположеніе 62). Наконець требоваль, чтобы они нодговаривали солдать и готовились, по его предписанию, начать возмущение не позинъе Августа 1826 года, при смотръ войскъ у Бълой Церкви, а, можеть быть, и прежде. Затьмъ, на собраніяхъ у него и Муравьева, гдъ бывали и вышеименованные члены Южнаго Общества и некоторые изъ Соединенных Славяна 63), они оба твердили имъ безпрестанно о близости, о пользъ революціи, воспламеняли ихъ воображеніе и страсти, сначала намекали, нотомъ говорили ясно и ръшительно о необходимости носягнуть на жизнь Императора Алексанира, истребить всю династію. Одинъ изъ Общества Соединенных Славяни (Горбачевскій) сказань: "Но это противно Богу и Религіи".— "Неправда", возразилъ Сергъй Муравьевъ, и сталъ имъ читать свои выписки наъ Библін, коими, ложно толкуя ихъ, хотълъ доказать, что монархическое правленіе не угодно Небу. "Надобно", новторяль Бестужевь, самый прахъ ихъ "(членовъ Императорской Фамиліп) развъять по земль. Последствій такихъ, "какъ во Франціи, бояться не должно: тамъ началъ революцію народъ, а не "войско; у нихъ не было хорошей Конституціи, одна смѣняла другую, всѣ "были наполнены недостатками, и между верховными правителями ихъ, кон-"сулами, быль человекъ отважный съ обширнымъ геніемъ. У насъ противъ "всего подобнаго взяты мѣры" 64).

Во время сихъ свиданій и переговоровъ, члены Васильковскаго Округа едва не ръшились, не медля, поднять знамя бунта. Получено извъстіе, что у одного изъ нихъ (Швейковскаго) отнятъ полкъ. Онъ былъ въ отчаяніи; сообщники его также, и по участію въ немъ, и потому, что съ нимъ лишались надежды привлечь къ содъйствію полкъ, коимъ онъ начальствовалъ. Въ первыя минуты раздраженія, опи 65) опредълили возмутить 3-й корпусъ (дивизін 8-ю и 9-ю пъхотныя, 3-ю гусарскую и артиллерію сихъ дивизій) и идти на Кіевъ, потребовавъ совъта и номощи у Пестеля; хотъли также послать убійцъ въ Таганрогъ, и нолковникъ Артамонъ Муравьевъ предложилъ себя. "Ты намъ нуженъ здъсь для своего полка", отвъчали ему. Бестужевъ, для совершенія злодъянія, взялся найти человъкъ до 15 66) изъ Соединенныхъ

<sup>62)</sup> Они въ самомъ дёлё думали послать свой проектъ Конституцін для исправленія пекоторымъ Французскимъ и Англійскимъ литераторамъ, коихъ образъ мыслей считали близкимъ къ своему: сіе объявляетъ Бестужевъ-Рюминъ.

<sup>63)</sup> Тютчевъ, Борисовъ 2-й, Горбачевскій, Пестовъ, Бечасновъ, Громинцкій, Андреевичь 2-й, Берстель, Мозгалевскій.

<sup>64)</sup> Показаніе Бечаснаго.

<sup>65)</sup> То-есть: Сергий, Артамона Муравьевы и Бестужева-Рюмина. Вроницкій не быль на ихъ первыха совищаніяхь; Швейковскій въ горести тогда все молчаль; Тизенгаузень также говориль очень мало.

<sup>66)</sup> Такъ показывають штабсъ-капитанъ Корниловичь и самъ Бестужевъ.

Славянг и другихъ, пепринадлежавшихъ ни къ какому Тайному Обществу, но извъстныхъ ему и надежных по ихъ образу мыслей и характеру. Онъ составиль имъ списокъ; но не всъ, коихъ имена были въ ономъ, изъявляли согласіе 67). Нъкоторымъ онъ и не открывалъ своихъ намъреній, какъ видно полагаясь на общую данную ими присягу въ слѣпомъ повиновеніи. Но не долго они зачимались своими преступными мечтами; опомнясь, самъ Швейковскій убъдительно, со слезами, просиль товарищей не жертвовать собою за него, отложить всякое дъйствіе. Чувствуя всю невъроятность удачи, они согласились и однакоже дали другь другу слово начать непремънно 63 1826 году. И тогда они думали убіеніемъ Імператора Александра подать знакъ къ повсемъстнымъ смятеніямъ, принудить Сенатъ провозгласить избранную ими Конституцію и составить три лагеря: первый у Кіева, подъ командою Пестеля, второй у Москвы, подъ командою Бестужева-Рюмина, третій близъ Петербурга, гдъ Сергъй Муравьевъ-Апостолъ долженъ былъ явиться, чтобъ принять начальство надъ гвардіею. Такъ имъ все казалось легко! Но одинъ (полковникъ Тизенгаузенъ), иногда казавшійся ревностнымъ, даже предлагавшій составить кассу для предпріятій Общества и продать для сего послъднее платье жены своей, говорилъ: Начинать черезг годг! Развъ черезг десять льтя! 68) Артанонъ Муравьевъ еще нъсколько времени упорствоваль въ желаніи не откладывать и вхать для убійства въ Таганрогъ; Сергьй Муравьевъ-Апостолъ и Бестужевъ утверждаютъ, что ему худо върили, считая его самохваломъ, яростнымъ болье на словахъ, нежели въ самомъ дълъ; онъ самъ признался предъ Коммисіею въ истинъ приписываемыхъ ему словъ и умысла.

По снятіи Лещинскаго лагеря, они разстались, твердя о планѣ на 1826-й годъ между собою и Соединенным Славянамъ чрезъ Бестужева. Онъ имъ новторялъ, что при смотрѣ войскъ у Бѣлой Церкви, будетъ удобиый случай произвести мятежъ и всѣ замышленныя ими перемѣны, увѣрялъ снова въ силѣ своего Тайнаго Общества, уже неимпющаю нужды въ новыхъ членахъ и, требуя отъ нихъ крови священной, утверждалъ, что не будетъ кровопролитія; наконецъ, совѣтовалъ, предписывалъ приглашать къ сообщинчеству фейерверкеровъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ. Сіе порученіе было исполняемо, хотя не всѣми и не всегда съ успѣхомъ; ибо пѣкоторымъ солдаты, на мхъ лукавыя обѣщанія и слова, что пора избавиться отъ несправедливости начальниковъ, по большой части Нъмцевъ, отвѣчали: не въримъ, это

<sup>67)</sup> Признались въ томъ Спиридовъ, Горбачевскій, Борисовъ 2-й, Бечасновъ, Пестовъ: они въ семъ случай обязались новой клятвой, также цёлуя образъ.

<sup>68)</sup> Тизенгаузенъ утверждаеть, что онъ быль только увлечень дружбой къ Сергью Муравьеву, хотя ужасался его намъреній, даже хотыть донести обо всемъ начальству, по быль удержань отъ того бользию.

вее пустое; или хорошо, мы ст вами, если только вт этомт не будеть бунта, или какого инаго худа. Иные даже спрашивали: да полно; батюшка, не противно ли это присять и знаетт ли про то Государь? И, ругаясь надъ ихъ простодушнымъ легковъріемъ, имъ говорили, что все согласно ст присягою и будетт извъстно Государю.

Директоры Южнаго Общества были, какъ сіе означено выше, увъдомлиемы о дълахъ и предположеніяхъ Васильковской Управы. Сергъй Муравьевъ тогда уже самъ былъ одинмъ изъ директоровъ. Пестель въ отвътахъ своихъ утверждаеть, что онъ не одобряль ихъ плановъ, зналъ невозможность исполнешя, предвидълъ, что и въ 1826 году нельзя будетъ ни на что ръшиться; но по другимъ показаніямъ 69), онъ нъсколько разъ говорилъ: Муравьевъ нетерпъливъ и скоръ; однакожеъ, если онъ начнетъ удачно, то я не отстану отъ иего. Онъ повторялъ сін слова и послъ кончины Государя Императора Александ-РА, ибо непритворная, всеобщая горесть отечества не перемънила ни расположенія заговорщиковъ, ни главныхъ намъреній ихъ. Одинъ изъ членовъ и бояръ (Федоръ Вадковскій) писаль въ то время изъ Курска къ Пестелю (это письмо достойно зам'вчанія): "Вотъ случай, коимъ Общество могло бы воспользоваться, "еслибы оно было готово; но онъ пропущенъ. Будемъ ждать, что сдълаетъ но-"вое правительство. Если оно будеть дъйствовать дурно, то сіе, умноживъ "число недовольныхъ, увеличить наши силы; въ противномъ же случаъ, при об-"щемъ благоденствіи, имъя и болъе свободы, удвоимъ старанія, чтобы скоръе "испровергнуть его." Многіе изъ допрошенныхъ 70) свидътельствують, что уже послъ сего, Пестелемъ и его главными соумышленниками, было положено, 1-го Январа нынъшняго года, по вступлении Вятскаго полка, коимъ Пестель командовалъ, въ караулъ въ Тульчинъ, арестовать главнокомандующаго 2-й армін и начальника штаба, и тъмъ подать знакъ къ возмущенію, какъ донесеніе капитана Майбороды, удостов'єрнвъ въ существованіи Тайнаго Общества, открыло вст планы онаго, и Пестель взять подъ стражу.

Между тъмъ и въ Обществъ Петербургскомъ явилась большая противъ прежняго и безпокойная дъятельность, особливо со времени вступленія Рыльева въ Думу, на мъсто князя Сергъя Трубецкаго. Онъ и принятый имъ въ Апрълъ 1825 года, причисленный къ Верхнему Кругу Александръ Бестужевъ, тъсно съ нимъ связанный пріязнію, единомысліемъ, сходствомъ вкусовъ и занятій, ревностиве всъхъ старались распространять свои правила и умножать число сообщниковъ, хотя Бестужевъ и утверждаетъ, что, съ перваго засъданія его въ Кругъ Убъжденныхъ, онъ увърился въ ничтожности силъ ихъ Общества; что съ тъхъ поръ до 27-го Ноября, онъ видълъ въ немъ

🖜) Капитана Майбороды и Давыдова.

<sup>70)</sup> Давыдовъ, князь Сергъй Волконскій, капитанъ Майборода.

одну игрушку, даже искалъ средствъ удалиться, только не нарушая даннаго объщанія и не ссорясь съ товарищами; что для сего думалъ нынъшнею зимою жениться въ Москвъ и ъхать на нъсколько лъть за границу. Имъ н Рыдбевымъ, прямо и чрезъ другихъ, приняты многіе новые члены 711); въ томъ числъ вступили въ Общество, въ разныя времена, ифкоторые изъ преступных участниковъ въ безпорядкахъ 14-го минувшаго Декабря: Николай. Михайла, Петръ Бестужевы, Сутгофъ, Пановъ, Кожевниковъ, князь Одоевскій, князь Щепинъ-Ростовскій, Вильгельмъ Кюхельбекеръ, Торсонъ и Арбузовъ, служившій въ гвардейскомъ морскомъ экинажь. Чрезъ него 72) Рылбевъ дбйствоваль на кругь молодыхь офицеровь сего экипажа, кои не были членами ни Сѣвернаго, ни Южнаго Тайнаго Общества, и не составляли особеннаго, а только любили собираться, чтобы въ нескромныхъ разговорахъ охуждать правительство, хвалить Конституцію Американскихъ Штатовъ, мечтать о введеніи новаго республиканскаго порядка въ Россіи. На сихъ, впрочемъ, весьма малочисленных собраніяхь, виссть съ Арбузовымь первенствоваль Завалишинь, также молодой флотскій офицеръ, недавно возвратившійся изъ отдаленнаго морскаго путешествія. Онъ увъряль товарищей, что принадлежить къ тапнственному Вселенскому ордену Возстановленія, который, будто бы шибя членами важнъйшихъ людей въ разныхъ государствахъ, стремится къ преобразованію всёхъ правительствъ въ Европ'в и Америк'в; прибавлядъ, что статуты сего ордена (писанные, по словамъ читавшаго ихъ Рылѣева, двусмысленно, въ духъ, который можно назвать и монархическимъ, и республиканскимъ), онъ доводилъ до свёдёнія покойнаго Императора Александра, прося его согласія на подобное установленіе въ Россін; несмотря на то, онъ находилъ (такъ показываетъ мичманъ Бъляевъ 1-й), что Государь и Августъйшій Домъ его будуть всегда препятствіемь въ успёхё замышляемыхъ имъ перемънъ и сначала полагалъ вывезти ихъ за границу; потомъ онъ и особливо Арбузовъ, стали говорить, что лучше всёхъ истребить. Слыша о сихъ предположеніяхъ, другіе сперва ужасались, но послъ, мало-по-малу привыкая, становились равнодушнъе. Такимъ образомъ ихъ готовили въ орудія Тайнаго Общества, почти имъ неизвъстнаго, ибо Арбузовъ по крайней мъръ неясно объ ономъ разсказывалъ 73).

<sup>11)</sup> Рыльвевъ имълъ намвреніе, одобренное Съверною Думою, принимать и купцовъ; онъ о томъ совътовался съ барономъ Штейигейлемъ, который сказалъ, что это невозможно, что наши купцы неоъжды (показаніе Рыльва и самаго Штейнгейля).

<sup>72)</sup> А на него самого, прежде принятія въ Общество, чрезъ Николая Бестужева.

п) Одинъ (Дивовъ) даже старался превзойти Арбузова и Завалишина въ изъявленіяхъ кровожадности: онъ самъ признается съ семъ безуміи. Завалишинъ утверждаетъ, что большая часть его поступковъ и словъ были, по крайней мъръ въ началь, не что иное какъ благонамъренная хитрость; что онъ еще въ малольтствъ, читая Священное Писаніе, имълъ таинственныя откровенія, назначавшія его для возстановленія истины, и что онъ

гото Около секо же времени, гтотекть въздечения 1825 года, члены Съверной Думы познакомились съ прівхавшимъ изъ Грузіи капитаномъ Якубовичемъ. Александръ Бестужевъ открылъ ему о существовани Тайнаго Общества и предложилъ вступить въ оное, на что опъ не совсемъ согласился, говоря; "Не хочу принадлежать ни къзкакому Обществу, чтобы не илясать по чужой "дудкъ: соълого свое; вы пользуйтесь этимъ, какъ хотите, я же, или поста-"раюсь увлечь за собою войска, или, при пеудачь, застрълюсь: мнъ жизнь "наскучила." Подъ словами: сдплаю свое, Якубовичъ разумълъ намъреніе убить Императора Александра, увъряя, что опъ на сіе давно ръшился изъ личной, восемь лъть нитаемой имъ мести. Причиною столь неимовърной злобы было то, что Якубовичь въ 1817 году, за участвование въ одномъ несчастномъ поединкъ, выписанъ изъ гвардіи въ Кавказскій корпусъ. Въ своихъ показаніяхъ предъ Коммиссіей, онъ утверждаеть, что никогда не умышляль того въ самомъ двяв, а только жедаль удивлять своихъ сообщинковъ необыкновеннымъ ожесточеніемъ и отчаянною дергостію; но они не сомнъвались, и но остатку ли добрыхъ чувствъ, или по разсчетамъ старались его удержать от дола безполезнаго, даже вреднаго 74). Рылбевь который посль говориль Трубецкому: "Якубовича можно бы спустить съ цёпи, да что будетъ проку?", хотёлъ просить его на коленяхъ отложить, котя на месяцъ или на два, грозя, если онъ не

14) Показаніе Александра Бестужева.

тогда же вздумаль учредить Орденъ Возстановленія. "Сперва", говорить онъ, "я полагаль "цЕлію одно торжество истинъ Вфры; после, бывъ въ Англіи и Калифорніи, присоединилъ "къ сему и виды политические: хотълъ произвести въ Испании контръ-революцию безъ "войны; котъль также, будто бы для основанія республиканских правительствъ внъ "Европы, стараться вывести изъ сей части свъта тъхъ людей безпокойнаго ума, которые "желають перемьнь и смятеній. Написанные мною статуты Ордена, на подобіє Мальтійдскихъ, я представлялъ Императору Александру; онъ похвалилъ мое усердіе, но не при-"нялъ плана, что крайне меня огорчило. Вскоръ затъмъ, имъвъ несчастіе войти въ связи "съ симъ коварнымъ злодиемъ Рымъевымъ, я узналъ, что есть Тайное Общество враждебное "правительству и решился было донести о томъ; но Государь быль въ Варшаве, а я, по "глупой гордости, хотълъ все открыть ему безъ посредниковъ. Между тъмъ старался из-"відать болье о Тайномъ Обществь чрезь другихь, и для сего дозволяль себі несоглас-"ныя съ моими чувствами и видами слова, обратившіяся нын'в къ моей гибели. Я гово-"риль, что Ордень Возстановленія существуєть, показываль статуты, не ть, которые пред-"ставляль покойному Государю, а другіе и въ другомъ духѣ, мною же нарочно для того . "сочинениме. Но обманывая другихь, самъ сдёлался жертвою обмана: мой собственный "образъ мыслей начиналь измёняться; сердце тускийло, а я не замёчаль въ немъ пятень; "накопецъ сталъ увърять себя и повъриль, что намъренія Рыльева могли быть чистыя, "что во всякомъ случав позорпо быть доносителемъ." На него, уже послв сего объясненія, показали Арбузовъ, Бълневъ 1-й и Дивовъ, что онъ имъ читаль съ жаромъ и восторгомъ стихи будто бы имъ писанные и наподненные гнусивишими клеветами на покойнаго Императора Александра. Завалишинъ признался, что читалъ имъ сін стихи, утверждая однакоже, что не онъ авторъ оныхъ и не знаеть, къмъ они сочинены, онъ прибавляеть, что въ распалении страстей, коимъ ознаменовано время его преступнаго заблуждения онъ быль готовъ говорить всегужасное, чужое и свое.

согласится, убить его, или донести правительству. Якубовичь сказаль, что уступаетъ просъбамъ, отлагаетъ до маневровъ или до Петергофскаго праздника. потомъ далъе, наконецъ до Мая 1826 года, или даже на неопредъденное время. Одинъ изъ допрошенныхъ (баронъ Штейнгель) слышалъ отъ Рылбева, что когда Якубовичу объявили о кончинъ Императора Александра, то онъ скрежетал зубами, досадуя, что лишился возможности совершить давно замышленное имъ злодъйство 75). Объ его намъреніи знали и виъ Петербурга: въ исходъ Сентября; Никита Муравьевъ сообщаль объ ономъ въ Москвъ генералъмаюрамъ Михайлу Фонъ-Визину и Михайлу Орлову. Они и самъ Муравьевъ говорили, что должно препятствовать Якубовичу всёми возможными средствами, а въ крайности и увъдомить правительство. Послъдній (Орловъ) худо върилъ извъстію, видя въ ономъ хитрость, чтобы завлечь его опять въ Тайное Общество, будто бы для отвращенія злодъйствъ и несчастій, посредствомъ его вліянія. Въ Кіевъ князю Сергью Трубецкому доставиль о томъ свёденіе полковникъ Фонъ Бригенъ; оно дошло и до Васильковской Управы, ибо Сергъй Муравьевъ, разсуждая о назначаемыхъ въ орудія цареубійства, упоминаль объ Якубовичѣ 76).

Осенью, въ семъ же 1825 году, другой человъкъ (подполковникъ Батенковъ), совсимъ иныхъ свойствъ, но также какъ Якубовичъ, не бывшій членомъ Съвернаго Общества, а знавшій тайныя намфренія руководителей онаго, вошель случайно въ пріятельскія связи съ Рылбевымъ и Александромъ Бестужевымъ. Рылбевъ ръшился сдълать Батенкова однимъ изъ своихъ главныхъ пособниковъ. Бестужевъ утверждаетъ, что онъ напротивъ долго подозръваль его, и слова согласныя съ ихъ словами и образомъ мыслей почиталь способоми извидыванія; однако же, говоря съ нимь однажды о томь. что бы могло быть въ Россіи при иномъ образъ правленія, онъ прибавиль: есть 20 или 30 удалых голов, которыя для такой перемыны на все готовы. Батенковъ отвъчаль: я почель бы себя недостойнымь имени Русскаго, еслибы отсталь от нихь. Вскорь посль того Рыльевь, принедши къ Александру Бестужеву, вскричалъ: какт ты был несправедлист, сомниваясь въ Батенковы! Онт нашт. Съ сихъ норъ они обходились съ нимъ какъ съ ближайшимъ сообщинкомъ, не скрывая отъ него своихъ надеждъ и умысловъ, по крайней мъръ главнаго: перемъны правленія; но на счеть силъ и средствъ Тайнаго Общества, кажется, умъли обмануть его. Батенковъ, какъ самъ показываеть спачала, въ разговорахъ съ Рылбевымъ и Бестужевымъ искалъ одной забавы, хоткаъ блистать остроуміемъ и смедыми мечтами; но потомъ, лишась выгоднаго мъста (въ Совъть Военныхъ Поселеній), но нечаянному

<sup>16)</sup> Рыльевь на вопрось о томь объявиль Коммисін, что Якубовичь, вбіжавь къ нему, закричаль: Царь умерь; это вы его у меня вырвали.

<sup>76)</sup> Такъ показываетъ подковникъ Тизенгаузенъ.

стечению обстоятельствъ и непріятнымъ образомъ, онъ, въ волнении оскорбленнаго самолюбія, сталь раздълять съ ними ихъ преступныя желанія, а мало-по-малу и планы, тособливо познакомясь съ прівхавшимъ въ Октябръ изъ Кіева княземъ Сергвемъ Трубецкимъ. Впрочемъ, какъ видно изъ собственныхъ извътовъ Батенкова, его всегда влекли къ таинственности и къ замысламъ дерзостнаго честолюбія, и воображеніе, болъе безпокойное, нежели живое, и высокая мысль о себъ, и самые усиъхи по службъ. Не знавъ еще Рылъева и Бестужева, онъ когда-то въ дорогъ, думая о способахъ, коими правительство можеть оградить себя отъ покушеній враждебныхъ ему Тайныхъ Обществъ, и находя, что къ сему оно должно употребить другія, имъ заводимыя сообщества, сочиниль планъ Тайнаго Общества противъ правительства. Вфроятно въ томъ, къ коему онъ несовершенно присоединился, г. Батенковъ полагалъ силы, которыя предназначалъ своему. Онъ самъ говорить, что въ Рылбевъ видълъ не что иное, какъ агента настоящихъ сокровенныхъ правителей Общества и средоточіемъ онаго считалъ главную квартиру 2-й армін; хотёль однако же, посредствомь связей съ здёщними членами, преобразовать по своему плану, или, буде не успъетъ, разрушить его, разгласивъ чрезъ своихъ знакомыхъ о существовании заговора и наименовавъ князя Трубецкаго въ числъ злоумышленниковъ. Я не подозръвалъ, прибавляетъ онъ, что уже стою между ими. Происшествія скоро доказали, что всъ его предположенія были столь неосновательны, сколь и противозаконны; онъ ежедневно болъе и болъе увлекался въ сообщимчество съ мятежниками: сначала содъйствовалъ имъ только изъявленіемъ сходнаго съ ихъ мнёніями образа мыслей, а послё советами, въ коихъ иногда оказываль умёренность, даже нъкоторое благоразуміе. Такъ, когда при немъ стали говорить о грабежъ, кровопролитіи, п кто-то (Александръ Бестужевъ, какъ думаетъ князь Трубецкой) сказаль: можно и во дворець забраться 17), то Батенковъ возразиль съ жаромъ: сохрани Боже! Дворецз во всякомз случат долженз быть неприкосновеннымт, священнымт залогомт безопасности общей. Но часто другими словами, какъ будетъ означено ниже, онъ и одобрялъ ихъ къ дъйствію. И они считали его важнымъ для себя пособникомъ; ибо, съ своей стороны обманываясь, полагали, что г. Батенковъ имфетъ на значительныхъ въ государствъ людей вліяніе, котораго опъ не имълъ никогда. Потому льстини его чрезмърному самолюбію, и каждое слово его казалось имъ замъчательнымъ. Ему, какъ онъ самъ показываетъ, случилось сказать въ шутку, что онъ желаеть быть купцомъ, сдълаться градскимъ головою и возвысить это званіе въ достоинство лорда мейора; Якубовичъ тотчасъ подхватилъ: вы хотите быть головами, господа! Пусть такъ; но оставьте намъ руки.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Онъ для сего опредълять 1-е Января и поздравительныя посъщения.

Пріваль сего посленняго (Якубовича) въ Петербургъ, его разговоры, объявленный имъ умыселъ сильно действовали на тогдашняго начальника Съверной Иумы Рыльсва: имъ, какъ утверждаеть Александръ Бестужевъ, воспламенена тлюшаяся искра. Хотя и до того Рылбевъ полагалъ, что Общество приступить въ началу при кончина Императора Александра, или и прежде, если будеть въ состоянии; но тогда уже (можеть быть по извъстіямъ съ Юга) сталъ намекать о возможности начать въ Мав 1826 года, даже и скорве: воть увидинь, когда возвратится Государь (изъ Таганрога), мы что нибудь предпримемь. Сін слова сказаны имъ въ отвъть на вопросъ Пущина: что они дълають? привезенный изъ Москвы, въ Сентябръ, новымъ членомъ барономъ Штейнгелемъ, котораго побудило къ нимъ присоединиться (какъ онъ самъ искренно объявляетъ) между прочимъ и страдание неудовлетвореннаго честолюбія, досада видъть себя забытыму, заброшенныму. Ему, какъ одному изъ менъе осавиленныхъ, Рыльевъ говорилъ: "во 2-й арми хотятъ "Демократіи; но это вздоръ, невозможное дело; мы желаемъ Монархіи ограни-"ченной," Но онъ же, и почти въ тоже время, восклицалъ при Батенковъ, что въ Монархіяхъ не бываеть великихъ характеровъ, что въ Америкъ только знають хорошо правленіе, а Европа вся, и самая Англія въ рабствъ, что Россія подасть примітрь освобожденія; когда же (сіе показываеть Александръ Бестужевъ) представился вопросъ, кака быть, если Императоръ не согласится на условія, и можно ли, помня примърг Испаніи, полагаться на вынижденное согласіе? то онъ (Рыльевъ) сказаль: "южные отвергаютъ Монархію; ихъ мнюніе принято и здось; они берутся извести Государя, при случав." Александръ Бестужевъ показываетъ также, что Рылбевъ и Оболенскій, въроятно во слъдствіе южных инститацій, упоминали и о погубленін всей Императорской Фамиліи. Показатель присталь къ сему мижнію, но утверждаетъ, что притворно, и настаиваль, винсть съ Якубовичемъ, что на это нужно не мънъе 10-ти убійцъ, въ надеждъ, что нельзя будетъ найти такого числа отчаянных извергов, и тьмг устранится ударг от главы священной. Я был крикунг, а не злодый, пишеть онь, хотя предлагаль себя для совершенія ненавистнаго дъла; ибо зналь, что меня Рымьев не употребить; ему было извыстно, ито дыйствовать на солдать должно людямь чистымь. Почти тоже объявляеть и Торсонь, но Рылъевъ не во всемъ сознается: увъряеть, что и не зналъ върно о намъреніи Южнаго Общества погубить Государя Императора Александра и все августъйшее семейство его; что хотя предпочиталъ всёмъ другимъ образъ правленія Съверо-Американской республики, однакожъ желалъ въ Россіи, и раздъливъ ее на области, подобныя Американскимъ Штатамъ, оставить на время формы Монархін; что впрочемъ считалъ свое Общество въ правъ только разрушить существующій порядокь, а не вводить новый, безъ согласія депутатовъ (противъ сей мысли очень возставалъ Пестель); наконедъ, что когда спросили:

что для сего ему отъ Думы вельно приготовлять Кронштатскій флотъ, чрезъ падежныхъ офицеровъ. Исполняя сіе порученіе, Рыльевъ говориль съ Торсономъ, и на слова его, что это средство опасно, что лучше Императоскую Фамилію оставить даже во дворць, лишь подъ присмотромъ, отвъчаль: нютъ, от Петербургь нельзя, а развы вт Импесельбургь; и на случай возмущенія мы императ примърт то, что сфълано вт бунт Мировича 78).

Извъстіе, поразившее скорбію сердца всъхъ добрыхъ Россіянъ и всъхъ благомыслящихъ людей въ Европъ, произвело на злоумышленниковъ иное виечатлъніе, по не радостное; ибо случай, коимъ они думали воспользоваться, для начатія мятяжей, лишь только снова доказаль ихъ безсиліе. Они въ одно время (27-е Ноября) узнали о кончинъ въ Бозъ почившаго Императора, о манифестъ, коимъ его величество назначалъ преемника державы и о присягъ уже данной государю цесаревичу всёми жителями столицы 79. Въ своихъ совъщаніяхъ они не скрывали терзавшей ихъ досады. Батенковъ говоридъ двумъ Бестужевымъ (Александру и Николаю): потерянъ сличай, котороми подобнаго не будеть вы изылыя 50 льть; если бы вы Государственномы Соврть были головы, то нынь Россія присягнула бы вмъсть и новому Государю, и новым законам. Теперь все для наст пропало невозвратно : 80). Во досадъ въ нихъ присоединялся и страхъ, что Обществу нельзя уже будеть существовать. Хотя Трубецкой утверждаль, что это не бъда, что надобно лишь приготовиться содъйствовать южнымъ, если они подымутся: однакожь: и онъ съ другими главными членами положилъ прекратить. Общество, по крайней мъръ до благопріятнъйшихъ обстоятельствъ. Но туть же, разсуждая о присягь 27-го Ноября. Батенковъ примолвилъ: "Какъ дегко въ Россін произвесть перемѣну! Стоить разослать печатные указы изъ Сената. Только въ ней не можетъ быть инаго правленія, кром'я монархическаго; одн'я церковные эктеніп не допустять пасъ до Республики. Хоть для переходу, нужна Монархія ограниченная. Когда же его сообщники замътили, что Монарху-завоевателю легко сдёлаться изъ ограниченнаго самовластнымъ, онъ отвёчаль: "Этому пособить можно. Зачёмь имёть мужчинь на тронё? У нась дет Императрицы, много Великихъ Княгинь и Княженъ."

<sup>78)</sup> Собственное признаніе Рыльева.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Князь Оболенскій посылаль въ сей самый день спрашивать у кавалергардскаго корнета Александра Муравьева, можно-ли над'яяться на ихъ полкъ для произведенія бунта; Муравьевъ отв'ячаль, что это нам'яреніе безумное.

<sup>••)</sup> Онь почти тоже сказаль и Штейнгелю.

Директоры Съвернаго Тайнаго Общества, Рыльевь, князья Трубецкой, Оболенскій и ближайшіе ихъ совътники, не долго останавливались на мысли разрушить оное навсегда или на время; до нихъ дошелъ слухъ, что Государь Цесаревичь твердъ въ намърении не принимать короны, и сія въсть возбудила въ заговорщикахъ новую надежду: обмануть часть войскъ и народъ, увърить, что великій князь Константинъ Павловичь не отказался оть престола и, возмутивъ ихъ подъ симъ предлогомъ, воспользоваться смятеніемъ для испроверженія порядка и правительства. "Чтобы прекратить несогласія въ мнъніяхъ", говорить Рылбевъ, "положили мы (онъ, Оболенскій, Александръ Бестужевъ и Каховскій, за себя и всёхъ принадлежавшихъ къ ихъ : отрасаямъ): назначить князя Трубецкаго полновластнымъ начальникомъ или диктаторомъ, хотя сіе названіе инымъ (Александру Бестужеву) казалось смѣшною игрушкою. Съ тъхъ поръ онъ одинъ дълалъ распоряженія." Но князь Трубецкой утверждаеть, что истиннымь распорядителемь всего быль Рылбевь; что онъ управляль встми намфреніями и дъйствіями, только употребляя имя мнимаго диктатора 81).

Трубецкой однакоже дъйствовалъ съ своей стороны. 8-го Декабря, онъ совътовался съ Батенковымъ о средствахъ для замышляемой революціи и для будущаго образованія государства; они одобрили слъдующій, составленный Батенковымъ планъ, если можно такъ назвать предположенія безъ связи безъ основанія, несогласныя ни съ состояніемъ Россіи, ни съ здравыми понятіями о составъ политическихъ обществъ.

Воспользоваться случаемъ, чтобы:

1-е. *Пріостановие* дъйствіе самодержавія, назначить *Временное Прави- татовъ.* 

2-е. Стараться, чтобъ были установлены двѣ палаты, изъ коихъ въ верхней члены были бы опредѣляемы на всю жизнь (хотя Батенковъ и желалъ, чтобъ они были наслѣдственные).

3-е. Употребить на сіе войска, кои не согласятся присягать Вашему Величеству, не допуская ихъ до безпорядковъ и стремясь только къ умноженію числа ихъ.

<sup>61)</sup> Рылвевъ въ своихъ последнихъ ответахъ на допросы показываетъ, что сіе не совсемъ справедливо; что внязь Трубецкой многое предлагалъ первый и, превосходя его (Рыльева) въ осторожности, равнялся съ нимъ въ деятельности по деламъ заговора. "Впро"чемъ", прибавляетъ Рылбевъ, "я признаю себя главнымъ виновникомъ происшествій 14-го
"Декабря: я могъ все остановить и напротивъ былъ для другихъ пагубнымъ примъромъ
"преступной ревности. Если кто заслужилъ казнь, въроятно нужную для блага Россіи, то
"конечно я, несмотря на мое раскаяніе и совершенную перемъну образа мыслей".

Въ послъдствін же, для утвержденія Конституціонной Монархіи, учредить Провинціальныя Палаты для мъстнаго законодательства;

Обратить военныя поселенія въ народную стражу;

Отдать *породовому правлению* (муниципалитету) крыпость Петропавловскую (объ коей Батенковы потому говорилы: воты Палладіумы Русскихы вольностей), помыстить вы ней градскую стражу и городовый совыть.

**Провозгласить** независимость университетовъ Московскаго, Дерптскаго, Виленскаго.

При семъ Батенковъ сказалъ Трубецкому, что если всѣ войска откажутся присягать, и Его Высочество Цесаревичъ вслѣдствіе того пріѣдетъ въ Петербургъ, то перемѣна въ образѣ правленія будетъ невозможна; что лучше бы сообщникамъ ихъ раздѣлиться: однимъ объявлять Императоромъ Государя Цесаревича, а другимъ показывать себя преданными Вашему Величеству. Въ случаѣ же перевъса первой стороны, полагалъ онъ, случится одно изъ двухъ: или 1-е, что Ваше Величество согласитесь на измѣненіе государственныхъ установленій въ Россіи и на учрежденіе Временнаго Правительства, или 2-е, что отложите принятіе державы, и тогда они (заговорщики), объявивъ, что чрезъ то вы отрекаетесь отъ престола, провозгласятъ Императоромъ Наслъдника Вашего Императорскаго Величества Великаго Князя Александра Николаевича.

На это князь Трубецкой отвъчаль, что войскъ за нихъ въроятно будеть очень мало  $^{82}$ ), а изъ важныхъ людей между военными никто не захочеть участвовать въ предпріятіи.— Taks и думать не о чемъ, вскричаль Батенковъ.

Но и сочиняя вмёстё сіи планы для испроверженія порядка, они, какъ видно, во многомъ или не понимали, или обманывали другъ друга. Трубецкой и сообщники его назначили Батенкова только правителемъ дѣлъ Временнаго Правленія; а онъ воображалъ, что будетъ членомъ онаго и предавался мечтамъ неограниченнаго честолюбія, надеждѣ быть лицемъ историческимъ; хотѣлъ членами сего правленія сдѣлать: одну духовную особу, себя, и чрезъ нѣсколько времени, третьимъ князя Сергѣя Трубецкаго. Тогда, имъя большинство голосовъ на своей сторонъ (ибо онъ надѣялся владѣть Трубецкимъ), я, говоритъ онъ, управлялъ бы Государствомъ и обратилъ бы Временное Правленіе въ регентство малолютнаго Александра П-го. (Изъ словъ Трубецкаго онъ полагалъ, что присяга, данная Вашимъ Величествомъ Цесаревичу, будетъ объявлена отреченіемъ отъ престола, а по слышанному отъ Рыльева, что быть можетъ во время замышляемаго мятежа покусятся на жизнь Вашу). Затъмъ, продолжаетъ Батенковъ, мало-по-малу утвердивъ

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Онъ спачала, какъ говоритъ Рылѣевъ, воображалъ, что довольно будетъ одного полка для совершеннаго успѣха.

себя, получивт силу учрежденіемт родовой аристократіи и пріобрътенными чрезт то связями, я дъйствовалт бы по обстоятельствамт; но еслибт Государь Императоръ принялт наши условія, то я перешелт-бы на его сторону, не взявт мъста во Временномт Правительствт <sup>53</sup>). Впрочемт, я все худо върилт, чтобт было что нибудь предпринято.

Но другіе уже готовили средства для предпріятія. Къ Рыльеву, какъ въ опредъленное сборное мьсто, являлись члены съ предложеніями, планами, или за приказаніями Думы. Ихъ совъщанія въ сін послъдніе дни представляли странную смьсь звърства и легкомыслія, буйной непокорности къ властямъ законнымъ и сльпаго повиновенія неизвъстному начальству, будто бы ими избранному.

12-го Декабря, какъ свидътельствуетъ очевидецъ, одинъ изъ членовъ (баронъ Штейнгель), собирались вечеромъ у Рыльева, князь Трубецкой, Николай, Александръ и Михаилъ Бестужевы, князь Оболенскій, Каховскій, Арбузовъ, Репинъ, графъ Коновницынъ, князь Одоевскій, Сутгофъ, Пущинъ, Батенковъ, Якубовичъ, Щепинъ-Ростовскій, но не всѣ вмѣстѣ: одни приходили другіе уходили. Николай Бестужевъ и Арбузовъ отвѣчали за гвардейскій экипажъ; Бестужевъ 3-й (Московскаго полка), но довольно слабо, за свою роту; Ръпинъ сначала за часть Финляндскаго полка, потомъ лишь за нъсколько офицеровъ, прибавляя, что сей полкъ увлечь за собою не можетъ никто изъ согласившихся участвовать въ бунтъ; князь Одоевскій только твердиль въ жалкомъ восторгъ: Умреми! аки! каки славно мы умреми! Александръ Бестужевъ и Каховскій показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснъйшія злодъйства. Первый признается, что сказаль: переступаю за Рубиконь; а Руби-конь значить руби все, что попало; однакоже клянется, что сіе было лищь бравадою, нустою нгрою словъ. Каховскій кричалъ: съ этими филантропами не сдълаешь ничего; туть просто надобно ръзать, да и только; а если не согласятся, я пойду и самт на себя все объявлю. Испуганному симъ Штейнгелю Рылбевъ отвблаль: не бойся; оно у меня во рукахъ, я уйму его. И однакожъ на другой день, Рылбевъ, при Оболенскомъ, Пущинъ (старшемъ, прівхавшемъ изъ Москвы) и Александръ Бестужевъ, говорилъ Каховскому, обнимая его: Любезный другг! ты сиръ на сей земль; должент пожертвовать собою для общества. Убей Императора. И съ сими словами прочіе бросились также обнимать его. Каховскій согласился; хотъль 14-го числа, надъвъ Лейбъ-гренадерскій мундиръ, идти во дворецъ, или ждать

<sup>83)</sup> Онъ (Батенковъ) думаль также предложить корону и Великому Князю Михаилу Павловичу, и Императриць Елисаветь Алексьевив. Тоже думаль и говориль своимъ соумышленникамъ баронъ Штейнгель, надъясь, что Императрица, не имъя дътей, согласится, даже и при жизни своей, установить правление республиканское.

Ваше Величество на крыльцъ; но потомъ отклонилъ предложение за невозможностию исполнить, которую признали и всъ другие <sup>84</sup>).

Собраніе ихъ въ сей вечеръ (13-го числа) было также многочисленно и безпорядочно, какъ предшедшее: всъ говорили, почти никто не слушалъ. Князь Щепинъ-Ростовскій удивляль сообщниковь своимь пустымь многоржчіемъ; Корниловичъ, только-что возвратившійся въ Петербургъ, увърялъ, что во 2-й армін готово 100 тысячь человікь; Александръ Бестужевь отвічаль на замъчанія младшаго Пущина (Конпо-Піопернаго): по крайней мпрт, объ наст будет страничка въ исторіи. Но эта страничка замарает ее, возразилъ Пущинъ, и наст покроетт стыдому. Когда же баронъ Штейнгель, удостовърясь болъе прежияго въ ничтожности силъ ихъ Тайнаго Общества, и какъ отецъ семейства, заранъе устрашенный въроятными послъдствіями мятежа, спрашиваль Рыльева: неужели вы думаете дыйствовать? то онь сказалъ ему: дъйствовать, непремънно дъйствовать; а князю Трубецкому, который начиналь изъявлять боязнь: умирать все равно; мы обречены на гибель; и прибавиль, ноказывая копію съ письма подпорутчика Ростовцова къ Вашему Величеству: Видите ль, нама измънили. Двора уже многое знаета, но не все; и мы еще довольно сильны.-- Ножны изломаны, примолвиль другой, и саблей спрятать нельзя.

Въ шумъ сихъ разговоровъ, преній, восклицаній, слышны были снова и ужасныя предложенія: говорили, но, какъ утверждаютъ, лишь мимоходомъ, о погубленіи всей Августъйшей Фамиліи Вашей; а покушенія на священную Вашу жизнь требовали, какъ неообходимости, князь Оболенскій, Александръ Бестужевъ и наконецъ самъ князь Трубецкой, ихъ диктаторъ 85). Сей послъдній полагалъ, что надобно оставить Великаго Князя Александра Николаевича и провозгласить Его Императоромъ. Трубецкой не совершенно въ томъ признается, но и не запирается, утверждая, что не можетъ самому себъ дать яснаго отчета въ тогдашнихъ поступкахъ своихъ и ръчахъ: ибо онъ былъ,

<sup>\*\*)</sup> Такъ показмвають: князь Оболенскій (прибавляя однакожь, что сіе было въ минуту изступленія) и Рыльевь. Прежде, говорить онь, я пьсколько разъ удерживаль Кажовскаго, который умышляль на жизнь Императора Александра; даже ссорился съ нимъ за то, хотя, успокоивая сто, увъряль, что въ случав пужды, Общество пикого не употребить для сего удара кромь его; но въ этот день, вдругь ужаснувшись возможности междоусобной войны, я вздумаль, что для избъжанія оной падобно Государя принесть на жертву. Каховскій же утверждаеть напротивь, что онь отказивался, а Рыльевь самъ назначаль его въ убійцы; что такихь людей, кон согласились бы, жертвуя для Тайнаго Общества не только жизнію, но и честію, истребить всю Императорскую Фамилію, и потомъ даже предъ казнію увърять, что не были ихъ сочленами—Рыльевь и Александръ Бестужевь называли честыми, самоотверженными. Однакожь на очной ставкѣ Каховскій призналь, что Александръ Бестужевь наединь уговариваль его не исполнять порученія, даннаго ему Рыльевьных 13 Декабря.

<sup>•</sup> Показанія Штейнгеля.

какт въ безпамятствъ, и потому не смъетт извъта соумышленниковъ своих назвать клеветою. Якубовичь 86) вызываль бросить жребій, кому изъ пяти (ихъ въ сію минуту столько было въ комнать) умертвить Ваше Величество. Видя, что вей молчать, онъ сказаль: впрочемо я за это не возьмусь; у меня доброе сердце; я хотълг мстить, но хладнокровно убійцей быть не могу 87). Некоторые члены советовали удовольствоваться арестованіемъ Вашего Величества и всей Августъйшей Фамиліц Вашей. Штейнгель ставилъ въ примъръ Шведскую революцію 1809 года; Рылъевъ кончилъ споръ словами: обстоятельства покажуть, что дълать должно; но просиль достать карту Петербурга и планъ Зимняго дворца, на что Александръ Бестужевъ отвъчаль со смъхомъ: Царская Фамилія не иголка, не спрячется, когда дъло дойдет до ареста 88). Они уже знали навърное, что слъдующій день (14 Декабря) назначенъ для обнародовании Манифеста о восшествии Вашего Императорскаго Величества на Прародительскій Престоль. О томъ, что Сенать собирается въ 7-мь часовъ утра для присяги, извъстиль ихъ оберъ-прокуроръ Краснокутскій, членъ Южнаго Общества, который вечеромъ 13-го числа прібажаль къ князю Трубецкому и оттуда, не заставь его, къ Рылбеву. Показывають (Корниловичь и Рыльевь), что, объявивь свою повость, онъ прибавиль: дълайте, что хотите; но Краснокутскій не сознается въ этомъ, а говорить только, что, слыша вокругь себя: завтра присяга, сигналь, онъ отгадаль намъренія Тайнаго Общества на 14-е Декабря, хотъль-было донести объ оныхъ правительству и раздумалъ единственно затъмъ, что считалъ исполнение невозможнымъ.

О сихъ намъреніяхъ было уже сообщено простымъ членамъ отъ главныхъ дъйствователей <sup>85</sup>); положено приготовлять солдать къ возмущенію изъ-

(въ 3 часа) онъ раскалися. Оболенскій утверждаеть, что противь мысли разбить даже и одинь кабакь, чтобь напонть солдать, воставаль Рыльевь, первый и съ жаромъ.

<sup>\*6)</sup> Показанія князя Трубецкаго и Рыльева.

57) Одинь Арбузовь, буде върить Рыльеву, къ сему примолвиль: "нътъ ничего легче, какъ убить Государя, когда онъ будеть выходить изъ дворца." Якубовичь предлагаль также разбить кабаки, дозволить грабежь и, взявь хоругви изъ какой нибудь церкви, идти съ толнами неистовихъ ко дворцу. Такого предложенія, даже и на семъ мятежномъ совъщаніи, никто не смъль одобрить; оно единодушно отвергнуто: такъ показываеть Рыльевъ. Якубовичь признается, что говориль это; но прибавляеть, что въ слъдующую ночь

<sup>\*\*\*</sup> Трубецкой, если върить показаніямъ Рыльева, также думаль о занятіи дворца, несмотря на слова Батенкова, и за сіе брались Якубовичъ и Арбузовъ (они не признаются въ томъ); но, прибавляетъ Рыльевъ, мы хотыли только захватить Императорскую Фамилію и держать ее подъ стражею до Великаю Собора (събзда депутатовъ), который рышиль бы судьбу всыхъ членовъ оной; я долженъ однакожъ признаться: мню приходило на мысль, что, для безопасности новаю правленія, лучше бы всыхъ изгубить; только сві мысли я не открываль никому; наконецъ и самъ отстраниль ее, возвратясь къ прежней.

<sup>••)</sup> Наканунь (12 Декабря) съъзжались у князя Оболенскаго, гдъ быль и Рыльевъ, офицеры разныхъ полковъ гвардін, Лейбъ-гренадерскаго поручикъ Сутгофъ, Измайлов-

явленіемъ сомнѣній въ истинѣ отреченія Государя Цесаревича, и съ первымъ полкомъ, который откажется отъ присяги идти къ ближайшему, а тамъ далѣе, увлекая одинъ за другимъ. Киязь Требецкой при семъ напоминалъ слова Батенкова: надо бы и ез барабанз пріударить, итобз собрать народз 90); потомъ всѣ войска, которыя пристанутъ, собрать предъ Сенатомъ и ждать, какія мѣры будутъ приняты правительствомъ. Они думали, особливо ихъ диктаторъ князь Трубецкой (какъ онъ утверждаетъ) что Ваше Величество, пе употребляя силы для усмиренія мятежниковъ, рѣшитесь скорѣе отказаться отъ правъ самодержавія и вступите съ ними въ переговоры. Тогда они объявили бы свои желанія:

1-е. Чтобъ были собраны депутаты изъ всёхъ губерній.

2-е. Чтобы о томъ былъ изданъ Манифестъ отъ Сената и въ ономъ было сказано, что сіи депутаты долженствуютъ опредълить новое законоположеніе для управленія Государствомъ на будущее время.

3-е. Чтобы дотолъ утвердить Временное Правленіе, пригласивъ въ оное депутатовъ изъ Царства Польскаго, для постановленія мърз из сохраненію единства Державы.

Въ случав, еслибы Ваше Величество ръшились послать въ Варшаву къ Государю Цесаревичу, заговорщики хотъли требовать мъстъ для стоянія лагеремь вив города <sup>91</sup>), несмотря на зимнее время, въ ожиданіи прибытія Его Императорскаго Высочества; но не переставать требовать также и созванія депутатовъ, подъ тъмъ предлогомъ, что они все будуть нужны, или для упрошенія Цесаревича принять Державу, или для торжественной присяги Вашему Величеству. Наконецъ, въ томъ случав, когда бы Великій Князь Константинъ Павловичъ прибылъ въ Санктпетербургъ, они надъялись увърить Его Высочество, что все произведено однимъ усердіємъ къ нему <sup>92</sup>).

скаго подпорутчикъ Кожевниковъ, Финляндскаго порутчикъ баронъ Розенъ, Конной гвардін корнетъ князь Одоевскій, Кавалергардскаго полка корнетъ Арцыбашевъ и порутчикъ Анненковъ, Гвардейскаго Экинажа лейтепантъ Арбузовъ Князь Оболенскій сообщиль имъ приказанія директора и Думы стараться въ день, который назначится для присяги, возмутить и вести за собой на Сенатскую площадь, сколько имъ будетъ возможно, нижнихъчиновъ изъ полковъ своихъ, а если не удастся, то по крайней мѣрѣ быть самимъ.

<sup>30)</sup> Батенковъ показываетъ самъ, что онъ говорилъ Якубовичу: Чего думать о планахъ всего Общества! Вамъ, молодиамъ, стоило бы только разгорячить солдатъ именемъ Цесаревича и походить изъ полка въ полкъ съ барабаннымъ боемъ, такъ можно надълать много великихъ дълъ.

<sup>91)</sup> Именно на Пулковской горь, какъ полагаль Батенковъ.

<sup>92)</sup> Каховскій утверждаеть, что Рыльевь думаль поручить одному члену Общества умертвить Государя Цесаревича всенародно и туть же закричать, что онь убиль его по приказанію Вашего Величества; такимъ образомъ, говориль онъ, мы вдругь погубимъ обоихъ. Рыльевь объявиль, что это клевета; тоже сказали Штейнгель, Александръ и Николай Бестужевы, на коихъ ссылался Каховскій,

Таковъ былъ, по словамъ князя Трубецкаго, объявленный ими другъ другу планъ. Рылбевъ говорить только, что должно было войскамъ, ими возмущеннымъ, идти на Сенатскую илощадь и начальнику ихъ Трубецкому дъйствовать по обстоятельствамь; что они надъялись избъгнуть кровопролитія и посредствомъ Сената, который думали принудить къ тому, получить отъ Вашего Величества, или отъ Государи Цесаревича, согласіе на созваніе депутатовъ, для назначенія Императора и устиновленія представительнаго образа правленія. Они хотъли предложить депутатамъ проекть Конституціи, писанный Никитою Муравьевымъ. Князь Оболенскій прибавляеть къ сему, что, до съвзда депутатовъ, Сенатъ долженствовалъ бы учредить Временное Правленіе (изъ двухъ или трехъ членовъ Государственнаго Совъта и одного члена ихъ Тайнаго Общества, который былъ бы правителемъ дълъ онаго), назначить и корпуснаго и дивизіонныхъ командировъ гвардін изг людей, имг извъстныхг и сдать имъ Петропавловскую кръпость. При неудачъ, они полагали (такъ показывають согласно князь Трубецкой и Рыльевь), выступить изъ города, чтобы стараться распространить возмущение 93).

Но, по крайней мъръ сначала, они были такъ ослъплены, что совсъмъ не ожидали неудачи. Батенковъ, 13-го Декабря поутру, говорилъ Александру Бестужеву: кажется, что успъхъ несомнителенъ 94). Баронъ Штейнгель, менъе другихъ заблуждавшійся, началъ однакоже сочинять проектъ Манифеста 95), въ коемъ онъ объявлялъ, что когда оба Великіе Князья (Ваше Императорское Величество и Государь Цесаревичъ) отрекаются от престола, не хотять быть отцами Россіи, то осталось ей самой избрать себь Правителя, и потому Сенатъ назначаетъ общее собрание депутатовъ, а дотоль Временное Правление 96). Киязь Трубецкой, съ своей стороны, означилъ въ бумагъ, найденной у него ввечеру 14-го Декабря и у сего прилагаемой, сущность Манифеста, въ коемъ намъревался, отъ имени Сената, объявить объ уничтоженіи прежняго правленія и учрежденіи Временнаго для созванія депутатовъ.

Нъкоторые вздумали дать свъдъніе о предпринимаемомъ и въ другія мъста. Пущинъ (Иванъ) отправилъ, чрезъ Американскую Компанію <sup>97</sup>), письмо въ Москву, къ титулярному совътнику Семенову. "Насъ", писалъ онъ, "по

94) Показаніе Александра Бестужева.

<sup>93)</sup> Каховскій прибавляеть, что въ семъ случать Рыльевь хотыль зажечь городь; но сей последній утверждаеть, что и это ложь.

<sup>95)</sup> Желая, говорить онь, доказать Рымьеву, что и я могь бы на что-нибудь пригодиться.

<sup>96)</sup> Сей проекть хотёли, вслёдствіе приказаній диктатора, нести въ Сенать Рыльевь, коллежскій ассессорь Ивань Нушинь и, какь они показывають, Батеңковь, который не сознается въ томъ.

<sup>97)</sup> Рыльевъ быль правителемъ дёль сей Компанін.

"справедливости назвали бы подлецами, еслибъ мы пропустили нынъшній, един-"ственный случай. Когда ты получишь это, все уже будеть кончено. Насъ "здъсь 60 членовъ; мы можемъ надъяться на 1500 рядовыхъ, которыхъ увъ-"рятъ, что Цесаревичъ не отказывается отъ престола. Прощай; вздохни объ насъ, "если и проч." Въ заключении онъ поручалъ Семенову показать его письмо генералъ-мајорамъ Фонъ-Визину и Михайлу Орлову, коихъ, по старымъ связямъ и образу мыслей, въроятно, считалъ внутренно благопріятствующими видамъ Тайнаго Общества. Князь Трубецкой можетъ быть, думалъ также 98), и 13-го числа, отправя письмо къ Сергъю Муравьеву-Апостолу съ братомъ его Ипполитомъ, онъ писалъ и въ генералу Орлову съ кавалергардскимъ офицеромъ Свистуновымъ; сін письма не доставлены 99). Трубецкой показываетъ, что онъ только, и не упоминая о причинахъ, звалъ Орлова въ Петербургъ, но прибавляль: если быть чему-нибудь, то будеть и безь вась, какь при васъ. Ежели върить дальнъйшимъ показаніямъ князя Трубецкаго, то онъ ръшился писать, въ надеждъ, что генералъ Орловъ, и не принадлежа къ Обществу, могъ бы, своимъ появленіемъ и силою харантера, обущать другихъ членовъ, коихъ онъ, диктаторъ, былъ уже не въ состояни удерживать. Онъ утверждаетъ, что по сей же причинъ, по чувству своего безсилія, однажды просиль, чтобь его отпустили въ 4-й корпусь, тама ито-нибудь сдълать, хотя зналъ, что въ семъ корпусъ у него не было ни одного сообщника, хотя думажь и ъхать не прямо и прожить нъсколько времени въ Москвъ.

Чъмъ ближе подходило предназначенное самими мятежниками роковое для нихъ мгновеніе, чъмъ болье воспламенялись нъкоторые, тъмъ больше изъявляль неръшимости избранный ими начальникъ, уже видимо волнуемый раскаяніемъ, или, по крайней мъръ, страхомъ. "Что-жъ!" говорилъ онъ и повторяль Рыльеву, «"если выйдетъ мало войска, рота или двъ, зачъмъ идти и намъ, и другихъ вести на гибель?" Рыльевъ иногда казался согласнымъ, иногда напротивъ отвъчалъ: «если придетъ хотъ 50 человъкъ, то я становлюсь въ ряды съ ними,» и однакожъ не сдержалъ слова.

Несмотря на сомнѣнія и боязнь, князь Трубецкой не отказывался явно, и опредѣлено ему на другой день быть на Сенатской площади, чтобы принять главную команду надъ войсками, которыя не согласятся присягать Вашему Величеству; подъ нимъ же начальствовать капитацу Якубовичу и полковнику Булатову. Сей послѣдній, какъ видно изъ дѣлъ и словъ его, не злой, а слабоумный человѣкъ, за нѣсколько дней до того не зналъ о существова-

<sup>••)</sup> Однажды, говоря о Пестель, Трубецкой сказаль: должно будеть послать Орлова во 2-ю армю, и сила Пестеля исчезнеть.—Да развы Орловь нашь? спросиль Рыльевь. Ньть, отвычаль Трубецкой, имъ владьють Раевскіе; но тогда по неволь будеть нашь.

<sup>••)</sup> Муравьевъ и Свистуновъ сожгли ихъ дорогою, узнавъ о происшествіяхъ 14-го Декабря.

ніи Тайнаго Общества; но его считали нужнымъ, потому что онъ, служивъ прежде въ Лейбъ-гренадерскомъ полку, оставилъ хорошую о себъ молву, и многіе солдаты еще любили его. 6-го Декабря Пановъ, поручикъ того же Лейбъ-гренадерскаго полка, позвалъ его объдать съ нъсколькими другими офицерами. Тутъ, осыпаемый ласкательствами, разгоряченный виномъ и споромъ (ибо при немъ нарочно хвалили одного государственнаго сановника, котораго онъ ненавидълъ) Булатовъ произнесъ обътъ пожертвовать всъмъ пользъ отечества. Ему тотчасъ объявили, что есть Общество, которое составилось для произведенія благотворной перемъны въ опомь; что онъ, по любви къ Россін, долженъ принадлежать къ сему Обществу и, несчастный, самъ не понимая, какимъ образомъ, принялъ на себя обязанность быть пособникомъ мятежниковъ, съ жоими едва былъ знакомъ. Рылбевъ открылъ ему намъренія ихъ. Булатовъ часто спрашивалъ: Но идъ же польза отечества? Я вижу одну перемъну въ правителяхъ; вмъсто Государя, вы хотите имъть диктатора князя Трубецкаго; однакоже объщаль дъйствовать съ ними и, какъ бы предвидя погибель, прощался съ своими дътьми-младенцами и планалъ, но отказался ъхать въ Лейбъ-гренадерскій полкъ для возмущенія рядовыхъ. Въ вечеру 13-го числа, замътивъ, что на слова Рылъева о князъ Трубецкомъ: — "Не правда ли, что мы выбрали прекраснаго пачальника?" Якубовичь отвъчаль усмъхнувшись: "да! онг довольно великъ." Булатовъ вышель изъ компаты вмёстё съ Якубовичемъ и дорогой спрашиваль: "какъ "вамъ кажется, полезно ли, хорошо ли обдумано предпріятіе нашихъ товари-"щей, и довольно ли они сильны?"—"Не вижу пользы", отвъчалъ Якубовичъ, "и "для меня они почти всъ подозрительны". — "Дадимъ же другъ другу слово", продолжаль Булатовь, "что если, какъ завтра должно открыться, средства ихъ "несоразмърны замысламъ, и въ ихъ предположенияхъ нътъ истинной пользы, "то мы не пристанемъ къ нимъ." Якубовичъ согласился.

Такъ всъ тъ, коихъ заговорщики назначали своими начальниками въ ръшительный день, заранъе готовились ихъ бросить.

Въ казармы гвардейскаго Морскаго Экипажа послапъ былъ Рыльевымъ, для начатія первыхъ дъйствій, лейтенантъ Арбузовъ, который уже и 12-го Декабря старался въ своей роть, чрезъ фельдфебеля Боброва и унтеръ-офицера Аркадьева, распустить слухи, что будто скоро потребуется отъ войскъ незаконная присяга; что за четыре станціи отъ Нарвы, Государь Цесаревичъ стоитъ съ 1-й арміей и Польскимъ корпусомъ, для истребленія тъхъ, которые присягнутъ Вашему Величеству; что прочіе полки гвардіи непремѣнно откажутся. Но Бобровъ и Аркадьевъ не исполняли его приказаній и говорили, что рядовые не върятъ. 13-го Декабря онъ прямо отъ Рыльева пріъхалъ къ мичманамъ братьямъ Бъляевымъ. Тутъ, кромѣ ихъ, нашелъ двухъ Бодиско, Дивова и подпоручика Измайловскаго полка Гудимова. "Господа!" говорилъ онъ, "зная вашъ "образъ мыслей, кажется, могу вамъ сказать все откровенно. Завтра будутъ

"насъ звать къ присягъ: откажитесь и приготовьте къ тому свои роты. Мы "выведемъ ихъ на Петровскую площадь, гдъ соберутся другіе полки, и при-"нудимъ Сенатъ утвердить давно уже сочиненный проектъ Конституціи, чтобы "ограничить власть Императора." Оборотясь къ лейтенанту Бодискъ 1-му, онъ прибавилъ: "надъюсь, что и вы будете". — "Нътъ", отвъчалъ Бодиско, "я съ моею ротою не буду. Могу ли дъйствовать, не зная вашего плана и сообщниковъ? Вамъ другое дъло: вы бываете съ тъми, которые составили заговоръ, и можеть быть даже увърены въ хорошомъ окончании. Арбузовъ силился доказать, что нъть сомнънія въ успъхъ, увъряль, что и самъ не знаеть всего; повторяль: приходите, и однакоже оставиль ихъ, не получивъ желаннаго отвъта. Но тогда именно, сін молодые офицеры, за исключеніемъ Гудимова, который ужхаль прежде, вдругь ржшились содъйствовать замышленной революцін, идти утромъ въ свои роты и возбудить въ рядовыхъ сомнёніе на счеть истины отреченія Его Императорскаго Высочества Цесаревича. Ночью, около 12-ти часовъ, прівзжали къ Арбузову Якубовичь и Александръ Бестужевъ. Якубовичъ, познакомясь съ Бъляевыми, говорилъ имъ: "Не сомнъваюсь въ ва-"шей храбрости, но вы еще не бывали подъ пуляли; берите примъръ съ меня. "Впрочемъ нельзя бояться неудачи: вся гвардія за насъ." 14-го Декабря поутру, сін офицеры, и еще нъкоторые 100), явились передъ матросами. Бодиско 1-й имъ сказалъ; "присягайте или нътъ; я не могу ни приказывать, ни со-"вътовать; слушайтесь своей совъсти" 101). Къ нимъ пришли Николай Бестужевъ и Каховскій. Первый предлагаль, откинувъ самолюбіе, взять въ начальники Арбузова: ему можно повърить; мы здпсь всп за общимъ дпломъ. Каховскій восклицаль: лучше умереть, нежели не участвовать в этомь, и спрашивалъ, не надобенъ ли кому-нибудь кинжалъ. Арбузовъ звалъ на сенатскую нлощадь; Бодиско отвъчаль ему: я пойду не иначе, какт со всъмт экипажемъ. — Вы либералы лишь на словахъ, вскричалъ Арбузовъ. Когда прівхаль бригадный начальникь генераль-маіорь Шиповь, то матросы, уже вовлеченные въ обманъ своими офицерами, не согласились присягать. Онъ арестоваль ротныхъ командировъ; но Николай Бестужевъ уговорилъ Бъляевыхъ, Бодиско, Дивова, Шпейера, освободить ихъ. Въ сію минуту раздался голосъ: ребята, слышите ли стръльбу? ваших быть, и экипажъ побъжалъ со двора, не смотря на усилія капитана 1-го ранга Качалова, который хотъль матросовъ удержать въ воротахъ 102). За всъми пошли и другіе офицеры, дотол'в неучаствовавшие въ безпорядкахъ 103). На дорогъ у конно-гвар-

<sup>100)</sup> Вишневскій, Мусинъ-Пушкинъ, Шпейеръ, Окуловъ, Кюхельбекеръ.

также говорили Вишневскій и Кюхельбекерь.

<sup>102).</sup> Такъ показываетъ Дивовъ; прочіе не помнять, что рѣшило движеніе экипажа.
103). Лейтенанты Цебриковъ и Лермонтовъ.

дейскаго манежа имъ встрътился Финляндскаго полка поручикъ Цебриковъ; онъ кричалъ: во каре противо кавалеріи!

Возмущение въ Московскомъ полку началось прежде. Тамъ князь Щепинъ-Ростовскій, штабсъ-капитанъ Михайла Бестужевъ, брать его Александръ и еще два сего же полка офицера (Броке, Волковъ) ходили по ротамъ 6-й, 5-й, 3-й, 2-й, стараясь ослънить рядовыхъ, уговаривая ихъ не присягать Вашему Императорскому Величеству, повторяя: "все обманъ, насъ заставляютъ "присягать, а Константинъ Павловичъ не отказывался; онъ въ ценяхъ; Его "Высочество, шефъ полка, также въ цъпяхъ." Александръ Бестужевъ прибавляль, что онъ присланъ изъ Варшавы, съ повельніемъ не допускать полки до присяги. Михайла Бестужевъ говорилъ: "Царь Константинъ любитъ нашъ "полкъ и прибавитъ вамъ жалованья; кто не останется въренъ ему, того ко-"лите" 104). Онъ и князь Щепинъ приказали солдатамъ взять боевые патроны и зярядить ружья. "Я не хочу знать генерала", отвъчалъ Щепинъ адъютанту Веригину, собправшему офицеровъ къ полковому командиру; велълъ возмущенной имъ толиъ рядовыхъ отнять знамя у гренадеровъ, бить ихъ прикладами, и бросился съ обнаженною саблею на генералъ-мајора Фридрихса, которому уже грозилъ Александръ Бестужевъ пистолетомъ. Князь Щепинъ ранияъ генерала Фридрихса въ голову, и когда онъ безъ чувствъ упалъ, то, бросясь также на бригаднаго командира генералъ-мајора Шеншина, тяжело раниль и его, и лежащаго еще долго рубиль; потомъ далъ нъсколько ударовъ саблею полковнику Хвощинскому, гренадеру Красовскому, унтеръ-офицеру Мосвеву и кричалъ солдатамъ: зарублю! наконецъ, отнявъ знамя, повелъ бунтующія роты на Сенатскую площадь. Выходя на берегъ Фонтанки и видя возль себя Александра Бестужева, онъ сказаль ему: ито, въдь къ чорту Конституція, и Бестужевъ отвъчаль (отъ всего сердца, какъ увъряетъ): разумњется ко чорту. Онъ (Александръ Бестужевъ) увъряеть также, что хотя дъйствоваль въ казармахъ Московскаго полка, какъ ръшительный возмутитель, но уже чувствоваль въ себъ волнение совъсти; что даже, вставая въ сей день, со слезами молился: Боже! если дъло наше правое, помоги! А ежели нътъ, буди воля Твоя надъ нами.

Въ полку Лейбъ-гренадерскомъ бунтъ произведенъ тъми же средствами. Когда рядовыхъ вывели для присяги, къ нимъ подходилъ подпоручикъ Кожевниковъ, нетрезвый, какъ онъ самъ признается; ибо, узнавъ чрезъ Сутгофа, что наступилъ часъ, назначенный Тайнымъ Обществомъ для мятежа, онъ хотълъ ободриться и довелъ себя до бъзпамятства кръпкимъ напиткомъ. Онъ спрашивалъ солдатъ: зачъмъ вы забываете клятву данную Кон-

<sup>104)</sup> Показанія нижнихъ чиновъ Московскаго полка; Бестужевь увъряеть, что не говориль этого.

стантину Павловичу; потомъ кричалъ еще въ галлерев: кому присягаете? все обмана! Но порядокъ въ полку симъ не былъ парушенъ: всъ присягнули, и рядовые свли объдать. Тогда поручикъ Сутгофъ, бывшій уже у присяги, вдругъ пришелъ къ своей ротъ съ словами: "Братцы! напрасно мы послуша-"лись; другіе полки не присягають и собрались на Петровской площади. Одінь-"тесь, зарядите ружья, за мной, и не выдавайте. Ваше жалованье у меня въ "карманъ, н раздамъ его безъ приказу." Почти вся рота, несмотря на увъщанія полковаго командира Стюрлера, последовала за Сутгофомъ, который безпрестанно повторяль: впереды! не выдавайте! Между тымь другой поручикъ, Пановъ, также присягнувшій, бъгалъ изъ роты въ роту, возбуждая рядовыхъ увъреніями, что ихъ обманули, что имъ будетъ худо отъ прочихъ полковъ и Константина Павловича. Когда же командиръ полка вызвалъ баталіоны и вельять заряжать ружья, чтобы вести ихъ противъ мятежниковъ, то Пановъ уговаривалъ не повиноваться; лучше сдадимся тъмз, которые стоять за Константина; наконецъ, видя, что ему върять многіе, бросился въ середину колонны и, подавъ знакъ возмущенія крикомъ: Ура! повель нъсколько роть въ разстройствъ на Сенатскую площадь. Идучи мимо Зимняго дворца Вашего Императорскаго Величества, онъ вступиль было съ частію лейбъ-гренадеръ на дворъ онаго; но, увидъвъ, что тамъ стоятъ санеры, п сказавъ: это не наши, пошелъ далъе. На площади, когда нъкоторые изъ рядовыхъ примътили, что они обмануты, Пановъ ободрялъ ихъ, увъряя, что скоро будетъ самъ Константинъ Павловичъ и накажетъ гвардію за ея непостоянство, а ихъ наградитъ. Онъ присоединилъ свои роты къ тъмъ, которыя были приведены Щенинымъ. Къ нимъ же пристало и сколько человъкъ во фракахъ съ кинжалами, пистолетами, саблями.

Коммиссія почитаєть ненужнымь описывать всё происшествія сего дия, ознаменованнаго буйствомъ немногихь и знаками общаго усердія, нелицемърной преданности къ престолу и, всего болье, новымъ примъромъ царственныхъ доблестей, паслъдственныхъ въ семъ Августъйшемъ Домъ, который быль предметомъ безумной злобы мятежниковъ. Сіп происшествія извъстны Вашему Величеству и Россіи. Она съ прискорбіемъ и омерзъніемъ узнала о покушеніи людей, умышлявшихъ обезславить имя Русское, и видитъ съ восторгомъ благодарности, что преступные ковы и надежды ихъ разрушены въ одно, благословенное Небомъ, мгновеніе. Принятый мъры осторожности вскоръ остановили всъ дъйствія бунтовавшихъ: въ ихъ рядахъ уже господствовало безначаліе, коего ужасами эни угрожали Отечеству. Яростнъйшіе продолжали отличаться убійствами. Каховскій, какъ видно изъ многихъ показаній, наконецъ подтвержденныхъ и его собственнымъ признаніемъ, стрълялъ изъ пистолета и смертельно ранилъ графа Милорадовича, въ ту самую минуту, когда онъ явился одинъ передъ рядами несчастныхъ обманутыхъ воиновъ, чтобы обра-

зумить ихъ и возвратить къ долгу 105). Князь Евгеній Оболенскій также раниль его штыкомъ, хотъвъ, какъ утверждаетъ, только ударить лошадь, чтобы принудить его удалиться. Каховскій же, по словамъ князя Одоевскаго 106), убилъ и полковника Стюрлера, и потомъ, бросая пистолетъ, сказалъ: довольно! у меня сего дня двое на душп. Онъ же ранилъ свитскаго офицера (штабсъкапитана Гастефера) кинжаломъ. Князь Щепинъ первый далъ солдатамъ приказаніе стрълять, и въ семъ безпорядкъ ранено нъсколько рядовыхъ и полковникъ Веліо. Наконецъ, Кюхельбекеръ (Вильгельмъ) дерзнулъ обратить оружіе на Великаго Князя Михаила Павловича: матросы гвардейскаго экипажа, съ коими онъ стоялъ 107), и въ волнени мятежа устрашенные симъ покушеніемъ злодъйства, отвели пистолеть его. Кюхельбекеръ однакоже увъряетъ, что онъ не хотълъ совершить удара, а притворно согласился на сіе по вызову Ив. Пущина для того, чтобы не допустить къ сему другихъ и, зная, что пистолеть его измоченный снъгомъ не могь бы выстрълить; въ доказательство прибавляеть, что послъ онъ мътиль тъмъ же пистолетомъ въ генерала Воинова, и пистолетъ осъкся 408).

Но изъ людей, кои были душою заговора, или объщали принять главное начальство надъ вовлеченными въ обманъ войсками, явился на сборномъ мъстъ одинъ Якубовичъ, и не надолго: по условію-ли съ Булатовымъ или, какъ онъ показываетъ, по чувству вины своей и безразсудности, онъ вскоръ оставилъ мятежниковъ. Булатовъ былъ на площади, но только зрителемъ, хотя выходя изъ дому и заряжая пистолеты, говорилъ: "можетъ быть увидять, что есть въ России Бруты и Рьеги, которыхь (въ чемъ признается откровенно) зналь только по именамь. Князь Трубецкой скрывался отъ своихъ сообщниковъ: онъ спъшилъ въ Главный Штабъ присягать Вашему Величеству, думая сею готовностію загладить часть своего преступленія и потому, что тамъ соумышленники не могли найти его. Ему нъсколько разъ дълалось дурно; онъ бродилъ весь день изъ дома въ домъ, удивляя всёхъ встречавшихъ его знакомыхъ; наконецъ пришелъ ночевать къ свояку своему, посланнику двора Австрійскаго, откуда, по Высочайшей волъ Вашей, истребованъ графомъ Нессельродомъ. Рылбевъ, какъ онъ самъ говоритъ, увидъвъ, что нътъ князя Трубецкаго на площади, поъхалъ искать его и не возвращался. Поступки Батенкова въ этотъ день были почти такіе же. Онг проснулся съ

<sup>101)</sup> Лекарь, дёлавшій операцію, представиль Коммиссіи пулю, найденную въ тёль графа Милорадовича; она не ружейная, а пистолетная.

<sup>106)</sup> И собственному признанію.

<sup>101)</sup> Доровеевъ, Өедоровъ, Куронтевъ.

<sup>108)</sup> Пущинъ на вопросъ Коммиссіи, отвічаль, что это ложь. Бывшіе туть нижніе чини говорять, что Кюхельбекеру указываль на Великаго князя не Пущинь, а поручикь Цебриковъ, но и онъ не признается въ томъ.

мыслію о своемт будущемт величіи, какт члена Верховнаго Правленія; конецт мечтамт положила повъстка о присять. Еще нъсколько времени онъ старался узнать, что происходить, искаль Александра Бестужева, Рылбева, который ему сказаль, что офицеры одной батарен гвардейской артиллерін, возмутясь, тадять съ орудіями по городу. Сія ложная въсть его поразила, и онь также спишил присянуть, забывь о планахь для переминь въ Государствъ, о славъ быть въ числъ Правителей, и желая только, чтобы скоръе переловили бунтовщиковъ. Однакожъ вечеромъ, когда уже тишина н порядокъ были повсюду возстановлены, онъ зайхалъ къ Рылбеву и, не входя, а заглядывая въ комнату, спрашивалъ: ну! что? Иванъ Пущинъ, бывшій тутъ съ нъкоторыми другими изъ бъжавшихъ съ Сенатской площади мятежниковъ, оборотился къ нему до половины и сказаль въ отвътъ: да вы, подполковникъ, еы-то что? Увидъвъ его и барона Штейнгеля, Батенковъ скрылся 109), и въ теченіе двухъ недвль, полагаясь на краткость своихъ сношеній съ членами Тайнаго Общества, надъялся избъжать подозръній Правительства: даже при началъ допросовъ, онъ долго увърялъ, что намъренія заговорщиковъ были ему весьма несовершенно извъстны; что онъ, считая ихъ невозможными въ исполненіи, почти не обращаль на нихъ вниманія, что чувствуєть себя виновнымъ въ однихъ нескромныхъ словахъ и дерзкихъ желаніяхъ. Но множество уликъ и можетъ быть, упреки совъсти наконецъ превозмогли притворство: опъ полнымъ искреннимъ признаніемъ утвердилъ свидітельства другихъ 110). Всъ прочіе, больше или меньше участвовавшіе въ мятежь и вообще въ замыслахъ Съверной Думы, показывая другъ на друга, сдълались вскоръ извъстны Коммисіи, немедленно отысканы и представлены къ допросу 111); нъкоторые сами отдались подъ стражу. Между сими последними полковникъ Булатовъ. Сей человъкъ странный и несчастный, давно изнуряемый внутреннею неизлъчимою бользнію, умьвь съ самаго начала почувствовать и беззаконность и безразсудность предпріятія своихъ сообщниковъ, даже рёшительно отклонившись отъ содъйствія и восхищавшись, какъ онъ сказываеть, распоряженіями Вашего Величества 14-го Декабря, вдругъ на следующій день, когда и простнъйшие начинали признавать вину свою, предался какому-то неизъяснимому бъщенству. Мысль, что его именемъ завлеченъ въ заблужденіе и погубленъ любившій его полкъ (Лейбъ-гренадерскій), нелъпая сказка, распущенная легкомысліемъ или зложелательствомъ, что всё рядовые, бывшіе на

<sup>109)</sup> Такъ разсказываетъ Штейнгель.

<sup>110)</sup> Одно изъ своихъ письменныхъ объявленій Коммиссін онъ начинаеть сими словами: Дабы не умереть, пося въ душь преступную тайну.

<sup>111)</sup> Вольшая часть въ Петербургѣ; Кюхельбекеръ, бѣжавшій послѣ первыхъ пушечныхъ выстрѣловъ, въ Варшавѣ; немпогіе въ Москвѣ, въ томъ числѣ баронъ Штейнгель, который выѣхаль отсюда 22-го Декабря.

площади, обречены смертной казни, совершенно омрачили его умственныя способности. "Въ семъ состояни", говоритъ онъ въ письмъ къ Его Высоче-"ству Великому Князю Миханлу Павловичу, "я пришелъ въ Главный Штабъ къ "присягъ. Мое воображение смутилось; голова пылала; мнъ казалось, что от-"всюду течетъ кровь моихъ любезныхъ сослуживцевъ, и когда вокругъ меня "клялись въ върности Государю, я подняль руку, поцеловаль кресть, съ "ужасною клятвою въ сердив: умертвить Его. Всякъ, увидъвъ мое имя на "присяжномъ листъ, узнаетъ въ немъ подпись злодъя." Онъ однакоже не быль злодвемь, по крайней мёрё закоренёлымь: волнение страстей скоро въ немъ затихло; онъ началъ удостовъряться въ лживости дошедшихъ до него слуховъ, наконецъ пришелъ во дворецъ, былъ допущенъ къ Вашему Величеству, и первый взглядь Вашъ обезоружилъ его. Съ сей минуты до того времени, когда новый припадокъ прежней бользни лишилъ его силъ и жизна (19 Января сего года), онъ безпрестанно терзался воспоминаніемъ своего страшнаго, дотолъ никому неизвъстнаго умысла, воспоминаниемъ самыхъ знаковъ оказаннаго ему мплосердія; но утоляль муку совъсти признаніями, совершенно добровольными (ибо онъ даже не былъ допрашиваемъ) и умирая, смёло завёщаль участь дётей Монарху, на коего мыслиль поднять руку.

Спокойство, твердостію Вашего Величества возвращенное столиць, въ прочихъ мъстахъ Империи, за исключениемъ Василькова и окрестностей, не было и нарушено. Въ Москвъ, гдъ всъ жители съ восторгомъ произносили клятву въ върности Вашему Императорскому Величеству и Наслъднику Престола, нъкоторые изъ членовъ Тайнаго Общества, въ томъ числъ и отставшіе отъ онаго, собирались разсуждать о просшествіяхъ 14-го Декабря. Одинъ, Мухановъ 112), извъстный другими невоздержностію ви ръчахи, говориль въ изступленіи досады: "Наши товарищи гибнуть; ихъ можеть спасти только "смерть Государя, и я знаю человъка готоваго, по крайней мъръ, отмстить "за нихъ 113)". Сами сообщники слушали его съ пренебрежениемъ. На Югъ, гдъ въ слъдствіе нредписаній, привезенныхъ изъ Таганрога генералъ-адъютантомъ Чернышевымъ, уже были забираемы подъ стражу важнъйшіе злоумышленники, по указаніямъ донесшаго на нихъ капитана Майбороды, бъщенство другихъ, смущенныхъ открытіемъ заговорщиковъ, также изливалось въ словахъ 114). Поджіо говорилъ Василію Давыдову: "должно, для спасенія нашихъ, ъхать въ Петербургъ, убить Императора Константина" (имъ еще неизвъстно было вступленіе Вашего Величества на Престоль); я предлагаю свои двѣ руки".--"Надобно ихъ шесть", отвъчалъ Давыдовъ. Поджіо думалъ найти по-

<sup>112)</sup> Штабеъ-капитанъ Измайловскаго полка.

<sup>.413)</sup> Показаніе Якушкина. Мухановъ признался, что говориль это.

<sup>114)</sup> Достойно замѣчанія, что главные, въ томъ числѣ полковникъ Пестель, арестованы именно 14-го Декабря.

собниковъ въ Митьковъ, князъ Валеріянъ Голицынъ, князъ Оболенскомъ и Матвъъ Муравьевъ 445). Генералъ-мајоръ князь Сергъй Волконскій, узнавъ. что полковникъ Пестель съ и которыми другими арестованъ, нашелъ средство увидъться съ нимъ наединъ. Пестель сказалъ ему: "не бойтесь, спасайте "только мою Русскую Правду 116); а я не открою ничего"; и однакожъ во всемъ признался предъ Коммиссіею, наименовалъ всъхъ своихъ соумышленниковъ и, по требованію Коминссін, вст они отысканы и представлены сюда мъстными начальствами. Сергий и Матвий Муравьевы также были взяты (29 Лекабря) начальникомъ перваго, подполковникомъ Гебелемъ, хотя онъ (Муравьевъ) находился не при полку и, узнавъ отъ Бестужева-Рюмина о приказаніи арестовать его, скрывался вибств съ братомъ 117). Къ сожальнію г. Гебель не имълъ осторожности приставить къ нимъ достаточную стражу, и въ ту же ночь, итсколько офицеровъ, принадлежавшихъ къ Обществу Соединенныхъ Славянг, порутчики Кузминъ, Сухиновъ, Шипилла и штабсъ-капитанъ баронъ Соловьевъ ворвались въ комнаты, гдъ содержались Муравьевы, освободили ихъ, схватили подполковника Гебеля и жандармскаго офицера, ранили перваго. Сергъй Муравьевъ тогда лишь, какъ утверждаетъ онъ, ръшился возмутить Черниговскій полкъ. Онъ быль въ мастечка Триласьа, но немедленно отправился въ Ковалевку, чтобы собрать тамъ 2-ю гренадерскую роту, велъвъ порутчику Кузмину туда же привести 5-ю, а Соловьеву и Щипиллъ возмутить свои роты и съ ними идти въ Васильковъ. Изъ Ковалевки, гдъ онъ ночевалъ, Сергъй Муравьевъ-Апостолъ, 30-го Цекабря, пошелъ съ двумя ротами, 2-ю и 5-ю, на Васильковъ. Дорогою прівхаль къ нему Бестужевъ-Рюминъ, котораго онъ посылалъ въ Брусиловъ за извъстіями. Въ 8-ми верстахъ отъ города, узнавъ, что тамъ стоитъ рота съ мајоромъ Трухинымъ, Муравьевъ приказалъ своимъ зарядить ружья; мајоръ Трухинъ съ своей стороны приказываль тоже; ему не повиновались, и возмутившияся роты вступили безпрепятственно въ Васильковъ. Тутъ, отдавъ подъ стражу маіора Трухина, выпустивъ арестованныхъ подполковникомъ Гебелемъ Соловьева,

<sup>116)</sup> Показанія Давидова и Поджіо.

<sup>116)</sup> Списокъ оной, руки самого Пестеля, быль зарыть въ земль близъ деревни Курносовки, но найденъ штабсъ-ротмистромъ Слепцовымъ, адъютантомъ генераль-лейтенанта Чернышева.

<sup>117)</sup> За нѣсколько дней передъ тѣмъ, Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ, узнавъ въ Житомирѣ о происшествіяхъ 14-го Декабря, вздумаль снова требовать смерти Государя Цесаревича отъ директоровъ Польскаго Тайнаго Общества и просилъ графа Мошинскаго доставить имъ письмо, которое Бестужевъ-Рюминъ еще въ 1824-мъ году хотѣлъ отправить къ нимъ чрезъ князя Сергѣя Волконскаго. "Я надѣялся", говоритъ Муравьевъ, "что, "сдѣлавъ сіе, Варшавское Общество принуждено будетъ начать и возмущеніе въ Польшѣ, "а мы тѣмъ воспользуемся". Но графъ Мошинскій не согласился на предложеніе, сказавъ, "что уставы Польскаго Общества не дозволяютъ принимать никакихъ письменныхъ сообщеній".

Щиниллу и нъсколькихъ преданныхъ суду рядовыхъ, взявъ безденежно хлъба, пругихъ събстныхъ принасовъ и нанитковъ изъ городскихъ лавокъ, Муравьевъ началъ составлять планы для дъйствія. Къ нему пристали еще пъкоторые офицеры и прітзжаль изъ Бтлой Церкви приглашенный имъ наканунт нодпорутчикъ 17-го Егерскаго полка Александръ Вадковскій, членъ не весьма пъятельный Южнаго Общества. Сергъй Муравьевъ уговаривалъ его произвести бунть въ семъ полку. "Буду стараться, если соберуть его; но кажется невозможно", отвъчалъ Вадковскій и разстался съ Муравьевымъ, который въ тоже время посылаль въ Кіевъ, надъясь тамъ найти какого нибудь единомышленника и требуя пособія. Онъ думаль идти или на Кіевъ, или на Бълую Церковь, или къ Житомиру, чтобы соединиться съ офицерами Общества Славянь; наконець решился двинуться къ Брусилову, откуда могъ, смотря но обстоятельствамъ, поспъть однимъ переходомъ и въ Кіевъ, и въ Житомиръ. На другой день, 31-го Декабря въ полдень (ибо онъ дожидался 2-й мушкетерской роты) онь вельяь собраться къ походу тымь, кои уже пристали къ нему: передъ выступленіемъ, полковой священникъ, за 200 рублей, согласился отпъть молебенъ и прочесть сочиненный Сергъемъ Муравьевымъ и Бестужевымъ-Рюминымъ Катихизись, въ коемъ, какъ было означено выше, своевольно толкуя отдельныя мъста изъ Ветхаго Завъта, они хотъли доказать, что Богу угоденъ одинъ республиканскій образъ правленія. Но сей иже-Катихизисъ, какъ самъ Муравьевъ показываетъ, произвелъ на рядовыхъ невыгодное для его намфреній впечатльніе, и онъ увидьль себя принужденнымъ дъйствовать снова именемъ Государя Цесаревича, увъряя солдатъ, что Его Высочество не отрекался отъ Короны. На пути къ Брусилову, въ деревнъ Мотовиловкъ нашелъ онъ 1-ю гренадерскую и 1-ю мушкетерскую роты безъ командировъ 118). Онъ предлагалъ имъ, просилъ съ нимъ соединиться; часть мушкетерской роты согласилась, гренадерская отказалась вся рашительно и отступила къ Бълой Церкви. Мятежники провели весь слъдующій день (1-е Января) въ Мотовиловкъ, ибо начальникъ ихъ Сергъй Муравьевъ боялся трудить солдать въ праздникъ Новаго года. 2-го Января, не получая извъстій изъ Кіева, полагая, что и тамъ и въ самомъ мъстечкъ Брусиловъ уже знають о бупть его, онь пошель кь Бълой Церкви и ночеваль вь сель Пологи; туть, уведомясь отъ Щиниллы, что въ Белой Церкви неть войска, которое онъ надъялся возмутить, Муравьевъ спова измънилъ свой планъ, обратился къ Трилъсью искать сближенія съ членами Общества Соединенных Славянь, но между деревнями Устимовкой и Королевкой, встрътилъ высланный противъ него гусарскій отрядъ генерала Гейсмара. "Я привелъ

<sup>118)</sup> Командиръ 1-й грепадерской быль съ своею ротою; но рядовие, чтобы спасти начальника своего отъ мятежниковъ, уговорили его одъться въ солдатскій мундиръ.

И, 22. Русскій АРХИВЪ 1881.

"свои роты въ порядокъ", говорить онъ, "велълъ солдатамъ не стръляя идти "прямо на пушки съ остававшимися офицерами (ибо многіе изъ присоединившихся къ нему въ Васильковъ въ то время уже оставили его); солдаты "шли за мною "19, когда я упалъ безъ чувствъ, раненый картечью; очнув-"шись, увидълъ своихъ въ разстройствъ, хотълъ собрать ихъ; но они, вмъ-"сто повиновенія, схватили меня и Бестужева, и отдали начальнику эскадрона "Маріупольскаго полка". Братъ его Матвъй и всъ прочіе офицеры также взяты, кромъ убитаго въ дълъ другаго его брата Ипполита и порутчика Сухинина, который, успъвъ бъжать, отысканъ уже мъстнымъ начальствомъ въ Кишеневъ; изъ взятыхъ, Кузминъ застрълился въ тотъ же день предъ глазами обоихъ Муравьевыхъ, съ коими онъ содержался 120.

Описавъ свойство, намъренія и дъйствія открытыхъ въ Россіи злоумышленныхъ Тайныхъ Обществъ, Коммиссіи остается обратить вниманіе Вашего Императорскаго Величества на личное въ сихъ замыслахъ и действіяхъ участвованіе всёхъ допрошенныхъ въ продолженіе слёдствія, какъ тёхъ, коихъ имена упомянуты въ семъ допесени, такъ и другихъ, менъе значившихъ въ кругу своихъ сообщинковъ, хотя нъкоторые между ими участвовали и въ самыхъ преступныхъ умыслахъ. Коммиссія старалась представить сіе наиточнъйшимъ образомъ въ особыхъ о каждомъ запискахъ, означая въ оныхъ, п собственныя ихъ признанія, и показанія свидътелей, и новые по симъ показаніямъ данные ими отвъты и объясненія. Сін записки, вмъсть съ письменными извътами допрошенныхъ и другими, следующими къ делу, более или мене важными бумагами, Коммиссія подносить на Высочайшее усмотръніе Вашего Величества. 30-го Мая 1826 года. Председатель, военный министръ Татищевз. Генераль-фельдцейхместерь Михаиль. Д. т. с. князь Голицынг. Санктпетербургскій военный генераль-губернаторь, г.-адъютанть Голенищевс-Кутузовг. Генераль-адъютанты: Чернышевг, Бенкендорфг, Левашовг, Потаповг. Спрыниль: д. ст. сов. Д. Блудовг.

весьма неохотно, какъ показываетъ Матвей Муравьевъ, и бросили ружья, какъ скоро гусары закричали имъ: сдавайтесь.

<sup>120)</sup> Изъ нихъ: Сухиновъ, Соловьевъ, Щипилла и Мозалевскій преданы военному суду въ 1-й армін. Ипполитъ Муравьевъ пріёхаль къ братьямъ нечаянно въ Васильковъ н остался съ ними вопреки усильнымъ просьбамъ нхъ, особливо Матеѣя, который предвидъл окончаніе преступиаго ихъ предпріятія. Онъ говориль о томъ на походѣ Бестужеву-Рюмину. Не падобно терять на дежды, отвѣчалъ Бестужевъ, если не удастся здысь, то не все еще пропало: мы скроемся въ лысахъ, проберемся къ Петербургу, и я убы Государя. Бестужевъ увѣряетъ, что онъ это сказалъ единственно для того, чтобы ободрить Муравьева и удержать его отъ самоубійства.

## Прибавленіе къ Донесенію Слѣдственной Коммиссіи.

#### списокъ

лицъ, кои по дълу о тайныхъ злоумышленныхъ Овществахъ предаются по Высочайшему повелънию Верховному Уголовному Суду, въ силу Манифеста отъ 1-го числа Іюня сего 1826 года.

### Съвернаго Общества.

- 1. Князь *Трубецкой*, полковникъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка, дежурный штабъ-офицеръ 4-го пъхотнаго корпуса.
  - 2. Рымьевъ, отставной подпорутчикъ.
- 3. Князь Евгеній *Оболенскій*, порутчикъ лейбъ-гв. Финляндскаго полка, старшій адъютантъ командующаго всею пѣхотою Гвардейскаго Корпуса генераль-адъютанта Бистрома 1-го.
  - 4. Муравьевъ Никита, Гвардейскаго Генеральнаго Штаба капитанъ.
  - 5. Каховскій, отставной порутчикъ.
- 6. Князь *Щепинх-Ростовскій*, лейбъ-гвардіи Московскаго полка штабсъ-капитанъ.
- 7. Бестужевъ Александръ, лейбъ-гвардін Драгунскаго полка штабсъ-капит., адъютантъ Его Королевскаго Высочества Герцога Александра Виртембергскаго.
- 8. Бестужевъ Михайло, лейбъ-гвардін Московскаго полка штабсъ-
  - 9. Арбузовъ, гвардейскаго экипажа лейтенантъ.
  - 10. Бестужевъ Николай, 8-го экипажа капитанъ-лейтенантъ.
  - 11. Пановъ, лейбъ-гвардін Гренадерскаго полка порутчикъ.
  - 12. Сутпофъ, лейбъ-гвардін Гренадерскаго полка порутчикъ.
  - 13. Кюхельбекерг, коллежскій ассессоръ.
  - 14. Пушинъ Иванъ, коллежскій ассессоръ.
  - 15. Князь Одоевскій, лейбъ-гвардін коннаго полка корнетъ.
  - 16. Якубовичг, Нижегородскаго драгунскаго полка капитанъ.
  - 17. Цебриковъ, лейбъ-гвардін Финляндскаго полка порутчикъ.
  - 18. Ръпинъ, лейбъ-гвардін Финляндскаго полка штабсъ-капитанъ.

- 19. Муравьев, Александръ, отставной полковникъ.
- 20. Якушкинг, отставной капитанъ.
- 21. Фонг-Визинг, отставной генераль-маюрь.
- 22. Князь Шаховской Федоръ, отставной маіоръ.
- 23. Лунинг, Михаиль, лейбъ-гвардіи Гродненскаго гусарскаго полка подполковникъ.
  - 24. Мухановъ, лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка штабсъ-капитанъ.
  - 25. Митьковг, лейбъ-гвардін Финляндскаго полка нолковникъ.
  - 26. Завалишинг, 8-го флотского экипажа лейтенантъ.
  - 27. Батенков, корпуса инженеровъ путей сообщенія подполковникъ.
  - 28. Баронъ Штейнгель, отставной подполковникъ.
- 29. Торсонг, флота капитанъ-лейтенантъ, адъютантъ начальника Морскаго Штаба.
  - 30. Князь Голицынг Валеріанъ, камеръ-юнкеръ.
  - 31. Бъляевъ 1. гвардейскаго экипажа мичманы.

  - 33. Дивовъ, Гвардейскаго экипажа мичманъ.
  - 34. Бестужево Петръ, мичманъ 27-го флотскаго экипажа.
  - 35. Свистиновъ, Кавалергардскаго полка корнетъ.
  - 36. Анненковъ, Кавалергардскаго полка порутчикъ.
  - 37. Кривцовъ, лейбъ-гвардіи конной артиллеріи подпорутчикъ.
  - 38. Муравьев Александръ, корнетъ Кавалергардскаго полка.
  - 39. Нарышкинг, полковникъ Тарутинскаго пъхотнаго полка.
  - 40. Фонг-дерг-Бригенг, отставной полковникъ.
  - 41. Пущинг, лейбъ-гвардін конно-піонернаго эскадрона капитапъ.
  - 42. Бодиско 1-й, Гвардейскаго экипажа лейтенантъ.
  - 43. Кюхельбекерг, того же экинажа лейтенанть.
  - 44. Мусинг-Пушкинг, того же экипажа лейтенанть.
  - 45. Акуловъ, того же экипажа лейтенантъ.
  - 46. Вишневскій, того же экипажа лейтенанть.
  - 47. Бодиско 2-й, того же экипажа мичманъ.
  - 48. Горской, статскій сов'ятникъ.
  - 49. Графъ Коновницынг 1, гвардейскаго генеральнаго штаба подпорутчикъ.
  - 50. Оржитскій, отставной штабсь-ротмистрь.
  - 51. Кожевников, лейбъ-гвардін Измайловскаго полка подпорутчикъ.
  - 52. Фокъ, того же полка подпорутчикъ.
  - 53. Лаппа, того же полка подпорутчикъ.
- 54. Назимов, лейбъ-гвардін конно-ніонернаго эскадрона штабсъ-капитанъ.
  - 55. Баронъ Розенъ, лейбъ-гвардін Финляндскаго полка порутчикъ.
  - 56. Глабов, колнежскій секретарь.

- 57. Андреевг, лейбъ-гвардін Пзмайловскаго полка подпорутчикъ.
- 58. Толстой, Московскаго пъхотнаго полка прапорщикъ.
- 59. Графъ Чернышевъ, Кавалергардскаго полка ротмистръ.
- 60. Чижовъ, 2-го флотскаго экипажа лейтенантъ.
- 61. Тургеневъ Николай, дъйствительный статскій совътникъ.

### Южнаго Общества.

- 1. Пестель, полковникъ Вятскаго пъхотнаго полка.
- 2. Сергъй *Муравьевъ-Апостолъ*, Черниговскаго пъхотнаго полка подполковникъ.
  - 3. Бестужевт-Рюминт, Полтавскаго пъхотнаго полка подпорутчикъ.
  - 4. Муравьевъ-Апостолъ Матевії, отставной подполковникъ.
  - 5. Юшневскій, 4-го пласса, бывшій генераль-интенданть 2-й армін.
  - 6. Князь Волконскій Сергъй, генераль-маюръ.
  - 7. Давидовъ, Василій Львовъ сынъ, отставной полковникъ.
- 8. Кинзь Барятинскій, лейбъ-гвардіп гусарскаго полка штабсъ-ротмистръ, адъютантъ главнокомандующаго 2-ю армією.
  - 9. Поджіо, отставной нодполковникъ.
  - 10. Муравьевъ Артамонъ, Ахтырскаго гусарскаго полка полковникъ.
  - 11. Повало-Швейковскій, Саратовскаго п'яхотнаго полка полковникъ.
  - 12. Вадковскій, Нъжинскаго конно-егерскаго полка прапорщикъ.
  - 13. Тизенгаузенъ, полковникъ Полтавскаго пъхотнаго полка.
  - 14. Вранницкій, полковникъ квартирмейстерской части.
  - 15. Крюковъ, квартирмейстерской части порутчикъ.
- 16. Фаленбергз, подполковникъ квартирмейстерской части, старшій адъютантъ главнаго штаба 2-й армін по квартирмейстерской части.
  - 17. Лорерг, Вятскаго пъхотнаго полка мајоръ.
- 18. Краснокутскій, оберъ-прокуроръ Сената, дійствительный статскій совітникъ.
  - 19. Лихаревг, подпорутчикъ квартирмейстерской части.
- 20. Вольфг, штабъ-лъкарь, состоявшій при главной квартиръ 2-й армін.
- 21. Крюковъ, Кавалергардскаго полка порутчикъ, адъютанть главно-командующаго 2-ю армісю.
  - 22. Поджіо, отставной штабсь-капитань.
  - 23. Аврамовъ, подковникъ Казанскаго пъхотнаго полка.
  - 24. Норов, отставной подполковникъ.
- 25. Янтальцовг, подполковникъ, командиръ конно-артиллерійской роты № 27.
- 26. Ивашевг, ротмистръ Кавалергардскаго полка, адъютантъ главно-командующаго 2-ю арміею.

- 27. *Басарици*, лейбъ-гвардін Егерскаго полка порутчикъ, старшій адъютантъ Главнаго Штаба 2-й армін.
  - 28. Корниловичь, гвардейскаго Генеральнаго Штаба штабсъ-капитанъ.
  - 29. Бобрищевт-Пушкинт 1, порутчикъ квартирмейстерской части.
  - 30. Бобрищевъ-Пушкинг 2, порутчикъ квартирмейстерской части.
  - 31. Заикинг, подпорутчикъ квартирмейстерской части.
  - 32. Аврамовъ, порутчикъ квартирмейстерской части.
  - 33. Загорпикій, порутчикъ квартирмейстерской части.
  - 34. Поливанова, отставной полковникъ.
  - 35. Баронъ Черкасовъ, порутчикъ квартирмейстерской части.
  - 36. Фохть, штабсъ-капитанъ Азовскаго пъхотнаго полка.
- 37. Графъ *Булгари* Николай, порутчикъ кирасирскаго Ен Величества полка.

### Соединенных Славянъ.

- 1. Борисова 1, подпорутчикъ 8-й артиллерійской бригады.
- 2. Борисова 2, отставной подпорутчикъ.
- 3. Спиридова, маюръ Пензенскаго пъхотнаго нолка.
- 4. Горбачевскій, подпорутчикъ 8-й артиллерійской бригады.
- 5. Бечасновъ, прапорщикъ 8-й артиллерійской бригады.
- 6. Пестовъ, поднорутчикъ 9-й артиллерійской бригады.
- 7. Андреевиче 2, подпорутчикъ 8-й артиллерійской бригады.
- 8. Люблинскій, дворянинъ Волынской губернін.
- 9. Тютиева, капитанъ Пензенскаго пъхотнаго полка.
- 10. Громницкій, порутчикъ Пензенскаго пъхотнаго полка.
- 11. Кирпьевъ, пранорщикъ 8-й артиллерійской бригады.
- 12. Фурманг, капитанъ Черпиговскаго пъхотнаго полка.
- 13. Веденяпинг 1, подпорутчикъ 9-й артиллерійской бригады.
- 14. Веденяпинъ 2, прапорщикъ 9-й артиллерійской бригады.
- 15. Шимково, прапорщикъ Саратовскаго пъхотнаго полка.
- 16. Мозганъ, подпорутчикъ Пензенскаго пъхотнаго полка.
- 17. Ивановъ, провіантскій чиновникъ 10-го класса.
- 18. Фролов 2-й, Пензенскаго пъхотнаго полка подпорутчикъ. 19. Мозгалевский, подпорутчикъ Саратовскаго пъхотнаго полка.
- 20. Лисовскій, порутчикъ Пензенскаго пъхотнаго полка.
- 21. Выподовскій, канцеляристь.
- 22. *Берстель*, подполковникъ, бывшій командиръ легкой роты № 2-го 9-й артиллерійской бригады.
  - 23. Шахиревт, Черниговскаго пъхотнаго полка порутчикъ.

## ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА.

Санктнетербургъ, 15 Декабря (1825).

Вчерашній день будеть безь сомнанія эпохою въ исторіи Россіи. Въ оный жители столицы узнали съ чувствомъ радости и надежды, что Государь Императоръ Николай Павловичъ воспринимаеть вънецъ своихъ предковъ, принадлежащій ему и всл'ёдствіе торжественнаго, совершенно произвольнаго отреченія. Государя Цесаревича Константина Павловича, и по назначенію въ Бозъ почивающаго Императора Александра, и въ силу коренныхъ законовъ Имперін о наслъдін престола. Но Провидънію было угодно сей столь вожделънный день ознаменовать для насъ и печальнымъ происшествіемъ, которое внезапно, но лишь на нъсколько часовъ, возмутило спокойствіе въ нъкоторыхъ частахъ города. Вскоръ послъ изданія высочайшаго манифеста о вступленіи Его Императорскаго Величества на престолъ, Государственный Совътъ, Правительствующій Сенатъ и Святьйшій Сунодъ присягали въ върности Монарху. Въ теченіе утра должны были дать присягу всё полки лейбъ-гвардіи. Въ половинъ двънадцатаго часа командующій Гвардейскимъ Корпусомъ и начальникъ Гвардейскаго Штаба донесли Его Величеству, что присяга учинена полками Конно-Гвардейскимъ, Кавалергардскимъ, Преображенскимъ, Семеновскимъ, Павловскимъ Грепадерскимъ, Гвардейскимъ Егерскимъ, Финляндскимъ и Сапернымъ батальономъ. О прочихъ полкахъ не было еще извъстія; но сему причиною полагали отдаленность ихъ казармъ отъ дворца. Въ двънадцать часовъ узнали, что четыре офицера Гвардейской Конной Артиллеріи, оказавшіе сопротивленіе, взяты подъ стражу, но что прочіе, какъ офицеры, такъ и нижніе чины Гвардейскаго Артиллерійскаго Корпуса присягали съ отибинымъ и единодушнымъ усердіемъ. Уже въ исходъ перваго часа дошло до свъдънія Его Величества, что часть Московскаго полка (какъ сказывали отъ 3 до 4 сотъ человъкъ), выступивъ изъ своихъ казармъ, съ распущенными знаменами и провозглашая Императоромъ Великаго Князя Константина Павловича, идеть на Сенатскую площадь. Толпы народа сбътались къ сей площади и передъ дворцемъ. Государь Императоръ вышелъ изъ дворца безъ свиты, явился одинъ народу и былъ встръченъ изъявленіями благоговънія и любви: отовсюду раздавались усердныя восклицанія. Между тімь дві возмутившіяся роты Московскаго полка не смирялись. Онъ построились въ баталіонъ-карре передъ Сенатомъ; ими начальствовали семь или восемь оберъ-офицеровъ, къ коимъ присоединилось нъсколько человъкъ гнуснаго вида во фракахъ. Небольшія толны черни окружали ихъ и кричали: ура! Необходимость противопоставить имъ достаточное число върныхъ войскъ была очевидна. Государь Императоръ далъ повельніе вывести одинъ баталіонъ Преображенскаго полка

и, предводительствуя онымъ, приблизился къ мъсту, гдъ были собраны бунтующіе, но съ твердымъ намъреніемъ не употреблять силы, пока будеть хотя мальйшая въроятность кротостію и увъщаніемъ образумить ослъпленныхъ матежниковъ. Къ нимъ подъбхалъ Санктиетербургскій военный генераль губернаторъ графъ Милорадовичъ, въ надеждъ, что его слова возвратять ихъ къ чувству обязанности; но въ ту самую минуту стоявшій возлѣ него человъкъ во фракъ выстрълилъ по немъ изъ пистолета и смертельно ранилъ сего върнаго и столь отличнаго военачальника. Онъ умеръ пынъшнюю ночь.

Сіе злодъяніе ни въ чемъ не измънило намъреній Его Императорскаго Величества. Твердость и милость равномёрно оказывались въ сдёланныхъ нёсколько разъ по его повелънію увъщаніяхъ возмутившимся. Государь призывалъ ихъ къ долгу и смиренію, по не виимая никакимъ условіямъ, не скрывая отъ нихъ, что и за самою скорою покорностію долженствуетъ необходимо и во всякомъ случав последовать примерное наказаніе зачинщиковъ мятежа.

Между тъмъ Его Величество далъ приказаніе бывшій въ караулт у дворца полкъ Финляндскій Егерскій усилить Сапернымъ баталіономъ, а полкамъ Кавалергардскому, Конногвардейскому, Павловскому Грепадерскому и Лейбъ-Гвардіи Артиллерійской первой бригадъ явиться къ нему. Всъ сін войска ревностно просили дозволенія однимъ ударомъ уничтожить бунтъ и мятежниковъ. Къ симъ последнимъ присоединилось изсколько человъкъ изъ Лейбъ-Гренадерскаго полка и Гвардейскаго Морскаго Экипажа; но съ другой стороны Великій Князь Миханлъ Павловичъ, который въ ту лишь минуту возвратился въ С.-Петербургъ, узнавши, что часть принадлежащаго къ его дивизіи Московскаго полка обезславила себя возстаніемъ на закопную власть, немедленно отправился къ казармамъ и тамъ, даже не употребляя пикакихъ строгихъ мъръ, привель въ присягъ шесть роть сего полка, кои при началъ возмущенія хоти отказывались присягать, однакожъ не хотели и следовать примеру вышедшихъ на Сенатскую площадь. Его Высочество, обязавъ сін роты клятвеннымъ объщаниемъ върности Государю Императору Николаю Павловичу, привель ихъ къ Августъйшему Брату своему; онъ пылали равнымъ съ другими войсками нетеривніемъ положить конецъ мятежу.

Но Государь Императоръ еще щадилъ безумцевъ, и лишь при наступленіи ночи, когда уже были вотще истощены всё средства уб'єжденія, и самое воззвание преосвященнаго митрополита Серафима препебрежено мятежниками, Его Величество наконецъ ръшился, вопреки желанію сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногіе выстрълы въ пъсколько минуть очистили площадь. Конница ударила на слабые остатки бунтовавшихъ, преслъдуя и хватая ихъ. Потомъ разосланы по всёмъ улицамъ сильные дозоры, и въ шесть часовъ вечера изто всей толпы возмутившихся не было уже и двухъ человъкъ вмъстъ: они бросали оружіе, или сдавались въ плъиъ. Въ десять часовъ взято было дозорами болже пяти сотъ, кои скитались разстянные. Виновнтише изъ офицеровъ пойманы и отведены въ кртпость.

Въ шесть часовъ вечера, Государь возвратился во дворецъ, и молебствіе, по случаю восшествія Его Императорскаго Величества на престолъ, совершено въ присутствін Ихъ Величествъ, всего двора и при великомъ стеченіи знатныхъ особъ. Въ городъ уже было возстановлено повсемъстное спокойствіе.

Таковы были происшествія вчерашняго дня. Будучи очевидцами оныхъ, мы описали всъ обстоятельства съ величайшею подробностію и точностію. Они безъ сомивнія горестны для всёхъ Русскихъ и должны были оставить скорбное чувство въ душт Государя Императора. Но всякъ, кто былъ свидътелемъ поступковъ нашего Монарха въ сей памятный день, его великодушнаго мужества, разительнаго, ничёмъ неизмёняемаго хладиокровія, коему съ восторгомъ дивятся всё войска и опытитйшіе вожди ихъ; всякъ, кто видёлъ, съ какою блистательною отважностію и успёхомъ дёйствоваль Августёйшій Брать его, Великій Князь Миханлъ Павловичъ; наконецъ, всякъ, кто размыслитъ, что мятежники, пробывъ четыре часа на площади, въ большую часть сего времени со всёхъ сторонъ открытой, не нашли себ'в другихъ пособниковъ, кром в немногих в пьяных в солдать и немногих же людей изъ черни также пьяныхъ; и что изъ всъхъ Гвардейскихъ полковъ ни одинъ въ цъломъ составъ, а лишь нъсколько роть двухъ полковъ и Морскаго Экипажа могли быть обольщены или увлечены нагубнымъ примъромъ буйства: — тотъ конечно съ благодарностію къ Промыслу признаеть, что въ семъ случав много и утвшительнаго; что оный есть не иное что, какъ минутное испытаніе, которое будетъ служить лишь къ ознаменованію истиннаго характера націи, непоколебимой върности величайшей безъ всякаго сравненія части войскъ и общей преданности Русскихъ къ Августъйшему ихъ законному Монарху. Признанія уже допрошенныхъ важнъйшихъ преступниковъ и добровольная явка главнъйшихъ зачинщиковъ, скорость, съ коею бунтующіе разстялись при самыхъ первыхъ выстрълахъ, изъявленія искренняго раскаянія солдатъ, кои сами возвращаются въ казармы оплакивать свое минутное заблужденіе, все доказываетъ, что они были слъпымъ орудіемъ, что провозглашеніе имени Цесаревича Константина Павловича и мнимая в рность присягь, отъ коей Его Императорское Высочество самъ произвольнымъ и непремъпнымъ отречениемъ своимъ разръшиль встхъ, служили только покровомъ настоящему явному намъренію замыслившихъ сей бунтъ: навлечь на Россію вст бъдствія безначалія.

Праведный судъ вскоръ совершится падъ преступными участниками бывшихъ безпорядковъ. Помощію Неба, твердостію правительства опи прекращены совершенно: ничто пе нарушаетъ спокойствія столицы, и войска, кои изъ предосторожности провели минувшую почь на бивуакахъ близъ дворца, возвратились въ казармы.

Нынъ поутру Государь Императоръ объезжалъ всъ находившіеся при немъ полки и, узнавъ, что рядовые Гвардейскаго Экипажа изъявляють живъйшее раскаяніе, утверждають, что они были вовлечены въ мятежъ обманомъ, и уже въ присутствии Великаго Князя Михаила Павловича дали присягу въ върности, -- дозволилъ сему баталіону предстать предъ него, даровалъ имъ великодушное прощеніе и возвратиль знамя, коего, по воль Его Императорскаго Величества, они были лишены вчера. Они со слезами славять милосердіе Монарха.

(Изг Прибавленія къ номеру 100 Спб. Видомостей 1825 года).

# НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНІЕ Ө. И. ТЮТЧЕВА.

Васъ развратило самовластье, И мечь его васъ поразиль, И въ неподкупномъ безпристрастып Сей приговоръ законъ скръпилъ.

Народъ, чуждаясь въроломства, Поносить ваши имена, И ваша память для потомства, Какъ трупъ въ землъ, схоронена.

О жертвы мысли безразсудной! Вы уповали, можеть быть, Что станеть вашей крови скудной, Чтобъ въчный полюсь растопить.

Едва дымясь, она сверкнула На въковой громадъ льдовъ: Зима жельзная дохнула, И не осталось и слъдовъ.

(Мюнхенъ. 1827).

# казнь декабристовъ. Разсказы современниковъ

### 1. Разсказъ Шницлера.

Почтенний изследователь новейшей Русской Исторіи, Шницлерь находился въ Петербурге съ 1826 году. Нижеследующій разсказъ помещень во второй части его "Русской исторіи при императорахъ Александре и Николав" (изд. 1847 г., стр. 305 и след.).

13 (25) Іюля 1826 года, близъ кръпостнаго вала, противъ небольшой и ветхой церкви Св. Троицы, на берегу Невы, начали съ двухъ часовъ утра устроивать висълицу, такихъ размъровъ, чтобы на ней можно было повъсить пятерыкъ. Въ это время года Петербургская ночь есть продолжение вечернихъ сумерокъ, и даже въ ранній утренній чась предметы можно различать вполнъ. Кое-гдъ, въ разныхъ частяхь города, послышался слабый бой барабановь, сопровождаемый звукомъ трубъ: отъ каждаго полка мъстныхъ войскъ было послано по отряду, чтобы присутствовать на предстоявшемъ плачевномъ зрълищъ. Преднамъренно не объявили, когда именно будеть совершена казнь; поэтому большая часть жителей покоплась сномъ, и даже чрезъ часъ къ мъсту дъйствія собралось лишь весьма немного зрителей, викакъ не больше собраннаго войска, которое помъстилось между ними и совершителями казни. Господствовало глубокое молчаніе; только въ каждомъ воинскомъ отрядъ били въ барабаны, но какъ-то глухо, не нарушая тишибы ночной.

Около трехъ часовъ тотъ-же барабанный бой возвъстить о прибытіи приговоренных въ смерти, но помилованныхъ. Ихъ распредълили по кучкамь на довольно обширной площадкъ впереди вала, гдъ возвышалась висълица. Каждая кучка стала противъ войскъ, въ которыхъ осужденные прежде служили. Имъ прочли приговоръ, и затъмъ велъно имъ стать на кольна. Съ нихъ срывали эполеты, знаки отличій и мундиры; надъ каждымъ переломлена шпага. Потомъ ихъ одъли въ грубыя сърыя шинели и провели мимо висълицы. Тутъ же горълъ костеръ, въ который побросали ихъ мундиры и знаки отличій.

Только что вошли они назадъ въ кръпость, какъ на валу появились пятеро осужденныхъ на смерть. По дальности разстоянія, зрителямъ было трудно распознать ихъ въ лица; виднелись только серыя шинели съ поднятыми верхами, которыми закрывались ихъ головы. Они всходили одинь за другимь на помость и на скамейки, поставленныя рядомъ подъ висилицею, въ порядкъ, какъ было назначено въ приговоръ. Пестель быль крайнимъ съ правой, Каховскій съ львой стороны 1). Каждому обмотали шею веревкою; падачъ сошель съ помоста, и въ туже минуту помостъ рухнулъ внизъ. Пестель и Каховскій повисли; но трое тъхъ, которые были промежду нихъ, были пощажены смертію. Ужасное зрълище представилось зрителямъ. Плохо затянутыя веревки соскользнули по верху шинелей, и несчастные попадали внизъ въ разверстую дыру, ударяясь о лъстницы и скамейки. Такъ какъ Государь находился въ Царскомъ Селъ, и никто не посмълъ отдать приказъ объ отсрочкъ казни, то имъ пришлось, кромъ страшныхъ ушибовъ, два раза испытать предсмертныя муки. Помостъ немедленно поправили и взвели на него упавшихъ. Рыдъевъ, не смотря на паденіе, шель твердо, но не могь удержаться оть горестнаго восклицанія: «И такъ скажутъ, что мнв ничто не удавалось, даже и умереть!> Другіе увъряють, будто онь, кромъ того, воскликнуль: «Проклятая земля, гдъ не умъють, ни составить заговора, ни судить, ни въшать!» 2) Слова эти приписываются также Сергью Муравьеву - Апостолу, который, также какъ и Рылбевь, бодро всходиль на помость. Бестужевъ-Рюминъ, въроятно потерпъвшій болье спльные ушибы, не могъ держаться на ногахъ, и его взнесли <sup>3</sup>). Опять затянули имъ шеи веревками, и на этоть разь успъшно. Прошло нъсколько секундь, и барабанный бой возвъстиль, что человъческое правосудіе исполнилось. Это было въ исходъ пятаго часа. Войска и зрители разошлись въ молчаніи. Часъ спустя, висълица убрана. Народъ, толпившійся въ теченіе дня у кръпости, уже инчего не видълъ. Онъ не позволилъ себъ никакихъ изъявленій и пребываль въ молчаніи.

<sup>1)</sup> Для зрителей наобороть: Пестель стояль на лівой сторонів, Каховскій на правой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Оба эти отзыва болье достойны Рыльева, нежели глупая шутка, которая приписана ему въ книгь одного Французскаго путешсственника: "Я не ожидаль, что меня два раза повъсять." Примъчание Шницлера.

<sup>3)</sup> Его взвели подъ руки. Примъчание Н. В. Путаты.

Остальные осужденные были размъщены по четыре человъка въ двухколесныя телъти съ подосланною соломою вмъсто сидънья. Пятьдесять два человъка немедленно отправлены въ долгое и тяжкое изгнаніе. Они ъхали на Новгородъ, Тверь, Москву, Владимиръ, Нижній, Казань, Екатеринбургъ, Тобольскъ. На пути не ръдко наносили имъ оскорбленія, такъ что сопровождавшимъ ихъ казакамъ не разъ приходилось оберегать ихъ отъ изъявленій народнаго негодованія.—5 Августа, на первой станціи отъ Петербурга, князьямъ Трубецкому и Волконскому дозволено было проститься съ родными. Въ Январъ 1827 года въ кръпости оставалось еще 30 человъкъ осужденныхъ на каторжную работу.

Такъ, въ цвътъ лътъ, погибли люди, изъ которыхъ многіе могли бы оказать своему отечеству важныя услуги. Преобразовать Россію въ республику, хоть бы и союзную, было неосуществимою мечтою; разсчитывать для этого на войско или на народъ значило обнаруживать грубое незнаніе нравовъ. Кромѣ того, что, слишкомъ часто, личныя выгоды, разсчеты честолюбія, необузданность скрываются подъличною усердія къ общему благу, упущено изъ виду главное и самое существенное, именно то, что необходимо имѣть чистыя руки, дабы достойнымъ образомъ служить отечеству и имѣть право браться за его священное дѣло, а средствами къ тому не могуть быть насиліе и пареубійство.

## 2. Разсказъ Н. В. Путяты.

Этотъ разсказъ Шницлера вполнъ въренъ. Наканунъ казни носились о приготовленіяхъ къ ней глухіе слухи. Весь вечеръ я бродиль по улицамь Петербурга, грустный и взволнованный. Проходя по Морской, я завидълъ огонь на квартиръ Н. А. Муханова (адъютанта тогдашняго воен. ген.-губернатора П. В. Кутузова), зашелъ къ нему и просидъть у него за полночь, но ничего положительнаго о предстоящемъ событіи не узналъ. По выходъ отъ Муханова вивсть съ Неклюдовымъ, влекомые какимъ-то безотчетнымъ, тревожнымъ любопытствомъ, мы направились къ набережной Невы. Исакіевскій мость былъ уже разведенъ. Мы взяли яликъ и поплыли мимо Биржи, по малой Невъ, огибая кръпость. Скоро намъ послышался стукъ топора и молота. Мы вышли на берегь и, направляясь по стуку, неожиданно очутились на площади предъ сооружаемою висълицею, и остановились тутъ. Осужденные на каторгу въ Сибирь, какъ выходя изъ кръпости для выслушанія приговора, такъ и возвращаясь въ нее уже въ арестантекомъ платьъ, шли бодро и взорами искали знакомыхъ въ толпъ.



Въ числъ зрителей, впрочемъ состоявшихъ большею частію изъ жителей окрестныхъ домовъ, сбъжавшихся на барабанный бой, я замътиль барона А. А. Дельвига и Н. И. Греча. Туть былъ еще одинъ Французскій офицеръ Де-да-Рю, только что прибывшій въ Петербургъ въ свить маршала Мармона, присланнаго посломъ на коронацію императора Николая Павловича. Де-да-Рю былъ школьнымъ товарищемъ Сергъя Муравьева-Апостола въ какомъ-то учебномъ заведеніи въ Парижъ, не встръчался съ нимъ съ того времени и увидъль его только на висъляцъ.

Нъсколько ночей среду я не могь спокойно заснуть. Лишь только глаза мои смыкались, мнъ представлялась висълица и срывающіяся съ нея жертвы.

### 3. Разсказъ В. И. Беркопфа.

Во время работь для памятника Императору Николаю І-му, при отобраніи свъдъній оть разныхъ ляць о событіяхъ, изображенныхъ въбарельефахъ, мнъ довелось узнать многое, что можетъ пригодиться исторіи.

Василій Ивановичь Беркопоъ, бывшій начальникъ кронверка въ Петропавловской крыпости, разсказываль на вечеры у профессора

скульптуры барона П. К. Клодта следующее.

Пестель, Бестужевъ-Рюминъ, Муравьевъ-Апостоль, Рылъевъ и Каховскій содержались въ Петропавловской крыпости раздільно и были въ тъхъ самыхъ мундирныхъ сюрт кахъ, въ которыхъ были захвачены. До произнесенія смертнаго приговора преступнови, навъщаемые протопопомъ изъ Казанскаго собора, не были скованы; но потомъ были обременены самыми тяжелыми кандалами. Когда для предсмертной исповъди предложиля преступникамъ священника изъ ближайшей церкви Троицы, что у Троицкаго моста, то всё оть онаго отказались и требовали, вполив сознавая всю великость своего преступленія, прежде навъщавшаго ихъ протопопа, которому приговоренные отдали на память о себъ часы, перстви и другія находизшіяся при нихъ вещи. Кажется, Рылбевъ, послъ совершеннаго духовнаго раскаянія, сказалъ: хотя мы и преступники и умираемъ позорною смертію, но еще мучительнъе и страшнъе умираль за всъхъ насъ Спаситель міра. Слова же, приписываемыя Пестелю, когда порвались веревки съ петлями: «вотъ какъ плохо Русское государство, что не умъють изготовить и порядочныхъ веревокъ», по ръшительному завъренію Беркопфа, не были произнесены. Висълица изготовлялась на Адмиралтейской Сторонъ; за громоздкостью везли ее на нъсколькихъ ломовыхъ извощикахъ чрезъ

Тронцкій мость. Высочайшій приказь быль: исполнить казнь къ 4-мъ часамъ утра, но одна изъ лошадей ломовыхъ извощиковъ, съ однимъ изъ столбовъ для висълицы, гдъ-то въ потьмахъ застряла; почему исполненіе казни промедлилось значительно. Пестель быль слабъе и истомлените прочихъ, онъ едва переступалъ по землт. Когда онъ, Муравьевъ-Апостолъ, Бестужевъ и Рылбевъ были выведены на казнь, уже всй въ мундирныхъ сюртукахъ и въ рубашкахъ, они расциловались другь съ другомъ, какъ братья; но когда последнимъ вышелъ изъ воротъ Каховскій, ему никто не протянуль даже руки. По увъренію Беркопфа, причиною этого было убійство графа Милорадовича, учиненное Каховскимъ, чего викто изъ преступниковъ не могъ простить ему и передъ смертью. Въ воротахъ, чрезъ высогій порогъ калитки, съ большимъ трудомъ переступали ноги преступниковъ, обремененныхъ тяжкими кандалами, что, по мнънію Беркопоа, было причиною паденія съ висълицы троихъ, а не одного, какъ носился слухъ въ народъ. Пестеля должны были приподнять въ воротахъ: такъ былъ онъ изнуренъ. Подъ висълицею была вырыта въ землъ значительной величины и глубины яма; она была застлана досками; на этихъ-то доскахъ слъдовало стать преступнакамъ, и когда были бы надъты на нихъ петли, то доски должно было изъ-подъ ногъ вынуть. Такимъ образомъ казненные повисли бы надъ самой ямой; но, за спѣшностію, висълица оказалась слишкомъ высока, или върнве сказать, столбы ея недостаточно глубоко были врыты въ землю, а веревки съ ихъ петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей. Вблизи вала, на которомъ была устроена висълица, находилось полуразрушенное зданіе Училища Торговаго Мореплаванія, откуда, по собственному указанію-Беркопфа, были взяты школьныя скамьи, дабы поставить на нихъ преступниковъ. По предварительномъ испробовании веревокъ, оказалось, что онъ могутъ сдержать восемь пудовъ. Самъ Беркопоъ научилъ дъйствовать непривычныхъ палачей, сдълавъ имъ образцовую петлю и намазавъ ее саломъ, дабы она плотнъе стягивалась. Скамьи были поставлены на доски, преступники встащены на скамы, на нихъ надъты петли, а колпаки, бывшіе на ихъ головахъ, стянуты на лица. Когда отняли скамьи изъ-подъ ногъ, веревки оборвались, и трое преступниковъ, какъ сказано выше, рухнули въ яму, прошибивъ тяжестію своихъ тълъ и оковъ настланныя надъ ней доски. Запасныхъ веревокъ не было, ихъ спъшили достать въ ближнихъ лавкахъ, но было раннее утро, все было заперто; почему исполнение казни еще промедлилось. Однако операція была повторена, и на этотъ разъ совершенно удачно. Спустя малое время, доктора освидътельствовали трупы, ихъ сняли съ висълицы и сложили въ большую телъгу, покрывъ чистымъ холстомъ; но похоронить не повезли, ибо было уже совершенно свътло, и народу собралось вокругь тьма-тьмущая. Поэтому тельга была отвезена вътоже запустълое зданіе Училища Торговаго Мореплаванія, лошадь отпряжена; а извощику (кажется изъ мясниковъ) наказано прибыть съ лошадью въ слъдующую ночь.

Во время казни костры пылали около кръпости; въ нихъ кидали надломленныя шпаги другихъ преступниковъ, которыхъ выводили изъ кръпости, и такимъ образомъ лишая ихъ дворянскаго достоинства и всъхъ почестей, отправляли въ Сибиръ. Въ слъдующую ночь извощикъ явился съ лошадью въ кръпость и оттуда повезъ трупы по направленію къ Васильевскому острову; но когда онъ довезъ ихъ до Тучкова моста, изъ будки вышли вооруженные солдаты и, овладъвъ возжами, посадили извощика въ будку. Чрезъ нъсколько часовъ пустая телъга возвратилась къ тому же мъсту; извощикъ быль заплаченъ и поъхалъ домой.

Примпчанія.

- а). Беркопоть упоминаль еще о словахъ Каховскаго, который передъ казнію сказаль: шулу поймали, а зубы остались.
- б) Висълица была дълана подъ надзоромъ гарнизоннаго военнаго инженера Матушкина, который за неисправность висълицы былъ разжалованъ въ солдаты на одиннадцать лътъ. По минованіи этого срока, Матушкинъ снова былъ произведенъ въ офицеры и впослъдствіи самъ разсказываль обо всемъ случившемся съ нимъ вице-президенту Петерб. М. Хирургической Академіи И. Т. Глъбову (бывшему профессору Московскаго Университета), находясь при постройкахъ Академіи.
- в) Бывши еще мальчикомъ, я зналъ одного отставнаго военнаго Артемьева, имъвшаго собственный домъ на Петербургской Сторонъ, близъ церкви Троицы, который былъ свидътелемъ описанной казни, о чемъ онъ неоднократно разсказывалъ, не противоръча, сколько помню, словамъ Беркопфа, и разсказывалъ еще, какъ ему удалось похитить фонарь съ мъста казни на память этой ужасной ночи, что свидътельствуетъ, что изготовленія къ казни начались въ глубокую полночь.
- г) Тогда о мъстъ, которое приняло въ себя трупы казненныхъ, ходили по Петербургу два слуха: одни говорили, что ихъ зарыли на островъ Голодаъ; другіе увъряли, что тъла были вывезены на взморье и тамъ брошены, съ привязанными къ нимъ камнями, въ глубину водъ.

Н. Рамазановъ-

## МИХАИЛЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛАЗАРЕВЪ.

очеркъ.

Въ ночь съ 10-го на 11-е Апръля 1851 года, въ Вънъ скончался главный командиръ Черноморскаго флота и портовъ, адмиралъ Михаилъ Петровичъ Лазаревъ. Въ тъсномъ кругъ сослуживцевъ и подчиненныхъ адмирала, въсть о его кончинъ произвела удручающее впечатлъніе. Въ обществъ понесенная потеря не была особенно замътна. Проведя главнъйшее служеніе свое на далекой окраинъ, Михаилъ Петровичъ не принадлежалъ къ числу лицъ, освъщенныхъ блескомъ близости къ престолу; открывшаяся вакансія по служебнымъ условіямъ была недоступна для лицъ, власть имущихъ, а потому и смерть его не возбуждала честолюбивыхъ замысловъ. Въ газетахъ появились офиціальные некрологи и увъдомленіе объ исключеніи изъ списковъ адмирала Лазарева.

Но вотъ прошло съ небольшимъ два года послѣ его смерти; надвигалось время тяжелой борьбы съ соединенною Европою, вниманіе общества неожиданно обращено было на эту далекую окраину, гдѣ 19 лѣтъ безшумно, но упорно, дѣйствовалъ почившій. Произошла Синопская битва, и обрадованный славной побѣдою Русскій народъ услышалъ отъ начальствовавшаго въ сраженіи вице-адмирала Нахимова, что усцѣхомъ боя онъ былъ обязанъ невидимо носившейся тѣни безсмертнаго учителя.

Выключенный изъ временныхъ списковъ, Михаилъ Петровичъ попалъ въ въчные списки народныхъ любимцевъ.

Съ тъхъ поръ имя Лазарева стало всеобщимъ достояніемъ; слава его окръпла во время одиннадцати-мъсячной обороны Севастополя, начавшейся жертвоприношеніемъ Лазаревскаго флота и закончившейся мученическою смертію Лазаревскаго города.

Теперь едвали можно найти образованнаго Русскаго человъка, которому бы не было извъстно имя Лазарева; среди развалинъ Севастополя ему поставленъ великолъпный памятникъ.

А между тъмъ, какъ ни странно, но едвали будетъ преувеличениемъ сказать, что эта окръпшая слава, до настоящаго времени—слава миоическая. и. 23. Лазаревъ извъстенъ какъ создатель и учитель Черноморскаго флота, но едвали многимъ извъстно, въ чемъ заключалась его работа и ученіе. Не существуетъ не только какого либо его жизнеописанія, но даже и матеріалы къ его составленію крайне скудны. Близость эпохи можетъ служить оправданіемъ только отчасти. Тридцать лътъ времени не мало; страсти затихли, сверстники угасли, самую Севастопольскую годину уже заслоняетъ двадцати-пяти-лътняя давность.

Конечно, быть можеть, въ тиши кабинетовъ, очевидцами тъхъ дней составляются записки, которымъ рано или поздно суждено появиться на свътъ; но и теперь уже въ интересахъ дъла, въ интересахъ возможности взаимныхъ поправокъ, желательно было бы появление ихъ въ печати.

Тъмъ больше значенія пріобрътають помъщаемые въ "Русскомъ Архивъ" документы. Пусть собственный голосъ Лазарева послужить укоромъ для тъхъ, кто былъ нравственно обязанъ сказать о немъ слово; но пусть же въ свою очередь произведеть онъ и обычное вліяніе, взывая къ дъятельности.

Образъ Лазарева достоинъ не лѣниваго слѣпаго поклоненія, а внимательнаго глубокаго изученія; онъ только ждетъ пытливаго взгляда, чтобы изъ учителя Черноморскихъ моряковъ превратиться въ образецъ государственнаго дѣятеля. Въ этомъ нѣтъ преувеличенія. Разсказы лицъ, воспитанныхъ подъ его ближайшимъ руководствомъ, плоды того, что сѣялось имъ съ такою любовью, наконецъ матеріалы, которые впервые обнародываются—служатъ оправданіемъ высказаннаго миѣнія. Въ облегченіе читателямъ, мы, по просьбъ издателя, предпосылаемъ краткій очеркъ его малоизвѣстной жизни.

Михаиль Петровичь родился во Владимирской губерніц 3-го Ноября 1788 года и по происхожденію принадлежаль къ старинной, но весьма небогатой дворянской фамили. Лишенный покровительства знатныхъ родственниковъ, М. П. съ дътства вынужденъ былъ трудомъ пробивать себъ дорогу. Первоначальное воспитание получиль онъ въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусъ, но произведенный 23-го Мая 1803 года въ гардемарины, быль посланъ въ числъ 30-ти воспитанниковъ въ Англію для изученія морскаго діла. Послі двухълътнихъ плаваній въ Атлантическомъ океань, 27-го Декабря 1805 года, получилъ чинъ мичмана и только 27-го Мая 1808 года возвратился въ Россію. Пятильтнее служение въ Англійскомъ флоть и близкое знакомство съ строемъ Англійской жизни развили въ Михаилъ Петровичь, помимо серьезнаго знакомства съ дёломъ, строгое сознаніе обязанностей и рёдкую любовь къ порядку. Лазаревъ не плънился внъшностью, не вернулся человъкомъ оторваннымъ отъ родной почвы, способнымъ на безплодное порицаніе своего, въ силу чужеземныхъ идеаловъ; нътъ, плодомъ его ранней наблюдательности было на всю жизнь сложившееся убъждение, что всякое положение человъка прежде всего воздагаеть на него обязанности и что съ исполненіемъ этихъ обязанностей тъсно связана не только служебная, но и личная честь. Этотъ правственный законъ послужилъ прочнымъ основаніемъ для всей последующей его жизни.

По возвращении на родину, Лазареву тотчасъ же пришлось принять участіе въ войнъ съ своими бывшими товарищами. Заключенный въ предшествовавшемъ году Тильзитскій миръ навязалъ Россіи враговъ Наполеона. Балтійскій флотъ долженъ былъ сражаться противъ соединеннаго Англо-Шведскаго флота. Лазаревъ былъ назначенъ на эскадру адмирала Ханыкова и въ сраженім при Рогервикъ вызвался въ числъ охотниковъ идти на помощь атакованному двуми Англійскими кораблями, кораблю "Всеволоду". Помощь однако не достигла цёли: послё упорной защиты "Всеволодъ" спустилъ флагъ предъ сильнъйшимъ непріятелемъ; и Лазаревъ въ числъ прочихъ попался въ плънъ. Плънъ этотъ продолжался недолго, и въ томъ же году Лазаревъ плавалъ вновь на Ханыковской эскадръ. Четыре послъдующихъ года проведены были Лазаревымъ въ различныхъ крейсерствахъ по Финскому заливу и Балтійскому морю. 1-го Сентября 1813 года, въ чинъ лейтенанта, Лазаревъ, по предложенію Россійско-Американской Компаніи, приняль въ командованіе принадлежавшій ей корабль "Суворовъ" и на немъ отправился въ Ситху. Это обстоятельство указываеть на сложившуюся репутацію молодаго офицера. Самостоятельное командованіе судномъ, до достиженія 25-ти лътняго возраста, было явленіемъ необычайнымъ. Не следуетъ при этомъ упускать изъ виду, что корабль "Суворовъ" быль назначень въ кругосвътное плабаніе. Въ то время несовершенной постройки судовъ, недостатка практики и почти полнаго незнакомства съ океаномъ, кругосвътное плаваніе требовало отъ командира гораздо болъе, чъмъ обыкновенныхъ познаній. Нужны были ръшительность, находчивость, способность не теряться въ разнообразіи неожиданныхъ обстоятельствъ и неослабная осторожность при несовершенствъ даже географическихъ свъдъній. Саман мысль о кругосвътныхъ плаваніяхъ была новостью; она возникла при императрицъ Екатеринъ, но не приведена была въ исполнение, вслъдствие ожиданія второй Турецкой войны и разрыва дипломатическихъ сношеній со Швецією. Первыя Русскія суда, совершившія кругосвътное плаваніе, принадлежали Россійско-Американской Компаніи, которая, получивъ новыя привилегіи, ръшилась завести сношенія моремъ съ своими колоніями. Въ 1803 году Компанія снарядила два корабля "Неву" и "Надежду" подъ командою канитанъ-лейтенантовъ: Крузенштерна и Лисянскаго. По возвращения въ 1806 году обоихъ кораблей, ободренная первымъ удачнымъ опытомъ доставки грузовъ морскимъ путемъ, Компанія вновь снарядила только что возвратившуюся "Неву" въ кругосвътное плаваніе. Наступившее военное время пріостановило дальнъйшую посылку, и только въ 1813 году явилась возможность снарядить третіе по счету судно. Это судно и былъ корабль "Суворовъ". Путешествіе Лазарева продолжалось три года и, благодаря случайному обстоятельству, обнаружило жельзную энергію молодаго капитана. Начальникомъ Американскихъ колоній быль коллежскій советникь Барановь, самовластіе котораго заставило Михаила Петровича оставить Ситху. Лазаревъ, подъ выстрълами батареи, въ теченіе

одной ночи снярядиль свой разгруженный корабль и безъ медика и такъ называемаго супергарго, т. е. смотрителя купеческихъ кораблей, ушелъ въ Россію. На обратномъ пути, въ широтъ 13° и долготъ 196¹/₂°, Лазаревъ открылъ группу изъ пяти необитаемыхъ острововъ, названныхъ имъ группою Суворова. По возвращеніи на родину, Лазареву пришлось давать отчетъ въ самовольномъ поступкъ и убъдить Компанію въ справедливости принятаго ръшенія. Возникшій споръ былъ прекращенъ удаленіемъ Баранова съ поста, ему довъреннаго. По замъчанію В. А. Корнилова, трудность возвращенія корабля "Суворовъ" безъ доктора и супергарго, выказала какъ ръшительный и твердый характеръ Михаила Петровича, такъ и глубокое его знаніе морскаго дъла, что конечно содъйствовало позднъйшему его возвышенію по службъ.

Послъ двухлътняго пребыванія въ Балтійскомъ моръ, въ 1819 году Лазаревъ былъ назначенъ командиромъ военнаго шлюпа Мирный. Шлюпъ этотъ вошелъ въ составъ ученой экспедиціи изъ двухъ судовъ для изслъдоній полярнаго южнаго полушарія. Командиромь экспедиціи и вивств съ темъ втораго шлюпа Восток, быль назначень капитань 2-го ранга Белинсгаузень. Изследованія экспедиціи впервыя заслужили вниманіе къ Русскому флоту всего Европейскаго ученаго міра. Востокъ и Мириый проникли во льдахъ далье чымь кто либо изъ путешествовавшихъ изследователей; они достигли 69° 48' южной широты и открыли группу острововъ Маркиза Траверсе, островъ Россіянг, островъ Петра Великаго и берегъ Императора Александра І. Въ этомъ путешествін, продолжавшемся 2 года и 2 мъсяца, Лазаревъ сдълалъ замъчательное собраніе образцовъ встхъ видтныхъ имъ судовъ употребляемыхъ дикими и по возвращени въ 1821 году былъ награжденъ производствомъ черезъ чинъ въ капитаны 2-го ранга. Но не долго пришлось отдыхать Михаилу Петровичу; въ следующемъ же 1822-мъ году онъ былъ назначенъ командиромъ фрегата Крейсеръ и 24-го Августа отправился въ третье кругосвътное плаваніе. Плаваніе это снискало себъ большую извъстность въ кругу моряковъ исправнымъ и щегольскимъ состояніемъ фрегата; опытность капитана уже могла воспитывать въ подчиненныхъ безукоризненное знаніе обязанностей и развивала въ сподвижникахъ ту страстную любовь къ морскому делу, которая служила отличительнымъ направленіемъ Лазаревской д'ятельности. Въ числі офицеровъ на фрегать Крейсерт находились П. С. Нахимовъ, графъ Путятинъ, Бутеневъ, Купріяновъ и др. Ровно черезъ три года Крейсерт возвратился изъ кругосвътнаго плаванія, и Лазаревъ былъ награжденъ чиномъ капитана 1-го ранга. Въ началъ 1826-го года Михаилъ Петровичъ былъ назначенъ командиромъ строившагося въ Архангельски корабля Азова, на которомъ по приходи въ Кронштадтъ плавалъ подъ командою адмирала Синявина. Балтійскій флотъ въ началь 1827-го года внимательно следиль за ходомъ дипломатическихъ сношеній по Греческому вопросу; было ясно, что въ случав желанныхъ усложненій на его долю выпадало дъятельное участіе. Эскадра адмирала Синявина съ 21-го Мая стояла на Кронштадтскомъ рейдъ. Въ полночь на 10-е Іюня на адмиральскій корабль Азовъ прибылъ Императоръ Николай Павловичъ. Послѣ произведенныхъ маневровъ подъ личнымъ своимъ начальствомъ, Государь присутствовалъ при совершеніи напутственнаго молебствія; за тѣмъ эскадра снялась съ якоря и направилась въ Англію.

Въ Англіи эскапра раздёлилась. Часть ея подъ начальствомъ Синявина возвратилась въ Кронштадтъ, а другая часть подъ начальствомъ контръ-адмирала графа Гейдена ушла въ Средиземное море. Оставаясь командиромъ адмиральскаго корабля Азовъ, Лазаревъ былъ назначенъ начальникомъ штаба эскадры. Произошель Наваринскій бой 27 Октября 1827 и выказаль съ самой блестящей стороны военно-морскія способности Миханла Петровича. По распоряженію главнокомандовавшаго соединеннымъ флотомъ, вице-адмирала Кодригтона, каждое изъ судовъ эскадры, входя въ Наваринскую бухту, становилось прямо противъ борта того непріятельскаго судна, съ которымъ ему было предназначено сражаться. Азовъ сталь между Англійскаго адмиральскаго корабля Азія и Французскаго адмиральскаго фрегата Сирена, около Турецкаго адмиральскаго корабля подъ флагомъ начальника Египетской флотиліи Мохаремъбея. Во время боя A3087 былъ атакованъ пятью непріятельскими судами различныхъ ранговъ; отбиваясь отъ сильнъйшаго противника, онъ успълъ потопить два судна, но въ виду численнаго превосходства врага поставленъ былъ въ крайне опасное положение. Вырученный изъ бъды Французскимъ кораблемъ Бреславль, Азово не только снова перешель въ наступление и вывель изъ строя остальныя три нападавшія судна, но въ свою очередь подаль помощь кораблю Азіи подъ флагомъ Кодригтона, сцёпившемуся съ 84-хъ пушечнымъ Египетскимъ кораблемъ. Дъйствіемъ артиллерін съ Азова, Египетскій корабль быль взорвань на воздухъ. Чтобы иметь понятіе о духъ господствовавшемь на палубахъ Азова достаточно упомянуть следующие примеры: раненые шли на перевязку съ криками ура; одинъ изъ офицеровъ, капптанъ-лейтенантъ Барановъ, желая отдать какое-то приказаніе, приложиль рупоръ ко рту, какъ вдругъ осколками картечи рупоръ былъ вырванъ изъ его рукъ, при чемъ ему оторвало кисть руки и выбило и сколько зубовъ; Барановъ потребоваль другой рупоръ, лъвою рукою приложилъ его къ окровавленнымъ губамъ, отдалъ приказаніе и не хотъль оставить своего мъста до окончанія боя; лейтенанть Бутеневъ, тяжело раненый въ руку, услышавъ во время ампутаціи, что Азовг атакуетъ Турецкій адмиральскій корабль, вырвался изъ рукъ докторовъ и выбъжаль на палубу, дабы быть свидътелемъ побъды.

Въ донесеніи своемъ Государю о славной побъдъ, контръ-адмиралъ Гейденъ говоритъ между прочимъ: "Неусташимый капитанъ 1-го ранга Лазаревъ управлялъ движеніями Азова съ хладнокровіемъ, искусствомъ и мужествомъ примърнымъ", и далъе: "Въ семъ сраженіи три адмиральскіе корабля болъе всёхъ потерпёли, какъ въ убитыхъ и раненыхъ, такъ въ поврежденіи корпуса, рангоута и такелажа. Англійскій и Французскій адмиралы, кромё другихъ многихъ поврежденій, потеряли бизань-мачты; у Азова всё мачты столько пробиты, что при фальшивомъ вооруженіи съ трудомъ можно нести на оныхъ паруса; кромё сего, въ одномъ корпусё корабля насчитано 153 пробоины, въ томъ числё 7 подводныхъ". "Къ чести капитана Лазарева должно присовокупить, что строгая дисциплина, ежедневное ученіе по пушкамъ и порядокъ, въ коемъ служители всегда содержались, были причиною, что корабль Азовъ дъйствовалъ съ такимъ успёхомъ въ пораженіи и истребленіи непріятеля. Онъ сильнымъ своимъ огнемъ потопилъ два огромные фрегата и корветъ, сбилъ 80 пушечный корабль, который брошенъ на мель и напослёдокъ былъ взорванъ, истребилъ двухъ-дечный фрегатъ, на коемъ главнокомандующій Турецкаго флота Тагиръ-паша имёлъ свой флагъ; фрегатъ сгорёлъ по признанію самаго паши; въ сраженіи изъ 600-тъ человёкъ было до 500-тъ убитыхъ и раненыхъ". 1)

За Наваринскій бой Лазаревъ быль произведень въ контръ-адмиралы. Два года послё того Михаилъ Петровичь продолжаль плаваніе въ Архипелагь и Средиземномъ морь, сохраняя званіе начальника штаба. Въ конць 1829 носледовало Высочайшее повелёніе части эскадры подъ начальствомъ Михаила Петровича возвратиться въ Кронштадтъ непремённо къ 1-му Мая и не заходя по возможности въ иностранные порты. Эскадра, ввёренная Лазареву, состояла изъ 4-хъ кораблей, трехъ фрегатовъ, 1-го корвета и 1-го брига. Лазаревъ исполнилъ волю Государя и, снарядивъ эскадру, обогнулъ Европу не заходя ни въ одинъ портъ, не смотря на самое бурное время года и если опоздалъ на 12-ть дней противъ назначеннаго срока, то только потому что встрътилъ въ Балтійскомъ моръ льды, задержавшіе его плаваніе.

Два послёдующих в года проведены были Лазаревым в Балтійском мор в, а въ 1832-мъ году состоялось назначение Михаила Петровича начальником штаба Черноморскаго флота, съ которым в ему суждено было на въки связать свое имя.

Въ то время во главѣ Черноморскаго флота стоялъ адмиралъ Грейгъ, не мало послужившій дѣлу, но уже состарѣвшійся и утратившій необходимую энергію. Кораблестроеніе заставляло многаго желать, благодаря пронырству Евреевъ, сумѣвшихъ завладѣть съ подрядовъ этою важною отраслью. Личный составъ флота переполнился Греками, стремившимися удержать значеніе не столько доблестью и любовью къ дѣлу, сколько подмѣченной въ нихъ еще древнимъ лѣтописцемъ лестью. Замѣтно было отсутствіе живой подбадривающей силы, способной пробудить дремавшій духъ и направить всѣхъ и каждаго къ благородной цѣли совершен твованія.

<sup>1)</sup> Наваринг, Богдановича, стр. 49-50.

Съ прівздомъ Лазарева все ожило, все почувствовало жельзную руку, способную не гладить, а поддерживать и направлять. Для Лазарева двиствительно не существовало другихъ интересовъ, кромъ интересовъ моря: въ нихъ сосредоточивалось его честолюбіе, его надежды, помыслы, весь смыслъ его жизни. Какъ ученый, забывающій весь міръ ради служенія наукъ, Лазаревъ забываль все окружающее ради служенія морскому дѣлу. Опытъ сорокачетырехлѣтней труженической жизни, общирный запасъ разностороннихъ свъдѣній слились въ его умѣ въ одно представленіе. Онъ не хотѣлъ, а можетъ быть, по свойству природы, и не могъ, разбрасываться; онъ слишкомъ страстно любилъ родное дѣло, чтобы лишить его хотя бы какой либо изъ своихъ способностей и если въ послѣдствіи, вѣчно недовольный результатами, онъ наивно не понималъ за что цѣнили такъ высоко его дѣятельность, то конечно онъ былъ также искрененъ въ своей наивности, какъ добрый семьянинъ неспособный понять похвалу за любовь къ собственному семейству.

Но еще не сразу довелось Лазареву стать въ положение самостоятельнаго начальника. Въ Петербургъ не хотъли огорчить старика Грейга отставкою, а характеръ Лазарева, чуждый интриги, не домогался ускорить пеизбъжную развязку. Между тымь, въ это самое время, требовалась существенная услуга Черноморскаго флота. Ослабленная войною 1828—1829 годовъ, Турція находилась въ критическомъ положеніи. Возстаніе Египетскаго паши Мегмета-Али и быстрые успъхи его армін, уже грозившей Константинополю, побудили Императора Николая Павловича къ ръшительному поступку. Справедливо разсуждая, что для Россіи гораздо выгоднье имьть слабаго сосыда владъющаго проливами, чъмъ сосъда сильнаго, предпрінмчиваго, Государь прибъгиуль къ своеобразному способу положить предёль успёхамъ мятежника. Съ этою цёлью онъ избралъ генералъ-лейт. Н. Н. Муравьева, который долженъ быль отправиться въ Александрію съ выраженіемъ императорской воли прекратить непріязненныя дъйствія, грозя въ противномъ случай вооруженною поддержкою Турціи. Черноморскому флоту приказано было изготовиться для отправленія въ Босфоръ по первому требованію. Любопытные найдуть подробности о ходъ переговоровъ и занятіяхъ десантнаго отряда въ изданныхъ Запискахъ Н. Н. Муравьева, имъ же составленныхъ на основании веденнаго дневника <sup>2</sup>). Намъ въ данномъ случав интересны современныя замътки умнаго и дъловитаго Муравьева, относящіяся до Черноморскаго флота въ 1833 году и до начальника эскадры М. П. Лазарева.

Для повздки Муравьева въ Египетъ, ему былъ данъ фрегатъ Штандартъ. Вотъ въ какомъ состоянія находился фрегатъ по показанію Муравьева: "Фрегатъ нашъ дурно держался противъ вътра, который усилился

<sup>\*) &</sup>quot;Русскіе на Босфор'є въ 1833 году".

до такой степени, что мы ничего не могли выиграть лавированіемъ. Сдъдалась сильная буря, продолжавшаяся постоянно трое сутокъ. Три главные паруса изорвало пополамъ; судно же раскачало до такой степени, что оказалась течь; гнилое дерево стараго фрегата подалось подъ болтами прикръпленными къ русленямъ, при коихъ держались ванты бизань-мачты; ванты ослабли, и мачта грозила паденіемъ; руль пересталъ дъйствовать, что отнесли тогда къ сильному волненю. Команда, мало пріобыкшая къ своему дълу, до крайности утомилась, такъ что люди однажды отказались было идти на марсъ для работъ. Капитанъ судна Щербачевъ хотя и не переставалъ быть дъятельнымъ, но не умълъ распоряжаться" 3).

Надо было положить много энергіи, чтобы отвести подобные порядки въ область преданій. Вотъ почему намъ особенно ценны показанія Муравьева о Лазаревской дъятельности въ ту эпоху. Назначенный начальникомъ эскадры Черноморскаго флота для вспомоществованія союзной Турціи, Лазаревъ съ первымъ отрядомъ судовъ покинулъ 2-го Февраля Севастопольскій рейдъ и 8-го числа того же мъсяца бросиль якорь въ Босфорь. Въ проливъ Лазаревъ вступилъ вопреки данныхъ ему приказаній, ссылаясь, по словамъ Муравьева, на постоянную отговорку моряковъ-вътеръ. Послъдствія однако оправдали смълый поступокъ Михаила Петровича. Поставленный въ близкія сношенія съ Муравьевымъ, Лазаревъ, какъ можно судить по общему тону выраженій автора Записокъ, не пользовался его особенной привязанностью и главнымъ образомъ, какъ кажется, возбуждаль затаенное неудовольствіе Муравьева исключительной заботливостью о флоть. Но именно съ этой-то стороны онъ намъ и дорогъ. Лазаревъ не сдълалъ ни одной ошибки, которая бы повредила ходу дёль; а что онъ не занимался дипломатіей, вовсе до него не относившейся, то это можеть быть вивнено ему только въ заслугу. Воть какъ между прочимъ выражается о Лазаревъ Муравьевъ: "Лазаревъ сдълался извъстнымъ послъ Наваринскаго сраженія, гдъ онъ, командуя адмиральскимъ кораблемъ Азовомъ, отличался дъятельностью и храбростью. Онъ имълъ достаточное образованіе для морскаго офицера, быль довольно начитань по части морскаго дела, путешествоваль; но въ занятіяхъ своихъ до того времени едва-ли выходилъ изъ границъ званія командира корабля; еще недолгое время быль начальникомъ штаба Черноморскаго флота, не обняль вполнъ новой обязанности своей и былъ взыскателенъ только по наружному отправленію службы. Онъ чуждался всякихъ сношеній съ Турками, потому что обращеніе ихъ казалось ему дико, и что необычайность такого рода сношеній не соотвътствовала тъмъ служебнымъ занятіямъ, къ коимъ онъ издавна привыкъ. Пребывая въ Босфоръ, онъ много заботился объ устроеніи судовъ, со-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Стр. 151.

стоявшихъ подъ его начальствомъ; но затъмъ не хотълъ или не умълъ вникнуть въ обстоятельства того времени, а потому и устранялъ отъ себя всъ распоряженія, выходившія изъ круга его прямыхъ обязанностей какъ командира эскадры 4).

Замътка эта, свидътельствующая о характеръ занятій Лазарева въ Босфоръ, какъ уже замъчено нами, можетъ и въ остальномъ, т.-е. въ отчужденности его отъ неподлежащаго ему круга въдънія, служить только похвалою. Исполнивъ возложенную на него задачу, Лазаревъ въ Іюнъ возвратился въ Севастополь, при чемъ еще во время бытности эскадры въ Босфоръ произведенъ былъ въ чинъ вице-адмирала, а по возвращеніи (1-го Іюля) возведенъ въ званіе генералъ-адъютанта.

2-го Августа того же года Михаилъ Петровичъ былъ назначенъ исправияющимъ должность главнаго командира Черноморскаго флота и портовъ, а въ 1834 году утвержденъ въ новыхъ обязанностяхъ. Назначеніе это, состоявшееся по личному выбору покойнаго Государя, въ Черномъ моръ встръчено было всеобщимъ сочувствіемъ. Предшествовавшая репутація первокласснаго моряка-практика и теоретика, испытанная твердость характера, неподкупная честность и беззавътная любовь къ морскому дълу возбуждали радужныя надежды. Людская зависть однако не дремала; и въ то время было не мало лицъ гораздо старшихъ по службъ и по чину, изъ коихъ нъкоторые, какъ свидътельствуетъ печатаемая переписка, старались дълать затрудненія своему счастливому товарищу. Впрочемъ Михаилъ Петровичъ личными заслугами и сказавшимся наглядно довъріемъ Государя снискалъ себъ въскихъ доброжелателей. Во главъ таковыхъ стоялъ всесильный графъ Алексъй Өедоровичъ Орловъ. Записки Муравьева указываютъ на время ихъ сближенія; говоря о прітзді Орлова въ Константинополь, въ качестві полномочнаго посла при султанскомъ дворъ, Муравьевъ говоритъ: "Обхождение его съ Лазаревымъ было гораздо дружественнъе отъ того, можетъ быть, что Лазаревъ съ самаго начала былъ почти чуждъ политическихъ дёлъ, нынё порученныхъ графу Орлову. Лазаревъ имълъ болъе случаевъ съ нимъ видъться. Корабль его стояль близко отъ дворца нашего, и онъ всякій день съ нимъ видълся". Догадка Муравьева о причинъ дружественнаго обхожденія Орлова съ Лазаревымъ едва ли справедлива; не въриъе ли предположить, что по началу Орловъ выказывалъ расположение начальнику эскадры въ силу полученныхъ наставленій отъ Государя, а затімь и самь сталь цінить характерь своего подчиненнаго. Ясность въ направленіи діятельности и энергія дійствуютъ неотразимо, а Лазаревъ привлекалъ къ себъ именно этими качествами.

<sup>4)</sup> CTp. 200.

b) Crp. 332.

Но что Ормовъ дъйствительно расположился къ Лазареву, свидътельствуется слъдующею выдержкой изъ письма адъютанта Лазарева, капитана 1-го ранга К. И. Истомина, писаннаго черезъ 12 лътъ, а именно въ 1845 году. Въ то время въ Италіи пребывали покойный Государь съ покойною Императрицею. Въ распоряженій ихъ величествъ находилось нѣсколько судовъ Балтійскаго флота и Черноморскій пароходь Бессарабія подъ начальствомъ Истомина. Вотъ что между прочимъ отъ 5-го Декабря пишетъ Истоминъ Михаилу Петровичу: "Не знаю, какъ выразить чувства благодарности графу Орлову: онъ во всемъ п при каждомъ случаъ бралъ сторону нашу, всегда мнъ говорилъ обо всемъ, даваль наставленія. Онь решительный и чистосердечный партизань Черноморскаго флота". Другимъ, быть можетъ и не столь чистосердечнымъ, по свойству характера, доброжелателемъ былъ князь Александръ Сергъевичъ Меншиковъ. Личность покойнаго князя еще требуетъ внимательнаго, а главное-безпристрастнаго изученія. Несомнінно человінь большаго ума и замінательнаго образованія, Меншиковъ не пользовался во флоть любовью. Нелюбовь эта могла вытекать изъ княжескаго нрава, слегка презрительнаго къ людямъ, могла объясняться и отношеніемъ князя къ морскому дёлу, удёлявшаго слишкомъ много мъста различнымъ продълкамъ въ ущербъ сущности. Но князь быль человъкъ преданный и Россіи, и Государю; онъ самъ могъ быть доволенъ, въ тёхъ случаяхъ когда продёлки становились ненужными, а потому могъ искренно уважать и ценить Михаила Петровича, въ отношении котораго и номыслить о проделкахъ было невозможно. Восьмнадцатилетняя переписка ихъ носить строгій характерь діловитости. Лазаревь находить въ Меншиковь начальника всегда готоваго оказать ему всякое содъйствіе, и Лазаревъ дорожить этими отношеніями; никогда не обращаясь къ Меншикову въ качествъ личнаго просителя, Лазаревъ пріобрътаетъ законное право ходатайствовать безпрерывно и неутомимо за ввъренную ему часть, и переписка между ними свидътельствуетъ, что Меншиковъ всегда выполняетъ просьбы своего подчиненнаго. Меншиковъ-острякъ, Меншиковъ-балагуръ стушевывается: остается только начальникъ Главнаго Морскаго Штаба, дружески расположенный къ главному командиру Черноморскихъ портовъ:

Крѣпкій личнымъ довъріемъ Государя, обезпеченный сочувствіемъ двухъ наиболье близкихъ Государю лицъ, изъ коихъ одинъ былъ прямымъ его начальникомъ, Лазаревъ увъренно и спокойно могъ приняться за работу. Главное вниманіе его обращено было на одновременное развитіе духа и тъла флота. Служа примъромъ неутомимой дъятельности, онъ требовалъ отъ подчиненныхъ не занятій между прочимъ, а посвященія всъхъ силъ избранному поприщу. Характеристика, сдъланная имъ Павлу Степановичу Нахимову—"душею чистъ и любитъ море" служила указаніемъ его приближенныхъ. Честность безукоризненная, фанатическая заботливость о казенной копъйкъ со-

ставляли первое условіе избраннаго круга. Въ то время смѣшенія понятій казеннаго и собственнаго интереса, Лазаревъ смёло могъ написать Меншикову: "На дняхъ представлена на утверждение смъта за подписомъ Богданова въ 12.806 рубл. с. на исправление занимаемаго мною дома. Но я соглашусь скорве жить въ конурв, нежели допустить подобное грабительство" 6). Направленіе, даваемое начальникомъ, волною расходилось по всему кругу подчиненныхъ. Походная церковь и казенный ящикъ составляли двъ корабельныя святыни. Чтобы пріохотить молодыхъ офицеровъ къ морю, Лазаревъ занимался усиленною постройкою судовъ мелкаго ранга. Его упрекали въ напрасной трать, утверждая, что подобныя суда ни на что не пригодны; но Лазаревъ отвъчаль, что офицерь, бывшій командиромь въ лейтенантскомъ чинъ, никогда не разстанется съ моремъ. Последствія оправдали его надежды. Духъ соревнованія развивался до бользненности; заслужить похвалу адмирала составляло высшую награду, подвергнуться его неудовольствію---тяжелое наказаніе. Не было мелочи, на которую онъ не обращаль бы вниманія; въ его глазахъ все что составляло наименьшую частичку общаго дъла уже было серіозно. Въ письмъ отъ 1-го Іюля 1842 г. В. А. Корниловъ, командовавшій кораблемъ "Депнадцатъ Апостоловъ", пространно разсуждая о ситцъ для корабельной мебели, пишеть между прочимъ: "Извините, что я васъ отвлекаю можеть быть отъ важныхъ занятій такими мелочами. Но что же дёлать? Вы сами пріучили насъ на службъ ничего не считать мелочью". Уже на первыхъ порахъ, приглядываясь къ личному составу подчиненныхъ, Лазаревъ намътилъ своихъ будущихъ любимцевъ; переписка съ княземъ Менщиковымъ указываетъ, правъ-ли былъ онъ въ сдёланномъ выборё?

Считая необходимостью здоровому духу дать здоровое тёло, Лазаревъ безотлагательно приступиль къ улучшенному кораблестроенію. Тяжела была борьба его съ установившимися подрядными порядками; Еврен и инженеры, какъ свидътельствуетъ переписка, возбуждали въ немъ неодолимую энергію для борьбы, и въ скоромъ времени Лазаревское адмиралтейство стало образцовымъ. Изъ нѣдръ этого адмиралтейства за 18-тилѣтнее управленіе Черноморскимъ флотомъ вышелъ опредѣленный комплектъ линейныхъ судовъ, въ томъ числѣ 14 кораблей и 6 фрегатовъ. Суда эти, отличаясь прочностью и изяществомъ отдѣлки, обращали на себя не только вниманіе соотечественниковъ, но и чужеземцевъ. Быстрый ростъ морской силы на Югѣ Россіи уже возбуждалъ ревнивыя опасенія всемірныхъ мореплавателей; велика должна была быть ихъ затаенная радость въ сознаніи, что недостатокъ денежныхъ средствъ лишитъ Лазарева возможности довести дѣло не до конца опредѣленнаго положенными штатами, а до конца намѣченнаго его государственнымъ умомъ. Замѣчатель-

Письмо отъ 21-го іюля 1840 г.

ный хозяинъ, Лазаревъ, высчитывая ограниченныя средства, отпускаемыя на кораблестроеніе, считаетъ гръхомъ рисковать хотя бы ничтожною суммою; прислушиваясь къ мнъніямъ иностранныхъ знатоковъ и приглядываясь къ ихъ опытамъ, Лазаревъ боится еще не вполнъ опредълившихся достоинствъ винтоваго двигателя и стоить за колесные пороходы. Страхъ ошибки и непроизводительной затраты сдерживаеть его порывы; холодный разсчеть и сознаніе отвётственности предъ Государемъ и родиной въ расходованіи народныхъ денегъ заставляеть его принимать только то что уже не подлежитъ сомнънію. Но и колесные пароходы большаго ранга не даются Лазареву. Недостатовъ средствъ владетъ преграду его дъятельности! Для постройви судовъ сооружены адмиралтейства въ Николаевъ и Новороссійскъ, и вырабатывается планъ и приготовляется мъсто для таковаго же въ Севастополь. Этому последнему не суждено однако было возникнуть при жизни Михаила Петровича; но по смерти его, по высочайшему повельню, оно названо Лазаревскимъ. По свидътельству лицъ составлявшихъ Лазаревскій некрологъ, Гидрографическое Депо, почти не существовавшее въ 1833 году, приведено въ состояние согласное требованиямъ времени; въ немъ выгравировано много прекрасныхъ картъ, напечатано много правилъ, положеній, руководствъ, лоцій и другихъ книгъ, относящихся до морскаго искусства; изъ нихъ изданіе атласа Чернаго Моря можно назвать трудомъ совершеннымъ и изящнымъ.

Парадлельно съ спеціальными работами по флоту идуть классическія постройки въ Севастополь, и ни одна мелочь не ускользаеть отъ вниманія главнаго руководителя. Дважды воздвигается "библіотека для морскихъ офицеровъ" сначала въ 1844-омъ году, а затьмъ, по истребленіи пожаромъ, въ 1849. Приводится къ окончанію капитальная постройка Севастопольскихъ доковъ; строится въ античномъ Греческомъ стиль церковь Петра и Павла; домъ Морскаго Собранія, Дъвичье училище и т. п. Укръпленный Севастополь ростетъ годъ отъ году и служитъ предметомъ общаго удивленія. Адмиралъ все не доволенъ, и шире, шире ростутъ его замыслы, уже подтачиваемые въ корнъ смертельною бользнію.

Прівзды Государя въ Севастополь служили для Лазарева постояннымъ торжествомъ; тогда сдавалъ онъ свои блестящіе экзамены. Со всякимъ прівздомъ закръплялась связь Монарха и избраннаго имъ помощника, и ниже мы увидимъ, что въ оцънкъ трудовъ Михаила Петровича покойный Императоръ обнаруживалъ трогательную мягкость сердца.

Въ упомянутомъ уже письмъ командира Бессарабіи отъ 5-го Декабря 1845 г. капитанъ 1-го ранга Истоминъ пишетъ: "Государь неоднократно въ присутствіи всѣхъ мнѣ начиналъ расхваливать Черноморскій флотъ; и я могу сказать безъ всякихъ преувеличеній, что въ семъ случаѣ похваламъ его не было мѣры. Онъ говорилъ, что во всемъ нашелъ совершенство; подробно разбиралъ всѣ мелочи, красоту и превосходную обдѣлку кораблей, устройство

и порядокъ адмирантействъ; и обращаясь къ Гейдену говорилъ, что даже по фрунтовой части Черноморскіе экипажи нисколько не отстали отъ Балтійскихъ, такъ, что если перешить нумера на погонахъ, во фронтъ не узнаешь однихъ отъ другихъ".

Дъятельность адмирала не ограничивалась высшимъ руководительствомъ; въ 1838, 1839 и 1840 гг. Михаилъ Петровичъ лично предводительствовалъ эскадрою съ дессантнымъ войскомъ генерала Раевскаго и облегчилъ своею распорядительностью высадку на Кавказскихъ берегахъ. "Государъ Императоръ, въ уваженіе отлично-полезнаго содъйствія Черноморскаго флота въ занятіи прибрежныхъ пунктовъ, на коихъ возведены укръпденія, высочайше повелъть соизволилъ: одно изъ нихъ (на р. Исезуапе) назвать именемъ храбраго и распорядительнаго начальника, подъ предводительствомъ коего морскія силы, явивъ постоянное примърное усердіе, неутомимость на судахъ и въ сраженіяхъ съ Горцами, благородное соревнованіе съ сухопутными войсками, значительно облегчили исполненіе предлежавшихъ предпріятій".

Неутомимый въ исполнении прямыхъ обязанностей, коихъ при добросовъстномъ отношении къ дълу было слишкомъ достаточно, Лазаревъ находилъ время вести самую обширную переписку не только съ лицами начальствующими подобно князю Меншикову, или съ равными подобно князю Воронцову, но и съ подчиненными, и письма его къ послъднимъ, всегда строго дъловыя, по объему и обработкъ ничъмъ не отличались отъ первыхъ. Мало того, каждое письмо, первоначально написанное на черно, носитъ на себъ слъды упорной работы, дабы чего-нибудь не пропустить и мысли своей придать совершенную ясность, предупреждающую самую возможность неправильнаго толкованія.

Всъ эти труды не пропадали даромъ; къ концу своего поприща Михаилъ Петровичъ уже имълъ великое утъщеніе видъть богатые плоды взлелъянной нивы. Лазаревскіе ученики выросли въ зрълыхъ мужей, Черноморскій флотъ составляль гордость Россіи и зависть иноземцевъ, красавецъ-Севастополь росъ не по днямъ, а по часамъ. Въ свою очередь, по выраженію поэта,

"И юный Лазарева флоть, Краса и честь Евксинскихъ водь, Вождемъ великимъ утъшался, Руками чьими созданъ былъ Чей духъ высокій затаилъ"...

Но увы, не долго ученикамъ суждено былъ утъшаться великимъ вождемъ. Въ 1845-мъ году Михаилъ Петровичъ почувствовалъ первые признаки той страшной болъзни, которая, усилившись къ концу сороковыхъ годовъ, свела его въ преждевременную могилу. Какъ бы предчувствуя скорую утрату дорогаго соотечественника, различныя общества и учрежденія спъшили выразить

ему свое уваженіе; такъ Михаилъ Петровичь былъ избранъ: почетнымъ членомъ Казанскаго упиверситета, членомъ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей и почетнымъ членомъ Географическаго Общества. Продолжая выражать покойному адмиралу свое неизмѣнное благоволеніе, императоръ Николай Павловичъ постепенно награждаль его высшими знаками отличій до ордена Святаго Андрея Первозваннаго включительно, пожалованнаго Михаилу Петровичу при самомъ лестномъ рескриптъ 6-го Декабря 1850 года. Это была уже послъдняя награда. Мучительный недугъ подтачивалъ слабъющія силы, но върный долгу Михаилъ Петровичъ не покидалъ ввъреннаго ему поста. Страдая ракомъ желудка, болъе 4-хъ мъсяцевъ почти не принимая пищи, Лазаревъ подавлялъ страданія и продолжалъ занятія. Въ Январъ 1851 года Михаилъ Петровичъ, подчиняясь совъту врачей, переъхалъ въ Одессу; здѣсь 15-го Февраля получилъ онъ послъднее доказательство любви и уваженія Государя. Императоръ отъ 3-го Февраля почтилъ его слъдующимъ рескриптомъ:

"Съ искреннимъ соболъзнованиемъ узнавъ о разстроенномъ состояния вашего здоровья, я поручиль начальнику Главнаго Морскаго Штаба моего выразить вамъ какъ участіе мое, такъ и желаніе, чтобы вы поспѣшили прибъгнуть къ врачебнымъ пособіямъ для возстановленія вашихъ силъ. Усматривая изъ вашего къ нему отзыва, что, не смотря на утомленіе васъ бол'язнію, вы продолжаете неослабно заниматься дълами, я опасаюсь, чтобы труды, для которыхъ по свойственной вамъ ревности къ любимому вами дълу, вы не щадите себя, не усугубили еще болье вашихъ страданій. А потому, если только съ желаніемъ вашимъ согласно, временно отдохнуть отъ занятій и путешествіе на воды за границу, или куда либо, по совъту врачей, можетъ быть для вашего здоровья целебно: то я, озабочиваясь сохраненіемъ ценимой мною дъятельной и полезной службы вашей, не токмо дозволяю вамъ, но даже прошу, последовать указаніямъ медиковъ, не стёсняясь нисколько лежащими на васъ обязанностями, какъ по званію главнаго командира Черноморскаго флота и портовъ, такъ и Николаевскаго и Севастопольскаго военнаго губернатора, которыя вы передадите впредъ до особаго распоряженія старшему по васъ генералъ-лейтенанту Берху".

"На путевыя же издержки, при сохранени вамъ всего получаемаго вами на службъ содержанія, разръшаю вамъ взять, безотчетно, двъ тысячи червонцевъ, или равную имъ стоимость другою монетою, изъ суммъ въ вашемъ распоряженіи находящихся".

"Дай Богъ вамъ скораго и совершеннаго выздоровленія, чтобы потомъ съ тъмъ же усердіемъ и съ тою же нользою, какими всегда отличалось досто-хвальное ваше служеніе, продолжать его престолу и отечеству. Этимъ искреннимъ желаніемъ, сопутствуя вамъ всюду, пребываю къ вамъ навсегда благосклонный."

Вскорт по получении этого рескрипта Лазаревъ вытхаль за границу, но было уже поздно. Медицинская помощь оказалась безсильною, и въ ночь на 11-е Апртля 1851 года въ Втнт, окруженный членами семьи, Михаилъ Петровичъ скончался. Горестно откликнулась страшная въсть въ сердцахъ Черноморскихъ моряковъ. Вствъ было ясно, что замънить Лазарева невозможно; одно служило нъкоторымъ утъшеніемъ для страстно привязанныхъ къ его памяти подчиненныхъ: останки Лазарева возвращались въ Россію. Они дъйствительно вернулись, согласно волъ почившаго, и похоронены въ его Севастополъ.

В. И.

# ПЕРЕПИСКА М. П. ЛАЗАРЕВА СЪ КНЯЗЕМЪ А. С. МЕНШИКОВЫМЪ \*).

T.

### Князь Меншиковъ Лазареву.

Секретно.

Милостивый государь Михаилъ Петровичъ!

Для соображенія удобньйшихъ мьръ къ перевозкъ сухопутныхъ десантныхъ войскъ изъ нашихъ Черноморскихъ портовъ въ Босфоръ, на случай, еслибы сіе оказалось нужнымъ, я покорньйше прошу ваше превосходительство сообщить мнъ бывшую въ недавнемъ времени переписку вашу съ г. генералъ-лейтенантомъ Муравьевымъ по сему предмету, съ присовокупленіемъ дополнительныхъ соображеній вашего превосходительства, кои вы, милостивый государь, могли бы счесть нужными.

Вмъсть съ нимъ я обязываюсь также просить покорнъйше ваше превосходительство сообщить мнъ виды ваши въ слъдующихъ случаяхъ:

- 1) Еслибы флотъ непріятельскій прибыль въ Босфоръ прежде нашихъ дессантныхъ войскъ и прошель въ Черное море.
  - 2) Если бы нашъ флотъ находился уже въ сіе время также въ моръ.
- 3) Еслибы непріятельскіе флоты появились въ превосходныхъ силахъ предъ Севастополемъ, заставъ нашъ флотъ въ гавани. Въ семъ случаъ какъ полагали бы вы, милостивый государь, расположить нашъ

<sup>1)</sup> Письма Лазарева печатаются здёсь съ черновых его собственноручных под-

олоть въ Севастопольской губъ, для обороны и отраженія покушеній непріятеля, доставя мнъ таковому расположенію олота хотя примърный чертежь.

Ожидая по всёмъ симъ предметамъ извёщенія вашего превосходительства при первой возможности, честь имёю быть съ совершеннымъ почтеніемъ вашего превосходительства покорный слуга князь Меншиковъ.

С. Петербургъ, 13 Генваря 1836 г.

2.

### Лазаревъ князю Меншикову.

Секретно.

Николаевъ, 31 Генваря 1836.

Ваша свътлость, князь Александръ Сергъевичъ!

На вопросы, изложенные въ почтеннъйшемъ письмъ вашей свътлости отъ 13-го сего мъсяца, симъ честь имъю отвътствовать:

- 1) Еслибы флотъ непріятельскій прибыль въ Восфоръ прежде нашихь десантныхъ войскъ и прошель бы въ Черное море, то полагая, что сего не можетъ иначе случиться какъ съ согласія Турецкаго правительства, въ такомъ разѣ высадка нашего десанта въ Босфорѣ состояться уже не можетъ. Если же входъ въ Дарданеллы военнымъ судамъ по прежнему останется воспрещеннымъ, тогда я позволяю себѣ думать, что непростительно бы было съ нашей стороны не успъть высадить въ Босфорѣ десанта прежде появленія туда непріязненной эскадры, буде только войска для сего назначенныя состоять будутъ въ совершенной готовности.
- 2) Если бы нашь флоть находился въ сіе время также въ морѣ (полагая съ десантомъ), то долженъ немедленно возвратиться въ Севастополь и десантъ высадить: ибо, при встръчъ съ непріятелемъ, вся невыгода остается на сторонѣ тѣхъ судовъ, на коихъ десантъ находится, будучи загромождены множествомъ вещей оному принадлежащихъ, которыя по неимънію мъста обыкновенно помѣщаются между орудіями. Ежели же флотъ нашъ будетъ тогда въ морѣ безъ десанта, то атаковать оный въ морѣ или принять сраженіе въ портѣ зависить будеть отъ силы и числа кораблей оный составляющихъ.
- 3) Еслибы непріятельскіе флоты появились въ превосходныхъ силахъ предъ Севастополемъ, заставъ нашъ флотъ въ гавани: въ такомъ случаъ я полагалъ бы расположить флотъ по прилагаемой при семъ диспозиціи. При сихъ обстоятельствахъ необходимость требуетъ, чтобы одинъ пароходъ безотлучно находился при посланникъ нашемъ въ

Константинополъ для извъщенія о всъхъ дъйствіяхъ непріятельскихъ

Какъ главнъйшая оборона Севастополя состоить въ исправности укръпленій онаго (чего теперь нъть), въ искусныхъ артиллеристахъ и достаточномъ числъ сухопутныхъ войскъ на случай высадки десанта, безъ котораго ръшительнаго удара на Севастополь сдълать невозможно: то необходимо прислать знающихъ свое дъло инженеровъ для временнаго хотя укръпленія онаго; ибо ть укръпленія, которыя предположено еще сдълать (смотря по произведеннымъ работамъ) продолжатся на нѣсколько лѣтъ. Артиллеристовъ нужно столько, чтобы всѣ орудія, на кръпостяхъ поставленныя, былл управляемы ими; ибо тогда только можно ожидать успъха въ цъльной стръльбъ. Что же касается до сухопутныхъ войскъ, то ежели къ тъмъ, которыхъ согласно прошлогоднему примъру пришлють для кръпостныхъ работь, назначать и просимыхъ для срытія мыса подъ новое адмиралтейство, то во всякомъ случав будеть оныхъ достаточно, и Севастополь при таковыхъ распоряженіяхъ (утвердительно можно сказать) не будетъ подверженъ никакой опасности и при самыхъ дерзкихъ попыткахъ непріятеля.

При семъ, согласно требованію вашей свътлости, честь имъю доставить бывшую по предмету перевозки войскъ изъ Черноморскихъ портовъ въ Босфоръ переписку мою съ генераломъ-адъютантомъ Муравьевымъ, присовокупляя, что съ того времени оказавшіяся по осмотру весьма важныя поврежденія и гнилости въ рангоутахъ 1) были причиною, что съ 1-го Октября прошлаго года и по сіе время весь порть обращень къ мачтовой должности, дабы сколь можно посившить привести суда въ такую готовность, чтобы по первому повельнію могли быть вооружены, —и я надъюсь, что въ продолженіи наступающаго Февраля мъсяца всъ недостатки сіи будуть пополнены. Они произошли какъ отъ дурнаго свойства лъса, изъ котораго рангоуты на судахъ сихъ были сдъланы, такъ и отъ того, что діаметры рангоутныхъ вещей (въ особенности мачтъ и нижнихъ реевъ) были крайне недостаточны противу тъхъ размъреній, какія употребляются нынъ; притомъ же они сплочены и окованы были весьма дурно. Фрегатъ «Тенедосъ», по возвращении своемъ изъ Абхазской экспедиціи, также оказался по корпусу весьма неблагонадежнымъ и требуеть столь значительнаго исправленія, что къ ранней кампаніи никакъ изготовленъ быть не можеть, какъ равно и корабли «Пантелеймонъ» и «Іоаннъ Златоустъ»: первый изъ нихъ по ветхости своей требуетъ значительныхъ подкръ-

<sup>1)</sup> Рангоутами называется все деревянное вооружение морскаго судна.

<sup>11, 24.</sup> 

русскій архивъ 1881.

иленій, чтобъ могъ по удостоенію коммиссіи прослужить еще одинъ годъ; а послъдній перетимбированъ во всей надводной части и окончательно отдълывается.

Въ заключение имъю честь представить вашей свътлости въдомости какъ о судахъ составляющихъ Черноморскій флотъ съ показаніемъ, на которыхъ изъ нихъ продолжаются еще исправленія, такъ равно и о состояніи нынъ наличныхъ чиновъ съ показаніемъ недостатка ихъ. Изъ одной изъ сихъ послъднихъ ваша свътлость усмотрите, что сверхъ рядовыхъ судовъ 1200 человъкъ (не полагая никакихъ расходовъ) недостанетъ команды и на «Парижъ», который предполагается вооружитъ и поставить вмъсто батареи въ Артиллерійской Бухтъ; но въ такомъ случаъ одно средство будетъ: снять людей съ мелкихъ судовъ и транспортовъ и для уравненія убавить по нъскольку съ прочихъ кораблей.

3.

#### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 20 Февраля 1836.

#### Ваша свътлость!

Ежели новые штаты настоящаго вооруженія и по запасу печатать еще не начинали, то я просиль бы разръшения вашей свытлости дозволить напечатать оные здёсь подъ моимъ присмотромъ, и тогда я взяль бы на себя повърить каждый листь какь до поступленія онаго въ печать, такъ и по выходъ изъ типографіи; но въ такомъ случаъ (ежели ваша свътлость будете на сіе согласны) я буду просить прислать оригинальный штать, составленный въ Кронштадтъ и увъдомленія, сколько нужно будеть экземпляровь онаго, которыхь впрочемь я не думаю чтобъ понадобилось болье одной тысячи, Шрифтомъ мы хвалиться здёсь не можемъ; по поручусь за вёрность, которая въ изданіи семъ должна составлять первое условіе и въ которой (подобно логариомамъ) не должно быть никакихъ опечатокъ или погръшностей. Препровождаемая при семъ книга настоящаго вооруженія, теперь только вышедшая, можеть служить образцомъ, лучше коего по бъдности типографіи напечатать мы не въ состояніи. Подобныхъ книгъ здісь прежде не печаталось, что наводило какъ командирамъ судовъ, такъ и содержателямъ немалое, затрудненіе; а въ Балтійскомъ флоть хотя они и были, но со времени изданія оныхъ такъ много по вооруженію и въ техническихъ названіяхъ перемінилось, что они сділались почти безполезными, ибо многое изъ напечатаннаго принуждены уже вымарывать и замёнять оное рукописью. При составленіи книги сей настоящаго вооруженія для трехъ-мачтовыхъ судовъ приняты были въ соображеніе штатъ исправленный въ Кронштатдії въ 1832 году, и подобнаго же рода книги отпускаемыя шкиперамъ Великобританскаго флота, коихъ одинъ экземпляръ доставленъ сюда возвратившимся изъ Англіп такелажмейстеромъ Выгоновымъ. Вскорії будуть отпечатываться подобныя же книги для бриговъ, шкунъ, тендеровъ, нароходовъ и пр.

Ежели вашей свътлости угодно будеть согласиться на дозволеніе печатать штаты какъ по настоящему вооруженію, такъ и по запасу подъ моимъ присмотромъ здъсь въ Николаевъ, то я покорнъйше прошу разръшенія на перемѣну нъкоторыхъ техническихъ названій, которыя нынъ вовсе вышли изъ употребленія и замѣнить другими, а равно и на допущеніе нъкоторыхъ незначительныхъ измѣненій или прибавленій въ самомъ вооруженіи, которыя съ 1832 года оказались ко введенію полезными, каковыхъ впрочемъ весьма немного и состоятъ болѣе въ измѣненіи толщины или длины какой либо веревки или въ нумерѣ парусины или, наконецъ, въ прибавленіи нъсколькихъ фонарей, и тому подобномъ, но важныхъ перемѣнъ встрѣтить мнъ не удалось.

Въ заключение я имъю честь покорнъйше просить продолжения участия вашей свътлости въ сооружении новаго въ Севастополъ адмиралтейства и приказать кому нибудь увъдомить меня, доставлены ли вамъ чертежи, посланные мною къ вашей свътлости при письмъ отъ 9 Декабря прошлаго года.

4.

#### Князь Меншиковъ Лазареву.

Петербургъ, 21 Марта 1836.

Адъютантъ мой Васильевъ просился на свиданіе съ отцомъ, и по симъ уваженіямъ дана ему настоящая курьерская посылка. Прикажите ему, любезный Михайла Петровичъ, послъ семейныхъ лобызаній отправляться въ Севастополь, дабы опъ могъ мнъ подробно объяснить ходъ доковыхъ работъ и сухопутныхъ укръпленій.

При семъ письмо къ вамъ изъ Англіи.

На строющійся въ Англіи пароходъ приказано пом'єстить дві 68 фунт. коронады на станкахъ (hearne) новаго устройства единственно для того, чтобы ихъ иміть образцами. Отъ васъ зависіть будеть замінить ихъ 18 фунт. пушками.

Бенкгаузену писано прямо для ускоренія разръшенія главныхъ предметовъ; но отъ васъ также зависить дать ему всъ нужныя наставленія о подробностяхъ всего что до вышеуномянутаго порохода относится.

У насъ все мирно, и готовимся не на войну, а къ смотру. Я вамъ сообщилъ ръчь Кодрингтона, но оказывается, по сличенію съ Англійскими журналами, что онъ сего вовсе не говорилъ и недостатокъ людей относилъ не къ нашему, а къ Англійскому флоту подъ Навариномъ.

Государю угодно, чтобы морское министерство было переобразоване по примъру военнаго, и мы сочиняемъ новое образованіе.

Надвюсь, что Корниловъ доставиль вамъ мое письмо. Прощайте.

5.

#### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 1 Апреля 1836.

#### Ваша свътлость!

Письмо вашей свътлости отъ 21-го Марта, посланное съ к. лейт. Васильевымъ, я имътъ честь получить со сверткомъ чертежей, относящихся до предполагавшагося построить въ Англіи парохода, длиною въ 142 фута; но какъ по увъдомленію г. Бенкгаузена, онъ, по совъту нъкоторыхъ опытныхъ строителей, прибавилъ длины пароходу еще 8 футъ, то чертежи сіи могутъ служить только для любопытства и соображенія на будущее время. Разсматривая чертежи сіи, я нашелъ въ нихъ и оригиналы и копін съ оныхъ, утвержденныя въ върности инженеръ-подполковникомъ Гринвальдомъ. Полагая, что они присланы сюда по ошибкъ, я имъю честь возвратить ихъ къ вашей свътлости.

Желаніе ваше, чтобъ Васильевъ послѣ семейныхъ лобызаній отправился въ Севастополь, ему объявлено.

Письмо, полученное мною изъ Англіи, заключаетъ увъдомленіе к. адм. Маіtland, директора Портемутскаго порта, что онъ, согласно желанію моему, посылаетъ чертежи и модель Портемутскаго лоцманскаго бота. Жаль только, что онъ не прислаль размъренія всъхъ членовъ сего бота, т. е. (Scantlingo), но объщаль однакожъ непремънно доставить оные. Васильевъ мнъ сказываль, что ваша свътлость приказали точно такую же модель сдълать и снять съ чертежей копін; а потому, полагая, что можеть быть вздумаете построить два или три таковыхъ въ Кронштатъ, я прилагаю здъсь еще нъкоторыя свъдънія о подобномъ ботъ, собранныя мною самимъ въ Портемутъ. Боты эти можно назвать одними изъ превосходнъйшихъ морскихъ судовъ, какія только есть на свътъ: ходять отлично, управляются четырьмя, а иногда и двумя человъками свободно, и нътъ того вътра, въ который бы они въ море не вышли. Построить такой ботъ изъ сосны и желъзнаго скръпленія не можеть стать дорого. Къ отправленнымъ обратно

чертежамъ парохода я приложилъ для вашей свътлости чертежъ и вель-бота, выписаннаго въ прошломъ году изъ Англіи. Это также родъ судовъ, которыя одни только въ состояніи выгрести въ Кронштатъ на большой рейдъ при жестокомъ противномъ вътръ и сильномъ волненіи. Примъромъ сему можетъ послужить находившійся у меня вель-ботъ въ 1816 году, который, при бывшемъ въ тотъ годъ 22 Іюля жестокомъ вътръ отъ W-та одинъ только изъ множества гребныхъ судовъ, бывшихъ тогда въ Петергофъ, выгребъ въ Кронштатъ и при томъ весьма свободно, употребивъ на то менъе двухъ часовъ времени, между тъмъ какъ многіе изъ вышедшихъ изъ канала 12-ти и 15-ти весельныхъ катеровъ принуждены были спуститься въ Петербургъ, ибо обратно попасть уже не могли. Здъсь построено ихъ только четыре по неимънію еще времени, но необходимо построить еще нъсколько. Въ бурунахъ они превосходны, и на барахъ подобныхъ тъмъ, какіе при входъ въ Ріонъ или у Редуть-Кале, они могуть служить съ великою пользою.

Всъ подробности, какія только пришли мнѣ въ голову на счетъ строющагося парохода въ Англіи, я давно уже Бенкгаузену сообщилъ и, кажется мнѣ, что послѣ того разрѣшенія, которое ваша свѣтлость ему сдѣлали, спрашивать болѣе нечего.

Статью заключающую рѣчь Кодрингтона я недавно читаль въ Journal de St.-Pétersbourg, и не знаю, которой изъ двухъ должно вѣрить. Въ выпискъ, присланной вашею свътлостію, онъ говорить о Россійскомъ флотъ, а въ той о своемъ; сколько мнѣ извъстно, то гр. Воронцовъ получаетъ газеты Англійскія, слъдовательно ругательства Кодрингтона, о которыхъ онъ мнѣ говориль, въроятно онъ читалъ въ Англійскихъ. А потому можно еще сомнъваться; и помириться съ мыслію, что Кодринтонъ не отзывался о насъ дурно, не совсъмъ легко.

Г. Бенкгаузенъ писалъ мнѣ, что онъ отправилъ къ вашей свътлости планъ парохода «Медея», снятый со всею аккуратностію. Позвольте просить доставленія копіи чуднаго сего судна, а равно приказать Гринвальду подѣлиться съ нами пріобрѣтенными имъ въ бытность его въ Англіи свѣдѣніями; слышу, что онъ привезъ много разныхъ чертежей, въ томъ числѣ 84-хъ пушечнаго корабля-брига Columbine и секретничаеть. Ежели онъ не привезъ чертежа знаменитаго фрегата «Вернонъ», и ваша свѣтлость его не имѣете, то по увѣдомленію я не замедлю доставить: ибо у меня онъ есть. Прилагаю при семъ также и нѣкоторыя подробности, доставленныя мнѣ изъ Греціи Истоминымъ касательно парохода «Медея», которыхъ, можетъ быть, не имѣете.

Я имъть честь просить вашу свътлость о исключении штрафа внесеннаго въ формулярный списокъ капитана 1-го ранга Колтовскаго и препятствующаго ему получить знаки безпорочной службы. Сколько

могъ собрать я свъдъній, то главнъйшая причина была личность (ни къ чему негоднаго) отряднаго командира лодокъ, а нъкоторымъ образомъ и шалости молодыхъ лёть, которыя давно уже прошли, и теперь Колтовскій весьма скромный и одинь изъ самыхъ исправныхъ командировъ экипажа и корабля. Дъйствія его на бригъ «Орфей», за которыя Государь, находясь въ Одессв, лично благодариль его, служать нъкоторымъ образомъ въ его пользу и убъждаютъ къ снисхожденію; главное же дъло состоить въ томъ, что не имъть пряжки, будучи командиромъ экипажа и 120 пушечнаго корабля, тогда какъ многіе изъ подчиненныхъ его оную имъютъ, даетъ поводъ офицерамъ и даже нижнимъ чинамъ мыслить, что командиръ ихъ находится на замъчаніи и въ невыгодномъ мнъніи высшаго начальства; слъдовательно, будучи въ глазахъ ихъ некоторымъ образомъ унижаемъ, нельзя ожидать того къ нему почтенія и дисциплины по службъ, какъ бы слъдовало. Ежели ваша свътлость не встрътите въ просимомъ снисхожденіи какого либо препятствія, то весьма много обязать меня изводите.

6.

#### Князь Меншиковъ Лазареву.

Спб., 6 Августа 1836 г.

Вы получили отъ меня, любезный Михаилъ Петровичъ, офиціальное извъщеніе о прибытіи къ Государю Императору въ Чугуевъ въ концъ Августа; но по измънившемуся маршруту полагать должно, что Его Величество не изволитъ быть тамъ прежде 3-го или 4-го Сентября. Государь желаетъ съ вами объясниться о лъсахъ годныхъ на кораблестроеніе, растущихъ въ дачахъ военныхъ поселеній, и о бывшемъ въ нихъ заготовленіи для Черноморскаго флота.

Свиданіе съ Его Императорскимъ Величествомъ доставитъ вамъ случай объяснить подробно нужды Черноморскаго флота, и если вы намърены сдълать какія-либо представленія по сему предмету, то я просиль бы васъ изложить оныя въ запискахъ, отдъльныхъ для каждаго предмета, и о резолюціяхъ, которыя на тъ записки послъдують, не оставить меня въ послъдствіи увъдомить.

Образцы абордажнаго оружія вашего утверждены, о чемъ вамъ будетъ сообщено офиціально.

Я уволенъ въ Москву и окрестности, куда вслъдъ за симъ отъъзжаю и гдъ пробуду мъсяцъ или пять недъль.

Вамъ преданный князь Меншиковъ.

Не пойдеть ли Черниковъ въ отставку? Ежели не имъете для него мъста, куда дъть Дмитріева при будущемъ производствъ? 7.

### Князь Меншиковъ Лазареву.

Милостивый государь Михаилъ Петровичъ.

Вручитель сего, сынъ намъстника Норвежскаго, генерада, барона Ведель-Ярлсберга, опредълился въ нашъ флотъ, желая имътъ честь служить въ ономъ и образоваться въ практикъ. Съ сею послъднею цълію онъ просиль и о переводъ его въ Черноморскій флотъ, почему я обязываюсь просить покорнъйше ваше превосходительство употребить его на службу, по усмотрънію вашему, на тъхъ судахъ, кои имъютъ дъятельнъйшее плаваніе и на которыхъ онъ можетъ удобнъе пріобръсти практическія познанія о мореплаваніи.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью покорный слуга кн. А. Меншиковъ.

С.-Петербургъ, 12 Августа 1836.

8.

### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 21 Августа 1836.

Письмо вашей свътлости отъ 6-го числа сего мъсяца я имълъ честь получить, и всъ свъдънія, какія только есть въ адмиралтействъ касательно разновременныхъ заготовленій лъсовъ въ дачахъ военныхъ поселеній, доставленныя не только послъднимъ коммиссіонеромъ Якимовскимъ но и прежними, я беру съ собою въ Чугуевъ (куда отправляюсь сего вечера) и въ состояніи буду дать Государю весьма удовлетворительный отчетъ.

По дозволеніи вашей світлости подробно объяснить нужды Черноморскаго флота Государю Императору, я намірень представить слідующее:

- 1) О дозволеніи построить вдругь нісколько кораблей по контракту; ибо, въ противномъ случать, пополнить штатное положеніе судовъ мы не имітемь средствь, и недостатокъ сей будеть годь отъ году увеличиваться.
- 2) На утвержденіе: Планъ новаго карантина со всёми детальными чертежами, проектированный на Херсонезскомъ мысу при входѣ въ туже Карантинную Бухту. Устроеніе необходимо нужное; ибо теперь карантина, можно сказать, не существуеть. Планы же и смѣта тому окончены въ Севастополѣ 8 Августа и сюда доставлены 19-го.
  - 3) О дозволеній выписать изъ Англій нужныя машины для вновь

строющихся въ Николаевскомъ адмиралтействъ мастерскихъ, и чрезъ то сдълать оныя соотвътствующими своей цъли, что по отдаленности

заводовъ крайне необходимо.

4) О дозволеніи выписать изъ Англіи для образцовъ кузнечные мѣха разной величины изобрѣтенія Галлея (Halley), вошедшіе тамъ во всеобщее употребленіе. Рисунокъ овымъ полученъ только два дня тому назадъ; но Акройдъ, бывши недавно въ Портсмутскомъ адмиралтействъ, относится объ оныхъ съ особенною похвалою и говоритъ, что въ кузницахъ всъ прежняго рода мѣха уничтожены и введены сіи послъдніе, имъющіе свойство раздувать огонь съ необыкновенною силою. Рисунокъ онымъ я буду имѣть честь представить вашей свът-

лости по моемъ возвращении.

5) На утвержденіе: Планъ новаго запаснаго резервуара необходимо нужнаго для безпрерывнаго теченія воды по водопроводному доковому каналу, какъ по тому уваженію, что во время неръдко случающихся въ Крыму продолжительныхъ засухъ, когда Черная ръчка, приведенная къ тому каналу, доставляетъ самое малое количество воды, такъ и для дъйствія предназначенныхъ къ сооруженію въ новомъ Севастопольскомъ адмиралтействъ механическихъ мастерскихъ. Для приведенія въ исполненіе сего предположенія, избранъ вблизи доковаго канала глубокій оврагь, гдъ съ устроеніемъ плотины можеть скопляться до  $17^4/_2$  мидліоновъ кубическихъ футь воды, сливающейся въ большомъ количествъ съ горъ отъ дождей и снъговъ. Какъ планъ сей только что вчера ко мнв доставленъ, то и не было никакой возможности предварительно представить оный на разсмотрение вашей светлости, въ чемъ и прошу снисходительнаго уваженія. По возвращеніи же моемъ изъ Чугуева я не замедлю доставить къ вашей свътлости какъ копію съ плана, такъ и смъту, выводящую цънность сего устроенія въ 35.637 р.

6) О дозволеніи перевезти на фрегатахъ въ Одессу Виленскій полкъ, находящійся нынѣ въ Севастополѣ для срытія мыса подъ новое адмиралтейство; ибо въ противномъ случаѣ ему придется перейти до 870 верстъ въ самое суровое и ненастное время, а также слабосильныхъ людей отъ прочихъ полковъ вмѣстѣ съ тяжестями всей дивизіи за исключеніемъ палатокъ и нѣкоторыхъ другихъ вещей, что составитъ всего до 2800 человѣкъ и до 7.000 пудъ тяжестей; о чемъ писалъ ко мнѣ на сихъ дняхъ корпусный командиръ г. ад. Муравьевъ съ увѣдомленіемъ, что онъ отнесся о исходатайствованіи сего къ военному

министру.

7) О испрошеніи назначенія къ новому адмиралтейству въ Севастополъ одной военно-рабочей роты, для лучшаго присмотра за успъхомъ работъ, особенно при предстоящемъ начатін обдълки вокругъ мыса набережной и приготовленія мъста подъ Мортона элингъ.

8) О весьма значительномъ некомплектъ экипажей на случай, что Его Величеству угодно будеть посътить (какъ слышно) Севасто-

поль въ будущемъ году и выйти совсемъ флотомъ въ море.

9) О необходимости имъть въ Азовскомъ моръ пароходъ въ 60 силь и до 6-ти грузовыхъ плоскодонныхъ баржей для перевоза желъза, якорей, орудій и другихъ тяжестей изъ Ростова въ Керчь, каковыхъ тяжестей накопилось тамъ по сіе время до полумилліона пудовъ, п ежегодно прибавляется.

и 10) О приведеніи въ должное устройство Луганскаго завода, который по сіе время для Черноморскаго олота былъ совершенно безполезенъ какъ по дурному устройству своему, такъ и по крайне огра-

ниченному числу мастеровъ и работниковъ.

О резолюціяхъ, какія отъ Государя на представленія сін воспослъдують, я не примину немедленно по возвращении моемъ увъдомить вашу свътлость; но нельзя не пожальть, что васъ тамъ не будеть: дъла наши пошли бы гораздо успъшнъе.

Черниковъ, сколько изв'ястно мнъ, продаль вст свои вещи и собрался вхать въ Балтику; но здоровье его весьма не надежно, и врядъ

ли онъ вынесеть съверный климатъ.

Милонасъ уже подаль въ отставку согласно сдъланному отъ меня внушенію (по желанію вашей свътлости); но теперь я опасаюсь, чтобы онъ не сталь на меня жаловаться, возмечтавъ, что начальство находить его въ Астрахани весьма нужнымъ.

О Дмитріевъ я имъль уже честь представить къ вашей свътлости о назначеніи его оберъ-интендантомъ вмѣсто Васильева, который просить увольненія. Я увърень, что онъ займеть эту должность съ пользою для службы и потому повторяю мою покорнвишую просьбу къ вашей свътлости о произведеніи его въ контръ-адмиралы и дозволеніи носить флотскій мундаръ подобно тому, какъ носиль здівсь Критскій; и какъ онъ особенно имъ дорожитъ, то таковое дозволение поощритъ его къ трудамъ и занятіямъ по этой части.

9.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 17 Сентября 1836.

Получивъ увъдомление отъ графа Витта, что Государь Императоръ прибудеть въ Чугуевъ 29 Августа и опасаясь опоздать, я оставилъ Николаевъ 22 числа и прибылъ въ Харьковъ 24-го того же мъсяца, гдъ извъстился, что пріъздъ Государя отложенъ до 7-го Сентября. Же-

дая воспользоваться свободнымъ временемъ, я вздилъ чрезъ Чугуевъ въ Малицкую дачу, дабы болбе имъть понятія объ оной на случай, что Государю угодно будеть сделать какіе либо вопросы. Возвратясь 30 числа, узналь я, что по причинь несчастнаго происшествія, случившагося съ Тосударемъ Императоромъ на пути изъ Пензы въ Тамбовъ, Его Величество для срощенія передомденной ключицы въ дъвомъ плечъ изволиль остаться въ городкъ Чембаръ на нъсколько недъль и что по полученіи облегченія слідовать уже будеть прямо въ С.-Петербургь, отмънивъ затъмъ предположенное посъщение Чугуева. Послъ сего мнъ ничего болъе не оставалось какъ отправиться въ Чембаръ, куда и прибыль 3-го Сентября; свиданіе же съ Государемь имъль 5-го и 7-го. Государь быль очень доволень, что я рёшился прибыть въ Чембарь; ибо въ противномъ случай (онъ говорилъ графу Бенкендорфу) мяв пришлось бы вхать въ Петербургъ, точно такъ какъ придется и графу Воронцову. Государь изволиль много говорить о предполагаемомъ въ будущемъ году путешествін въ южный край Россіи, о посъщеніи Николаева, Одессы, Севастополя, Южнаго берега Крыма, Керчи, Анапы и Геленджика, откуда, возвратясь въ Таганрогъ, отправится сухопутно въ Невочеркаскъ, наконецъ на Кавказъ и оттуда уже обратно въ С.-Петербургъ. Государь изволилъ говорить о семъ поверхностно, но ваша свътлость въроятно вскоръ по возвращени Его Величества узнаете о путешествіи семь подробнье и сообщите для руководства моего правила пріема какъ Государя, такъ и имъющихъ прибыть съ нимъ особъ. Государь спрашиваль, сколько можно будеть показать кораблей въ будущемь году, на что я отвъчаль, что десять; ибо «Пантелеймонь» потекъ весьма опасно близъ самаго киля, и сумнительно, чтобы онъ выдержаль килевку, будучи гниль повсемъстно. Государь изъявиль жеданіе видіть, буде возможно въ будущемъ году, вмісті съ прочими и корабль «Махмудъ», на что я сказалъ, что приложены будуть всевозможныя старанія; однакожъ я сомніваюсь, чтобы мы въ томъ успівли.

Въ день представленія моего Государь Императоръ чувствоваль уже значительное облегченіе и находился въ веселомъ расположеніи духа. Я воспользовался дозволеніемъ вашей свътлости, сообщеннымъ мнѣ въ письмѣ вашемъ отъ 6-го прошлаго мѣсяца, на счетъ подробнаго объясненія Его Величеству нуждъ Черноморскаго олота и по приказанію вашему изложилъ представленія объ оныхъ въ запискахъ отдѣльныхъ для каждаго предмета; какія же послѣдовали на нихъ словесныя высочайшія резолюціи, я вмѣстѣ съ симъ имѣю честь донести вашей свѣтлости офиціально.

7-го Сентября Государь, прохаживаясь по двору занимаемаго Его Величествомъ дома, подозвалъ меня и сказалъ, что онъ нашелъ воз-

можнымъ назначить изъ Турецкой контрибуціонный суммы 3 милліона для 3-хъ кораблей, имѣющихся построиться по контракту и 1 милліонъ для работъ по новому адмиралтейству; но приказаль повременить (какъ и доношу офиціально) вызывать желающихъ на построеніе тѣхъ кораблей, до полученія разрѣшенія отъ вашей свѣтлости на пріобрѣтеніе предлагаемыхъ помѣщикомъ Бенкендорфомъ и Евреемъ Варшавскимъ наличныхъ лѣсовъ, весьма нужныхъ для безотлагательнаго продолженія въ адмиралтействахъ кораблестроенія: ибо за недостаткомъ дубоваго лѣса и въ особенности принципальныхъ штукъ, постройка корабля «Три Святителя» совершенно остановилась. Притомъ же, помѣщикъ Бенкендорфъ въ разговорѣ объявилъ мнѣ желаніе свое заняться постройкою кораблей, еслибы правительство нашло то нужнымъ; ибо онъ имѣетъ къ тому всѣ средства, т. е. и лѣса и рабочихъ людей; при таковыхъ обстоятельствахъ онъ копечно лѣса свои не продасть.

При докладъ о недостаткъ въ Черноморскихъ экипажахъ нижнихъ чиновъ, я принялъ смълость представить на видъ Государю, что назначеніе въ каждый изъ 16 флотскихъ экипажей по 250 человъкъ взрослыхъ кантонистовъ сдълало бы величайшую для насъ пользу, и чрезъ три или четыре года образовались бы изъ нихъ такіе матросы какихъ лучше желать невозможно. Государь изволилъ отозваться: «О какъ много! Однако посмотримъ, напиши князю, чтобы напомнилъ мнъ по возвращеніи моемъ въ Петербургъ».—Назначеніемъ въ Черноморскіе экипажи кантонистовъ (которыхъ теперь набирается такъ много, что не знаютъ даже какъ и размъстить ихъ), ваша свътлость окажете величайшее благодъяніе; ибо экипажи отъ юнговъ сихъ въ скоромъ времени усилятся и улучшатся до неимовърной степени. Позвольте просить принять въ дълъ семъ участіе и употребить сильное ваше предстательство.

Кромъ тъхъ предметовъ, о которыхъ я имълъ честь предварительно извъстить вашу свътлость въ письмъ моемъ отъ 21 Августа, я докладывалъ Государю Императору: о Малицкой, Должинской и Гомельшанской лъсныхъ дачахъ, что необходимо оныя очистить для лучшаго растенія дубовъ и что пътъ къ тому другихъ средствъ какъ возложить это на военныя поселенія и пр. и пр., какъ изъяснено въ донесеніи моемъ къ вашей свътлости.

О требованіяхь барона Розена и о невозможности болье отділить къ Абхазскимъ берегамь транспортовь и объ устроеніи близь Севастополя мість для пользованія страждущихъ ревматизмами и разнаго рода хроническими бользнями, въ открытыхъ тамъ цілительныхъ грязяхъ,—Государь быль столько милостивъ, что на все изъявилъ свое согласіе, но приказаль доложить обо всемъ вашей світлости для пред-

варительнаго соображенія и представленія ему по возвращеніи Его Величества въ Петербургъ; разговоръ же о недостаткахъ въ строительной здъсь части произошель собственно отъ вопроса Его Величества: «Кто изъ инженеровъ присматриваетъ за произведеніемъ работъ?» Тогда и не могъ не отвъчать, что инженеровъ мы не имъемъ и что цивильная здъсь часть находится въ самомъ жалкомъ положеніи, но что ожидается новое переобразованіе оной. Государевы слова были: «Напиши объ этомъ къ князю».

Воть все что только имъю сообщить вашей свътлости на счетъ свиданія моего съ Государемъ Императоромъ въ Чембаръ и оканчиваю письмо сіе повтореніемъ всепокорнъйшей просьбы принять участіе въ скоръйшемъ разръшеніи сдъланныхъ мною представленій.

#### 10.

#### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 8 Декабря 1836.

Капитанъ-лейтенантъ Моллеръ, по возвращени изъ Могилева, гдъ нужно ему было видъться съ ген. адъют. Муравьевымъ, отправился въ Севастополь для дальнъйшаго изслъдованія дъла о вывезенной мъди, жельза и пр. въ фургонахъ Виленскаго егерскаго полка. Чрезвычайно досадно, что подобныя происшествія, случающіяся здъсь довольно часто, причиняютъ одни лишь неудовольствія Государю. Но не думайте, ваша свътлость, чтобъ воровство здъсь увеличивалось или чтобъ менъе за онымъ было наблюденія нежели прежде; напротивъ того, я смъю увърительно сказать, что присмотра за похищеніемъ казенныхъ вещей прежде почти вовсе не было, и оттого самая привычка къ оному такъ укоренилась, что уничтожить ее трудно. Надзоръ по всъмъ частямъ увеличенъ до возможной степени, и оттого самаго чаще въ воровствъ попадаются.

Контръ-адмираль Папа-Егоровъ, по дъйствительному ли разстройству здоровья или притворству, но обязанности своей, какъ бригадный командиръ, вовсе не исполняетъ. Когда нужно дълать смотры, то обыкновенно сказывается больнымъ и поручаетъ другому, ходитъ съ костылемъ въ штиблетахъ, и вообще толку отъ него никакого не предвидится. Не угодно ли будетъ вашей свътлости оставить его съ содержаніемъ по олоту, какъ равно и капитана 1-го ранга Костенича, который экипажемъ командовать не можетъ; а допустить вмъсто ихъ занять мъста сіи другихъ болъе способныхъ? Послъдняго изъ нихъ могъ бы замънить 30 экипажа капитанъ 2 ранга Ратиз.

Изъ представленія моего на благоусмотрѣніе вашей свѣтлости, вы усмотрите нѣкоторую перемѣну въ командирахъ. Это произошло

оттого, что командиръ фрегата «Агатополь» никакъ не въ состояніи содержать фрегать свой въ томъ видъ, въ какомъ должно и вообще не имъетъ дара распоряжаться и командовать; на фрегатъ же «Архипелагъ портить нечего, и фрегатъ этотъ самъ собою года черезъ два уничтожится по причинъ оказывающихся въ немъ весьма замъчательныхъ гнилостей. Никоновъ впрочемъ человъкъ довольно хорошій и честный, но вовсе не военный офицеръ. Путятинъ командуетъ корветомъ отлично, и «Ифигенія» содержится въ такомъ великомъ порядкъ, какого дучше требовать невозможно. Фрегатовъ въ подобномъ порядкъ у насъ здъсь нътъ; а потому, не смотря на молодость въ чинъ, я ръшился представить его къ командованію «Агатополемь», который, я увърень что чрезъ нъсколько мъсяцевъ времени будетъ служить примъромъ и соревнованіемъ прочимъ командирамъ не только фрегатовъ, но и кораблей. — Весьма бы желательно для самой справедливости по возможности не нарушать очереди старшинства; но ваша свътлость, я думаю, сами убъждены, что соблюсти этого невозможно: много есть такихъ старичковъ (впрочемъ довольно почтенныхъ), которые, при всемъ желаніи ихъ, никогда не будуть ни командирами экипажей, ни командирами кораблей, въ томъ видъ въ какомъ нынъ требуется. Напротивъ же того, есть нъкоторые изъ мододыхъ, со всъми для того способностями, которые могли бы занять таковыя званія съ пользою и честію для флота. У меня хотя и есть на примътъ нъсколько изъ молодыхъ офицеровъ, хорошо мнъ извъстныхъ по службъ, заслуживающихъ возвышенія въ чинахъ, но не смъю представлять о нихъ вашей свътлости потому, что есть много старъе ихъ по списку.

Высочайшее соизволеніе отъ 11 Октября 1833 года, объявленное въ приказѣ отъ адмирала Моллера 17-го того же мѣсяца, о недоросляхъ, кои, на основаніи правиль существующихъ для пріема кадетъ въ Морской Корпусъ, не имѣютъ права на опредѣленіе въ гардемарины по Черноморскому флоту, но отъ коихъ, или отъ ихъ родственниковъ поступаютъ прошенія о таковомъ опредѣленіи, при каждомъ таковомъ случаѣ испрашивать особаго Высочайшаго разрѣшенія, было поводомъ, что Греки въ офицерскихъ чинахъ Балаклавскаго баталіона и другіе посторонняго вѣдомства безпрестанно входили и нынѣ входятъ съ прошеніями на высочайшее имя объ опредѣленіи сыновей ихъ въ гардемарины, а удержать таковыя прошенія я не имѣю права. Домашнее воспитаніе этихъ дѣтей въ Балаклавѣ таково, что флотъ никогда не можеть ожидать видѣть изъ нихъ офицеровъ съ какими либо достоинствами; экзаменъ же ихъ удостоиваетъ потому, что многіе изъ нихъ науки опредѣленныя для гардемарина знають. На этомъ самомъ основаніи и сынъ

Качони, о коемъ спрашиваетъ нынъ инспекторскій департаментъ, представленъ. Не благоугодно ли будетъ в. свътлости сдълать какое либо строгое ограниченіе на будущее время и въ особенности насчеть иностранцевъ не принявшихъ върноподданства Россіи, каковые всъ почти здъсь Греки, не взирая на то, что съ самыхъ молодыхъ лътъ служатъ въ Россійской службъ безъ всякой пользы? Что касается до числящихся уже здъсь гардемариновъ, которые всъ на собственномъ содержаніи, то какъ на учрежденіе въ южномъ крав Россіи Морскаго Кадетскаго Корпуса почти отказано, то я всегда полагаль болбе полезнымъ присоединить ихъ къ штурманской здёсь ротё (которая получила теперь порядочное образованіе), нежели оставлять дітей сихъ на собственномъ воспитаніи недостаточныхъ и малообразованныхъ родителей, отъ которыхъ ничего полезнаго для военной службы они перенять не могуть; а потому и желаль представить на благоусмотрёніе в. свётлости мнёніе мое, чтобъ каждый изъ родителей, при опредвлении сына своего въ гардемарины, вносиль въ штурманскую роту ежегодно сумму потребную на обмундированіе и содержаніе его; но какъ по сділанному исчисленію оказалось, что для сего нужно по крайней мъръ до 475 рублей, то многіе изъ чиновниковъ, проживающихъ однимъ жалованьемъ, должны будуть отъ опредъленія дітей своихь въ гардемарины отказаться. Всёхъ гардемаринъ теперь до 80 человътъ, и ежели ваша свътлость не найдете возможнымъ исходатайствовать для нихъ вышесказаннаго содержанія отъ шедроть Государя, то во всякомъ случат я полагаю присоединеніе гардемаринъ къ штурманской роть необходимымъ, съ объявленіемъ, чтобъ желающіе опредёлить дітей своихъ въ гардемарины вносили ежегодно 475 рублей, на каковую сумму они будуть одъты наравнъ съ гардемаринами Морскаго Корпуса и обучаемы всъмъ тъмъ наукамъ, которыя преподаются здъсь кондукторамъ штурмановъ какъ то: Навигацін, Астрономіи, Исторін, Географіи, Словесности и проч. и пр.; въ противномъ же случав тв, которые не могуть вносить таковой суммы, должны будуть взять детей своихъ обратно.

Нельзя не сознаться, что гардемарины здёшніе (выключая весьма только немногихъ) получають образованіе гораздо худшее, нежели кадеты штурманской роты.

О Балаклавскомъ баталіонъ и Балаклавскихъ Грекахъ при случившемся разговоръ съ Государемъ въ Чембаръ я докладывалъ, что они имъютъ большія связи и родство съ служащими Греками во флотъ и какъ вообще они склонны къ интересу и воровству, то смежность ихъ съ Севастополемъ очень вредна по безпрерывнымъ между собою сношеніямъ; а потому я просилъ Его Величество, не благоугодно ли будетъ приказать дать имъ другія мъста около Кубани или гдъ Его Величеству заблагоразсудится, а мъста принадлежащія Балаклавцамъ отдать подъ Германскія колоніи или же отставнымъ матросамъ, дъти коихъ могли бы поступать на службу во флотъ, и тогда Севастополь получаль бы отъ таковыхъ колоній весьма значительное продовольствіе всякаго рода. Нынѣ же, какъ Греки занимаются однимъ только дурнымъ винодѣліемъ и контрабандною торговлею, то Севастополь ни малѣйшей пользы отъ нихъ не имѣетъ. Государь изволилъ отозваться: ся знаю, что они совершенно безполезны», и приказалъ пореговорить объ этомъ съ гр. Воронцовымъ, съ которымъ я встрѣтился на обратномъ изъ Чембара пути и объявилъ ему о томъ; но онъ казался несогласнымъ на таковое предположеніе, а потому чѣмъ это дѣло кончилось, мнѣ неизвѣстно. Ваша свѣтлость сдѣлаете величайшее для Севастополя благодѣяніе, ежели примете въ семъ участіе и обратите полу-Греческій Грымъ (въ особенности Севастополь) въ страну Русскую.

Въ заключение позвольте спросить приказанія в. св., должно ли дозволять транспортамь подъ таковымъ же флагомъ, стоя на якоръ, имъть на бушпрингъ гюйсы? Часто онп бывають въ довольно безобразномъ видъ, выгружая муку и пр. Не находя права воспретить это самъ собою, я прошу вашу свътлость, ежели и вы признаете подобное украшение для транспорта неумъстнымъ, то не благоугодно ли будетъ запретить оное, а дозволить при транспортномъ флагъ носить обыкновенный только вымпелъ (синій) на гросъ-брамъ-стеньгъ.

#### II.

### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 13 Декабря 1836.

Извъщение вашей свътлости о неудовольствии Государя Императора на счетъ помъщения Залъсскимъ (казначеемъ при комитетъ сухихъ доковъ) статьи въ Одесскомъ Въстникъ касательно построения фрегата «Браилова» я имълъ честь получить и отвъчать буду офиціально, коль скоро получу отвътъ отъ контръ-адмирала Старжевскаго о томъ, кто дозволилъ Залъсскому напечатать оную; а съ тъмъ вмъстъ завтра же отдаю приказъ, подтверждающій воспрещеніе на будущее время печатать что либо въ газетахъ касательно распоряженій правительства.

Англійская шкуна «Викинъ», попавшая въ призъ, должна быть весьма хорошее судно; ибо ходить лучше брига «Аякса», который конвоировалъ ее отъ Геленджика до Севастополя.—Извъстія о томъ, хранится ли дъйствительно оружіе подъ нагруженною въ трюмъ солью, я еще не получилъ; но во всякомъ случать судно это подвергается по мнънію моему конфискованію потому уже, что купецъ Бель самъ со-

знается, что прибыть въ Суджукъ-кале для торговли съ Черкесами.— Изъ писемъ, отправленныхъ къ вашей свътлости, вы усмотрите, что шкиперъ Чайялсъ старается обвинить купца Беля въ томъ, что онъ пошелъ къ Черкесскимъ берегамъ. Перевзды и двукратное свиданіе Беля съ посломъ предъ самымъ выходомъ въ Черное море, а равно и секретъ самаго назначенія, когда судно было еще въ Буюкдере, суть обстоятельства, которыя въ послъдсткіи при слъдованіи дъла могутъ быть большой важности.

Позвольте просить скоръйшаго разръшенія вашей свътлости, какъ поступить съ шкуною «Викинъ», купцомъ Белемъ, шкиперомъ Чайялсомъ и прочими людьми на оной находящимися, изъ коихъ Артург-Мортонъ (кажется мнъ) долженъ быть братъ тому Мортону, который составляетъ компанію съ Полденомъ въ Лондонъ и коимъ шкуна «Викинъ» принадлежитъ. Желательно бы было, чтобы шкуна «Викинъ» поступила въ казну, а пріобръвшимъ оную повельно бы было выдать по умъренной оцънкъ то чего она будетъ стоить.

Корабельный инженеръ Дмитріевъ, находящійся нынѣ въ Портсмутѣ и снимавшій внутреннее расположеніе яхты «Арандель», увѣдомляетъ меня, что яхта та предложена въ продажу съ прекрасною внутри отдѣлкою, мебелью краснаго дерева, посудою и всѣми вещами и принадлежностями для яхты нужными за 3000 фунтовъ стерлинговъ. Принимая въ разсужденіе, что яхта «Арандель» построена изъ лучшаго лѣсу, мѣднаго крѣпленія и обшита мѣдью, паруса отличной кройки и шитья и пр. и пр.: то 3000 фунтовъ, составляющіе около 70.000 рублей, есть такая цѣна, которую ежели и удвоить, то въ нашихъ адмиралтействахъ едвали за оную казенными средствами построить можно. Вѣроятно она продается потому, что яхотный клубъ въ Англіи уничтожается. Ежели ваша свѣтлость располагаете имѣть подобную яхту въ Балтикъ, то жаль упустить этотъ случай.

#### 12.

#### Князь Меншиковъ Лазареву.

С. Петербургъ, 16 Декабря 1836.

Податель сего лейтенанть Завойка, коему доставляю случай повидаться съ родными.

Со времени возвращенія моего съ Государемъ изъ Москвы я вынужденъ по 13 и 14 часовъ въ сутки употреблять на чтеніе бумагъ. Я говорю на чтеніе, ибо разръшеніе зависить отъ Адмиралтейскаго Совъта и, благодаря необразованію я слушаю 3 и 4 раза ту бумагу, которую бы разръшиль послъ перваго прочтенія, и потому не взыщите за долгое мое молчаніе. Я замученъ и выбился изъ силь.

Я представиль Государю о производствъ Старжевскаго, какъ потому, что слышаль, что вы имь довольны, такъ и потому, что мъсто его вице-адмиральское. Кумани разсердится, но онъ внъ дъятельной службы.

Государь приказаль дать экипажамъ флаги на знаменныхъ древкахъ для строевой службы, съ тъмъ, чтобы таковой знаменной флагъ употреблялся, когда экипажъ расчисленъ въ баталіонномъ составъ и когда караулъ на берегу и на судахъ расчисленъ на два взвода (не на два огня). Флаги сіи имъть по цвъту дивизій, а въ Черноморскомъ флотъ двъ дивизіи.

Въ Кронштатъ построенъ будетъ морской экзерциргаузъ съ башнею, въ которой будетъ бизань-мачта, а отъ башни внутрь манежа фрегатская корма. Самое зданіе состоять будетъ изъ однихъ стропилъ, изъ досокъ на ребро поставленныхъ.

Сей родъ строеній, употребляемый въ Пруссіи для манежей и экономическій въ отношеніи къ лъснымъ строительнымъ матеріаламъ, могъ бы съ удобностію примъниться ко всёмъ сараямъ и хранилищамъ.

Ежели состоятся предположенные планы путешествій въ будущемъ году, то гостей иностранныхъ у васъ будетъ много; на выправку людей обратится также вниманіе и въ особенности на караулы судовые и береговые. У васъ нътъ искусника въ семъ отношеніи. Не прислать ли экзерцирмейстера?

Пушечный станокъ капитана Поля быль испытанъ въ Кронштатъ и оказался совершенно неудобнымъ.

Для опыта 36 ф. пушки длинныя были высверлены въ калибръ пудоваго единорога и также съ коническою каморою, что сдълано уже Голландцами; опыты весьма удовлетворительны. Предполагается вооружить ими корабль «Россію».

Государь при смотрахъ дълаетъ обыкновенно тревогу съ пушечною экзерцицією по барабаннымъ сигналамъ и при семъ случав заставляетъ перемънять у одного или нъсколькихъ орудій оси, замъчая употребленное на таковую перемъну время, что имъйте въ виду. Таковая перемъна медленна, когда болты имъютъ не гайки, а чеки, ко-ихъ концы загибаются и когда болты проходятъ сквозь лопасть оси; сіе вынуждаетъ насъ у новыхъ дафетовъ пропускать болты мимо оси и подъ оною соединять ихъ планкою, какъ въ сухопутной артиллеріи.

Мы ожидаемъ отъ васъ подробнаго увъдомленія о качествахъ и отдълкъ парохода «Язона». Прощайте, будьте здоровы.

А. Меншиновъ.

## ЗАПИСКИ О ВОЗСОЕДИНЕНІИ ГРЕКО-УНІЯТСКАГО ДУХОВЕН-СТВА И НАРОДА ВЪ БЪЛОРУССІИ И НА ВОЛЫНИ СЪ ПРАВО-ЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ 1).

Точное и подробное изложеніе моихъ собственныхъ дъйствій и трудовъ въ дълъ возсоединенія Греко-Унитской въ Вълорусской обширнъйшей епархіи Церкви съ Православною отечественною Церковію.

Писаль для памяти потомства и будущаго историка Василій архієпископь бывшій Полоцкій и Витебскій. 1866 года.

## Предисловіе.

Милостію Господа достигнувъ вечера—вечера поздняго, я рѣшился писать мои воспоминанія о дѣлѣ, на которое положиль всѣ мои силы, всю мою жизнь. Дѣло это— Возсоединеніе Уніи въ Вѣлоруссіи и на Волыни. Я преданъ былъ этому дѣлу болѣе чѣмъ моей жизни, занимался имъ по крайнему разумѣнію, по совѣсти и по истинѣ: это вѣдаетъ Богь, предъ Которымъ готовлюсь предстать и ежедневно не устаю благодарить Его всеблагій Промыслъ, удостоившій меня быть дѣятелемъ великаго Церкви Православной событія.

Много скорби душевной, много печали отъ злобы и клеветы людской перенесъ и я, перенесли и мои смиренные сотрудники: духовенство, бывшее Унитское, усердно помогавшее мнѣ въ святомъ дѣлѣ. Причины понятныя: мы подвизались въ странѣ, гдѣ масса народонаселенія хотя состояла изъ древле-православныхъ, но гдѣ правящій

<sup>4)</sup> На тетради этихъ Записокъ сообщенныхъ сочинителемъ покойному Ю. В. Толстому и въроятно по его вызову написанныхъ, означено рукою сего послъдняго: "Петру Ивановичу Бартеневу, но не прежде какъ по смерти преосвященнаго Василія. 21 Мая 1874."

умъ, т. е. дворянство и всъ почти лица начальствовавшія, были Римскіе Католики, а руководящій ими духъ быль Латино-Польскій, т. е. изъ всёхъ фанатизмовъ самый враждебный всему Русскому, пронырливый и дальновидный на все предательское. Они видъли, что народонаселеніе Унитское, болье милліона муж. пола, въ управляемой мною Бълорусской епархіп навсегда исторгается изъ-подъ вліянія ксендзовъ, упорно сохранявшихъ надежду присоединить ихъ, при удобномъ случаь, къ върованію въ своего чужеземнаго владыку. Не было интриги, которая не была бы употреблена противъ насъ-дъятелей; не было безчестнаго вымысла, не было клеветы, которыя не были бы пущены въ ходъ особенно противъ меня. Но мы не смущались и сооружали святое дъло въ твердомъ уповани на помощь Всевышняго, на покровительство Государя Императора, на поддержку оберъ-прокурора графа Николая Александровича Протасова и на сочувствіе людей благомыслящихъ. Испыталъ я и другія скорби болье глубокія, бользни души незалечимыя.... Желаль бы забыть эти душевныя скорби—не могу! Со стороны нъкоторыхъ изъ мъстныхъ правителей я встрътиль не только равнодушіе и противодъйствія, но злобу, клевету и настоящее гоненіе. Одни изъ нихъ, по скудости умственной, не умъли видъть, что пріобрътаютъ Церковь и Отечество, возвращая отторженныхъ насиліемъ дътей; другіе, по безнравственности, по вліянію интригь, даже женщинъ, не хотъли этого видъть. На меня посылались доносы, составлялись всевозможныя мъстныя препятствія и помъхи, и мнь, неустанно занятому дъломъ Возсоединенія, приходилось отписываться, оправдываться и бороться. Трудно и прискорбно бывало. Господь милосердый поддерживаль меня, здоровье мое служило, духъ не ослабъваль, и я, почерпая силы нравственныя въ самомъ трудъ моемъ, успъваль утъшать и моихъ смиренныхъ сотрудниковъ.

Пробуждая воспоминанія прискорбныя, я съ отрадою вспоминаю и общую долю радостей, которыя не допускали меня ослабъвать. Мудрая воля незабвеннаго императора Николая І, монарха благочестиваго, любившаго и знавшаго Россію, пожелала, чтобы совершилось Возсоединеніе безъ насилія, а только силою убъжденія. Эта державная воля слъдила за всти моими дъйствіями чрезъ посредство моихъ руководителей, которыми были митрополить всту Греко-Унитскихъ церквей въ Россіи архіепископъ Полоцкій Іосафат Бумакт, пастырь добрый, въ духт истинно-евангельскомъ; а потомъ (съ начала 1837 года) и прафт Протасовт, оберъ-прокуроръ Св. Сунода, сановникъ достойный чести быть докладчикомъ мудраго монарха, человъкъ благочестивый, просвъщенный и пламенно желавшій добра. Представленія мон оцтивались и поощрялись, а по мърт какъ развивалось и подвигалось

дъло, миъ дано было все нужное для успъха полномочіе. Нъкоторые изъ мъстныхъ гражданскихъ правителей благодушно смотръли на готовившееся событие и не отказывали мнъ въ содъйствии. Сотрудники мои были исполнены доброй воли и трудились на пользу Православной Церкви въ безвъстности, перенося клевету и гоненіе. Труды ихъ въ безвъстности и остались: съ ними поступили какъ поступають съ подпорками, когда окончено вновь возводимое зданіе: подпорки убирають прочь-онъ уже не нужны! На возсоединенныхъ пастырей, даже и досель, черезъ тридцать слишкомъ льть, смотрять еще съ какою-то странною недовърчивостію, съ какимъ-то предубъжденіемъ, и немного есть людей, даже между духовенствомъ, которые о дълъ Возсоединения имъють полное и правильное понятіе. Воть главная причина, побудившая меня, семидесяти-восьми-лътняго старца, написать 1866 года мои Записки, не имън, къ сожалъню, возможности писать исторію. Но Записки мои могуть служить върнымъ матеріаломъ для будущаго историка въ томъ, что касается Возсоединенія Уніи въ Бълоруссіи и на Волыни.

Возсоединеніе заслуживаеть того, чтобы имъть своего историка. Стоить только бросить бъглый взглядъ на прошедшее. Когда судьба войны предала временно въ руки Поляковъ древнее достояніе Россіи—прекрасныя земли по теченію Днъпра,—всъ знають, какія мъры приняла Польская пропаганда для обращенія Православныхъ къ Римскому Католичеству. И досель справедливая ненависть народа хранитъ въ живой памяти всъ насилія, всъ неистовства, всъ звърства, которымъ предавались тамъ ксендзы и начальствующіе Ляхи, доставляя новыхъ сыновъ Римскому фанатизму.

Долгіе годы кровавыхъ утѣсненій не привели однако къ желанному результату: Православіе держалось-твердо, новообращенныхъ было немного... и вотъ іезуитскій умъ, дальнозоркій и, можно сказать, мудрый на всякое дѣло зла и коварства, создаль Унію на началахъ весьма удобныхъ для незамѣтнаго, постепеннаго, но вѣрнаго перехода отъ Православія къ Католичеству.

Пришли новые годы—родныя земли возвратились въ составъ Отечества; но Православіе было подкопано, народъ не зналъ, какой онъ въры, а самая церковь именовалась Римско-Унитскою, а не Греко-Унитскою, какъ въ послъдствіи до Возсоединенія. Народъ говорилъ порусски и на Русскомъ языкъ (на Славянскомъ) слушалъ объдни, а молился попольски, и Русскій народъ заставляли молиться за папу! Правительство Русское видъло все это, но, всегда върное мудрой системъ терпимости, не хотъло принимать крутыхъ мъръ, а всего ожидало отъ времени. Время настало не скоро: только въ 1799 году митрополитъ

Лисовскій, бывъ тогда архіепископомъ Полоцкимъ, дъйствуя съ осторожностію и исподоволь, положиль начало Возсоединенію. За нимъ архіепископъ Красовскій и митрополить Кохановиче дъйствовали въ томъ же духъ, и всъ трое, благодаря кознямъ Польской партіи въ Петербургъ, понесли тяжкій крестъ за свои подвиги истинно-апостольскіе.

Мив, смиренному, въ слъдъ трехъ названныхъ святителей, судилъ Господь Богъ Всеблагій докончить и совершить дъло Возсоединенія въ Бълоруссіи и на Волыни. Не славлюсь и не кичусь моими подвигами. Я награжденъ отъ монаршихъ милостей всъмъ, чъмъ награждается человъческая суетность; но, приближаясь къ предълу жизни, могу сказать, какъ скажу предъ самимъ Богомъ: «я совершилъ мой трудъ по долгу, по правдъ и по совъсти!»

Уповаю, что человъкъ благодушный, которому случится прочитать мои *Воспоминанія*, будеть правильнъе смотръть на труды мои и помолится о потрудившемся, да не безплоденъ буду предъ Господомъ!

### Краткій очеркъ жизнеописанія.

Для памяти потомства повторю, наконецъ, не обинуясь, что единымъ главнымъ дъятелемъ и виновникомъ присоединенія Греко-Унитовъ духовенства и народа въ Бълорусской обширнъйшей епрахіи, раскинутой на протяжении семи губерний, именно Витебской, Курляндской. Минской, Могилевской, Кіевской, Волынской 1) и Херсонской, —быль я, въ званін епископа Оршанскаго, Василій Лужинь-Лужинскій, управлявшій тою епархіею въ зависимости оть архіенископа Полоцкаго, митрополита всёхъ Греко-Унитскихъ церквей Іосафата Булгака. Въ названныхъ губерніяхъ было 17 муж. и 3 женск. монастыря; 700 Греко-Унитскихъ церквей съ 770 лицами духовенства и болъе милліона народа. Самъ я непосредственно, лицомъ кълицу, каждаго священника въ долгъ его вразумлялъ, наставлялъ и увъщевалъ, въ первыхъ четырехъ сказанныхъ губерніяхъ 2), а въ трехъ последнихъ губерніяхъ чрезъ посредство благочинныхъ и настоятелей монастырей, вызываемыхъ въ епархіальный городъ Полоцкъ и непосредственнымъ увъщаніемъ моимъ здісь расположенных въ общему Возсоединенію. Неусыпно работаль я съ самоотверженіемъ семь льть (1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839) надъ дъломъ Возсоединенія, которое при помощи Божіей увънчалось успъхомъ 1839 года.

<sup>1)</sup> Пропущено: "Подольской"

<sup>2)</sup> Витебской, Курдяндской, Минской и Могидевской.

Отецъ мой происходить изъ дворянъ Греко-Унитскаго исповъданія Червонной Руси. Сначала онъ занимался свътскими дълами; потомъ по неизвъстнымъ поводамъ сдълался пастыремъ 3). Мать моя Мареа, урожденная Куровская, была дочь помъщика Могилевской губерніи Бълицкаго уъзда Франца Куровскаго. Я родился въ 1791 году Марта 21 дня, когда отецъ мой былъ пресвитеромъ и, еще въ младенчествъ остался сиротою. Двоюродный мой дядя по матери, помъщикъ Бълицкаго уъзда Кельчевскій, замънивъ мнъ юношъ (Василію) отца, сталъ воспитывать меня для міра; но въ міръ оставаться не судилъ мнъ Промыслъ: благодътель-дядя умеръ, и вдовствующая мать взяла юношу и доставила меня, по воль архіепископа Полоцкаго Ираклія Лисовскаго, въ только что открывшуюся въ Бълоруссіи Семинарію (1802 года). Все это, конечно, совершилось по неисповъдимымъ судьбамъ Промысла.

Еще не опушились ланиты юноши, но мною владёла уже особая любовь къ духовнымъ наукамъ и пастырскому званію. По окончаніи семинарскаго образованія, а потомъ и наукъ философскихъ въ Полоцкой Академіи бывшихъ іезуптовъ, гдѣ, пожавъ уже нѣсколько познаній бывшаго образованія, выдержалъ экзаменъ и получилъ дипломъ на степень кандидата философіи <sup>4</sup>), я былъ отправленъ въ Виленскій Императорскій Университетъ, гдѣ за повтореніемъ наукъ философскихъ и физико-математическихъ, изучивъ и твердо уразумѣвъ всѣ предметы, преподаваемые въ богословскомъ факультетѣ, по ученію древней Галликанской церкви, удостоенъ званія магистра богословія и получилъ дипломъ на эту ученую степень, имѣя уже санъ іерея-целибата (безбрачнаго).

Я воспріяль священство 1819 года Августа 6-го дня, въ сель Судиловичахь, Лепельскаго убзда Витебской губерніи, въ церкви при резиденціи архієпископа Полоцкаго Красовскаго изъ рукъ его, куда онъ вызваль меня для сего изъ города Вильно и, по возвращеніи потомъ въ Вильно, исправляль должность префекта Виленской Императорской Семинаріи, по назначенію совъта онаго Университета на 28-мъ году отъ рожденія своего.

Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, по написаніи предложенной диссертаціи, напечатаніи и публичномъ защищеніи ея, я признанъ вполнѣ достойнымъ степени доктора богословія и торжественно увѣн-

<sup>3)</sup> Отецъ мой рукоположенъ 14 Сент. 1777 года архіенископомъ Смоленскимъ и Съверскимъ Іосифомъ Ленковскимъ, архимандритомъ Онуфріевскимъ, въ церкви Онуфріевской, въ архидіоцезію митрополитанскую, въ протопресвитерію Гомельскую, къ церкви Круговской, а оттуда былъ переведенъ на второе мъсто въ село Старую Рудню, Рогачевскаго увзда, гдв и умеръ.

<sup>4) 1816</sup> года Іюля 15 дня.

чанъ пунцовою докторскою тогою съ брилліантовымъ перстнемъ. Скоро совъть Университета избраль въ префекты Императорской при томъ Университетъ Семинаріи. Но Полоцкій архіепископъ Іоаннъ Красовскій, любившій меня какъ сына и называвшій меня не иначе какъ сыномо возлюбленнюйшим, настоять на томъ, въ чемъ и успъть, чтобы я потрудился въ своей Полоцкой Семинаріи и епархіи, гдъ и заняль мъста: префекта и инспектора, съ правами и преимуществами ректора, члена Духовной Консисторіи, богослова ad latus и коммиссара по епархіальному управленію при упомянутомъ архіепископъ, принимая неръдко участіе въ дълахъ по управленію епархіальному. Но Виленскій Университетъ не забылъ о мнъ: чрезъ нъсколько времени, совътъ Университета вторично избраль меня въ префекты главной Виленской Семинаріи и я, бывъ призванъ изъ епархіи, по распоряженію высшаго начальства (1824 г.) на предназначенное мнѣ мѣсто, возведенъ въ каөедральные каноники, а чрезъ два года потомъ Виленскимъ Греко-Унитскимъ епархіальнымъ архіереемъ, епископомъ Андреяномъ Головнею, опредъленъ и экзаменаторомъ ставлениковъ и членомъ Виленской Консисторіи по діламъ бракоразводнымъ.

Послъ пятилътней службы на этомъ поприщъ, пройденномъ съ честію и славою, я, по Высочайшему сонзволенію, опредъленъ ассесоромъ Греко-Унитской Духовной Коллегіи въ С.-Петербургъ, и награжденъ изъ Кабинета Его Императорскаго Величества наперснымъ крестомъ съ пенсіономъ.

Много времени посвящено было наукамъ и служебнымъ занятіямъ. Мнъ исполнилось почти 40 лътъ. Любомудрая, по Божію благословенію, дъятельность моя обратила особенное вниманіе маститаго святителя, высоко-ученаго въ Римъ, предсъдателя Греко-Унитской Духовной Коллегіи, архіепископа Полоцкаго, митрополита Іосафата Булгака, полюбившаго меня всъмъ сердцемъ.

Когда установилась между нами взаимная довъренность на столько, что мы раскрыли другь другу глубины сердечныя; когда мы соединились между собою еще тъснъйшими узами любви: тогда этоть незабвенный архипастырь возъимълъ искреннее желаніе имъть меня своимъ викаріемъ-епископомъ.

Въ этотъ періодъ времени состоялся окончательно проектъ, давно задуманный, о Возсоединеніи Унитской въ Россіи Церкви съ Православною Восточно-кафолическою Церковью.

1833 года въ Мав мъсяцъ я быль командированъ архіепископомъ Полоцкимъ, митрополитомъ *Булгакомъ*, съ Высочайшаго соизволенія Государя Императора Николая І-го, въ Бълоруссію для благоустройства обширнъйшей епархіи по управленію духовенствомъ, а въ 6-й день Декабря, вслёдствіе ходатайства митрополита Іосафата Булгака, Высочайше повелёно быть викарнымъ епископомъ Полоцкой епархіи съ наименованіемъ Оршанскаго и явиться въ С.-Петербургъ для хиротоніп во епископа, которая въ началі 1834 года совершена надо мною митрополитомъ Іосафатомъ Булгакомъ, на основаніи предоставленной на это митрополитамъ Уніатскимъ юридической власти, совмістно съ епископами: Литовскимъ Іосифомъ Съмашко и Пинскимъ Іосафатомъ Жарскимъ, въ Греко-Унитской при Коллегіи церкви. За тімъ, снабдивъ меня хиротонійною грамотою и архипастырскою инструкцією, митрополить, снявъ съ себя драгоцінный золотой кресть, возложиль его на шею мою, поручая мні, съ Высочайшаго соизволенія, управленіе Біблорусскою епархією со властію епархіальнаго архіерея.

По возвращеніи изъ С.-Петербурга въ Полоцкъ съ такою властію, управляя епархією, я, покорствуя мудрой мысли святителя-митрополита, напрягалъ всѣ усилія и усугублялъ всю заботу, согласно желанію его святъйшества, объ устройствѣ бывшихъ Упитскихъ церквей, соотвѣтственно духу и правиламъ Православно-каеолической Восточной Церкви, а паче всего и болѣе всего, о направленіи мыслей и духа всѣхъ пастырей, пасомыхъ ими людей, наставниковъ и воспитанниковъ Семинаріи, настоятелей монастырей и монашествующей братіи къ высокой цѣли будущаго всѣхъ ихъ, въ одно время съ архипастырями-святителями, — Возсоединенія, которое, по неисповѣдимымъ судъбамъ Промысла, пало на долю 1839 года.

## Знаки монаршихъ ко мнѣ милостей слѣдующіе.

Въ санъ епископа пожалованы мнъ: въ даръ драгоцънное полное архіерейское облаченіе, съ золотою митрою и посохомъ чистаго серебра 1834 года; золотая съ такою же цъпію панагія, украшенная брилліантами и драгоцънными камнями 1836 года; орденъ Св. Анны 1-й степени 1838 года; пенсія 6000 рублей ассигнаціями въ добавокъ доходамъ отъ имънія Борисоглъбскаго Полоцкаго монастыря; возведеніе въ санъ архіепископа Полоцкаго и Витебскаго 1841 года; орденъ Святаго Равноапостольнаго Князя Владимира 2-й степени большаго креста 1845 года; орденъ Святаго Благовърнаго Князя Александра Невскаго 1851 года съ пенсіономъ по 500 рублей въ годъ 5); орденъ того-же Святаго Александра Невскаго, коего звъзда и крестъ осыпаны драгоцъными брилліантами 1856 года; вызовъ по особенному Высочайшему повельнію въ Москву для присутствованія при священнъй-

<sup>7)</sup> Каковой получаю 5-й годъ.

шемъ коронованіи и муропомазаніи Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Александра II и Государыни Императрицы Маріи Александровны 1856 года, сопровождавшійся богатымъ даромъ—полнымъ драгоцівнымъ архіерейскимъ облаченіемъ; орденъ Императорскаго Святаго Равноапостольнаго князя Владимира 1-й степени 1867 года и Высочайшее Всемилостивъйшее пожалованіе членомъ Святьйшаго Сунода того же года.

Высочайшихъ же благоволеній и благодарностей объявлено мив въ разное время 18-ть и отъ Его Высочества Наслъдника Благовърнаго Государя Александра Николаевича (нынъ Благочестивъйшій Императоръ) два съ рескриптами; благодарности съ глубокою признательностію отъ Его Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича двъ, и благодарность отъ Его Высочества Великаго Князя Константина Николаевича одна.

А отъ непосредственнаго начальства въ продолженіе всей службы благодарностей и признательностей 20-ть.

Этимъ оканчивается краткій очеркъ обстоятельствъ жизни и дѣяній моихъ. Остается прибавить, что я, состоя вице-президентомъ Витебскаго попечительнаго о тюрьмахъ Комитета, удостоился особеннаго Высочайшаго благоволенія; состоялъ въ Отечествъ почетнымъ членомъ Витебскаго губернскаго статистическаго Комитета, президентомъ Совъта миссіонерскаго общества; а за границею: а) членомъ Копенгагенскаго королевскаго общества сѣверныхъ антикваріевъ, и б) почетнымъ президентомъ Африканскаго общества въ Парижъ о выкупъ невольниковъ (de l'esclavage).

# ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АӨАНАСІЙ ТОБОЛЬСКІЙ.

Въ Русскомъ Архивъ 1879 г. (7-я тетрадь) напечатано письмо покойнаго митрополита Московскаго Иннокентія отъ 30 Мая 1841 года къ оберъ-прокурору Святьйшаго Сунода графу Протасову, писанное съ дороги изъ Иркутска, когда этотъ преосвященный ъхалъ, послъ посвященія, изъ Петербурга на свою вновь открытую епархію подъ названіемъ Камчатской, Курильской и Алеутской съ архіерейскою каеедрою на островъ Ситхъ, въ Новоархангельскъ. Примътно, что графъ Протасовъ, при отъъздъ Иннокентія изъ столицы, поручиль ему, въ пути, останавливаясь въ епархіальныхъ городахъ у архіереевъ, что увидитъ у нихъ, узнаетъ объ нихъ, сообщить ему. Преосвященный Иннокентій останавливался пменно въ архіерейскихъ домахъ, да и пишетъ онъ ръшительно объ однихъ архіереяхъ, хотя ему, во время дальняго пути, безъ сомнънія, приводилось встръчаться со многими и другими духовными лицами, напр. съ настоятелями монастырей, ректорами семинарій, значительными протоіереями и пр. и пр.

Изъ Москвы Иннокентій выбхаль 30 Генваря 1841 года, а въ Иркутскъ, на мъсто продолжительной своей остановки, въ ожиданіи лътняго пути, прибыль 11 Марта. Въ эти полтора мъсяца, на пути въ 6 тысячъ версть, онъ провхаль чрезъ 8 епархіальныхъ городовъ, останавливался для ночлеговъ и отдыха въ 8 архіерейскихъ домахъ и видълся съ 8 архіереями, гостилъ у нихъ, бесъдовалъ съ ними. О всъхъ объ нихъ въ вышеозначенномъ письмъ онъ дълаетъ отзывы; объ однихъ, напр. Казанскомъ архіепископъ Владимиръ (Ужинскомъ) и Иркутскомъ епископъ Нилъ, благопріятные, сочувственные; о другихъ безразличные, а объ иныхъ, и именно о Тобольскомъ архіепископъ Аванасіъ (Протопоповъ) и Томскомъ епископъ Агапитъ, несовсъмъ благопріятные.

Объ Аванасів онъ пишеть: «Въ Нижнемъ... преосвященный Іоаннъ много жаловался на строгость управленія (1827—1831 г.) преосвященнаго Аванасія (нынъшняго Тобольскаго), слъдствія коей онъ видить еще и теперь; напр. семейства нъкоторыхъ, лишенныхъ священства теперь остаются безъ куска хлъба, и онъ долженъ давать имъ какіе-либо способы къ пропитанію. Въ Перми... преосвященный Аркадій... не совсимь братски и даже съ какимъ-то негодованісмъ отзывался о преосвященномъ Тобольскомъ относительно обращенія раскольниковъ. Но, какъ я узналъ послъ, преосвященный Аванасій имълъ бодъе справедливыхъ причинъ жаловаться на него самаго.-Изъ Екатеринбурга гораздо ближе вхать прямо на Томскъ, минуя Тобольскъ; но я не хотълъ этаго и быль въ немъ... Преосвященный Аванасій приняль меня болье съ важностію, чемъ съ ласковостію. Важность его, которая происходить, въроятно, отъ его учености и многознанія (онъ теперь занимается натурою) и которую многіе называють гордостію, видна и въ разговорахъ и во всъхъ поступкахъ.-Изъ разговоровъ его видно, что онъ весьма недоволенъ дъйствіями преосвященнаго Аркадія Пермскаго касательно раскольниковъ; ибо миссіонеры того дъйствовали и въ его епархіи, и довольно своевольно. Преосвященный Аркадій говориль: «Дай намъ обратить раскольниковъ и тогда возми ихъ отъ насъ»; а преосвященный Аванасій говорить: «Ужели у насъ не нашлось бы людей способныхъ къ тому! Это означаетъ недовъріе къ намъ». На поклонъ, отданный мною преосвященному Аванасію отъ преосвященнаго Филарета Московскаго и жалобу, что онъ не пишетъ къ нему, онъ отвъчаль мив твердымъ тономъ: «Скоръе я соглашусь остаться навсегда въ Тобольскъ и Сибири, чъмъ писать къ нему». О причинахъ я не смъть и не хотъть спрашивать. Очень жаль, что онъ такъ сильно предубъжденъ противъ преосвященнаго Филарета. О преосвященномъ митрополитъ Іонъ онъ отзывался самымъ неуважительнымъ тономъ. Жалуется на здоровье и на климать, который въ самомъ дълъ есть, кажется, самый худшій по всей Сибири. Касательно управленія духовенствомъ онъ говорилъ, что онъ здъсь поступаетъ не такъ, какъ въ Нижнемъ: тамъ онъ быль строгъ, потому что было къмъ замънять изверженныхъ, а здъсь онъ начинаетъ изъ подъ-тиха увеличивать свою строгость, по мъръ того какъ находить средства замънить недостойныхъ. При прощаніи, онъ пожелаль мнъ всякаго благополучія и подарилъ панагію (простую)».

Такой неблагопріятный отзывъ покойнаго Иннокентія о покойномь же Аванасів подаєть мнв поводъ набросать нівсколько строкъ для объясненія дізла. Думаєтся, что я иміно право сділать это объясненіе, а также и право на довіріє къ монмъ словамъ отъ читающихъ. Пять літь я служиль подъ начальствомъ архіепископа Аванасія. Во всі эти пять літь я пользовался особеннымь его расположеніемъ, можно

сказать, отеческою его любовію; каждую недьлю онъ удостоиваль меня двумя или тремя продолжительными бесъдами въ праздники во время объденнаго стола, а въ будни за вечернимъ чаемъ; своими бесъдами, наставленіями и книгами онъ много способствоваль моему самообразованію и достойному преподаванію порученныхъ мнъ предметовъ; я у него каждый годъ, въ лътніе мъсяцы, когда онъ обозръваль епархію, оставался въ домъ въ качествъ какъ бы хозяина. Да и высокопреосвященный Иннокентій мит не неизвъстенъ: что имъ самимъ написано, или что объ немъ было писано по поводу смерти его и ранъе того, напр. при назначеніи его на Московскую митрополичью каоедру, мною читано и перечитано. Самая встръча его въ 1841 году въ Тобольскъ съ преосвященнымъ Аванасіемъ происходила при мнъ: я вмъстъ съ другими, служившими тогда въ Тобольской Семинаріи, представлялся ему въ архіерейскомъ домъ, при посъщеніи имъ Семинаріи показываль ему семинарскую библіотеку и во время закуски у ректора Семинаріи вступаль съ нимъ въ подробную бесъду о христіанствъ на Алеутскихъ островахъ 1), и, наконецъ, въ пробздъ его въ 1868 г. изъ Сибири въ Москву чрезъ Омскъ имъль удовольствие встръчать его три раза и по долгу между прочимъ и на единъ бесъдоваль съ нимъ въ его квартиръ, а и еще того долъе (цълый вечеръ) бесъдоваль у меня въ домъ.

Въ вышеприведенныхъ словахъ, взятыхъ изъ письма Иннокентія, прежде всего обращаетъ на себя вниманіе отзывъ о пріемъ, какой сдълань быль ему Тобольскимъ преосвященнымъ.

По этому поводу вотъ что считаю нужнымъ сказать. Преосвященный Афанасій росту быль небольшаго, но статенъ, лицо имѣль чистое, бѣлое, глаза голубые, свѣтящіеся умомъ, взоръ ясный, волосы темные, которые впрочемъ въ Тобольскъ совершенно уже посъдъли; вообще быль старецъ красивый. При всемъ томъ видъ его былъ важенъ и серіозенъ. Занимался ли онъ дѣлами по епархіальному управленію или по управленію духовно-учебными заведеніями своей епархіи, видъ его тогда обыкновенно бывалъ серьезный, строгій, на лицѣ его въ такомъ случав выражалась забота. Читалъ ли онъ какую-либо

<sup>1)</sup> Во время этой бесёды одинь изъ преподавателей Семинаріи насмёшиль Иннокентія, и сослуживцевь своихь, и самъ себя: онь, прочитавши ране въ Журн. Мин. Народ. Просвещенія подъ статьей протоіерея І. Веніаминова О христіанство на Алеутских островах замётку, что статья эта есть отрывокъ изъ приготовленнаго къ печати общирнаго Описанія Уналашкинскаго отдела Алеутских островов, и спросиль преосвященнаго: "А споро ли выйдеть Описаніе Уналашкинскаго отдела Алеут. острововъ протоіерея Веніаминова?" Преосвященный, вставши съ дивана и слегка поклонившись, съ улыбкой сказаль вопрошающему: "Протоіерей Веніаминовъ—честь имею рекомендоваться; я самый и есть".

серіозную книгу (а пустыхъ книгь онъ пикогда и не читаль), разсматриваль ли какой-либо хорошій атлась древней или новой географіи или атласъ историческій, перелистываль ли изданія съ изображеніями древностей, напр. Египетскихъ, Греческихъ, Индійскихъ, Русскихъ и пр., или какое-нибудь произведение съ рисунками изъ естественной нсторіи, изъ геологіи, изъ анатоміи тіла человіческаго и тіль животныхъ и пр.: на его челъ въ такихъ случаяхъ всегда видна была мысль, лицо его тогда обыкновенно казалось мыслящимъ. Тъмъ болъе видъ преосвященнаго Аванасія дълался важнымъ, если къ нему являлось какое-нибудь лицо ему вовсе неизвёстное: въ такомъ случаё онъ надъваль на себя рясу, клобукъ, панагію (тогда какъ онъ при обыкновенныхъ случаяхъ своею форменною одеждою тяготился) и вель разговоръ съ видомъ серіознымъ; а и еще того болъе видъ преосвященнаго Афанасія дълался важнымъ, если къ нему являлось такое лицо, о которомъ ему было извъстно, что то быль человъкъ грязный или лукавый, двуличный, гордый. Между прочимъ «на ученую гордость», говорится въ біографіи преосвященнаго Аванасія <sup>2</sup>). «хотя иные. по незнанію и его самого считали гордымъ, преосвященный смотрыль съ отвращениемъ, какъ на источникъ самыхъ тяжкихъ и низкихъ паденій и зараженныхъ ею терпъть не могъ» 3). Помню я, съ какою неохотою принималь онъ своего ближайшаго земляка, прежде помъщика, даже предводителя дворянства Любимскаго увзда, (Аванасій быль сынь Любимскаго протојерея) N, а въ 30-тыхъ годахъ, по лишеніи дворянства и всёхъ правъ состоянія за гнусные и жестокіе поступки съ своими крестьянами, жившаго въ Тобольскъ на поселении. Помню, съ какою важностію выходиль онь къ одному высокообразованному знатоку разныхъ наукъ и даже казавшемуся приверженнымъ къ Перкви, но крайней мъръ прекрасно читавшему на клиросъ въ своей приходской церкви, но за политическія мивнія сосланному въ Сибирь и желавшему покороче познакомиться съ преосвященнымъ. Такъ онъ сухо

2) Странникъ 1867 г., Генварь и Февраль.

<sup>3)</sup> Одинъ изъ наставниковъ Тобольской Семинаріп (іеромонахъ N), бывшій по милости Асанасія, вифстф и смотрителемъ училищъ, очень часто ссорился съ семинарскимъ начальствомъ и въ неисполненіи его предписаній и замфчаній обыкновенно оправдывался тфмъ, что онъ ученикъ Иннокентія (знаменитаго проповѣдника). Преосвященный мирплъ его съ членами правленія, уговаривалъ и наконецъ сказалъ: "Такимъ образомъ и я, если по управленію откроются у меня безпорядки, и Св. Синодъ станетъ дфлать миф замфчанія, и я, вифсто собственнаго исправленія, по вашему, въ правф буду толковать: да я ученикъ Филарета (Моск. митроп.)? Что мы съ вами учились у умныхъ и знаменитыхъ людей, это ничуть не даетъ намъ права быть неисправными и такъ плохо оправдываться въ своихъ неисправностяхъ".

бесъдоваль съ нимъ именно потому, что онъ быль человъкъ двулич-

ный, переносливый.

Напротивъ, этотъ же преосвященный Аванасій ласково принималь всъхъ, кто не быль занять собою, чуждался лести, пронырства и хитрости, не склоненъ къ обидамъ другихъ и вообще отличался простосердечіемъ; такихъ людей принималъ онъ ласково, съ такими людьми онъ бесъдоваль охотно, кротко и снисходительно. Вмъсто доказательствъ приведу пъсколько примъровъ и начну съ самаго малаго, именно съ себя самого. Когда прівхаль я на службу въ Тобольскую Семинарію (это было въ началѣ Марта 1838 года) и когда ректоръ Семинаріи архимандрить Е. представиль меня преосвященному, онъ вышель ко мнъ съ видомъ серіознымъ, въ рясъ, клобукъ, съ панагіей и пр., благословилъ меня, распрашивалъ объ Академіи, въ которой я учился (Петербургской), объ относящихся къ моему предмету сочиненіяхъ, какія я изъ нихъ читалъ или не читалъ, поручилъ ректору озаботиться помъщеніемъ меня въ казенной квартиръ, и только. Но когда, дня черезъ два или три, по заведенному порядку, явился я къ нему принять благословеніе на преподаваніе лекцій, онъ уже приняль меня въ одномъ полукафтаньъ, былъ очень весель, разговаривалъ со мной часъ или болъе о родинъ и другихъ предметахъ и подъ конецъ благословиль меня иконой, а за темъ прислаль мит настольную салфетку съ изображеніемъ роднаго ему и мнъ Ярославля, также большой коверъ и приказалъ бывать у него въ домъ чаще, по крайней мъръ разъ или два въ недълю, даже присылаль за мной лошадь. Когда являлись къ преосвященному Аванасію служащіе въ Семинаріи 4), онъ между ласковыми разговорами съ ними, а иногда и при угощении ихъ чъмъ Богъ послалъ, никогда, бывало, не пропустить случая спросить ихъ, что, какъ и при какихъ пособіяхъ читается у нихъ въ классахъ, и если увидить нужду, пепремънно дасть наставленіе, укажеть источники въ ихъ же семинарской библютекъ, либо, когда въ этой библютекъ ихъ не было, ссудить ими изъ собственной, посовътуеть выписать и проч. Если предъ тымъ временемъ ему присланы изъ Петербурга или Москвы какія-нибудь обновки-изображенія и описанія древностей, рисунки изъ естественной исторіи и тому подобное, опъ непремънно покажеть эти

<sup>4)</sup> А они являлись неръдко: ректоръ, инспекторъ и секретарь семин. правленія ъздили къ Аванасію каждое воскресенье на чай и бесъду при этомъ; секретарь, кромъ того, часто являлся съ дълами по Семинаріи, библіотекарь бываль у него по крайней мъръ разъ въ недълю; а другіе преподаватели (которыхъ впрочемъ въ то время было еще весьма мало) приходили къ преосвященному въ домъ по большниъ праздникамъ и въ его имянины и раза два или три въ году бывали вмъсть съ нимъ у ректора Семпнаріи на чав.

обновки и имъ, познакомитъ ихъ съ ними, разскажеть что-нибудь особенно интересное изъ нихъ. Да не подумаетъ кто-либо при этомъ, что преосвященный Аванасій, при встрічь съ начальниками и преподавателями Семинаріи, только одинъ и говориль, для того чтобы выказать предъ ними свои многостороннія познанія, свою обширную и глубокую ученость; напротивъ, онъ бывалъ доволенъ и весьма радъ, если ктонибудь изъ служащихъ въ Семинаріи въ беседе съ нимъ и при немъ о предметахъ ученыхъ или и обыкновенныхъ, не водился молчаниемъ, а принималь въ ней участіе 5). Сколько разъ мит случалось видать, когда являлись къ преосвященному Аванасію члены и секретарь Консисторіи, и съ дълами и безъ дълъ, напр. въ праздники, или когда являлись къ нему убздные протојереи и сельскіе благочинные, какъ архипастырь принималь ихъ безъ напускной какой-нибудь важности и тъмъ менъе безъ гордости, безъ крику, безъ ворчанья, а напротивъ болъе милостиво, снисходительно. Да когда онъ вздилъ и по епархіи, онь обращался съ духовенствомъ (разумъется исключая тъхъ случаевъ, когда открывались какіе-нибудь важные безпорядки) просто, по-человъчески, гуманнымъ образомъ, какъ теперь любятъ выражаться. Справедливость сказаннаго мною здёсь подтвердять всё духовныя лица, остающіяся въ живыхъ отъ времени управленія Тобольской епархіи Аванасіемъ 6). Мив случалось бывать и при томъ, когда навъщали преосвященнаго его хорошіе знакомые, напр. старики Менделеевы (отставной директоръ Тобольской гимназіи и даровитая старушка его

<sup>•)</sup> Такія бесёды Аванасія съ служащими въ Семинарін производили на нихъ самое благодётельное вліяніе: въ нихъ рождалось желаніе узнать сеой предметъ сколько можно лучше, а нѣкоторые изъ нихъ даже пріобрѣтали охоту заводить собственныя библіотеки, выписывали для себя пногда и довольно дорогія изданія. Самообразованіе или самоусовершенствованіе учащихъ, происходавшее по вліянію преосвященнаго, было полезно и для учащихся: учащіе учили съ ревностію, сообщали ученикамъ много свѣдѣній, которыхъ нѣтъ въ учебникахъ. Другое замѣчаніе: ласковое обращеніе преосвященнаго съ служащими въ Семпнаріи, Консисторіи и вообще съ подчиненными, да и съ посторонними, симъ послѣднимъ ничуть не подавало повода забываться предъ пимъ: онъ умѣлъ незамѣтно впушать людямъ держаться въ извѣстныхъ границахъ: Еслибъ на кого нибудь изъ насъ преосвященный взглянулъ гнѣвно, особенно же еслибъ кому сказалъ жесткое слово, мы приняли бы это за настоящее наказаніе и выслушали бы замѣчаніе съ какемъ-то испугомъ.

<sup>&</sup>quot;) Три года тому назадъ случилось мий быть въ Тобольски у прежняго знакомаго старичка протојерея N. Увидевши у него виствшји на стени портретъ Асанасія, я полобопытствоваль спросить: отъ чего это изъ всёхъ преосвященныхъ, при которыхъ опъ служилъ (при 7), у него портретъ только одного Асанасія? "Этотъ архипастырь, отвичалъ старецъ, для меня особенно дорогъ; предъ пимъ я особенно благоговию: опъ меня по-училъ (по окончаніи курса за что-то посвятилъ только въ дъяконы), а потомъ облагодительствовалъ, посвятивъ меня въ священники къ хорошему городскому приходу, далъ должность при Семинаріи" и проч.

жена), Фонт-Визины, молодой купецъ Ершовъ, прівзжій натуралистъ Карединъ и пр. Преосвященный съ ними, бывало, не наговорится и опредметахъ религозныхъ, предметахъ ученыхъ, а иногда и о политическихъ, только никакъ не о городскихъ новостяхъ или проще сказать-сплетняхъ. Пишущій эти строки бываль свидітелемь встрічи и угощенія (объдами) перваго начальника Алтайской миссіи, отца архимандрита Макарія: туть владыка являлся не иначе какъ искреннъйшимъ другомъ-пріятелемъ 7). Наконецъ, я бывалъ свидътелемъ и того, какъ преосвященный принималь посътителей изъ лицъ высокопоставленныхъ, напр. генералъ-губернаторовъ Западной Сибири, губернаторовъ, генераловъ, какъ жившихъ въ Тобольскъ, такъ и пріъзжавшихъ туда по деламь службы изъ Омска и другихъ месть. И здесь никакой особенной важности, а и тъмъ болъе гордости, не было видно; а напротивъ видны были взаимное уваженіе, въжливость, радушіе, словоохотливость. Заключу маленькими извлеченіями изъ біографій преосвященнаго Аванасія, написанныхъ-одной въ Нижнемъ Новгородъ, а другой въ Омскъ. Въ первой, сначала помъщенной въ Нижегородскихъ Губернскихъ Въдомостяхъ, а потомъ внесенной въ Исторію Нижегородской іерархіи (стр. 236) между прочимъ сказано: «(въ Нижнемъ Новгородъ) уважали преосвященнаго Аоанасія также за глубокій умъ и благородное, простое, ласковое обращеніе; самая строгость его... не могла отвращать отъ него любовь паствы». Во второй, помъщенной въ Странникъ 1867 г. за мъсяцы Январь и Февраль, между прочимъ говорится «Глубокій умъ и обширная ученость преосвящени. Аванасія не налмевали его гордостію... Уму и познаніямъ, чьимъ бы то ни было, всегда отдаваль полную справедливость; къ людямъ, не получившимъ образованія, быль обыкновенно снисходителень... Преосвященный ласково принималь всёхь, кто не быль занять собой, чуждался лести, пронырства и хитрости, несклоненъ къ обидамъ другихъ и вообще отличался простосердечіемъ: съ такими людьми онъ бесъдоваль охотно, кротко и снисходительно». Въ сказанномъ въ біографіи его, составленной въ Омскъ, о ласковости преосвященнаго Аванасія въ обращеніи, объ отсутствін въ немъ даже ученой гордости, могуть подозрѣвать пристрастіе (хотя туть по истинь ньть ни мальйшаго пристрастія), потому что эта біографія составлена мною, а я пользовался благоволеніемъ покойнаго архипастыря; но въ томъ, что сказано въ его біографін, написанной въ Нижнемъ Новгородъ, касательно ласковаго обраще-

<sup>)</sup> Отецъ Макарій и въ Академію быль принять между другими Асанасіемъ, и въ Кієвь (въ 1823—1825 гг.) находиль убъжище въ его Златоверхомихайловскомъ монастырь, да и въ Миссію въ 1832 г. быль имъ же въ первый разъ отправленъ.

нія преосвященнаго Аванасія съ людьми, въ томъ пристрастія подозрѣвать уже никакъ нельзя, потому что авторъ в Нижегородской біографіи не только не пользовался благоволеніемъ преосвященнаго Аванасія, но при немъ и не служилъ въ Нижегородской Семпнаріи: на службу сюда онъ поступилъ уже 10 лѣтъ спустя по отъѣздѣ описаннаго имъ владыки въ Тобольскъ, и слѣдовательно писалъ его біографію по бумагамъ, какія нашелъ, и по преданіямъ, какія слышалъ тогда въ Нижнемъ.

Если же это такъ, то отчего преосвященный Аванасій показался вновь рукоположенному Камчатскому епископу не только не ласковымъ, а напротивъ какимъ-то особенно важнымъ и въ разговорахъ и поступкахъ даже гордымъ? Въдь не съ умысломъ же, не съ намъреніемъ же, ни за что ни про что, навести тънь на него въ глазахъ оберъ-прокурора Святъйшаго Синода Иннокентій сдълалъ такой отзывъ о немъ? Вся тутъ бъда въ томъ, что Иннокентій, не зная о предъидущихъ обстоятельствахъ жизни и службы Аванасія, какъ на гръхъ, къкъ бы на досаду, заводилъ съ нимъ ръчь всё о самыхъ непріятныхъ для него предметахъ. Будемъ говорить по порядку.

1) Преосвященный Иннокентій по прівзда въ Тобольскъ и остановкъ въ архіерейскомъ домъ, принятый (сначала) преосвященнымъ Аванасіемъ очень ласково, послъ первыхъ привътствій, исправиль поклонъ отъ высокопреосвященнъйшаго Московскаго Филарета и сказаль: «Я имъю къ вашему высокопреосвященству поручение отъ митрополита Филарета» <sup>9</sup>). «Какое?» перемънивъ тонъ и взглядъ, спросилъ Аванасій. «Вы не пишете къ нему». Прежде чёмъ сказать, какой данъ быль на это отвъть, напередъ разскажемь о прежнихъ отношеніяхъ Аванасія къ архипастырю Московскому. Аванасій познакомился съ Филаретомъ еще въ 1806 году. Бывъ учителемъ Ярославской семинаріи, Аванасій (тогда Александръ Өедоровичъ Протопоповз) во время вакацій прівзжаль или приходиль въ Троицкую Лавру для поклоненія преподобному Сергію и тамъ познакомился и съ учителемъ Лаврской Семинаріи Васильемъ или Филаретомъ Дроздовымъ, былъ въ его помъщеніи и нъсколько разъ пиль у него чай. Учась въ преобразованной Петербургской Академіи (въ 1809—1814 г.), Аванасій по старому

6) Нынжшній преосвященный Нижегородскій Макарій (Миролюбовъ).

<sup>9)</sup> На прощань съ Инновентиемъ митрополитъ Филареть спросиль его: "Будете вы въ Тобольске?" и на его утвердительный ответь сказаль: "Скажите преосв. Асанасию, что всв ісрархи удостоивають меня посланіями, кромь его однаго." Это передаваль пр-Инновентій, по прівздь его въ Восточную Сибирь, своему товарищу по Семинаріи и всег. да къ нему пріятелю, покойному прот. Прокопію Васильевичу Громову.

П. 26.

знакомству бываль сначала у баккалавра, а потомъ профессора и ректора Академіи Филарета для частной, такъ сказать, домашней беседы. По окончаніи курса и постриженій въ монашество, онъ сділань быль инспекторомъ Академіи, когда Филаретъ быль уже ея ректоромъ и такимъ образомъ сдужилъ вмъстъ съ Филаретомъ. Чрезъ два неполныхъ года инспекторства 10) онъ посланъ былъ въ Казань для него крайненепріятную (по воспоминаніямь о лихорадкъ, которою онь тамъ постоянно больлъ) ректоромъ тогда еще не преобразованной ея Академін; но чрезъ годъ, по закрытін ея, перемъщенъ въ Тверь ректоромъ и профессоромъ богословія въ тамошней Семинаріи. Въ пять съ половиною лъть управленія Тверской Семинарією, полтора года онъ состояль подъ непосредственнымь начальствомъ Филарета, когда тотъ управляль Тверскою епархією. Съ половины 1823 и по начало 1832 года Аванасій быль викаріемъ Кіевскимъ, потомъ епископомъ Нижегородскимъ. Съ выбытія въ 1816 г. изъ Петербургской Академіи и до начала 1832 года, при всъхъ перемънахъ, онъ велъ переписку съ высокопреосвященнымъ Филаретомъ. Но въ Генваръ или Февралъ 1832 года кончилась эта переписка. Дъло въ томъ, что 24-го Генваря 1832 года Нижегородскій епископъ Аванасій, съ переименованіемъ въ архіепископа, назначенъ на Тобольскую канедру. Какъ громомъ пораженъ былъ этимъ назначеніемъ преосвященный Аванасій: назначенъ онъ въ Сибирь, а Сибирь-мъсто ссылки, заточенія для виновныхъ; перемъщенъ на Тобольскую каоедру, а сюда и въ старые и новъйшіе годы иныхъ архіереевъ, напр. митрополита Антонія Стаховскаго въ 1721—1740 г. или въ Иркутскъ митрополита Игнатія Смолу  $^{14}$ ) посылали въ наказаніе; перемъщень въ Тобольскъ, а въ Тобольскъ, —о чемъ зналь даже и Святой Димитрій Ростовскій 12) и о чемъ всего за 4 мізсяца до 1832 г. разсказываль преосвященному Аванасію въ провздъ чрезъ Нижній-Новгородъ изъ Тобольска въ Рязань преосвященный Евгеній (Казанцевъ)-климать гнилой, суровый и тяжелый, слёдовательно для его плохаго здоровья весьма вредный. Короче сказать, Аванасію представилось, что правительство и высшее духовное начальство почему-то измѣнило о немъ свое мнѣніе, что оно имѣетъ его не на хорошемъ счету; ему представилось и то, что главный виновникъ его

<sup>10)</sup> Преосвященный самы полагаль, что изы Петербургской Академіи она перемыщень быль потому, что вы назначенные ему полтора года, за неимыніемы образцовы не могы выполнить порученіе начальства—составить руководство по капоническому праву, для преподаванія его из академіяхы и семинаріяхы.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Полн. Собр. Зак. т. VI, № 3734; Прав. Обозр. 1863 г. т. 10, стр. 55—59; Правосл. Об. 1862 г. т. 7, стр. 543—47.

<sup>12)</sup> Сочин. Свят. Димитрія Ростовскаго т. 1, стр. 17 и 502.

назначенія въ Сибирь быль митрополить Московскій Филареть. И воть съ тёхъ поръ ни единой строки (частной) отъ него ни къ оберъпрокурору Святьйшаго Сунода, ни къ кому изъ членовъ Святьйшаго Сунода, и въ особенности къ Филарету. Преосвященный Иннокентій, не зная ничего этого, по прівздѣ въ Тобольскъ, при первой встрьчъ сказаль Аванасію отъ митрополита Филарета поклонъ и высказаль какъ бы желаніе сего послъдняго возобновить бывшую когда-то между ними переписку; онъ сказаль это отъ простоты сердца. «Скорѣе я», твердымъ тономъ отвъчаль Аванасій, «соглашусь остаться навсегда въ Тобольскъ и Сибири, чъмъ писать къ нему». 13 Такъ, конечно, Аванасій до самой смерти своей (21 Сентября 1842 г.) и не писаль къ

Филарету. Справедливо ли однакожъ Аванасій смотрълъ на свое назначеніе въ Тобольскъ (на старъйшую въ іерархическомъ порядкъ канедру и съ титуломъ архіепископа), какъ на почетное для себя наказаніе, и тъмъ болъе, справедливо ли онъ въ этомъ подозръвалъ всъхъ больше митрополита Московскаго? Первое едвали върно. Было время, когда дъйствительно иныхъ архіереевъ посылали на службу въ Сибирь вмъсто наказанія; но во второй четверти настоящаго стольтія была твердая воля Государя Императора Николая Павловича такая, чтобы въ отдаленныя мъста Имперіи на высшія должности по всьмъ отраслямъ управленія назначать лиць особенно способных и благонадежных в. Объ этомъ говорили, а быть можетъ, и писали преосвященному Аванасію, заплючавшему изъ назначенія его въ Тобольскъ о своемъ паденіи во мнъніи высшаго начальства; говорили, а быть можеть и писали, лица знавшія дёла и заслуживавшія полнаго довёрія; да повидимому онъ и самъ върилъ этому 14), по крайней мъръ до встръчи съ Камчатскимъ преосвященнымъ. Самъ Святъйшій Сунодъ, при назначеніи на вакантныя архіерейскія міста, руководствовался именно этою волею Государя Императора. Мало того, непосредственный предмёстникъ Аванасія на Тобольской каведръ архіепископъ Павель (Павловъ) былъ назначенъ сначала, въ 1827 г., въ Могилевъ, а потомъ, въ Августь 1831 г., въ Тобольскъ (сюда онъ прибыль больной и жилъ здысь только 22 дня) именно потому, что въ Святъйшемъ Сунодъ онъ счи-

14) По крайней мъръ въ бесъдахъ съ пишущимъ иногда онъ высказывалъ эту въру.

<sup>13)</sup> Въ письмѣ къ графу Протасову, Иннокентій кажется, нѣсколько еще смягчилъ слова Аванасія; настоящій отвѣтъ сего послѣдняго, по словамъ товарища Иннокентіева и его собесѣдника Восточно-сибирскаго, былъ рѣзче. "А! Если вы его агентъ, то увѣдомьте, — пусть онъ сошлетъ меня еще дальше въ Сибирь; а я не напишу ему ни одной строки."

тался особенно хорошимъ. Вотъ на это и доказательство. Товарищъ по Акалеміи Афанасія, преосвященный Гавріиль (Городковъ), перемъщенный въ 1831 году изъ Калуги въ Могилевъ, также считалъ свое перемъщение наказаниемъ для себя, вовсе незаслуженнымъ и въ письмъ къ митрополиту Филарету жаловался на это перемъщение. Митрополить, отвъчая Гавріилу, писаль (отъ 8 Сент. 1831 г): «Что въ Могилевъ труднъе, нежели въ Калугъ, это правда. Но то совершенно ложно, будто туда посылають въ наказаніе. Св. Сунодъ смотрить на высшія мъста, какъ на высшія, на трудныя, какъ требующія преимущественно людей способныхъ и достойныхъ. Преосвященный Павелъ пользуется добрымъ мнъніемъ владыки (первенствующаго члена митрополита Серафима) и по сему мнънію избранъ прежде въ Могилевъ, а теперь въ Тобольскъ. И васъ избрало, върно, доброе мнъніе, а не худое... Въ выборъ вашемъ въ Могилевъ не имълъ я участія. Тъмъ удобнъе признаете вы безпристрастнымъ то, что сказаль я вамъ о семъ, соотвътствуя довъренности вашей, откровенно 15). Итакъ, если Св. Сунодъ въ 1831 году такъ смотрълъ при назначении архіереевъ на высшія и трудныя мъста (каковымъ считалось у него и архіерейское мъсто въ Тобольскъ) и если 7 Августа 1831 г. преосвященный Павелъ былъ назначенъ къ перемъщенію изъ Могилева въ Тобольскъ вслъдствіе хорошаго о немъ мивнія: то отчего же бы тоть же Св. Сунодъ, при назначеніи архіереевъ въ самомъ началь следующаго 1832 года, отступиль отъ своего правила и всего чрезъ пять съ половиною мъсяцевъ по назначени Павла въ Тобольскъ, какъ особенно способнаго и достойнаго, въ тотъ же Тобольскъ другаго т.-е. Аванасія послаль уже въ наказаніе, какъ недостойнаго и неспособнаго?! Изъ всего этаго очивидно, что первое предположение преосв. Аванасія о перемъщеніи его изъ Нижняго въ Тобольскъ будто въ наказаніе за что-то было ошибочно. Что же сказать теперь о второмъ его предположения, т.-е. будто бы онъ назначенъ въ Тобольскъ въ особенности по вліянію, по недоброжелательству къ нему митрополита Филарета? На какомъ основаніи такъ предполагаль преосв. Аванасій, объ этомъ Камчатскій преосвященный, въ 1841 г., «не смълъ и не хотълъ его спрашивать», да и мнъ ни разу не случалось слышать объ этомъ отъ покойнаго преосвященнаго. «Печально и я вспомянуль», писаль митрополить Филареть 20 Октября 1842 года тому же Гавріилу въ отвъть на упоминаніе его о кончинъ товарища своего, преосв. Аванасія, «и я вспомянулъ отшествіе преосвященнаго Аванасія, которое не успъли (значить —дру-

ч чтенія въ Общ. Истор. и Древн. Росс. 1868 г. ин. 2, смась, стр. 138.

гіе?) предсарить переселеніемь въ лучній край, какь не безъ пользы сдълано было съ покойнымъ преосв. Мелетіемъ (Леонтовичемъ), который Аванасію быль также товарищь и который, бывъ перемъщенъ изъ непріятнаго ему по климату Иркутска въ Харьковъ, тамъ нъсколько лъть свято жиль и умно дъйствоваль. Господь да вселить его

(Аванасія) тамо въ страну света» 16).

2) Преосвященный Иннокентій какимъ-то образомъ завель еще съ пр. Аванасіемь ръчь о жившемь въ то время въ Александро-Невской лавръ на покоъ бывшемъ экзархъ Грузинскомъ митрополитъ Іонъ; но и это не въ попадъ... Аванасій былъ первокурсникъ, а архимандрить Іона во время 1-го курса служиль инспекторомь и экономомъ Петербургской Академіи. Студенты не очень были къ нему расположены и по тому одному, что онъ былъ Калужанинъ: Калужскихъ всъхъ (его, архимандрита Леонида и др.) студенты не долюбливали 17) по непріятному для нихъ вліянію на Академію тогдашняго члена Св. Сунода сначала Калужскаго, а затъмъ Рязанскаго архіепископа Өеофилакта (Русанова); во 2-хъ, Іона служилъ въ Академіи инспекторомъ, а инспекторовъ, если въ рукахъ ихъ правственная часть заведенія, почти во ветхъ учебныхъ заведеніяхъ воспитанники какъ-то вообще не долюбливають; къ тому же инспекторъ Іона быль сухъ въ обращеніи. А главное, архимандрита Іону студенты 1-го курса Петербургской Академін не любили потому, что онъ былъ вмёсть и экономомъ Академін (а экономовъ гдъ и когда любять воспитанники?) и кормиль студентовъ плохо, хотя быть можеть не столько по своей винъ, сколько по расчетливости самаго академическаго начальства. Студенты долго за это роптали на него, а разъ, наконець (въ Вербное Воскресенье), когда и столъ-то ради праздника быль приготовленъ удовлетворительный, подняли во время объда въ столовой такой шумъ, что оттуда инспекторъ-экономъ долженъ былъ быстро удалиться. Послъ объда, успоконвшись, одумавшись, студенты ръшились отправить къ инспектору депутацію съ извиненіемъ; въ числь депутатовъ, какъ наилучшій изъ студентовъ, при томъ комнатный старшій 18), находился и Александръ Протопоповъ (Аванасій); но инспекторъ не приняль гг. депутатовъ, напротивъ съ крикомъ и шумомъ (изъ за дверей) прогналъ ихъ.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Росс. 1868 г. кн. 2, смісь, стр. 170. При всемъ этомъ Аванасій чрезвычайно уважаль Филарета за его умъ, преподаваніе въ Академін, за проповъди и сочиненія, между прочимъ за Записки на книгу Бытіл.

<sup>17)</sup> Сменсь, шутя студенты говорили: Heresis Calugiensis.

<sup>16)</sup> Старшіе, а въ томъ числѣ и Аванасій, не примимали участія въ демонстраціи: они сидели за особымъ, за переднимъ столомъ, а шумъ начался и происходилъ наиболее въ заднихъ и среднихъ столахъ,

О происшествіи было доложено не только Коммиссіи Духовныхъ Училищь и Св. Суноду, а даже чрезъ оберъ-прокурора князя Голицына доведено и до свёдёнія Государя Императора. Но затёмъ новое огорченіе, новая досада для студентовъ и новый поводъ къ долгой и недоброй памяти объ инспекторъ и экономъ архимандритъ Іонъ: въ спискъ наиболъе виновныхъ студентовъ, который быль представленъ правительству, оказались такія лица, которыя не только твломъ, а и душой не были виновны, и которые всегда отличались особенно хорошею нравственностію. Напр. въ тоть списокъ внесенъ быль студентъ Иванъ Недёшевъ, который, сравнительно съ другими, быль, можно сказать, праведный человёкъ, и онъ за небывалую вину не только исключень быль изъ Академіи и потому навсегда лишился возможности получить полное академическое образованіе, а еще, вопреки его воль, быль опредёлень причетникомь въ Ревель къ тамошней православной церкви. Конечно, это не злой умысель, а ошибка; но ошибка для тъхъ, кого она касалась, слишкомъ дорого стоившая, ошибка, которая произошла именно по винъ инспектора: онъ долженъ бы знать студентовъ хорошо въ нравственномъ отношеніи; но если надълалъ такихъ ошибокъ, то, значитъ, не зналъ ихъ, по крайней мъръ плохо ихъ зналъ, не зналъ хорошо и того, кто именно наиболъе шумълъ въ Вербное Воскресеніе за объдомъ, а все-таки написаль реэстръ и доложиль начальству о записанныхъ въ него какъ о наиболъе виновныхъ и безнравственныхъ. Вотъ эти-то вольныя или невольныя ошибки, допущенныя Іоной во время службы въ Петербургской Академіи, и остались навсегда въ памяти 19) бывшихъ студентовъ.

3) Преосв. Иннокентій заводиль рѣчь съ преосв. Аванасіемъ и о неудовольствіяхъ, происходившихъ между имъ и Пермскимъ архіеп. Аркадіемъ, по поводу обращенія миссіонерами сего послѣдняго раскольниковъ Тобольской епархіи. Дѣло это для преосв. Аванасія также было весьма непріятное, хотя Иннокентій болѣе справедливости находиль на сторонѣ его, чѣмъ на сторонѣ Пермскаго преосвященнаго. «Не совсѣмъ братски и даже съ какимъ-то негодованіемъ», писаль онъ графу Протасову, «отзывался преосв. Аркадій Пермскій о преосв. Тобольскомъ относительно обращенія раскольниковъ. Но какъ я узналъ послѣ,

<sup>19)</sup> Названный Іоаннъ Недёшевъ впослъдствіи быль протоіереемъ и законоучителемъ въ Смольномъ Институтъ. Разъ кн. А. Н. Голицынъ за что-то расхвалиль от. Іоанна. Какъ ни скроменъ, какъ ни терпъливъ былъ Іоаннъ, но на этотъ разъ не утерпълъ: "Теперь", сказалъ онъ, "ваше сіятельство, вы меня такъ хвалите; а вотъ тогда-то, не разобравши дъла, вы лишили меня счастія докончить курсъ въ Академіи и пожаловали въ пономари". Въ Странникъ за одинъ изъ слъдующихъ за 1869 мъ годовъ, біографія: Прот. І. Недёшевъ.

преосв. Аванасій имъль болье справедливыхь причинь жаловаться на него самаго.... Изь разговоровь пр. Аванасія видно, что онъ весьма недоволень дъйствіями пр. Аркадія касательно обращенія раскольниновь, ибо миссіонеры того дъйствовали и въ его епархіи и довольно своевольно. Пр. Аркадій говориль: «Дай намъ обратить раскольниковъ и тогда возьми ихъ оть насъ», а пр. Аванасій говориль: «Ужели у насъ не нашлось бы людей способныхъ къ тому! Это означаеть педовріе къ намъ».

Неудовольствіе между двумя сосёдними архипастырями вотъ какъ и воть съ чего началось. Пермскій преосвященный Аркадій, надо отдать ему честь, быль дъятельнъйшій, неутомимъйшій архипастырь. Дъятельность его между прочимь обращена была и на раскольниковъ, которыхъ въ Пермской епархін и особенно по Уралу, по заводамъ было множество, и эта дъятельность оказалась не только не безплодною, а напротивъ многоплодною: въ одинъ 1836 годъ въ Пермской епархіи обратилось изъ раскола къ единовърію до 13 тысячь душъ, да въ следующихъ за темъ годахъ до 7.300, такъ что въ одинъ только первый названный годъ въ Пермской спархін изъ обратившихся составилось 12 единовърческихъ приходовъ, для которыхъ немедленно даны были правильно-рукоположенные священники, а потомъ выстроены и церкви 20). По сосъдству и тъсной связи между обращенными Уральскими и Зауральскими раскольниками, Пермскіе миссіонеры проникли въ нъкоторые округа и Тобольской епархін, причемъ и здъщніе раскольники также соглашались принять Православіе или чистое или на правилахъ единовърія, при чемь и имъ было разръшено построить двъ единовърческія церкви 21). Но единовърцы епархіи Тобольской, частію потому, что къ принятию единовърія склоняемы были Пермскими миссіонерами, а и еще болье, кажется, потому, что прежде бывъ въ расколь, они постоянно зависьли оть Екатеринбургскихъ, слъдовательно въ Пермской епархін жившихъ, бътлыхъ поповъ и расколоучителей, стали просить, чтобы имъ позволено было находиться въ зависимости отъ Пермскаго епархіальнаго начальства. По этимь обстоятельствамъ Св. Сунодъ разръшиль Пермскому преосвященному дъйствовать и на раскольниковъ Тобольскихъ и, при переходъ ихъ въ единовъріе, опредълять къ нимъ священниковъ 22). Само собою разумъется, что Пермскій преосвященный съ точностію исполняль указъ Св. Сунода. Но

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) См. Отчеты оберъ-прок. Св. Сунода за 1836 годъ, стр. 35, за 1837 стр. 33 и за 1840 годъ, стр. 35.

<sup>31)</sup> Тотъ же Отчетъ за 1836 г., стр. 35 и 36 и 1837 г., стр. 34. 22) Отчетъ оберъ-прок. Св. Сунода за 1837 г. стр. 34.

каково было пр. Аванасію? На ввъренную его управленію епархію вліяла власть чуждая, въ предблахъ его епархіи явилась другая, не оть него зависъвшая, епархія, къ нему отъ высшаго начальства высказывалось за что-то недовъріе. Ужели у него въ его епархіи не нашлось бы людей способныхъ къ обращенію раскольниковъ? Да миссіонеры отъ него давно уже и были назначены и дъйствовали довольно удачно?! По поводу такого вившательства, между двумя сосъдними архипастырями завязалась довольно щекотливая переписка; къ тому же, въ это время открылось, что одинъ изъ Пермскихъ миссіонеровъ, находившихся въ Тобольской епархіи, действуеть въ обращеніи раскольниковъ къ единовърію не чисто, да и жизнь ведеть не очень-то приличную и вообще лицу духовному, а тъмъ паче миссіонеру. Къ счастію, Сунодъ вскоръ предписалъ обоимъ преосвященнымъ, по случаю ослабленія раскола, действовать каждому въ пределахъ только одной своей епархіи. Съ тъхъ поръ у пр. Аванасія дъло по обращенію раскольниковъ пошло лучше, такъ что въ одинъ только 1840 годъ обратившихся изъ раскола въ его епархіи оказалось 2.658 душъ 23), для которыхъ въ этомъ же году, кромъ двухъ единовърческихъ церквей, назначено построить еще нъсколько. Какъ удачно дъйствовали иные изъ Тобольскихъ миссіонеровъ въ обращеніи раскольниковъ и какъ умно въ этомъ трудномъ дълъ поступалъ и самъ преосв. Аванасій, это объяснить следующій разсказъ. Единоверцы Курганскаго уезда, деревии Шучьей, въ числъ 70 или 80 душъ, въ 1837 году, въ провздъ чрезъ Курганъ Государя Наследника, подали ему прошеніе о дозволеніи имъ образовать изъ себя приходъ, построить церковь и отправлять въ ней чрезъ правильно-рукоположеннаго священника богослужение по старопечатнымъ книгамъ, съ отличиями въ обрядахъ, дозволенными единовърцамъ. Это прошеніе Его Императорское Высочество передаль Св. Суноду, а Св. Сунодъ предписайъ преосв. Аванасію удовлетворить желанію просителей, внушая напередъ постараться раскольниковъ изъ сосёднихъ селеній обратить къ единовърію и, по обращени, согласить ихъ пристать къ Щучинскому приходу (такъ какъ этоть одинъ былъ бы слишкомъ маль). Для предписанной цъли преосвященный командироваль соборнаго священника, законоучителя губернской гимназіи Степана Яковлевича Знаменскаго. Этоть умный, строгой, можно сказать, праведной жизни, тихій нравомь и кроткій характеромъ священникъ (въ послъдствін Ялуторовскій и наконецъ Омскій протоіерей), по прибытін на мысто, повель дыло такь, что изъ

<sup>23)</sup> А до Аванасія обращеній изъ раскола по Тобольской епархін вовсе не было.

раскольниковъ сосъднихъ съ Щучьимъ селеній обратилось къ чистому Православію до 200 челов'якъ, да къ единов'ярію пристало до 1.000 душъ, которыя всъ согласились войти въ составъ Шучинскаго единовърческаго прихода, построить вмъстъ со Щучинскими единовърцами церковь и пр. Но туть встрътилось затрудненіе: соглашавшіеся принять единовъріе требовали непремънно, чтобы ихъ будущій священникъ посвященъ быль отъ архіерея не иначе, какъ съ хожденіемъ вокругъ престода по-содонь, чтобы имъ потомъ ни въ чемъ не зависъть отъ епархіальнаго начальства, чтобы и метрики, и росписи, и прочую отчетность по церкви представлять не въ Консисторію и не къ архіерею, а въ Губернское Правленіе, или къ губернатору и пр. Послъ сего почтенный отецъ Степанъ Знаменскій возвратился въ Тобольскъ съ поникшею головою и представиль преосвященному приговоръ Щучинцевъ, думая, что онъ отвергнеть эти ихъ условія и что, следовательно, поъздка его не приведетъ ни къ чему. Такихъ мыслей была и Консисторія Тобольская. Но вышло совершенно не то: преосвященный на причудливыя требованія раскольниковь не обратиль никакого вниманія и вельть написать имъ только, чтобы немедленно избрали себъ кандидата въ священники и представили его для рукоположенія. Кандидать быль избрань, и съ нимъявились къ преосвященному двое депутатовъ отъ общества избиравшихъ. Депутаты, явившись къ владыкъ, не приняли отъ него благословенія и при вході въ его комнаты даже не помолились, по обычаю православныхъ. Преосвященный и на это не обратилъ вниманія; напротивъ, обощелся съ этими упрямцами ласково, говориль съ ними, разспрашиваль ихъ о томъ, о другомъ, даже шутилъ, говоря (совершенную правду), что онъ не нюхаетъ, не куритъ и не пьеть волки. Все это имъло наидучшія последствія. Вопервыхъ, на вопросъ преосвященнаго предъ литургіей, когда надлежало рукоположить единовърческаго священника, какъ опъ долженъ совершить рукоположеніе, по прежнему ли ихъ желанію (т.-е. съ хожденіемъ ли вокругъ престола, по-солонь), или какъ обыкновенно рукополагаются священники? Депутаты отвъчали: «какъ вамъ угодно, такъ и дълайте, намъ все равно», и священникъ рукоположенъ былъ по обрядамъ церкви православной. Депутаты присутствовали при этомъ въ алтаръ, и ни въ то время, ни послъ не сдълали никакого возражения. Вовторыхъ, единовърческій священникъ, согласно словесному данному на единъ наставленію преосвященнаго, метрики, росписи и всю отчетность по церкви съ перваго же года сталь представлять не къ губернатору и не въ Губернское Правленіе, чего прежде требовали единовърцы, а въ Консисторію, и это отъ прихожанъ не воспрещалось ему. Въ третьихъ, когда Щучинскимъ единовърцамъ случалось послъ того встръчаться съ преосвященнымъ, они уже не чуждались его, принимали отъ него благословеніе, вообще сдълались такими же добрыми, послушными сынами Церкви, какъ и православные. Но было ли бы это такъ, еслибъ пр. Аванасій отвергъ ихъ строптивыя требованія, еслибъ не сдълаль имъ никакого списхожденія? Они, конечно, возвратились бы къ прежнимъ своимъ заблужденіямъ и остались бы по прежнему въ непримиримой враждъ къ Св. Церкви. И такъ не одни Пермскіе миссіонеры съ своимъ владыкой Аркадіемъ, но и миссіонеры Тобольскіе у владыки Аванасія умъли обращаться съ раскольниками и обращать ихъ къ пра-

вовърію.

4) Четвертый непріятный предметь, о которомъ Камчатскій преосвященный, въ провздъ чрезъ Тобольскъ, заводиль рвчь съ Тобольскимъ преосвященнымъ, это его строгость во время управленія имъ въ 1827—31 гг. Нижегородскою епархією. Да, преосв. Аванасій въ Нижнемь быль строгь. Во всю бытность на Нижегородской паствъ пр. Аванасій неутомимо преследоваль въ духовенстве нетрезвость, корыстолюбіе или вымогательство за требоисправленіе и сварливость, и тогда многимъ довелось поплатиться за старые и новые гръхи; тогда иные, стоявшіе и на почетныхъ мъстахъ въ епархін, не могли болъе держаться на нихъ. Да, повторю, пр. Аванасій въ Нижнемъ съ духовенствомъ поступалъ строго. Но какъ же было ему и поступать иначе? Управлявшій предъ нимъ Нижегородскою епархіею 13 лътъ преосв. Монсей (въ свое время славившійся красноръчіемъ) до того быль милостивъ и снисходителенъ (чтобы не сказать слабъ и потачливъ) къ недостаткамъ и проступкамъ духовенства, что иныхъ напримъръ отличавшихся крайнею нетрезвостію и во время нетрезвости буйствомъ, вмъсто всякаго исправленія, только приказываль обязывать подписками впредъ не пить не только вина (т. е. водки), а и пива и квасу. По смерти преосв. Моисея, Нижегородская епархія цілый годъ (1825) состояда подъ завъдываніемъ чуждаго для нея и не очень близко жившаго (Костромскаго) архіерея; а это, какъ всякому понятно, почти равняется отсутствію всякаго управленія. Непосредственный же предмъстникъ Аванасія, епископъ Меводій быль въ архіерействъ человъкъ новый, слабъ здоровьемъ и въ восемь мъсяцевъ управленія (съ Марта по Ноябрь 1826 г.) не успъль даже и осмотръться на своемь мъстъ. Оть всего этого въ 20 и 30-тыхъ годахъ иные изъдуховенства Нижегородской епархін такія ділали діла, о нихъ же не літь есть не точію писанію предати, но и глаголати 24). При томъ во главъ Нижего-

<sup>24)</sup> Это пишется всявдствіс разсказовъ пр. Аванасія.

родской Консисторіи много лъть не de jure, а de facto стояло лицо, правда отличенное, украшенное наградами, но не стыдившееся и не боявшееся, по желанію людей заинтересованныхь, перемьнять важныя бумаги, въ родъ напр. контрактовъ, метрическихъ свидътельствъ и подобныхъ тому документовъ и подписывать ихъ старыми годами и числами <sup>25</sup>). Между тъмъ, въ началъ царствованія Государя Императора Николая Павловича, указы къ епархіальнымъ начальникамъ объ уничтоженіи въ средъ духовенства пороковъ и нравственныхъ недостатковъ были особенно строги, повельнія особенно грозны. Что же туть было дълать новому начальнику Нижегородской епархіи? Ужели позволять не только расти на нивъ ея прежнимъ нравственнымъ плеведамъ, а еще и новымъ появляться на ней? Ужели, щадя ихъ, подвергать себя гивву, и гивву вполив справедливому Его Императорскаго Величества? Ужели и самому преосвященному, горъвшему желаніемъ видъть подчиненное ему духовенство соотвътствующимъ святому, высокому его назначенію, дозволять ему погрязать въ болоть слабостей и непорядковъ? Ужели, щадя одного человъка (напр. недостойнаго священника). чрезъ то самое вредить многимъ, цълому приходу, или снисходя одному причинять вредъ цълой епархіи, какъ это дълаль по своей доброть въ иныхъ случаяхъ второй преемникъ пр. Аванасія на Нижегородской каөедръ, именно тоть самый преосвященный, который жаловался преосв. Камчатскому Иннокентію на строгое управленіе Аванасіемъ Нижегородскою епархією? Да, преосв. Іоаннъ терпълъ ректора Нижегородской Семинаріи архимандрита N, который, будучи сверхъ ректорства и профессоромъ богословія, цълые годы, цълые курсы даже и не являлся (положимъ по бользни ногъ) на лекцін въ богословскій классъ и пробавлялся единственно тёмъ, что къ экзаменамъ сдавалъ по нескольку листковъ богословскихъ записокъ, которыя списывались учениками богословія и выучивались наизусть. Это и теперь хорошо помнять остающіеся въ живыхъ старики-священники Нижегородской епархіи, именно тъ, которые учились и кончили курсъ въ 30-хъ годахъ. Развъ эта пощада одного лица не отзывалась вредомъ на цѣлыхъ сотняхъ учениковъ богословія, послъ городскихъ и сельскихъ священникахъ? Развъ отъ этой пощады одного человъка не было вреда даже и для цълой епархіи? Что были за священники, которые вовсе не учились богословію, притомъ во всёхъ его отдёлахъ? Ректоръ, который по снисходительности преосв. Іоанна, незаслуженно благоденствоваль и продолжаль ректорствовать, быль уволень только тогда, когда на Нижего-

<sup>25)</sup> На этомъ дицо то въ последстви и попадось.

родскую Семинарію, вследствіе открывшихся въ ней безпорядковъ, была назначена экстренная ревизія. «Семейства нъкоторых», лишенных» (по суду) Аванасія священства», какъ говориль пр. Иннокентію преосв. Іоаннъ, «теперь останутся безъ куска хлъба». Конечно, этого жаль и крайне жаль; но въ бъдахъ этихъ, если говорить правду, былъ виновенъ не архіерей, который осудиль ихъ поильцевъ и кормильцевъ, а сами эти осужденные имъ: проказничая, ведя жизнь неприличную священному сану, они должны были напередъ знать и думать, какія могуть быть последствія ихъ недостойной жизни и неисправной службы. Впрочемъ и въ Нижегородской епархіи жаловались на пр. Аванасія только понесшіе заслуженное наказаніе и ихъ семейства; а прочіе, а бодьшинство, и тамъ, не смотря на его строгость, не только уважали, но и любили его. «Когда при послъднемъ своемъ служении передъ отъвздомъ изъ Нижняго», говорится въ его біографіи (повторимъ, что біографія эта была написана лицомъ, служившимъ въ Нижнемъ довольно лътъ по отъезде отгуда Аванасія, даже уже и по смерти его), онъ взошель на канедру и произнесь тексть: вмамь, и не видите мене, у многихъ навернулись слезы, а въ продолжении поучения иные отъ души плакали». Протоіерей Лебедевъ, въ ръчи, говоренной при отъъздъ преосвященнаго изъ Нижняго, сказаль между прочимъ: «Порядокъ и благочиніе, какъ въ святилищахъ Божіихъ, такъ и въ жизни паствы твоей, тобою водворенные; св. любовь къ истинъ, мудрое правосудіе, растворенное милосердіемъ: воть тѣ неоцѣненные памятники, которые всегда будуть живо напоминать намъ тебя, добраго архипастыря». Повторимъ адъсь, что сказаль о преосв. Аванасів писавшій Исторію Нижегородской іерархіи: «Уважали (въ Нижнемь) пр. Аванасія также за благородное, простое и ласковое обращение. Самая строгость его, самый судь его надъ провинившимися не могли отвращать отъ него любовь паствы; потому что судъ его быль прозорливъ, а потому и неизмънчивъ, безпристрастенъ, а потому справедливъ, и какъ строгъ, такъ и снисходителенъ былъ равно къ неприближеннымъ и приближеннымъ <sup>26</sup>).

Съ перемъною мъста службы и обстоятельствъ, по которымъ пр. Аванасій былъ строгъ при управленіи епархією, и самъ онъ, такъ сказать, измънился. «Касательно управленія духовенствомъ», писалъ въ 1841 году Камчатскій преосвященный гр. Протасову, «преосв. Аванасій говорилъ, что онъ здъсь (въ Тобольскъ) поступаетъ не такъ, какъ въ Нижнемъ: тамъ онъ былъ строгъ, потому что было къмъ замънять изверженныхъ, а здъсь онъ начинаетъ изъ подъ-тиха увеличивать свою

<sup>26)</sup> Исторія Нижегород. іерарх., стр. 234—37.

строгость, по мара того какъ находить средства заманить недостойныхъ 27). Но и кромъ этой существовали и другія даже важнъйшія причины, почему пр. Аванасій въ управленіи Сибирскимъ духовенствомъ и въ ръшеніи судныхъ дъль въ Тобольскъ былъ снисходительные, чымъ въ Нижнемъ Новгородъ. Это, вопервыхъ, значительно измънившійся съ годами, приближавшимися къ старческимъ, взглядъ пр. Аванасія на людей. Люди, говориль въ Тобольскъ преосвященный, вездъ какъ люди со слабостями и не безъ погръшностей: видно одною строгостію не истребишь зла; при томъ, съ наказываемыми, съ лишенными мъсть и съ запрещаемыми въ священнослужени, вийсти страдають и ихъ семейства; эти несчастныя обыкновенно къ намъ же обращаются за пособіями, а мы чёмъ пособимъ имъ? Какія у насъ на это средства? Наши попечительства и круглымъ-то сиротамъ, да безпріютнымъ вдовамъ могутъ оказывать только нищенскую помощь; поэтому, инаго и слъдовало бы наказать, --пощадишь, съ инаго и надо бы взыскать, -взыщешь только слегка». Вовторыхъ, въ Тобольскъ не представлялось и поводовъ быть преосв. Аванасію строгимъ: духовенство Тобольской епархіи, какъ неоднократно говаривалъ и самъ преосвященный, было нисколько не хуже духовенства и лучшихъ Великороссійскихъ и Малороссійскихъ епархій. Особенно въ немъ (въ Сибирскомъ духовенствъ) ему нравились благопокорность и миролюбіе: во всъ 10 съ половиною лътъ управленія имъ Тобольской епархіею только двое (одинъ священникъ и одинъ діаконъ) заявили неудовольствіе на епархіальное начальство и подали на аппеляцію въ Св. Сунодь; но эти люди, какъ неспокойные и склонные къ сутяжничеству, по распоряжению самого же Св. Сунода, были перемъщены въ Пермскую епархію.

Въ послъдствіи Иннокентій въ письмъ своемъ къ гр. Протасову, какъ бы жалуясь, что архіепископъ Тобольскій Аванасій приняль его болье съ важностію, при этомъ сказалъ: «которая (важность) у него въроятно происходить отъ его учености и многознанія», и тутъ же какъ

<sup>27)</sup> Въ Тобольскъ и дъйствительно часто некъмъ было замънять, напр. священинковъ, въ случав ихъ удаленія отъ мёсть за слабости: напримъръ въ годъ (1838) моего
поступленія въ Тоб. Семинарію преподавателемъ окончило курсъ только 17 человъкъ;
изъ нихъ 7 человъкъ поступили въ учители епархіальныхъ дух. училищъ, 1 въ Академію и еще 1 въ граждан. службу. Слъдовательно, въ священники двухъ епархій (въ
Томскъ своей Семинаріи тогда еще не было) поступило только 8 челов., и все слабъйшіе
по ученію сравнительно съ тъми девятью. И это не единственный примъръ. Чтобы пополнить недостатокъ мъстнаго духовенства, Аеанасій иногда вызываль лицъ духовныхъ
изъ Россійск. епархій; но на вызовъ откликалось немного, особенно изъ бълаго духовенства. Изъ чернаго явилось разъ нѣсколько болѣе, но явились такія личности, которымъ
владыка былъ крайне не радъ: "лучше", говорилъ онъ, "иные монастыри совсѣмъ закрыть,
чъмъ наполнять ихъ такими монахами."

бы въ упрекъ, что неподлежащею сану своему занимается наукою, замътиль въ скобкахъ: «онъ теперь занимается натирою» (т.-е. естественными науками). Дъйствительно, пр. Аванасій въ Тобольскъ много занимался естественными науками, напр. зоологіею, минералогіею, сравнительною анатомією, геологією и пр. Для этого имъ было выписано все, что существовало лучшаго въ Европейской и особенно во Французской литературъ по этимъ наукамъ, напр. Кювье, Бюффонъ, Сентъ-Илеръ, Гумбольдъ (притомъ съ распрашенными, иными чуть не аршинными изображеніями естественныхъ предметовъ) и пр. и пр.; для этого же имъ были пріобрътены сильно увеличивающій микроскопъ и разной величины зрительныя трубы и трубки; для того же имъ быль собранъ весьма значительный минералогическій кабинеть, состоявшій, кром'в н'вкотораго количества произведеній другихъ странъ (напр. ръдкихъ раковинъ, янтарей съ насъкомыми внутри и немногихъ драгоцънныхъ камней), преимущественно изъ лучшихъ штуфовъ, произведеній (рудъ, камней и металловъ) обширной Сибири 28). Поэтому у преосвященнаго съ посътителями, особенно хотя мало-мало понимающими дъло, неръдко темами разговоровъ бывали предметы естественно-историческіе: причемъ для поясненій имъ выносились изъ библіотеки вышепомянутыя книги съ изображеніями и изъ минералогическаго кабинета ръдкіе, особенно интересные и идущіе къ разговору камни. Но ошибочно, даже гръшно было бы сказать о пр. Аванасів, будто бы онъ (послъ епархіальныхъ дълъ) занимался исключительно натурою; нъть, занимаясь естественными науками, онъ въ тоже время дъятельно занимался Св. Писаніемъ и его толкованіемъ, занимался разными отдълами богословія, церковнымъ краснорьчіемъ, каноническимъ правомъ, церковными и гражданскими древностями 29), церковной и гражданской исторіей, древней и новой географіей, путешествіями 30), исторіей словесности и искусствъ, древними изыками, и по всёмъ этимъ наукамъ имёлъ въ своей библютекъ все, что только въ цълой Европъ было лучшаго на Латинскомъ, Рус-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Штуфы Сибирскаго происхожденія почти всё достадись преосвященному даромъ: цят ему привозили, охотно дарили разные военные и гражданскіе начальники послё своихт поёздокт въ горныя мёста для ревизій, для наблюденія.

<sup>29)</sup> У него были древности Россія (напр. Москвы и Сибири) и памятники Греціи, Нубіи, Индія и Египта. Последних (стсивших покойному 1100 р. асс.) было чуть не съ возъ одних рисунковъ на аршинных и почти саженных листахъ, да близъ 40 томовъ текста.

<sup>30)</sup> Изъ атласовъ древ. и новой географіи, помнится, у пр. были особенно хорошіє атласы Брюе (69 аршинныхъ листовъ и при томъ отличной гравировки) и Лапи, а изъ географій Мальте-Брюна (8 томовъ) и Бальби. Изъ путеществій онъ имѣлъ нѣсколько путеществій (на Лат., Русскомъ и Франц. языкахъ) по Святой Землѣ.

скомъ и особенно на Французскомъ языкахъ. Что пр. Аванасій имълъ обширныя и глубокія св'ядынія въ богословских в наукахъ, объ этомъ могуть свидътельствовать хотя уже и весьма немногіе теперь остающіеся въ живыхъ въ духовенстві (между прочимъ и одинъ весьма извъстный старецъ-архипастырь), бывшіе его ученики по Тверской Семинаріи; тоже могуть подтвердить (теперь также глубокіе старцы) магистры и кандидаты Кiевской Академіи, учившіеся тамъ въ 1824—26 годахъ и слышавшіе его бесёды и возраженія по разнымъ отдёламъ богословія на экзаменахъ у пихъ. Что у пр. Аванасія было весьма не мало изданій и притомъ дучшихъ по всьмъ (и кромь естественныхъ) исчисленнымъ выше наукамъ, этому живыми намятниками досель служать и еще долго будуть служить библіотеки Семинарій Тверской и Тобольской и Академій Московской и частію Казанской зі). Что пр. Аванасій и въ последніе годы жизни, напр. между прочимъ и въ годъ проъзда чрезъ Тобольскъ пр. Иннокентія, занимался богословскими науками, объ этомъ говорять следующе факты: въ последне годы жизни имъ были перемънены на лучшія (повыя) прежнія изданія Церковной Исторіи Флери (вм'ясто 19 томовъ въ четверть имъ были выписаны шесть томовъ въ бол. 8-ю) и библейской исторіи Буддея; вновь пріобрътены церковныя исторіп Руттенштокка, Маттера и первые томы Неандера, и были для него переводимы съ Нъмецкаго языка (инспекторомъ Семинаріи Арзамазовымъ и бывшимъ генераломъ-маіоромъ М. А. Фонъ-Визинымъ), а имъ исправляемы и очищаемы отъ неологическихъ заблужденій и своеобразныхъ віропсповідныхъ взглядовъ, многотомныя библейскія археологіи Яна и Розенмиллера 32).

Сообщеніе графу Протасову о своей встръчъ съ Тобольскимъ пр. Аванасіемъ пр. Иннокентій заключилъ словами: «При прощаніи, пр. Аванасій... подарилъ мнъ панагію (простую)». Панагія эта была цъла и невредима у высокопреосвященнаго Иннокентія въ послъдствіи вре-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Въ библіотеку Тверской Сем. пр. Асанасій при хиротоніи въ викарія Кієвскаго передаль отцовъ церкви; въ библіотекъ Тоб. Семинаріи не мало книгъ пр. Асанасія и пожертвованныхъ имъ самимъ и купленныхъ по его смерти уже изъ имънія совътника Семенова; для Казан. Академіи изъ библіотеки Асанасія было куплено 150 томовъ, а для библіотеки Моск. Академіи самая большая часть книгъ (около 800 пли 900 том.) Асанасісвыхъ были пріобрътены уже отъ его наслъдниковъ (племянниковъ, служившихъ въ Костромъ).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Нѣмсцк. языка пр. Аванасій не зналь, но, по любви къ библейской археологіи, непремѣнно хотѣлъ читать названныя древности и потому поручаль ихъ переводить, переводы исправляль, а иное въ нихъ и совсѣмъ передѣлывалъ, затѣмъ заставлялъ переписывать и пр. Гдѣ теперь эти переводы, неизвѣстно. Ректоръ Тоб. Семинаріи архим. Венедиктъ хотѣлъ было ихъ купить, но безтолковый и безграмотный довѣренный наслѣдниковъ Аванасія запросилъ за нихъ 500 рублей (асс.).

мени, да быть можеть сохранялась и до смерти. По крайней мъръ, когда я, въ проъздъ его въ 1868 г. чрезъ Омскъ, какъ-то упомянуль о покойномъ Тобольскомъ преосв. Аванасів, онъ при этомъ, вдругъ указавъ на бывшую на немъ панагію, сказалъ: «А вотъ это подарокъ преосв. Аванасів». Тобольскій архіепископъ Аванасій быль довольно богатъ книгами (ихъ было у него тысячъ на 8 сер.) и минералогическимъ кабинетомъ, а деньгами и прочимъ имуществомъ былъ бъденъ: но смерти у него денегъ, скопленныхъ въ послъднее время на преднамъреваемый перевздъ въ Россію и въ случав смерти на похороны, оказалось съ небольшимъ 600 р., платья рублей на 200 только, а серебра ни золотника. Изъ Нижняго имъ были привезены два серебряныхъ подсвъчника, три столовыхъ ложки, колокольчикъ (сер.) и карманные часы; но всъ эти вещи были промънены въ Тобольскъ на штуфы одному торговцу-разнощику.

Протојерей Александръ Сулоцкій.

22 Окт. 1880 г. Омекъ.

# МОСКОВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ ИННОКЕНТІЙ О ДЪТСКОМЪ ВОСПИ-ТАНІИ.

Покойный митрополить Московскій Иннокентій, съ самаго вступленія на Московскую кафедру, старался вникать въ духовныя нужды своей паствы. Понимая, что будущее правственное направленіе человъка и дальнъйшее развитіе его, какъ христіанина, семьянина и гражданина, опредъляется наиболье первоначальнымъ воспитаніемъ его съ дътскаго ранняго возраста, и особенно любя дътей, Иннокентій прежде всего хотълъ познакомиться съ этимъ предметомъ, о чемъ и свидътельствуетъ нижеслъдующая собственноручная записка его, помъченная: 13 Февраля 1869 г.

Небрежность, неумѣлость, шаткость и ошибочность въ воспитаніи дѣтей, и даже вредное направленіе въ дѣтскомъ образованіи, побудили митрополита Иннокентія къ составленію этой записки съ изложеніемъ своего взгляда, какъ приняться за это святое дѣло и вести его. Имъ указанъ легкій, дешевый и прямой способъ ознакомить дѣтей съ обязанностями человѣка къ Богу, къ ближнимъ и самому себѣ. Способъ этотъ доступенъ не для однихъ ученыхъ педагоговъ и не для дѣтей только достаточныхъ родителей, но и для такихъ воспитателей и воспитательницъ, которые знали бы только грамотѣ и были бы достаточно толковы, даже и для самыхъ бѣднѣйшихъ дѣтей, удаленныхъ отъ училицъ и не имѣющихъ учебниковъ, въ глухихъ захолустьяхъ нашихъ. Особенно будутъ благодарны за эти указанія наши сельскіе священники и сельскіе причты, принимающіе участіе въ обученіи дѣтей своихъ прихожанъ.

Всякіе Фребелевскіе сады, съ ихъ пноземными дорогими затѣями, должны уступить предлагаемому способу первенство, по сродству, дешевизнѣ, разумности, пріятпости и затѣмъ благотворности прочнаго подготовленія дѣтей къ жизни и служенію общественному.

Ясный и простой языкъ записки можетъ служить образцомъ для учителей и учительницъ, какъ имъ слёдовало бы бесёдовать съ своими питом-И, 27. русский архивъ 1881. цами, чтобы дъти не бъгали отъ ученія. Записка напоминаетъ собою другое сочиненіе того же пастыря: "Указаніе пути къ царствію небесному", небольшую книжку самыхъ простыхъ, обще-доступныхъ и глубоко-искреннихъ наставленій.

Знакомя читателей чрезъ печать съ этой рукописью, я желалъ бы тъмъ вызвать въ нихъ сочувствие къ намяти митрополита Иннокентія сообщеніями въ печать, или же лично мнѣ, всъхъ письменныхъ матеріаловъ, какіе отыщутся у кого либо изъ нихъ, въ видъ-ли писемъ его къ разнымъ лицамъ или въ видъ замътокъ о немъ. Такіе матеріалы потому особенно цънны и дороги для меня, что я приступилъ къ составленію подробнаго жизнеописанія митрополита Иннокентія, которое желаю новозможности сдълать полнымъ и достойнымъ его памяти.

Благодаря участію многих просвіщенных лиць и особенно многочисленных почитателей и почитательниць Иннокентія, я уже получиль драгоцівнныя бумаги, служащія къ его жизнеописанію. Такъ Е. И. Веніаминова (невістка митрополита), нередала мні всі его бумаги, съ правомъ печатать ихъ. Баронесса Е. С. Деллеръ, З. С. Свербеева (урожден. княжна Трубецкая), С. Д. Свербеева, А. Г. Корниловъ и другія лица почтили меня важными сообщеніями. Я приношу имъ свою признательность. Мой адресъ: Москва, Троицкая улица, близъ Троицкаго митрополичьяго подворья, д. Краспоглазова, Ивану Платоновичу Барсукову, или же въ Волжско-Камскій Коммерческій Банкъ въ Москвъ.

Иванъ Барсуковъ.

Москва, 22 Мая 1881 г.

\*

# Записка Иннокентія о воспитаніи.

Нътъ надобности говорить, что всякій православный обязанъ учиться Закону Божію или знанію своихъ обязанностей въ отношеніи къ Богу, ближнему и самому себъ; но мы хотимъ обратить вниманіе вопервыхъ на то, на комъ именно лежить обязанность учить народъ?

Обязанность эта лежить вопервыхъ на родителяхъ, потомъ на воспріемникахъ и, наконецъ, на пастыряхъ. Церкви.

Какъ нынъ идетъ это дъло вообще? Изт родителей очень-очень немногіе исполняють эту обязанность, и напротивъ очень-очень многіе плохо или совсъмъ не исполняють. О воспріемниках и говорить нечего: всъмъ извъстно, какъ они учатъ своихъ крестниковъ. Итакъ обязанность обучать народъ Закону Божію въ настоящее время лежитъ почти на однихъ только пастыряхъ. А какъ это дъло исполняется ими? Слава Богу, хотя и очень мало, но есть пастыри, которые исполняютъ

это, какъ только можно желать. Но, говоря вообще, исполненіе этой обязанности со стороны пастырей мы видимъ въ преподаваніи ими Закона Божія въ училищахъ, въ произношеніи или чтеніи съ амвона проповъдей, которыя притомъ и печатаются въ книгахъ, и кромъ того съ 1841 года во многихъ церквахъ заведены такъ называемыя катихизическія поученія (которыя впрочемъ народъ не отличаетъ отъ обыкновенныхъ проповъдей), и если къ сему присовокупить еще частныя поученія священниковъ, говоримыя при исповъди и другихъ случаяхъ, то можно сказать, что со стороны пастырей, хотя и не вездъ, но дълается все возможное, и остается только желать, чтобы это дълалось повсюду.

Но все это, т.-е. преподаваніе въ школахъ, проповъди и поученія, достигаютъ ли своей цъли? (О первомъ предметъ скажемъ ниже).

Нътъ сомнънія, что болье или менье проповъди и поученія приносять свою пользу. Но кому онь приносять или могуть приносить пользу? Только тымь, кто умъеть понимать читаемое и слышимое.

А если это такъ, а оно дъйствительно такъ, то значить остальная часть и самая большая часть народа, за малыми исключеніями остается не только безъ назиданія, но даже въ невъдъніи (и въ какомъ невъдъни!) самыхъ необходимыхъ предметовъ въры. И это отнюдь не оть того, чтобы народъ нашъ не хотвлъ понимать или отвращался оть слышанія поученій. Ніть! Простолюдины наши (разумівется неиспорченные) желають, ищуть, жаждуть слышать от Вожественнаго. И они особенно любять слушать Житія Святыхъ; и это, между прочимъ, потому, что они болъе или менъе понимаютъ ихъ при самомъ чтеніи. Что же касается до проповъдей и поученій, читаемыхъ въ церквахъ къмъ бы то ни было, то они если и приносятъ пользу простолюдинамъ, то очень малую; а это главное потому, что они не понимаютъ ихъ; а не понимають потому, что ихъ понятія не простираются выше и далье обыденныхъ въ кругу ихъ предметовъ. И поэтому они, хотя бы и имъли усердное желаніе, не въ состояніи, не привыкли, не пріучены понимать ни словъ, ни мыслей, ни предметовъ, сколько-нибудь отвлеченныхъ, безъ особенныхъ разъясненій или толкованій, и то не иначе, какъ съ многократнымъ повтореніемъ одного и того же и разными способами. А дълать это и не заведено, да и неудобно при службахъ.

А если это такъ, а оно дъйствительно такъ, то что же дълать для того, чтобы народъ нашъ и понималъ и зналъ то, что необходимо ему знать?

Заводить училища, распространять грамотность — слышится отовсюду.

Противъ этого никто спорить не станетъ, и объ этомъ давно уже заботятся и правительство, и земство, и даже многія частныя лица. Но при семъ вотъ что представляется.

1) Нынвшнія училища, не исключая и самыхъ высшихъ, просвъщаютъ и образуютъ только умъ, а не умъ и сердце вмъстъ, какъ это извъстно и всъмъ. Послъднему, повидимому, противоръчитъ то, что есть немало личностей, кончившихъ курсъ въ училищахъ, которыя, по своимъ нравственно-христіанскимъ качествамъ, составляютъ наше украшеніе, нашу надежду, нашу славу. Но вопросъ: въ училищахъ ли они пріобръли таковыя качества? Конечно, нельзя утверждать, чтобы совсъмъ не было личностей, которыя получили образованіе ума и сердца именно въ училищахъ; но если разсмотръть внимательнъе, то окажется, что самая большая часть изъ таковыхъ личностей, если не всецълое, то начало образованія сердца своего получили въ дътствъ отъ своихъ родителей или кого-либо своихъ родныхъ и близкихъ.

Слъдовательно надежда на исправление нашего народа въ нравственномъ отношении посредствомъ училищъ очень слаба.

Въ училищахъ вообще учатъ только знать, а исполненіе.... предоставляется всякому на его волю. Прибавимъ еще: въ училищахъ Законъ Божій преподается не одинъ исключительно, но въ числъ и на ряду съ другими предметами; и отъ того въ понятіяхъ учениковъ уроки по Закону Божію и уроки по другимъ предметамъ ставятся въ одинъ уровень (а иногда пожалуй и ниже), и понятія эти въ большей части учениковъ, къ сожальню, остаются съ ними на всю жизнь ихъ. И отъ того не ръдко можно видьть, что иной неучившійся Закону Божію въ училищахъ исполняеть его лучше и върнъе, чъмъ учившійся; а если онъ и не исполняеть, то сознаеть или готовъ сознать себя преступникомъ воли Божіей (а это очень много значить въ отношеніи къ будущей жизни), а иной учившійся, напротивъ, старается оправдывать себя разными умствованіями, которыя, къ сожальнію, сообщаются отъ нихъ другимъ—на соблазнъ.

2) Положимъ, что преподаваніе Закона Божія въ училищахъ (со временемъ) будетъ достигать своей цъли; но много - много лътъ пройдетъ до того, когда въ нашемъ отечествъ училища (разумно устроенныя) будутъ существовать повсюду, и въ нихъ будутъ обучаться всъ дъти всъхъ сословій, безъ исключенія. Но когда это будетъ? А между тъмъ порча нравовъ протачивается во всъ слои парода, и пагубныя умствованія цивилизаторами разносятся далье и далье.... И потому, если мы не хотимъ такъ-сказать сознательно, чтобы народъ нашъ дошелъ до крайняго растлівнія, то что-нибудь да надобно дълать, если не для исправленія, то по крайней мъръ для удержанія его въ насто-

ящемъ, еще очень не безотрадномъ, въ нъкоторыхъ отношеніяхъ, по-

3) И, наконець, надобно вспомнить, что въ училища могуть поступать дъти не моложе 7—6 лътъ. Слъдовательно, и при существовании повсюду училищъ и при самомъ лучшемъ ихъ устройствъ, еще очень много дътей могуть оставаться безъ всякаго образованія. Что же дълать съ дътьми меньшаго возраста? Ужели они до поступленія въ школу должны оставаться въ томъ же положеніи, какъ они находились и паходятся нынъ (мы разумъемъ дътей простаго народа), т.-е. безъ всякаго ученія и образованія, тогда какъ этотъ-то возрасть и есть самое золотое время для съянія и укорененія въ нихъ всего добраго а также и всего худаго? Само собою разумъется, что сердце человъка, какъ и поле, не можеть оставаться навсегда безъ растеній. Если въ немъ не будуть съять добрыхъ растеній, въ немъ непремънно выростуть худыя....

Говорять: забота объ этомъ есть дъло собственио родителей (а о воспріемникахъ уже и не поминають). Общество туть ничего не можеть сдълать.

Да! Общество не можеть, а родители не хотять или тоже не могуть. Но можеть Церковь,—эта любвеобильныйшая Мать, пріемлющая на свои руки всыхь дытей оть самаго рожденія. Церковь и можеть и должна заботиться объ этомь.

Прежде нежели мы будемъ говорить о томъ: кто долженъ учить, чему, когда, гдё и проч., мы скажемъ вопервыхъ, что дёло это, т.-е. дёло обученія малыхъ дътей знанію ихъ обязанностей (пли будемъ называть проще) Закону Божію-совствить не такть трудно, какть можеть представляться иному съ перваго взгляда. Оно такъ просто, что за него можеть приняться даже всякій сколько-нибудь разсудительный служитель Церкви; пбо онъ будетъ имъть дъло не съ учеными или съ мудрыми и разумными, а буквально съ младенцами; следовательно предметы ученія должны быть самые простьйшіе, доступные понятіямь ихъ; ръчь и слова должны быть также простыя, безъискусственныя. Словомъ сказать, это должна быть бесёда отца съ дётьми и, можно сказать, наединъ. Вовторыхъ, заведение таковыхъ (назовемъ) бесыдъ съ дътъми, говоря вообще, не потребуеть никакихъ издержекъ ни съ чьей стороны и ни на какіе предметы; и притомъ таковыя бесёды могутъ быть открыты тотчасъ же и новеюду, гдв только есть церкви и священники и, можно сказать, безъ отвлеченія последнихъ отъ исполненія другихъ ихъ обязанностей.

#### Кто долженъ учить дѣтей?

Изъ предыдущаго уже можно видъть, что это есть прямое дъло приходскихъ священниковъ; ибо учить прихожант есть одна изъ трехъ главныхъ ихъ обязанностей, пріемлемыхъ ими на себя при самомъ рукоположеніи, подъ страхомъ суда Божія. Но всякій ли изъ нынѣшнихъ священниковъ можетъ приняться за это дѣло и вести его какъ слѣдуетъ? Вести какъ слѣдуетъ дѣла, сколько-нибудь важныя, могутъ очень немногіе изъ принявшихся за нихъ, и даже спеціально приготовлявшихся къ тому. Но изъ этого не слѣдуетъ, что и не надлежитъ предпринимать такихъ дѣлъ. При начатіи новаго дѣла и самый умный можетъ встрѣтить недоумѣнія; такъ будетъ и здѣсь. Но это будетъ именно только при началѣ дѣла и для тѣхъ, кои никогда не занимались дѣтьми. Опытъ, примѣры, совѣты и руководство старшихъ скоро направять дѣло.

#### Кого или какихъ дътей учить?

Если на это дёло смотрёть какъ слёдуетъ, то ни одно христіанское дитя не можеть быть увольняемо отъ обязанности слушать наставника духовнаго, даже не смотря на то, хотя бы нёкоторые изъ нихъ обучались въ училищахъ или дома; но, принимая во вниманіе, что таковые уже учатся Закону Божію, ихъ можно увольнять. А за тёмъ всё безъ исключенія дёти, начиная отъ 4 или 5-ти-лётняго возраста и выше, обязаны посёщать дътмскія беспеды.

На вопросъ: не рано ли заставлять четырехлѣтнихъ дѣтей посѣщать дътей бесъды? Не рано. Примъромъ тому можетъ служить благочестивая разумная мать. У нея дитя трехъ и даже менѣе лѣтъ умѣетъ изобразить на себѣ крестъ, различить икону отъ простой картины, читать краткія молитвы и даже болѣе. Чѣмъ ранѣе внушаются дѣтямъ понятія о Божественномъ, тѣмъ тверже укореняются въ нихъ таковыя понятія, и слѣдовательно тѣмъ болѣе можно ожидать отъ нихъ добрыхъ плодовъ. Особенно если это дѣлается съ вѣрою и въ вѣрѣ въ благодать Божію, вразумляющую младенцевъ.

### Чему и какъ учить?

Такой вопросъ для отпа, христіански желающаго своимъ дѣтямъ временныхъ и вѣчныхъ благъ, совершенно лишній. Его любящее сердце всегда скажетъ ему—чему и какъ надлежитъ учить дѣтей своихъ. Тоже слѣдуетъ сказать и о пастырѣ Церкви, вполнѣ понимающемъ свое призваніе. Но такъ какъ такихъ пастырей не вездѣ можно встрѣтить, то скажемъ нѣчто и о семъ предметѣ.

Начинать ученіе надлежить именно съ того, чёмъ начинаеть добрая мать, наприм, какъ сказано выше, съ того, какъ изображать на себъ крестное знаменіе \*), какъ стоять на молитвѣ, какъ входить въ церковь, какъ въ ней стоять, какъ класть поклоны и проч., наблюдая постепенность и не упуская никакихъ предметовъ, относящихся къ христіанскимъ обязанностямъ, не смотря на то, какъ бы онѣ ни казались малы. Ибо и самыя огромнъйшія зданія состоять изъ песчинокъ.

Можно почаще занимать дътей чтеніемъ или разсказами о житіи святыхъ или изъ Священной Исторіи съ объясненіями и нравоученіями.

Конечно, какъ ни просто это дъло, печатныя руководства были бы не лишни для простыхъ священниковъ; и можно надъяться, что они будутъ составлены, если только дътскія бесъды войдутъ въ число непремънныхъ пастырскихъ обязанностей. Но, кажется, ни въ какомъ случаъ не слъдуетъ ни требовать, ни давать какихъ-либо программъ ученія. Пусть наставники говорятъ, что Господь положитъ имъ на сердце.

Такъ какъ ученики, если не всъ, то самая большая часть будутъ безграмотны: то само собою разумъется, что, дабы они могли запомнить преподаваемое, надобно будеть одно и тоже повторять имъ по нъскольку разъ, и кромъ того каждую бесъду начинать повтореніемъ послъдняго урока.

Время бесёдъ должно быть не продолжительно: пначе дёти будуть утомляться и затёмъ скучать.

Пособіемъ къ наученію дѣтей въ извѣстныхъ случаяхъ, вмѣсто книгъ, могутъ служить иконы и священныя изображенія, которыя, какъ извѣстно, съ этою преимущественно цѣлію и были введены въ наши храмы, и которыхъ болѣе или менѣе, но всегда можно найти въ каждой церкви.

NB. Надобно наблюдать крайнюю осторожность въ послѣднемъ случаѣ, т.-е. съ иконами отнюдь не слѣдуетъ обходиться безразлично такъ, какъ можно дѣлать съ картинами и особенно съ простыми картинками, если гдѣ таковыя найдутся. И картинки, на которыхъ изображенъ Іпсусъ Христосъ, не слѣдуетъ смѣшивать съ другими священными картинами: иначе дѣти какъ разъ получать понятіе объ иконахъ такое же, какое имѣютъ о нихъ протестанты.

Надобно не забывать, что дъти малаго возраста понятливъе, чъмъ

<sup>\*)</sup> Дѣтей, пріученныхъ къ двуперстному сложенію, нѣтъ надобности переучивать. Иначе нѣкоторые изъ родителей не дозволять дѣтямъ своимъ пооѣщать дытелія бестьды.

мы думаемъ. Иногда изъ одного движенія руки они понимають о чемъ идеть рѣчь.

Дъти средняго возраста умъють различать слова серьезно сказанныя отъ шуточныхъ. Но дъти малаго возраста, т.-е. младенцы, всякое слово сказанное священникомъ принимаютъ за серіозное; а изъ этого очевидно, какъ долженъ быть священникъ при дътяхъ остороженъ въ словахъ.

Къ сему можно прибавить еще многое; но все, что бы ни сказали въ этомъ родъ, мы не сказали бы болъе того, что сказано въ проектахъ и руководствахъ обыкновенныхъ училищъ. Мы скажемъ здъсь нъчто особенное и съ тъмъ вмъстъ весьма важное.

- 1) Священники, какъ пастыри Церкви въ полномъ значени сего слова, имъютъ не только обязанность, но и право и власть не только наставлять и поучать имъ ввъренныхъ чадъ Церкви, но и настоять и потому наблюдать, чтобы дъти старались исполнять то, чему онъ ихъ учитъ. Такъ наприм. если замътитъ, что кто-либо изъ учениковъ его напр. неправильно изображаетъ на себъ крестное знаменіе, или небрежно стоитъ въ церкви, или насмъхается надъ нищими, или не слушается родителей, или тому подобное: то отнюдь не долженъ оставлять таковаго безъ вразумленія и исправленія, но исправлять со всъмъ долготерпъніемъ, кротостію и любовію, и со всею осторожностію, дабы дитя не потеряло стыда; дитя, потерявшее стыдъ, безнадежно къ исправленію и даже хуже.
- 2) Если гдв и когда, то въ особенности предъ своими учениками, священникъ-наставникъ долженъ показывать примъръ въ исполнения того, чему онъ учитъ. Какъ бы священникъ ни убъждалъ напр. изображать на себъ крестъ правильно, но если онъ самъ будетъ изображать его на себъ неистово, какъ выражаются старообрядцы, то учение его и даже вразумленія немного принесутъ пользы.

# Гдѣ и когда учить?

Мъстомъ для бесъдъ съ дътьми должна быть непремънно церковь. Внимательные знають, какая разность между слышаніемъ Слова Божія въ церкви и между слышаніемъ въ домахъ. Мы въримъ, что въ церкви, какъ мъстъ освященномъ, благодать Божія пребываетъ выну. Слъдовательно большихъ успъховъ и большихъ плодовъ мы можемъ ожидать отъ ученія христіански-нравственнаго, преподаваемаго подъ непрерывнымъ осъпеніемъ благодати Божіей, чъмъ въ какомъ бы то ни было домъ.

Время преподаванія должно быть не иначе, какъ прежде или послъ

богослуженія, и отнюдь не среди онаго. И, кажется, самое лучшее и удобное время для этого есть время предъ позднею литургією. Впрочемь это должно быть предоставлено на усмотрѣніе каждаго преподавателя или настоятеля церкви.

Въ тъхъ мъстахъ, гдъ священники лично не занимаются хозяйствомъ или полевыми работами, бесъды эти могутъ быть въ каждый воскресный день. Относительно же сельскихъ священниковъ можно считать достаточнымъ, если они будутъ заниматься съ дътьми хотя бы то и не болъе 30 разъ въ годъ. И въ такомъ случаъ въ теченіе 5—6 лътъ дъти многое узнаютъ.

На основаніи вышесказаннаго прилично будеть таковыя бесъды именовать *Воскресныя бесъды съ дътьми*.

## Не встрътится ли накихъ-либо неудобствъ или препятствій къ заведенію Воскресныхъ бесъдъ съ дътьми?

Въ тъхъ приходахъ, гдъ всъ прихожане живуть подлъ или волизи своей церкви, едва ли можетъ встрътиться что-либо подобное, кромъ несочувствія нъкоторыхъ родителей, не умъющихъ понять пользы такихъ бесъдъ; имъ можетъ показаться это нововведеніемъ или затъями священника, безъ которыхъ и отцы и дъды ихъ и они сами обходились до того. Но это будетъ не надолго: болье разсудительные и благочестивые изъ нихъ скоро поймуть въ чемъ дъло; а понявши будутъ содъйствовать священнику. А когда дъвочки, слушавшія бесъды, будутъ матерями, тогда это дъло можетъ идти какъ нельзя лучше.

Но воть самое важное и едва преодолимое къ тому препятствіе! Какъ собирать малыхъ дітей въ церковь въ тіхъ приходахъ, которые состоять изъ нісколькихъ деревень, отстоящихъ отъ церкви въ 3—20 верстахъ и болье, особенно въ рабочее или зимнее время?

Въ тъхъ деревняхъ, гдъ есть часовни, священникъ еще можетъ пріъзжать и собирать дътей хотя на нъсколько времени; но какъ это дълать въ обыкновенныхъ деревняхъ? Трудно сказать на это, особенно со стороны; да и не слъдуетъ. Обоюдное усердіе и ревность священника и прихожанъ могуть сдълать многое и даже болье, чъмъ можно предполагать.

Есть еще неудобство, которое впрочемъ вскоръ, такъ или иначе, можеть быть устранено, а именно: во многихъ сельскихъ приходахъ заведено крестить дътей и исправлять другія требы именно въ то время, когда предполагается бесъдовать съ дътьми.

Въ заключение скажемъ, что послъ всего сказаннаго выше, кажется, не можетъ быть вопроса о возможности заведения Воскресныхъ

бесъдъ съ дътьми, если не по всъмъ мъстамъ, то по крайней мъръ въ тъхъ селеніяхъ, гдъ есть церкви, и если не во всъ воскресные дни, то по крайней мъръ въ нъкоторые изъ нихъ. Но скажемъ нъчто на нижеслъдующие вопросы:

- 1) Нужно ли заводить Воскресныя бесёды тамъ, гдё уже есть училища?—Нужно; вопервыхъ потому, что, какъ мы сказали выше, далеко не всё дёти могутъ поступать въ училище; а вовторыхъ потому, что и въ самыхъ низшихъ изъ нихъ объ обязанностяхъ христіанина начинаютъ преподавать не съ начала, а, такъ сказать, съ середины; слёдовательно весьма не лишне будетъ приходить на Воскресныя бесёды и дётямъ учащимся въ школахъ.
- 2) Принесутъ ли Воскресныя бесъды всю ту пользу, какой отъ нихъ можно ожидать?—Наше дъло только насаждать и поливать, а возращать—дъло Божіе. И быть не можетъ, чтобы онъ не принесли никакой пользы, если только учащіе и учащіеся будутъ начинать съ благословенія Божія. Можно быть увъреннымъ, что къ слушанію Восресныхъ бесъдъ будутъ приходить и взрослые, какъ этому и бывали примъры, и кромъ того заведеніе Воскресныхъ бесъдъ не только не можетъ помъшать сельскимъ школамъ ни въ какомъ отношеніи, но напротивъ того это будетъ немалымъ подготовленіемъ дътей къ поступленію въ училище, и именно тымъ, что дыти, въ теченіе нысколькихъ лытъ слушая поученія, толкованія и разсказы, этимъ самымъ болые или менье разовьются въ умственномъ отношеніи; по крайней мырь они скорые и легче будуть понимать уроки въ школахъ, чымъ дыти, равныя имъ по лытамъ, но непосыщавшія Воскресныхъ бесъдъ.

Наконець, скажемъ, что заведеніе Воскресныхъ бесѣдъ, если и не скоро и не въ значительной мѣрѣ, но непремѣнно послужитъ однимъ изъ способовъ къ улучшенію быта духовенства. Прихожанинъ, кто бы онъ ни былъ, не можетъ оставаться равнодушнымъ къ нуждамъ своего священника, отъ котораго (не говоря уже о обыкновенныхъ требоисправленіяхъ) онъ научился знанію своихъ обязанностей, который съ дѣтства его вразумлялъ и поддерживалъ его совѣтами и увѣщаніями и проч. А когда въ приходѣ такого священника большая частъ будетъ состоять изъ слушавшихъ его бесѣды, то какъ бы ни былъ бѣденъ приходъ, онъ не будетъ терпѣть недостатка въ необходимомъ для его жизни.

13 Февраля 1869 (Москва).

# ПИСЬМО А. Н. МУРАВЬЕВА КЪ ГРАФИНЪ А. Д. БЛУДОВОЙ.

#### О сокращении приходовъ.

Отрадно было мий встрйтиться съ вами въ нашемъ древнемъ Кіевъ, многоуважаемая графиня, и побесъдовать искренно о томъ, что такъ близко и вашему и моему сердцу—о дълъ Православія на святой нашей Руси. Но прискорбно подумать, какая опасность ему угрожаетъ, при новой предположенной мъръ сокращенія приходовъ. Одна молва о ней уже распространяетъ всеобщее уныніе и въ духовенствъ и въ народъ: каждый страшится за свою родную церковь, что она не подойдетъ подъ условія, необходимыя для ея сохраненія. «Мы ее строили изъ нашихъ послъднихъ грошей», вопіютъ прихожане, «чтобы имъть у себя богослуженіе, а теперь насъ припишуть къ чужой, быть можетъ, далекой церкви». Отовсюду слышатся такіе печальные отзывы, и возбужденъ общенародный ропотъ, когда еще только предполагается сія реформа. Что же будетъ послъ?

Хотя Епархіальнымъ Комитетамъ (въ которыхъ иногда засъдаютъ рядомъ съ архіереемъ и Лютеране, и Католики, въ числъ гражданскихъ властей) предоставлено широкое поле для разсужденія объ этомъ щекотливомъ вопросъ, заживо задъвшемъ общее религіозное чувство: никто однакоже не спокоенъ на счетъ ближайшей своей святыни, такъ какъ многое будетъ тутъ зависъть отъ произвола или особеннаго взгляда распорядителей. А если еще вопросъ этотъ коснется земства, куда очень можетъ со временемъ перейти, то и больше можно будетъ ожидать сокращеній приходовъ и причтовъ, отъ неблагопріятнаго взгляда на духовенство, которое къ сожальнію часто подавало къ тому поводъ; страдать же будуть бъдные прихожане, потому что они чрезъ то лишатся духовнаго утъшенія молитвы и таинствъ.

Выписываю вамъ для примъра то, что мнъ пишуть изъ одной центральной епархіи: «Указъ о сокращеніи приходовъ волнуеть епархію; постоянно являются лично и присылають письма съ просьбою не закрывать ихъ церкви. И признаюсь, грустно и тяжело становится на душъ, когда подумаешь, что будто во времена гоненій отстаивають храмы Божіи. Какъ милости просять того, чтобы имъть храмъ, кото-

рый сами устроили на свое иждивеніе и который отнимають. Раскольники же (а ихъ у насъ много) говорять Православнымъ: «Видно и начальство сознало, что ваша въра худа, а потому и закрывають церкви; а мы по прежнему молимси, какъ молились, и только единовърцамъ, у которыхъ по нашему служится, не велъно сокращать церквей».

Если такъ говорятъ раскольники въ сердцѣ Россіи, что же заговорятъ здѣсь враждебные намъ Латины, при сокращеніи Православныхъ церквей, которыя однѣ лишь сохранили здѣсь не только вѣру, но и Русскую народность? Какое будетъ торжество для Рима! Священники Православные въ Югозападномъ краѣ, каковы бы они ни были сами по себѣ, служатъ доселѣ руководителями, не только духовными, но и политическими для народа.

При неябныхъ толкахъ, постоянно разсъеваемыхъ въ здъшнемъ краю, къ нимъ обращаются за объяснениемъ простодушные крестьяне и имъ однимъ довъряютъ, для опроверженія этихъ толковъ. Теперь въ большихъ Малороссійскихъ селахъ есть по двъ и по три приходскія церкви, и уже непремънно одна; но при сокращени приходовъ, когда останется одна церковь на тысячу душь, даже многія села будуть безъ Божественной службы, въ случат бользни священника: ибо тогда двамноголюдныхъ прихода, тысячи по двъ душъ обоего пола и на большомъ разстояніи одинъ отъ другаго, будуть лежать на плечахъ одного человъка. И какой странный разсчеть въ дъль духовномъ! Тысяча душъ мужескаго пола: это понятно для разсчета повинностей, которыя платять одни лишь мущины; но для церковныхъ требъ не все ли равно что мужеская, что женская душа? Такимъ образомъ однако, тамъ гдъ считается одна только тысяча душъ, должно подразумъвать и другую. Есть ли туть какая-либо физическая возможность удовлетворить всемь ихъ духовнымъ нуждамъ?

Не будемъ уже говорить о другихъ таинствахъ и молитвословіяхъ, необходимыхъ для каждаго Православнаго; возьмемъ одну лишь исповъдь. Если на каждую душу удълить по 5 минутъ для ея нравственнаго исправленія, то въ 7 недъль великаго поста, по разсчету говъющихъ, одному священнику придется исповъдывать ихъ цълыя сутки. А сколько будеть еще умирать при этомъ безъ покаянія и крещенія, и на чью душу все это падеть?

Да и можеть ли быть приличная служба съ однимъ лишь псаломщикомъ, въ теченіи великаго поста? Она только наведеть уныніе и удалить отъ храма Божія, особенно всенощная; туть еще необходимо знать твердо уставъ церковный, для котораго требуется учебное приготовленіе, и невозможно найти наемныхъ людей, знающихъ свое дъло; занемоги одинъ псаломщикъ—и вся служба остановилась.

Меня не удивляеть, что такъ легко объ этомъ судили міряне, засъдавшіе въ высшемъ комитеть по благоустройству церкви (какъ бы свыше Сунода, по подобію Англійской Star-Chamber), между которыми быль даже одинъ министръ-Лютеранинъ и подписываль вмёсте съ членами Сунода, хотя туть касались и каноническихъ вопросовъ; но какъ могли умолчать о томъ лица духовныя, опытно знающія весь порядокъ сдужбы церковной? Мив это непонятно, равно какъ и то, что они теперь сами скорбять о томь, на что такъ легко соглашались. Слухъ носится, будто бы они отстаивали число 700 душъ для опредъленія каждаго прихода, но что въ указъ явилась тысяча душъ, съ разръшеніемъ давать сверхъ оной викаріевъ приходскому священнику и дозволять заштатныхъ дьяконовъ и наемныхъ причетниковъ, если только прихожане пожелають содержать ихъ на свой счеть. Но у всёхъ ли есть на то средства, при убожествъ нашихъ сельскихъ приходовъ, п не опасно ли возбудить собственное ихъ равнодушіе къ Церкви такимъ экономическимъ примъромъ сокращенія церквей (якобы безполезныхъ на Руси), со стороны высшаго духовнаго начальства? А казалось бы, если уже эти храмы устроились усердіемъ прихожанъ, въ теченіи многихъ десятковъ лътъ, то надобно благодарить за это Бога, внущившаго такую ревность Православнымъ, а не возбуждать ихъ ропота сокращеніемъ сооруженныхъ ими храмовъ, ради казеннаго оклада. Опасно такъ играть в рою народною!

Бывали прежде въ каждомъ почти приходъ, каковъ бы онъ ни былъ, четыре постоянныхъ лица, для необходимаго благолъпія церковной службы, т.-е. священникъ, дьяконъ и два причетинка. Тяжкій ударъ былъ нанесепъ сему духовному каноническому порядку въ минувшее царствованіе, сокращеніемъ дьяконовъ почти во всъхъ селахъ; это однако отнюдь не возвысило благосостоянія остальнаго причта. Теперь же окончательно будетъ нарушенъ древній чинъ церковный, упичтоженіемъ еще одного причетника и, можно сказать, невозможною сдълается Православная церковная служба, при одномъ священникъ и псаломщикъ, даже и въ случаъ постоянно вождъленнаго ихъ здравія, ибо на наемниковъ надъяться и разсчитывать нельзя: по слову Евангельскому чнаемникъ бъжитъ, яко наемникъ, и не радитъ о овцахъ. Да и гдъ найти опытныхъ причетниковъ, при новыхъ порядкахъ церковныхъ, когда скоро и въ священникахъ будутъ чувствовать недостатокъ, особенно въ бъдпыхъ селахъ?

Наша Православная служба не то, что какая-либо Латинская missa, или мша, гдъ достаточно прислуживать одному мальчику съ колокольчикомъ, и вовсе не то, что Лютеранская предика, гдъ даже и одному кистеру, т.-е. причетнику, нечего дълать. Пусть испытають съ однимъ причетникомъ исполнить, какъ слъдуеть, всю будничную службу, т.-е. утреню, объдню и вечерню, не говоря уже о праздничныхъ всенощныхъ, гдъ и прежняго штата едва доставало. Присовокупите къ сему еще многочисленныя требы, необходимыя въ Православномъ богослужении, да еще при дальнемъ разстоянии деревень отъ главнаго села, и тогда увидите (но увы, уже поздно), какъ при невозможномъ исполнении всъхъ сихъ церковныхъ службъ и при совершенномъ упадкъ богослужения, которое служитъ у насъ катихизисомъ народнымъ, мало-помалу упадетъ самая религія и умножатся расколь и пропаганда Латинская, здъсь особенно, гдъ часто Православные, по неимънію церкви, ходятъ въ костелъ.

Намъ Кіевлянамъ, которыхъ городъ называется пращуромъ всёхъ городовъ Россійскихъ, а церковь-матерію всъхъ церквей на Руси, грустно будеть разстаться съ богослужениемъ во многихъ летописныхъ церквахъ нашихъ, когда ихъ будутъ приписывать одну къ другой и сокращать только что установленные оклады священнослужителямь, потому что мы не пользуемся привиллегіями объихъ столицъ, гдъ все остается по старому: нашъ владыка не умълъ, видно, отстоять своихъ церквей, подобно двумъ столичнымъ митрополитамъ. Неужели уничтожать штать Андреевской церкви, гдъ апостоль водрузиль первый крестъ, которая доселъ слыветъ «царскою» въ народъ, потому что была нъкогда придворною, будучи устроена вмъстъ съ дворцемъ, и должна бы опять быть таковою! Она теперь не имъетъ даже и прихода; неужели же слёдуеть ее приписать къ другой, поправъ все ея историческое значеніе? Или можно закрыть, рядомъ съ нею, первую церковь Св. Владимира на холмъ, гдъ стоялъ Перунъ, при которой только 300 душъ прихожанъ, или Десятинную — первый соборъ Равноапостольнаго Князя, гдъ и его гробница, а прихожанъ также немного? Неужели подымется рука, уравняющая приходы по казенной мъръ тысячи душъ и на эту историческую святыню? А сколько такихъ священныхъ памятниковъ, разбросанныхъ по холмамъ Кіева или столпившихся на одномъ Подоль, гдь выдержали они, около Академическаго Братства, въковую борьбу противъ латинства, и они подвергнутся запуствнію, къ общей скорби народной! Въ нихъ только изръдка будетъ служба, и все сіе единственно по ихъ малодушію, т.-е. по педостатку приходскихъ душъ или скорве по малодушію пастырей, не отстоявших в родной святыни.

Но довольно! Воть то, что невольно исторглось изъ моего сердца, о чемъ я не хотълъ умолчать предъ вами, зная, какъ близко вы принимаете къ сердцу все, что касается до Православія и отечественной церкви.

А. Муравьевъ.

#### ГЕРГЕБИЛЬ.

Давно умолкла борьба на Кавказъ, давно перестали о немъ говорить и думать; какъ будто совершенно забыли, сколько стоило труда и страданій, сколько было пролито крови, прежде чъмъ удалось поработить населявшія его воинственныя племена. А было время, вся Россія чутко прислушивалась къ гулу орудій неумолкаемо гремъвшихъ въ глубинъ Кавказскихъ ущелій и льсовъ, и не одно любящее сердце трепетно ловило въсти, долетавшія на родину изъ дальнаго края, въ которомъ руками дорогихъ ему существъ справлялась непрерывная кровавая работа. Долгіе годы длилась борьба-и много, много поглотила она молодыхъ, недозръвшихъ силъ, преждевременно канувшихъ въ въчность. Но свое дъло они сдълали, смълые бойцы за Русскую мощь: штыкомъ и саблей, погибая, вспахали они Кавказскія поля и горы, оросили ихъ своею кровью и засъяли своими костьми. А пожать плоды этого дорогаго поства далось не ихъ боевымъ товарищамъ, не тъмъ, которые трудились и страдали наряду съ погибшими. Не успъли въ бою уцълъвшіе утереть потъ съ лица своего, не успъли осушить кровь, капавшую изъ свъжихъ ранъ, какъ издалека, коршунамъ подобно, налетъли искатели наживы безъ риску и безъ труда, и по клочкамъ разпесли землю, удобренную кровью ея настоящихъ завоевателей.

А Кавказскіе труженики, безъ устали и безъ ропота справлявшіе свою нелегкую работу, куда дѣвались они? Какая участь постигла ихъ?—Вѣрные своему призванію, одипъ за другимъ сложили они свои усталыя головы, кто на берегахъ Дуная, кто на кровью залитыхъ стънахъ Севастополя, кто въ Литовскихъ лѣсахъ, и лишь немногіе, переживъ удалыхъ товарищей, разсѣянные по лицу земли, скромно доживаютъ свой вѣкъ полузабытыми остатками свою задачу безвозвратно рѣшившей старины.

Не одними побъдами однако мы имъли право хвалиться. Разныя времена бывали на Кавказъ, времена блестящихъ успъховъ, и времена горестныхъ неудачъ, сърою тънью ложащихся на исторію Кавказской войны. Въ тъ дни невзгоды счастіе положительно покидало насъ; что ни задумывали, за что ни брались, все обращалось въ бъду, ошибки громоздились на ошибки, неудача слъдовала за неудачей. Не видя предъ собой опредъленной цъли, ощупью и спотыкаясь на каждомъ шагу шли мы, куда въ своей слъпотъ насъ вела самоувъренная бездарность управлявшихъ въ ту минуту судьбами Кавказа. Одни кавказскія войска никогда не измъняли своему долгу, никогда не роняли своей чести, и позволено прямо сказать, что на самой почвъ сказанныхъ ошибокъ и связанныхъ съ ними пораженій, выростали такіе поразительные примъры солдатскаго мужества, которыми Русскій народъ всегда въ правъ гордиться.

Мит самому довелось быть очевидцомь одного подобнаго случая, ртако подтверждающаго истину моихъ словъ, который и берусь разсказать.

Поведу ръчь про оборону Гергебиля, и про его паденіе.

#### 1.

На Кавказъ, въ свое время, кажется, не было человъка въ горахъ, да и на Русской сторонъ, которому бы не было знакомо имя Гергебиля; а теперь, прежде всего слъдуетъ пояснить, что Гергебилемъ называлось одно изъ многочисленныхъ Русскихъ укръпленій въ Дагестанъ, въ сорокъ второмъ году построенное генераломъ Фейзе для обороны каменнаго моста на Койсу, по дорогъ въ Хунзахъ, мимо Гоцатля. Кромъ того, для большей понятности, нахожу необходимымъ свой разсказъ начать издалека, отъ вторженія Шамилевскихъ скопицъ въ Аварію, имъвшаго осаду Гергебиля неизбъжнымъ послъдствіемъ.

Въ концъ Августа 1843 года, когда въ горахъ были окончены полевыя работы, Шамиль, находившійся тогда на высотъ своего могущества, набраль около 10,000 человъкъ Чеченцовъ, Ичкеринцовъ, Ауховцовъ, Салатовцовъ, съ съвернаго склона горъ, и Лезгинъ изъ Гумбста и Каратая, и съ этими силами неожиданно напалъ на покорное намъ Койсубулинское селеніе Унцукуль, имъя главною цълью принудить наши войска очистить неподчинявшееся его власти Аварское ханство. Въ самое короткое время, съ 27 Августа по 11-е Сентября, онъ успъль взять и разорить шесть нашихъ укръпленій, въ Унцукуль, въ Балаканахъ, въ Цатаныхъ, Гоцатлъ, Моксохскую и Кахскую башни, совершенно уничтожить сводный батальонъ подполковника Веселицкаго,

шедшій на выручку Унцукульскаго гарнизона, и отбить нашу атаку на селеніе Харачи. Потери наши за это время простирались убитыми, ранеными и плънными до 1500 нижнихъ чиновъ, 54 штабъ и оберъофицеровъ и 12 полевыхъ орудій, не считая чугунныхъ кръпостныхъ, которыми были вооружены павшія укръпленія. Въ одномъ Цатаныхъ непріятель захватиль болье 4000 пушечныхъ зарядовъ, 250,000 ружейныхъ патроновъ и 2000 четвертей муки.

Командовавшій войсками въ Съверномъ Дагестанъ, генераль Клуке-фонъ-Клугенау, при первомъ извъстіи о появленіи непріятеля, хотя и двинулся въ Койсубу и въ Аварію съ наскоро - собраннымъ отрядомъ, но, видя себя не въ силахъ совладать съ Шамилемъ, обратился за номощью къ начальнику войскъ, занимавшихъ Казикумухское ханство, князю Аргутинскому, промедлившему до половины Сентября, когда уже отъ корпуснаго командира изъ Тифлиса ему положительно было приказано идти выручать Клуке, который темъ временемъ принужденъ былъ запереться въ Хунзахъ. Четырнадцатаго Сентября Аргутинскій соединился съ Клуке, пробившись къ Хунзаху чрезъ Гоцатлинскія высоты; но тамъ оба наши отряда со всёхъ сторонъ были окружены непріятелемъ. Напрасно пытались они прорваться къ Гоцатлю или къ Зирянамъ. Клуке и Аргутинскій, попавъ въ западню, вмісто того чтобы, действуя за одно, только и заботиться о томъ какъ себе проложить дорогу, стали тратить время на безконечные споры о томъ, кто изъ нихъ важите и кто дучше дъло понимаетъ; а Шамиль тъмъ временемъ разорялъ ханство, жегъ селенія, уничтожалъ поля и сады, Аварцовъ, способныхъ носить оружіе, убивалъ не давая пощады, а женщинъ и дътей уводилъ въ плънъ, осудивъ ихъ на въчное рабство у преданныхъ ему Чеченцовъ. Генералъ Нейдгартъ, въ виду этихъ прискорбныхъ событій, подготовленныхъ ошибкою барона Розена (преждевременно занявшаго Аварію Русскими войсками) и непослёдовательнымъ управленіемъ своего предшественника Головина, приказалъ Гуркъ отправиться въ Съверный Дагестань, принять тамъ главное начальство надъ войсками, привести въ согласіе спорившихъ генераловъ и поправить діла, на сколько позволять обстоятельства. Отъ этого, можно сказать, слишкомъ лестнаго порученія и не одному Владимиру Осиповичу Гурко пришлось испить горькую чашу всевозможныхъ, справедливыхъ и несправедливыхъ, нареканій.

Пока дъла эти совершались въ Дагестанъ, у насъ \*), тъмъ време-

<sup>. \*)</sup> Служилъ я въ штабв войскъ на Кавказской линіи, подъ начальствомъ г. л. В. О. Гурко, будучи женать съ Ноября 1842 года.

II, 28.

немъ, готовились произвести экспедицію къ верховью Урупа. Наши верховыя лошади, вьюки и прочія походныя принадлежности, вмѣстѣ съ отряднымъ штабомъ, давно ушли за Кубань, а въ Ставрополѣ оставались (въ ожиданіи отъѣзда по тому же направленію) командующій войсками полковникъ Бибиковъ, и вмѣстѣ со мной, на мое попеченіе отданный родственникъ мой, сынъ корпуснаго командира.

Въ день назначенный для нашего отправленія, 14 Сентября, меня неожиданно позвали къ генералу. Солнце еще не всходило. Молча передаль онъ мнѣ предписаніе корпуснаго командира, заключавшее, вмѣстѣ съ исчисленіемъ цѣлаго ряда Дагестанскихъ неудачъ, приказаніе, времени не теряя, ѣхать въ Сѣверный Дагестанъ искупать чужіе грѣхи. Дѣло добра не объщало. Гурко чувствовалъ и понималъ, насколько тяжела была возлагаемая на него отвѣтственность, но отказываться не думалъ, хотя на то имѣлось много самыхъ благовидныхъ предлоговъ. Поэтому тутъ же было рѣшено генералу ѣхать ночью; мнѣ приказано отправиться немедленно съ тѣмъ, чтобы его дожидаться въ станицѣ Червленной, Гребенскаго казачьяго полка, и сдѣлано распоряженіе насчетъ привода нашихъ лошадей изъ-за Кубани въ Дагестанъ.

Дорожныя приготовленія заняли немного времени, потому что різшительно нечего было укладывать. Всё мои походныя вещи, вмёсть съ лошадьми, странствовали за Кубанью, часть бълья и платья находилась въ Тифлисъ, гдъ жена гостила у нашихъ родственниковъ; двъ рубашки, да запасная пара сапогъ, составляли всю мою кладь. Поэтому, приказавъ привести почтовыхъ лошадей и отдавъ свою Ставропольскую квартиру со всёмъ хозяйствомъ подъ надзоръ старой кухарки, не позже какъ черезъ часъ адъютантъ Гурки, Василій Ивановичъ Муравьевъ-Апостоль, я и мой родственникъ, въ четверомъстномъ тарантасъ, сломя голову, скакали по Георгіевской дорогь. На облучкь, кръпко уцъпившись руками за спинку козель, чтобы не слетъть на первомъ толчкъ по колеистой дорогъ, подпрыгиваль мой неразлучный писарь, казачекъ лътъ семнадцати, безъ котораго мнъ бы ръшительно не удалось совладать съ безконечной перепиской, а на нее мы были осуждены усложнившимися Дагестанскими дълами. День и ночь приходилось писать; неръдко случалось даже на походъ, покинувъ съдло, тратить чернила на такія удивительныя вещи, отъ которыхъ діло не подвигалось ни въ ту, ни въ другую сторону, ни впередъ, ни назадъ. Къ счастію я при себъ удержаль моего писаря, отправляя канцелярію за Кубань; иначе въ Дагестанъ, гдъ больше приходилось отписываться, чъмъ двло творить, мнъ бы пропасть безъ него. Писаль онъ четко, работаль за троихъ, дёле понималь и, не унывая, переносиль голодъ и холодъ; сжились мы съ нимъ какъ рука съ привычнымъ перомъ, и вдвоемъ для насъ не было письменной работы, которой мы бы не могли осилить. Туго приходилось лишь въ такомъ случав, когда, бывало, не оказывалось въ запасв ни одной опредвленной мысли, ни осязаемаго факта, а между тъмъ налегають: нельзя же сидъть сложа руки, на то и служба чтобы работать; надо же «что нибудь» написать. Тогда только задумывались мы не шутя; писарекъ обыкновенно засыпаль подъ напоромъ тяжелой думы, а я принимался жевать перо въ надеждъ не высосу ли изъ него «что нибудь»—и бывало за ночь на столъ являлся листъ бумаги, исписанный разными, очень любопытными разсужденіями о томъ, что бы требовалось сдълать, да чего не слъдуетъ дълать, потому что хуже выйдеть, ежели оно будетъ сдълано. Благодаря такимъ «изъ ничего» придуманнымъ донесеніямъ, не смотря на нашу излишнюю осторожность, когда приходилось дъйствовать, мы не разъ вызывали заочное одобреніе нашей послъдовательной дальновидности.

Въ Червленной насъ догналь генералъ Гурко. Дорогой я обзавелся лошадью, съдломъ, взяль въ драбанты казака Попова (о которомъ уже говорилъ въ «Складчинъ», изданной въ Петербургъ въ 1874 году) и Гребенскаго казака Ивашина; а баранью шубку, которой и за деньги нельзя было достать, мнъ подарилъ Осетинскій старшина Мегметъ-Кази, знавшій меня еще со времени Галгаевской экспедиціи 1832 года. Съ такою экипировкою мнъ позволено было считать себя вполит обезпеченнымъ на самый продолжительный походъ; а что жена находилась въ Тифлисъ, домъ и хозяйство оставались въ Ставрополъ, лошади прогуливались за Кубанью, самъ я глядълъ въ Дагестанъ, —считалось на Кавказъ случаемъ вседневнымъ, надъ которымъ не стоило задумываться ни мгновеніе.

Изъ Червленной, въ двое сутокъ, сопровождаемые тремя сотнями Гребенцовъ, мы верхами проёхали до Темиръ-Ханъ-Шуры, куда и прибыли благополучно 18 Сентября.

Дъла застали мы въ слъдующемъ мало-утъшительномъ положеніи:

- Всв наши укръпленія по лъвую сторону Аварскаго Койсу, за исключеніемъ Хунзахской цитадели, были взяты непріятелемъ и срыты до основанія;
- отряды, Клуке (1770 штыковъ, 10 орудій) и Аргутинскаго— (2,800 штыковъ, 9 орудій, 2,200 человъкъ милиціонеровъ изъ средняго Дагестана), страдая недостаткомъ провіанта, спарядовъ и натроновъ, удерживались Шамилемъ на позиціи, занятой ими предъ Хунзахомъ;
- -- прямое сообщеніе Темиръ-Ханъ-Шуры съ Хунзахомъ, чрезъ Зиряны и Балаканское ущелье, было совершенно прервано, и проникнуть къ нему открывалась возможность лишь дальнымъ обходнымъ путемъ, чрезъ Гергебиль и Гоцатль;

- безпощадное опустошение Аваріи Шамилевскими полчищами совершалось безостановочно;
- оборона Прикаспійской плоскости, за недостаткомъ войскъ, лежала на туземныхъ, Шамхальской и Мехтулинской, милиціяхъ, отъ которыхъ нельзя было ожидать особенной преданности Русскому дълу;
- четыре батальона и шесть горныхъ орудій, направленные съ линіи, по распоряженію генерала Гурки, Дагестанскимъ войскамъ въ подкръпленіе, не могли придти раньше послъднихъ чиселъ Сентября и начала Октября;
- въ Темиръ-Ханъ-Шуръ оставались свободными десять слабосильныхъ ротъ Апшеронскаго полка.

Первымъ распоряженіемъ Владимира Осиповича Гурки было чрезъ Гергебиль отправить въ Аварію колонну съ провіантомъ и зарядами, которой и удалось пробраться до Хунзаха; а за тъмъ завязалась, чрезъ лазутчиковъ, неимовърно-дъятельная переписка съ нашими въ Аваріи застрявшими отрядами, нисколько не ослабъвшая, когда Клуке 28 Сентября посчастливилось вернуться въ Темиръ-Ханъ-Шуру. Не будучи въ силахъ вытъснить наши войска изъ кръпкой Хунзахской позиціи, послъ нъсколькихъ, успъха не имъвшихъ, попытокъ, а болье еще по недостатку продовольствія, Шамиль былъ принужденъ отвести свои скопища къ Дылыму, послъ чего Клуке, оставивъ въ Хунзахъ десятиротный гарнизонъ, чрезъ Зирянскую переправу перешель на правую сторону Койсу, а Аргутинскій съ отрядомъ своимъ отошелъ къ Гоцатлю.

Предметомъ жаркой переписки, загоръвшейся между Владимиромъ Осиповичемъ и ген. Клуке фонъ-Клугенау, главнымъ образомъ былъ вопросъ, что же теперь, когда Шамиль заблагоразсудилъ убраться во свояси за снъговой хребетъ, намъ слъдуетъ предпринять: совершенно очистить Аварію, или по прежнему занять ее нашими войсками. Гурко признаваль необходимымъ, покинувъ пустую Аварію, сосредоточить наши силы на правой сторонъ Койсу, для болъе успъшной обороны Каспійскаго прибрежья; а Клуке горячо доказываль, что вся будущность Русскаго владычества въ Дагестанъ единственно зависить оть удержанія Хунзаха въ нашихъ рукахъ. Кажись, Гурко быль правъ, да и Клуке не слъдовало винить, коли въ его мысляхъ толку не доставало. Клуке-фонъ-Клукенау, отмънно храбрый, но дальновидностью скудно одаренный генераль, не имъть привычки портить свое здоровье трудомъ головоломныхъ размышленій. Въ ту эпоху, думаль, распоряжался, и писаль за него подполковникъ Пассекъ, занимавшій при немъ должность начальника штаба; поэтому все что писалось отъ имени Клуке надлежало считать не произведеніемъ его генеральскаго ума, а Пассекова пламеннаго воображенія. Самь же Пассекь, на мигь прослывшій

удивительнымъ героемъ, ближе приглянувшись въ его дѣламъ и мыслямъ, оказывался не болѣе какъ храбрецъ, для котораго главною задачею жизни было восторгаться, скакать, стрѣлять и рубиться, отнюдь не думая о томъ что могло выйти изъ такой стрѣльбы и рубки. Умѣлъ онъ также писать краснорѣчиво, по справедливости сказать, не совершенно согласно съ законами логики; да не въ этомъ бѣда, а главная бѣда заключалась въ томъ, что онъ военнаго дѣла не зналъ и не понималъ. Всѣ его, даже самыя удачныя дѣйствія, носили на себѣ печать крайней необдуманности.

Вотъ примъръ.

Въ то время когда Клуке, по милости Шамиля, еще принужденъ былъ крънко сидъть въ Аваріи, и никто навърное не могь предсказать чъмъ кончится это невольное сидънье, намъ привелось получить черезъ лазутчика нъсколько донесеній изъ Аварскаго отряда, между ними записку Клуке (читай Пассека), которая начиналась словами: — «Зарево «пылающихъ селъ багровымъ свътомъ озаряетъ дикія скалы Аваріи; «жены и дъти злосчастныхъ Аварцовъ, извергомъ Шамилемъ обреченчыя на въчное рабство, съ воплемъ отчаянія покидають родныя пенеслища, облитыя кровью ихъ мужей и отцовъ. Страна, обращенная въ «пустыню, оглашается воемъ шакаловъ, сбъжавшихся на обильную, Ша-«милемъ имъ брошенную поживу полустнившихъ труповъ» и т. д. Записка кончалась — смёшно вспомнить — проектомъ Русскими мужиками заселить эту, въ пустыню обращенную, безлъсную, однимъ камнемъ обильную страну, въ которой, какъ въ ловушкъ, засъли, не зная какимъ путемъ уйти, десять нашихъ батальоновъ, вмъстъ съ авторомъ вышеприведеннаго дитературнаго упражненія.

На означенный проекть заселенія Аваріи отвічали оть нась, что позже сообразять, а теперь прежде всего слідуеть подумать о томь, какь бы нашимь батальонамь, по-добру по-здорову, убраться изътіхь благодатных мість.

## II.

Почти цѣлый мѣсяцъ длился споръ о томъ, слѣдуетъ ли окончательно покинуть Хунзахъ, или снова заиять потерянные въ Аваріи пункты и до зимы еще возобновить непріятелемъ уничтоженныя укрѣпленія, на что, видимо, недоставало ни рукъ, ни времени, ни способовъ обезпечить зимнее продовольствіе войскъ. Владимиръ Осиповичъ рѣзко оспаривалъ Клуке. Клуке упирался, Пассекъ выходиль изъ себя; возраженія и опроверженія съ ракетною быстротою летали съ верху внизъ, съ низу вверхъ, изъ перваго во второй, изъ втораго въ пер-

вый этажь нашего дома (на верху жиль Гурко, уступивъ мнъ комнату возлъ себя, внизу Клуке и Пассекъ). Устраняясь отъ тяжелой отвътственности, Гурко переписку свою съ Клуке въ оригиналъ представиль корпусному командиру, а корпусный командирь, въ свою очередь, вернуль и съ простой помъткой: «Гуркъ и Клуке, на мъстъ, ръшить вопросъ съ ихъ обоюднаго согласія». Но этого-то соглашенія и нельзя было достигнуть никакими средствами; Пассекъ оспариваль мнъніе Гурки встми силами своей фразистой аргументаціи, въ которой чаще всего встръчались слова: - «очистить, отступить, врагу предоставить торжество побъды несовмъстно съ Русскимъ могуществомъ, помрачить честь Русского оружія», наводившія на Владимира Осиповича невыразимую грусть, не заставляя его однако принять какое нибудь окончательное ръшеніе. Образованный, талантливый и лично далеко не трусливый Гурко, къ несчастію, страдаль недостаткомъ столько же вредившимъ дѣлу, какъ и ему самому: боялся онъ отвътственности, робыть предъ мыслыю подвергнуться даже незаслуженной немилости, и поэтому неръдко предавался безплодному колебанію въ случаяхъ, требовавшихъ непоколебимой рышимости. И этотъ страхъ отвытственности, эта неръшительность, какъ я близко знаю, проистекали не изъ личнаго эгоизма, а изъ болъе чистаго источника. Будущность его дътей, сына и дочери, всегда стояли у него на первомъ планъ, и сколько разъ, въ минуту, требовавшую твердой и быстрой ръшимости, въ моемъ присутствіи, изъ глубины души вырывалось у него восклицаніе: "Et mes enfans?", и не разъ случалось мит слышать отъ него: oh! le courage civil est une grand' chose, n'en a pas qui veut! Во время Дагестанскихъ смутъ, про которыя нынъ разсказываю, слишкомъ много его осуждали совершенно невпопадъ, и какъ водится, въ чемъ позводено было винить, не винили, а взводили на него разную небылицу, и глумились, когда бы следовало отзываться съ похвалой. Такимъ образомъ, чаще всего судить военная молодежь, безумно увлекающаяся мишурнымъ блескомъ съ шумомъ и трескомъ подвизающихся, зачастую поддёльныхъ храбрецовъ, и кончается тёмъ, что людей подобныхъ В. О. Гуркъ осыпають хулою, а людей Пассекова пошиба превозносять до небесъ. И пельзя же было Гурку ставить на одинъ уровень съ разными другими Кавказскими генералами того времени, не говоря о Фрейтагь: Гурко быль не только генераль, онь быль н человъкъ, да сверхъ того порядочный человъкъ въ полномъ значении слова.

До окончательной подачи мивнія на счеть Аварскаго вопроса Гурко призналь необходимымъ сперва лично познакомиться съ спорнымъ краемъ.

Къ тому времени прибыли наши лошади съ Кубани и прівхали въ Темиръ-Ханъ-Шуру гвардейскіе офицеры: Абаза, Феншау, Бонтанъ, адъютантъ Паскевича, Аничковъ и Прусской службы капитанъ баронъ Гиллеръ. Съ весны еще въ разныхъ отрядахъ изучали Кавказскую войну Прусскіе офицеры: Гиллеръ, въ послъдствіи павшій дивизіоннымъ генераломъ подъ Садовой; Герсдорфъ, во Франціи убитый въ 1870 году,

и Вердеръ, подъ Бельфоромъ разбившій армію Бурбаки.

Подъ прикрытіемь трехъ батальоновъ съ половиной и двухъ сотъ казаковъ двинулись мы въ первыхъ числахъ Октября черезъ Зиряны въ Аварію. Дорога отъ Темиръ-Ханъ-Шуры вела сначала въ гору, потомъ по Бурундухкальскому ущелью спускалась въ долину Койсу, перешатнувъ ръку, углублялась въ Балаканское ущелье и, поднявшись на Арахъ-тау, мимо Моксоло и Коха, пролегала до Хунзаха по совершенно ровному мъсту. Переправу чрезъ Койсу обороняло Зирянское, непріятелемъ нетронутое, укръпленіе. Дорогу отъ Темиръ-Ханъ-Шуры въ Зиряны кръпко замыкала Бурундухкальская башия, не смотря на малочисленный гарнизонъ—40 человъкъ, при одномъ офицеръ. Занимая переваль надъ самымъ спускомъ въ тъсное семиверстное ущелье, огороженное крутыми, въ ръдкомъ мъсть доступными скалами, это укръпленіе защищало такъ называемыя «лъсенки» -- каменныя кладки на глубокихъ водомойнахъ, которыя раскидавъ, дорога становилась положительно непроходимою для лошадей и для выоковъ. Оть Бурундухкальскаго перевала пролегала еще нагорная дорога въ Араканы, п дальше до Гоцатля, на соединеніе съ дорогой, шедшей къ этому пункту изъ Темиръ-Ханъ-Шуры мимо Дженгутая, Аймяковъ и Гергебиля. Кромъ того отъ Аймяковъ можно было пройти до Бурундухкальской башни по весьма трудной пъшей тропинкъ, по которой въ крайнемъ случав однако можно было провести и лошадей. Для того чтобы понять наши последующія ошибки, крайне необходимо удержать въ памяти указанное направленіе вышеприведенныхъ дорогъ.

На четвертые сутки дошли мы до Хунзаха, имъвъ только въ Балаканскомъ ущельи самую незиачительную перестрълку, по случаю которой мнъ довелось Пруссаку Гиллеру иъсколько прояснить глаза на счеть Кавказской войны. Переправивъ войска чрезъ Койсу возлъ Зирянскаго укръпленія на летучемъ паромъ, мы очутились предъ стъной отвъсныхъ скалъ, заграждавшихъ нашу дорогу; казалось, дальше пути не существовало. Гурко поручилъ мнъ съ авангарднымъ батальономъ открыть, занято ли непріятелемъ Балаканское ущелье, причемъ Гиллеръ выпросилъ позволеніе отправиться со мной. Повернувъ на лъво, вверхъ по ръкъ, на разстояніи пушечнаго выстръла отъ персправы, нашимъ глазамъ представилась въ надбрежныхъ скалахъ узкая, издалека едва примътная трещина, чрезъ которую приходилось войти въ постепенио расширявшееся ущелье. Остановивъ батальонъ на иъсколько мгновеній, я распорядился выслать авангардъ, изъ одного взвода, и боковыя прикрытія направо и налѣво, которымъ приходилось лѣзть въ гору.

Гиллеръ взглянулъ на меня вопросительно.— «Que faites-vous là?»
— Je prends mes précautions, en cas que l'ennemi voudrait nous disputer le passage.

- Comment? Des précautions? Mais ici toute guerre doit finir.
- Ici, elle va seulement commencer.

Гиллеръ недовърчиво на меня посмотрълъ; взглядъ его ясно говорилъ: шутишь пріятель, хочешь пыли пустить въ глаза—а я такъ и повърилъ!

Исполнивъ приказаніе, батальонъ вступилъ въ ущелье. Четверть часа мы прошли безъ выстрела, нигде живой души, одне громалныя скалы безмольно глядёли на нашу маленькую колонну, змёнвшуюся чуть примътною черною полосою вдоль подножія ихъ; пустынная тишина нарушалась только мёрнымъ гуломъ солдатскихъ шаговъ, да изръдка брякнувшимъ ружьемъ. Гиллеръ насмъшливо на меня поглядывалъ. Вдругъ на одномъ шпилъ вспыхнулъ маленькій дымокъ, потомъ другой, третій; ружья въ боковыхъ прикрытіяхъ и въ авангардъ отозвались, скалы задымились, раскаты выстрёловъ разнеслись по воздуху; надъ нашими головами просвистала шальная пуля и глухо ударилась о камень. Гиллеръ выпрямился, внимательно сталъ следить за стрелками, вглядываясь, какъ они взбирались по головоломной крутизнъ, какъ разомъ, когда нужно было, сбъгались въ кучу, разсыпались, прилегали за камни, и вновь выскакивали, стараясь выбивать непріятеля изъ всёхъ мёсть, съ которыхъ ему удобно было стрёлять въ колонну, двигавшуюся по дну ущелья.

— Vous avez eu raison— сказаль онь— à présent je viens d'acquerrir la conviction qu'il y a bien des choses qu'on peut apprendre chez vous au Caucase.

Случай этой отнюдь не следуеть считать единственнымъ примеромъ, обратившимъ на себя вниманіе нашихъ Прусскихъ гостей. Многимъ пріемамъ малой войны научились они отъ Кавказцевъ, привели ихъ въ систему и завели у себя, приладивъ къ своимъ порядкамъ; а мы, темъ временемъ, пренебрегая своимъ собственнымъ опытомъ, того и глядимъ какъ бы что перенять у другихъ, не разбирая, годится ли оно для нашей почвы, и поэтому многое изъ перенимаемаго нами такъ часто не приходится по мъркъ на широкое Русское туловище, и безъ

пользы его жметь, и гнететь, не смотря на его завътную способность притерпъться ко всъму что судьба ни пошлеть.

Далеко не радостна была картина, представлявшаяся намъ вдоль дороги. Развалины Русскихъ укръпленій, развалины Аварскихъ ауловъ, истребленные посъвы, уничтоженные сады, безплодный камень и безлюдная пустыня окружали насъ со всъхъ сторонъ. Въ совершенно-безлъсной, скалистой Аваріп посъвамъ не было другаго мъста кромѣ на уступахъ искусственно-устроенныхъ по крутымъ скаламъ горъ и засыпанныхъ растительною землею, которую Аварцы издалека привозили на ослахъ, пли приносили на своихъ плечахъ. Небольшое число фруктовыхъ деревъ, повитыхъ виноградными лозами, да въ тъни ихъ посъянная кукуруза давали жителямъ скудное дневное пропитаніе; лошадей имъли одни богачи, коровы счатались ръдкостью, и главное богатство Аварцовъ составляли довольно многочисленныя стада полудикихъ козъ. Буквально Шамиль исполниль свою угрозу—«истребить Аварскіе аулы, вспахать мъсто и солью его засъять»—и коли не солью, то дъйствительно засъять золой и пепломъ и полить Аварскою кровью.

Посреди Аварской пустыни одинъ неприступный Хунзахъ стоялъ живымъ еще сторожемъ ханства стертаго съ лица земли, ханства недавно еще господствовавшаго надъ цълымъ Дагестаномъ и предъ кокорымъ трепетали Грузія и Персія. Трое сутокъ пробыли мы въ Хунзахъ, осмотръли его со всъхъ сторонъ, и всъ видъвшіе его, не исключая Владимира Осиповича, наглядно могли убъдиться, какъ легко было защищаться въ немъ отъ самаго сильнаго непріятеля, и какъ трудно было удержать его на зиму въ нашей власти. Не отъ непріятельскаго оружія гарнизону непремънно бы пришлось бъжать изъ него отъ голода и холода: такъ Шамиль опустощилъ Аварію. Онъ не довольствовался разореніемъ селъ и уничтоженіемъ кукурузныхъ посъвовъ; всъ даже фруктовыя деревья были порублены, и стъпки, поддерживавшія по горамъ плодоносную землю, были раскиданы, послъ чего гориые потоки окончательно довершили дъло разрушенія, начатое людскими руками.

Эту-то Аварію Пассекъ предлагаль заселить Русскими мужиками! Изъ Хунзаха прошли мы къ Гергебилю, соединившись въ Гоцатлъ съ Аргутинскимъ, который давно уже просилъ отпустить его обратно въ Казикумыхъ. Совътовали Владимиру Осиповичу не соглашаться на это требованіе, и Аргутинскаго, съ его отрядомъ, удержать въ окрестностяхъ Гергебиля, пока не обнаружатся дальнъйшія намъренія Шамиля. Сомнънію не подлежало, что Шамиль не ограничится своими первыми удачами и, вытъснивъ Русскія войска изъ Койсубу и Аваріи, постарается вслъдъ за тъмъ очистить отъ нихъ Прикаспійскія ханства,

Мехтулу и Шамхальство \*). Дорогу заслоняли: въ Шамхальскія владънія Зиряны и Бурундухкальское укръпленіе, въ Мехтулинское ханство-Гергебиль. Сообщеніе изъ Темиръ-Ханъ-Шуры къ Зирянамь, благодаря Бурундухъ-кале, находилось въ нашихъ рукахъ, а съ Гергебилемъ преграждалось высокимъ Кутижинскимъ хребтомъ, проръзаннымъ глубокою и неимовърно-узкою разсълиной, носившей название Аймякскаго ущелья, для обороны которой, съ любаго конца, достаточно было полусотни ружей. Очевидно первые пепріятельскіе удары должны были обрушиться на одинъ изъ этихъ двухъ пунктовъ, въроятиве на Герге: биль чёмъ на Зпряны; посему и казалось необходимымъ, кромё гарнизона, въ сосъдствъ его имъть еще отрядъ способный сохранить сообщеніе съ Темиръ-Ханъ-Шурою, на которую опирались всѣ наши силы въ Съверномъ Дагестанъ. Хитрый, изворотливый, малообразованный князь Аргутинскій-Долгорукій (почему Долгорукій, никогда не могъ понять, ни дознать) хорошо понималъ, что насъ ожидало; но это разви могло его тревожить?.. Гергебиль состояль въ районъ войскъ, дъйствовавшихъ въ Съверномъ Дагестанъ, а онъ, Аргутинскій, команловаль въ Среднемъ Дагестанъ-и чъмъ хуже у насъ, тъмъ лучше для него; значить, тяга намъ не по силамъ, плошаемъ, а онъ мастеръ своего дъла. Пользуясь авторитетомъ, который, какъ Закавказскому уроженцу Армянскаго происхожденія, ему давали знаніе края п народнаго языка, онъ такъ убъдительно умълъ доказать необходимость вернуться въ Казикумыхъ, откуда до него будто-бы доходили самые тревожные слухи, что Владимиръ Осиповичъ не устояль и его дъйствительно отпустиль. «Не могу же я, говориль Гурко, на свою шею взять отвътственность, ежели, какъ Аргутинскій доказываеть, изъ-за долгаго его отсутствія, въ Казикумых в повторятся бъдствія, постигшія Съверный Дагестань?»

Это была наша первая ошибка, не миновавшая горестнымъ образомъ отозваться на Гергебилъ.

Отъ весьма слабо укръпленнаго Гергебиля (постройки состояли изъ нижняго укръпленія, имъвшаго видъ съ горжи замкнутаго люнета, и изъ верхняго редута на одну роту, занимавшаго командующую высоту; рвы были очень неглубоки, брустверъ сложенъ изъ камня на глинъ) мы двинулись въ Темиръ-Ханъ-Шуру, усиливъ гарнизонъ двумя ротами; этимъ укръпленія не спасли, а только на триста человъкъ увеличили число безполезныхъ жертвъ.

Вернувшись въ Темиръ-Ханъ-Шуру, Владимиръ Осиповичъ, во-

<sup>\*)</sup> Точнве Шамъ-ханство, по ханскому роду изъ Шама (Дамаска.)

преки тому что ему довелось видъть и узнать во время своей невеселой Аварской прогулки, уступилъ мнънію Клуке. Съ общаго согласія было ръшено (смутили его слова «честь Русскаго оружія не допускаеть отдать врагу торжество побъды») удержать Хунзахъ, усиливъ еще двумя батальонами бывшія въ немъ десять роть, батальономъ занять Балаканы, и начальство надъ войсками въ Аваріп поручить Пассеку, слъдуя пословицъ: заварилъ кашу, самъ и расхлебывай.

Этого Пассекъ только и домогался: хотълось ему покомандовать хоть ивсколько недвль, сколько позволить Шамиль; завязать двло, написать громкую реляцію, получить награду; а тамъ, хоть трава не рости. Какъ онъ разсчитывалъ, такъ и сбылось; а какая бъда солдату отъ того приключилась, стоитъ ли принимать въ разсчетъ—на то и солдатъ, чтобы ему кости ломали!

Когда Пассекъ убхалъ въ Аварію, казалось, для пасъ настало время отдыха, но намъ нисколько не удалось имъ воспользоваться. Шамиль не спаль и намь дремать не даваль. Въ началъ Октября, отбитый отъ Андреевой деревни, Кумыкскаго селенія возлів кр. Внезапной, въ конців того же мъсяца онъ сталъ готовиться къ новымъ предпріятіямъ. Свъдънія, добываемыя лазутчиками, были крайне разноръчивы: одни показывали, что онъ намъренъ двинуться на Югъ, другіе доказывали, что всъ его приготовленія стремятся къ набъту на Кизляръ, или на одну изъ казачьихъ станицъ по низовью Терека. Казалось, скоръе позволено было опасаться за Дагестанъ, чъмъ за Терскую линію: на Терекъ Шамиль могъ разсчитывать на одинъ временный, очень неважный успъхъ, а въ Дагестанъ онъ преслъдовалъ глубокую политическую мысль подчинить своей власти все мусульманское население оть береговъ Каспійскаго моря до сивговаго хребта. Владимиръ ()спиовичь однако заблагоразсудиль болће въроятнымъ признать первое предположение, что и заставило его 22 Октября двинуться къ кръпости Внезапной. Отрядъ нашь состояль изъ двухъ батальоновъ, четырехъ орудій и нѣсколькихъ сотенъ линейскихъ із Донскихъ казаковъ.

На берегу Сулака, около Султанъ-Янги-Юрта простояли мы дней пять въ ожидани болъе положительныхъ извъстій о непріятель, а потомъ перешли за ръку, и кажись, безъ опредвленной цъли стали ходить взадъ и впередъ между Внезапною, Амираджи-Юртомъ п Кази-Юртомъ. Погода, теплая въ первые дни нашего похода, вдругъ измънилась: сначала пошелъ проливной дождь, потомъ стало сиъжить, и наступили сильные ночные морозы. Выступили мы на легкахъ: во всемъ отрядъ одинъ Гурко имълъ небольшую палатку. Солдаты и офицеры располагались бивуакомъ подъ открытымъ небомъ, въ грязи, или на мерзъ

лой земль. При безпрестанныхъ перемънахъ мъста не доставало времени, да и не изъ чего было строить шалаши въ голой степи, въ который нельзя было добыть польна дровь, и принуждены были кизикомъ поллерживать лагерные костры. Всв одинаково подвергались мокротъ и холоду, но болье другихъ мив, гръщному, приходилось страдать. Когда мон прочіе товарищи, укрывшись шубами и бурками, ночью спокойно отдыхали, именно тогда наступало для меня время настоящей пытки. Бывало, будять каждые полчаса-прівхаль лазутчикь, привезли летучку: стряхнувъ теплую шубу, встаешь, читаешь, выслушиваешь безконечный разсказъ прискакавшаго горца, идешь генералу докладывать. Приподыметь онъ голову, выслушаеть, отдасть приказаніе, или просто скажетъ: распорядитесь какъ сами знаете, да и нырнеть подъ шубу; а мнъ приходится отвъчать, писать увъдомленія въ десять различныхъ пунктовъ и войскамъ передавать генеральское приказаніе. Ложимся мы съ писаремъ на бурку, разостланную возлъ горящаго костра, чернилицу ставимъ въ горячую золу и, дрожа всемъ теломъ, надъ углями отогръвая чернила, леденъющія на перъ, выводимь на бумагь ряды буквъ чудовищнаго вида. Бывало, только что кончишь работу, ляжешь и начнешь проникаться пріятною теплотою, а туть снова зовутъ-опять донесеніе, опять лазутчикъ, или нарочный, опять подымайся, выслушивай, докладывай и пиши. Признаться, въ немоготу приходилось.

Сколько помнится, 29 Октября стояли мы близь Султанъ-Янги-Юрта, въ одну морозную ночь разбудилъ меня зловъщій топоть быстро скакавшей команды; почуялъ я, что мнъ готовится работа, а вставать не хотълось: подъ буркою лежать было такъ тепло и уютно. Казаки изъ отряда Евдокимова, стоявшаго на нашемъ сообщеніи съ Темиръ-Ханъ-Шурою, привезли конвертъ отъ генерала Клуке. Извольте вставать, на ухо крикнулъ мнъ писарь, на конвертъ надписано: секретно и весьма нужное. Нехотя я поднялся, распечаталь, прочель и зашагаль къ генеральской палаткъ.

Гурко привыкъ узнавать мою походку.

- Что новаго? раздалось изъ-за жиденькой полотняной стынки.
- Донесеніе отъ Клуке и очень важное.
- Что такое? говорите скоръй!
- Шамиль спустился съ горъ и обложилъ Гергебиль; въ сборъ у него, полагають, находится до десяти тысячъ, и кромъ того онъ привезъ три полевыхъ орудія, изъ которыхъ обстръливаеть укръпленіе.
  - Нехорошо!
  - Самъ такъ думаю.

— Тотчасъ-же дайте знать Фрейтагу, въ Ставрополь и въ Тифлисъ, а нашему отряду прикажите быть готовымъ выступить съ разсвътомъ.

Заря не занялась еще, какъ наши батальоны уже дружно шагали по мерзлой степи; а мы, не дожидаясь ихъ, съ сотнею линейцевъ, на полныхъ рысяхъ, неслись въ Темиръ-Ханъ-Шуру.

## III.

. Обстоятельства сложились для насъ весьма невыгодно; но не все еще было потеряно. Силы собранныя въ Съверномъ Дагестанъ съ разныхъ сторонъ состояли въ то время изъ девятнадцати батальоновъ пъхоты, не болъе одвако 8930 штыковъ, 300 линейскихъ, 300 Донскихъ, 200 Уральскихъ казаковъ, 14 горныхъ и 10 орудій полевой артиллеріи. Изъ сего числа четыре батальона занимали Хунзахъ; одинъ батальонъ находился въ Балаканахъ, одинъ въ Зпрянахъ, одинъ въ Аймякахъ, при входъ въ Аймякскую теснину; одинъ на Сулакъ, въ отрядъ Евдокимова; шесть батальоновъ оставались въ Темиръ-Ханъ-Шуръ; а остальные батальоны были разбиты по разнымъ менъе важнымъ пунктамъ. Казаки находились частью въ Сулакскомъ отрядъ, частью въ Темиръ-Ханъ-Шуръ и небольшими командами содержали почтовое сообщение. Шамхалъ Тарковской и правительница Мехтулинская, красавица Селтанета, получившая извъстность и среди Русскихъ, благодаря «Амалать-беку» Марлинскаго, далеко не сочувствовавшіе Шамилю, къ нашимъ силамъ присоединили еще сотъ шесть туземной конницы. Сь этимъ количествомъ войскъ кое-какъ можно было извернуться, приказавъ Пассеку, часу не медля, покинуть Хунзахъ, занять позицію на Гоцатлинскихъ высотахъ и ожидать тамъ, пока Аргутинскій съ одной, а мы съ другой стороны подойдемъ къ Гергебилю. Позволено было надъяться, что непріятель, разомъ атакованный съ трехъ сторонъ, не выдержить натиска нашихъ соединенныхъ отрядовъ. Мысль эта возникла на совъть, въ которомь, кромъ Клуке, участвовали еще полковникъ Бибиковъ вмъстъ со мной, но была исполнена не во всъхъ частяхъ, отчего и не имъла ожидаемаго успъха. Къ Аргутинскому были посланы гонцы съ предложениемъ не мъшкая двинуться къ Гергебилю; памъ было положено чрезъ Кутижинскій хребеть пати выручать осажденную кръпость; только Пассеку Владимиръ Осиповичъ не ръшился отдать безусловнаго приказанія очистить Аварію, а предписаль ему дійствовать по собственному усмотренію, какъ укажуть обстоятельства.

Свободными оказались въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ не болѣе трехъ батальоновъ, всего 1500 штыковъ, пять горныхъ орудій, сотия линей-

цевъ и туземное конное ополченіе, съ которыми 1-го Ноября мы и двинулись къ Гергебилю по дорогъ чрезъ Оглы.

На четвертые сутки нашъ отрядъ съ Сулака пришелъ въ Оглы, сдълавъ болъе ста версть по неимовърно-труднымъ горнымъ дорогамъ. Туть оказалось необходимымъ дать дневной отдыхъ донельзя утомленнымъ солдатамъ, а генералъ Гурко тъмъ временемъ меня отправилъ высмотръть съ высоты Кутижинскаго гребня, въ какомъ положени находится наша осажденная крыпостца, прикомандировавь ко мны на этотъ разъ моего родственника, сына корпуснаго командира, чвиъ и оказаль мив весьма плохую услугу. На свое счастие я надвялся, но отвёчать за его цёлость ложилось на меня тяжелою обузою, оть которой я и постарался избавиться, отправивь его обратно въ Оглы съ первымъ донесеніемъ генералу Гуркъ. Съ сорока охотниками взятыми отъ батальона, стоявшаго въ Аймякахъ, поднялись мы на гору, нашли мъсто, съ котораго Гергебильская котловина и атакованная кръпость открывались какъ на ладони и помощью зрительной трубы принялись дълать наши наблюденія. Здъсь, посль отправки моего родственника, не отрывая глаза отъ трубы, просидёлъ я съ полудня до поздняго вечера.

Далеко неуспокоительно было то, что мий привелось разглядыть. Горцы густыми толпами окружали криность; на видъ казалось ихъ не менъе восьми тысячь; атаку они разомъ повели на главное укръпленіе и на верхній редуть, по которому не умолкая били изъ трехъ орудій, поставленныхъ въ ауль, лежавшемъ выше объихъ нашихъ построекъ. Каменистая почва не позволяла зарываться въ землю, почему атакующіе обратились къ другому менье трудному способу вести свои подступы. Въ разстоянии нъсколькихъ сотъ шаговъ отъ кръпости были сложены дрова, заготовленныя на зиму. Устроивъ себъ первый ложементь за этими дровами, они оттуда стали подвигаться къ кръпостному брустверу, закрывая себя оть ружейных выстрыловъ рядомъ костровъ образуемыхъ подъньями, которыя ловко бросали они впередъ своего нути. Ползкомъ добравшись до такого удобнаго прикрытія, они снова принимались перекидывать дрова, и плотный рядъ высокихъ костровъ съ каждымъ часомъ тёснёе охватываль злополучный Гергебиль. Изъ главнаго укръпленія наши солдаты еще бодро отвъчали на непріятельскій огонь, но верхній редуть уже слабо оборонялся; брустверъ редута и крытый ходь, соединявшій его съ нижнимъ укръпленіемъ, были разбиты; орудія стріляли изрідка, ружья едва отзывались; видимо, не доставало людей, не доставало пороху. При первомъ рѣшительномъ штурмѣ редуть долженъ быль пасть; по моему разсчету онь едва ли могь продержаться до утра, а съ высоты его открывалась вся внутренность

главнаго укръпленія. На моихъ глазахъ однако оба укръпленія удачно отбили два штурма. Видълъ я, какъ вся долина покрывалась толпами, бъжавшими къ кръпости, видълъ какъ поочередно вспыхивали кръпостныя орудія, какъ дымомъ застилался брустверъ, какъ огненною нитью охватывали его непріятельскіе выстрёлы; слышаль гиканье, дробную ружейную пальбу, глухіе пушечные удары; видълъ, какъ отбитый непріятель стремглавь бъжаль оть крыпости, оставлян за собой неподвижныя темныя кучки нъсколько страннаго вида. Затъмъ наступала глубокая тишина: съ объихъ сторонъ отдыхали; но не долго длилось молчаніе; снова принимались гремъть непріятельскія орудія, снова загорался бъглый ружейный огонь. Наконецъ, Гергебильская котловина покрылась темнотой, посреди которой видиблись одни лишь красными звъздочками сверкавшіе непріятельскіе огни, и я покинуль гору, на которой мив пичего больше не оставалось двлать. Лезгины, забывшіе выставить карауль на Гергебильской горь, замытили насъ довольно поздно; не зная нашего числа, они не ръшились идти прямо на гору, а стали насъ обходить небольшими партіями, въ чемъ не могли однако успъть по причинъ дальности предстоявшаго имъ обходнаго пути. Отъ Аймяковъ, уступивъ моему, раньше увхавшему родственнику весь нашъ конвой, состоявшій изъ тридцати всадниковъ, я пробхаль въ Оглы подъ покровомъ темной, безлунной ночи, съ моими тремя линейцами и двумя Мехтулинскими проводниками.

Изъ моей нагорной рекогносцировки я вынесъ твердое убъждение, что, не смотря на оба при мив удачно отбитыхъ штурма, крвпость безъ посторонней помощи не можеть устоять, а мы один, безъ содъйствія Пассека и Аргутинскаго, не въ силахъ ее спасти. Для этого нашъ отрядъ былъ слишкомъ малочисленъ, а мъстность слишкомъ неприступна, и кромъ того усъяна искусственными преградами: по объ стороны дороги, върнъе сказать вьючной троппнки, спускавшейся съ Кутижпискаго хребта въ Гергебильскую котловину, на протяжении трехъ или четырехъ версть, виднълся заваль возлъ завала. Каждый изъ этихъ каменныхъ заваловъ, занимая крутой гребень или шпилемъ выдававшуюся скалу, составляль какъ бы отдъльное укръпленіе, обороняемое послъдующимъ заваломъ. Кромъ батальона, оберегавшаго съверный выходъ изъ Аймякской теснины, котораго нельзя было тропуть съ места, въ нашемъ отрядъ имълось 1500 штыковъ и 5 горныхъ орудій, а на туземную конную милицію нечего было разсчитывать: ее водили мы за собой развъ только для того, чтобы она преждевременно не бъжала къ Шамилю. Двинувшись подъ гору съ такими малыми сплами, мы рисковали, штурмуя заваль за заваломъ, на пути потерять половину людей, а другою половиною увеличить только число безполезныхъ жертвъ.

Въ низъ, пожалуй, насъ бы пропустили, но оттуда навърное бы не выпустили. Иное дъло, ежели бы Пассекъ или Аргутинскій неожиданно появились въ виду Гергебиля.

Близко полуночи я прійхаль въ Оглы, голодный и продрогнувъ до костей: въ глубокихъ Дагестанскихъ долинахъ днемъ было еще жарко, ночью холодно, а на горахъ уже выпалъ снъгъ, сильно морозило и не переставая дулъ ръзкій, зимній вътеръ.

Гурку и засталь сильно взволнованнымъ тъмъ, что онъ уже зналъ о Гергебилъ, а мое донесение его окончательно разстроило. Лежа на походной кровати, въ маленькой, жарко натопленной комнаткъ, онъ долго меня распрашиваль, хмуриль брови, вздыхаль, мысленно колебался и наконецъ ръшилъ: пойду самъ взглянуть на Гергебиль. Гръшно было бы сказать, будто Владимиръ Осиповичъ совершенно равнодушно относился къ людской судьбъ; сердце онъ имълъ не черствое и умомъ ясно вещи понималь; не доставало только непоколебимо-твердой воли, которая одна способна самаго даже лучшаго человъка непзмънно удерживать на пути добра и справедливости. И въ этотъ вечеръ онъ не рышился Пассеку послать приказаніс, покинувъ Хунзахъ, двинуться къ Гергебилю, или чрезъ Зиряны отступить къ Темиръ-Ханъ-Шуръ, для того чтобы позже можно было соединенными силами встрётить Шамиля на Дагестанской плоскости. Прямое начальство надъ нашимъ отрядомъ онъ туть-же поручилъ генералу Клуке, предоставивъ себъ самому одно право главнаго руководства. Отпуская меня, сказаль опъ: «Выступаемъ въ два часа; а пока спросите поужинать. По моему приказанію для васъ приберегли всего чёмъ насъ угостили за обёдомъ; значить, вась не забываемь».

Съ ужиномъ я справился безпрепятственно, но отдохнуть мив не удалось: только что, усъвшись на какомъ-то сундукв и къ ствив голову прислонивъ, успълъя задремать, какъ меня разбудили—пора выступать!

Крутая и извилистая тропинка, по которой я наканунь изъ Аймяковъ поднялся на Гергебильскую гору, была слишкомъ неудобна для
ночнаго движенія, почему мы и пошли обходною дорогою, пролегавшею
по гребню, огибавшему Аймякскую долину съ восточной стороны. Припомнить не могу другаго, столько же грустнаго похода. Слухъ о бъдъ,
угрожавшей Гергебилю, распространился въ войскахъ, безъ того глубоко затронутыхъ послъдними Аварскими неудачами. Не весело шли
солдаты на встръчу дълу, отъ котораго, глядя на свои жиденькіе ряды,
они не ожидали большаго проку ни для себя, ни для своихъ Гергебильскихъ товарищей. Офицеры бодрились, но сквозъ ихъ напускиую
бодрость видимо проглядывало чувство плохой увъренности въ солдатъ,

въ свою очередь переставшихъ безусловно върить въ собственную силу, въ свое счастіе и въ умѣніе тѣхъ, которымъ поручено было ихъ вести на бой съ сердитымъ Шамилемъ. Нѣкоторые офицеры подъвзжали ко мнѣ и шепотомъ старались развѣдать о томъ что творится съ осажденною крѣпостью и пойдемъ ли мы ее спасать, и уѣзжали, не получивъ удовлетворительнаго отвѣта: ибо миѣ строго было запрещено объ этомъ говорить. Да и безъ такого запрещенія я бы не зналъ какъ отвѣчать, самъ не понимая, ради чего, не имѣя возможности освободить крѣпость, мы съ цѣлымъ отрядомъ поднимаемся на гору, на которой не существовало ни дровъ, ни воды.

Версту не доходя до отвъснаго обрыва, спускавшагося въ Аймякскую теснину, приказано было остановить колонну въ ожидании разсвъта. Ночь была темная, морозная; ръзкій вътеръ свисталь надъ нашими головами, вздымая оледенълыя снъжины, жгучими иглами впивавшіяся въ лицо и въ глаза; солдаты, теснясь одинь къ другому, кучами улеглись на снъгу. Легъ и я, выбравъ мъстечко, гдъ побольше снъгу навъяло, чтобы уберечь бока отъ острыхъ кампей, накрылъ голову буркой и старался уснуть; но оть лишней усталости и оть холода не могь глаза сомкнуть. Дрожь пробирала меня до костей. Вдругь я почувствоваль пріятную теплоту, которая не въсть отчего стала разливаться по жиламъ, и заснулъ глубокимъ сномъ. Голо съ Василья Ивановича Муравьева меня разбудиль: свътаеть, вставайте, генераль приказаль безъ барабаннаго боя, безъ говора и безъ шума, поднять и выстроить отрядъ. Откинулъ я отъ себя какую-то непривычную тяжесть, взглянуль и поняль, отчего мнь стало такъ тепло, и удалось отлично отдохнуть \*): мои казаки, Самарскій, Поповъ и Ивашинъ, снявъ съ себя бурки, накрыли меня ими, и все время, пока я спалъ, просидъли у моихъ ногъ, на вътру, оттирая другъ друга, чтобы не замерзнуть.

Позицію, которую нашъ отрядъ занялъ на горѣ, позволено было считать совершенно неприступною. Правый флангъ упирался въ отвъсный обрывъ; верхъ хребта образовалъ широкую площадь слегка покатую къ сторонѣ Гергебиля; затѣмъ слѣдовалъ непроходимый обрывъ прорѣзанный одною глубокою лощиною, по которой дорога шла подъ гору; нѣсколько ниже виднѣлся ровный уступъ шириною не меньше трехъ сотъ шаговъ и на краю его первый пепріятельскій завалъ. Слѣва постепенно суживавшійся каменистый гребень обезпечивалъ насъ отъ фланговой атаки; полуроты съ однимъ орудіемъ было достаточно

<sup>\*)</sup> Было уже разсказано въ "Складчинъ" 1874 года, но стоитъ повторить.

II, 29. русскій архивъ 1881.

съ этой стороны остановить самаго многочисленнаго противника. Расположивъ отрядъ скрыто отъ непріятельскихъ глазъ, да и такъ что нашимъ солдатамъ нельзя было видѣть внизу происходившее, я провелъ Гурку къ тому мѣсту, съ котораго наканунѣ наблюдалъ за крѣпостью. Онъ запретилъ кому бы то ни было подходить къ краю горы и пригласилъ только послъдовать за нимъ генерала Клуке, командира артиллеріи полковника Петра Петровича Ковалевскаго и полковника Михаила Николаевича Бибикова.

Утренняя заря чуть занялась; поэтому не легко было разглядёть что происходило въ долинѣ, въ глубину которой солнечные лучи не успѣли еще проникнуть. Долго Гурко смотрѣлъ въ зрительную трубу и потомъ мнѣ ее передалъ.

— Ничего не могу разобрать—мъстами кучи, а тамъ перебъгаютъ какія-то темныя точки, дыму много и ничего больше не видно; вы вчера уже приглядълись, возъмите, посмотрите.

Направиль я трубу на укръпленіе—поглядъль минуту, другую—сердце замерло. «Верхній редуть», проговориль я всматриваясь, «захвачень непріятелемь, который изъ него уменьшеннымь зарядомъ бросаеть гранаты въ самую середину нижняго укръпленія; дровяные костры, которыми Лезгины себя прикрывають отъ выстръловъ, со вчерашняго дня замътно умножились и ближе подошли къ контръ-эскарпу; дъло разрушенія подвигается не по днямъ, а по часамъ; кръпость обороняется слабъе вчерашняго».

Еще разъ взглянувъ въ трубу, Владимиръ Осиповичъ передалъ ее прочимъ, провожавшимъ насъ офицерамъ. «Не ръшаясь», сказалъ онъ, «принять на себя одного тяжелую отвътственность произнести окончательный приговоръ надъ кръпостью и ся гарнизономъ, призываю васъ, господа, на военный совътъ. Предлагаю вопросъ: въ состояни ли мы съ нашими силами двинуться подъ гору, кръпости на выручку, и какого результата, по мивнію каждаго изъ васъ, позволено ожидать отъ такого покушенія. Составъ нашего отряда вамъ извъстенъ; кръпость, непріятельскія силы и м'єстность предъ глазами. Прошу, господа, отвъчать съ полною откровенностью, по чести и по совъсти, не упуская изъ виду, что отъ вашихъ отвътовъ зависить не только участь погибающаго Гергебильскаго гарнизона, но и судьба остальныхъ Русскихъ войскъ, находящихся въ Съверномъ Дагестанъ. А для того, чтобы послъ не вышло какого-либо педоразумвнія, прошу отввчать не на словахъ, а письменно. Вы младшій по чину, обратился онъ ко мнъ; съ васъ слъдуетъ начать; полагаю, вы имъете у себя бумагу и карандашъ; сперва напишите, а потомъ прочтите».

Вынувъ изъ-за пазухи всегда готовый листъ бумаги, я исполнилъ приказаніе Гурки. Я имълъ довольно времени за ночь обдумать наше положеніе, и мнъ не трудно стало написать безъ остановки:

«Положительно безразсуднымъ считаю съ нашими силами подъ «гору идти спасать кръпость; половины людей не доведемъ, кръпости «не спасемъ, сами пропадемъ и тъмъ отдадимъ па жертву непріятелю «всъ прочія войска и кръпости въ Съверномъ Дагестанъ. Пассекъ, пре-«доставленный самому себъ, неминуемо погибнеть въ Хунзахъ съ го-«лода, коли не отъ непріятельскаго оружія. Шамилю же послъ того «легко будетъ осадить и самую Темиръ-Ханъ-Шуру».

Туть слъдовало добавленіе:

«Но разъ, что мы пришли на Гергебильскую гору, считаю не только полезнымъ, но и возможнымъ сдълать диверсію въ пользу осажден«ной кръпости, обративъ на себя часть непріятельскихъ силъ. Этимъ
«можетъ быть задержано ея паденіе до прихода Аргутинскаго. Для этой
«цъли намъ слъдуетъ спуститься до перваго уступа, поставить батарею
«и открыть огонь по ближайшимъ непріятельскимъ заваламъ. Коли не«пріятель сдълаетъ ошибку пойти на насъ густыми толпами, то поста«раемся, медленно отступая, увлечь его за собой на вершину горы, съ
«высоты ударимъ въ штыки и, пожалуй, при нъкоторомъ счастіи успъемъ
«нашею неожиданною смълостью навести на него такой паническій
«страхъ, что онъ побъжить безъ оглядки и бросить осаду кръпости.
«Гергебильскій же гарнизонъ, полагаю, въ такомъ случав также не
«останется простымъ зрителемъ. Капитанъ баронъ Торновъ» \*).

<sup>\*)</sup> Кстати будегь туть пояснить, отчего существуеть разница въ подписи моей со списочною помъткою моей фамиліи, происходящей изъ Помераніи (Поморія) отъ Славянскаго корня, наравић съ другими Прусскими фамиліями--"Below, Rantzow, Treskow",-по Нъмецкому выговору, Белау, Ранцау, Трескау. Я остался сиротой съ двухлътняго возраста (отецъ мой, артиллеріи полковникъ, померъ отъ раны въ 1813 году), и моя фамилія была исковеркана писарскою милостью разныхъ военныхъ канцелярій; и дишь въ 1853 году, получивъ въ моп руки оригинальные документы, по которымъ отецъ въ концъ еще прошедшаго стольтія быль опредьлень въ тогда существовавшій Петербургскій сукопутный шляхетскій кадетскій корпусь, я узналь, какимъ образомъ мнв следуеть писать фамилію. Изъ этихъ документовъ было видно, что фамилія "Tornauw" переведена порусски "Торновъ", какъ писался и мой отецъ; потомъ изъ Курляндскаго дворянскаго депутатскаго собранія мив была выдана родословная, съ Русскимъ переводомъ, въ которомъ присяжный переводчикъ снова перевелъ "Торновъ", на основаніи правописанія, а не Нъмецкаго выговора; Петербургская же Герольдія при утвержденіи права моего на баронскій титуль соблаговолила, вопреки очевидности, прописать, Торнау", съ прибавленіемъ еще частицы "фонъ", употребляемой на Нѣмецкомъ языкѣ, но по-русски, при титуль, смысла не имьющей. Отъ этого въ служебныхъ спискахъ изволять писать: баронъ сонъ Торнау; а я считаю правильные подписываться баронъ Торновъ, какъ звали моего отца и какъ слъдуеть писать на всъхъ языкахъ. Подобныя вещи чаще случаются у насъ, чемъ у другихъ отъ того, что въ западныхъ Европейскихъ государствахъ, где су-29#

«Въ нашемъ положении считаю ръшительно невозможнымъ завя«зать дъло съ непріятелемъ и потомъ медленно отступить, какъ пред«лагаетъ капитанъ Торновъ; солдаты отъ послъднихъ неудачъ до того
«упали духомъ, что съ ними отступленіе съ боя легко можетъ обра«титься въ бъгство, п въ такомъ случав на горъ грозитъ постигнуть
«насъ таже участь, которой мы подвергнемся, очертя голову бросив«шись въ Гергебильскую котловину. Поэтому предлагаю, до прибытія
«Аргутинскаго, не затрогивать непріятеля. Полковникъ Бибиковъ».

«Русская солдатская честь налагаеть на насъ священную обязан-«ность, во что бы ни стало, спасти Гергебильскій гарнизонъ, или по-«гибнуть съ нимъ заодно. Предлагаю немедленно идти подъ гору вы-«ручать Гергебиль», расчеркнулся артиллеріи полковникъ Ковалевскій.

«Согласенъ съ мнъніемъ капитана Торнова», отмътилъ Клуке фонъ Клугенау.

«Согласенъ съ мнъніемъ капитана Торнова и генерала Клуке», написалъ и подписалъ генералъ-лейтенантъ Гурко.

Актъ мнъ было поручено хранить у себя.

Большинство осталось на сторонъ моего мнънія. Казалось слъдовало его туть же исполнить, а на дълъ вышло не то. Клуке, принявшій начальство надъ войсками, приказаль имъ идти подъ гору; но порядокъ, въ которомъ они двинулись, съ перваго начала мнъ не показался.

- Дълають не такъ, какъ слъдуеть, замътиль я Владимиру Осиповичу: орудія, которымь надо идти въ головъ, размъщены по батальонамъ; разомъ спускають весь отрядъ, когда въ прикрытіе батарен достаточно двухъ ротъ. Полтора батальона можно скрыть въ лощинъ, а остальной батальонъ удержать на горъ, не говоря о кавалеріи, которой до поры-до времени, непріятелю нечего и показывать. Ваше превосходительство одобрили мое предложеніе, такъ позвольте же мнъ принять участіе въ его исполненіи: указать мъсто батареи и получить начальство надъ ея прикрытіемъ.
- Вы правы, отвъчалъ Гурко, но отрядомъ командуетъ Клуке; поэтому поъзжайте къ нему, повторите ваши слова, причемъ можете еще прибавить, что и въ этомъ случав я съ вами согласенъ.

ществуеть цілая наука о гербажь и о происхожденіи дворянскихь родовь, въ коммиссіяхь, имфющихь предметомь разбирать ихь историческія права, засідають люди, обязанные знать эту науку; члены же нашей Герольдіи, при всемь принадлежащемь цмъ уваженіи, едва ли могуть похвалиться основательною подготовкою къ своему ділу и поэтому принуждены руководствоваться однимь "личнымь своимь усмотрівніемь", неріздко спотыкающимся на первомь шагу, не взирая на закономь ему присвоенную непогрівшимость.

447 KIIVKE.

Стояли мы по одну, Клуке по другую сторону крутоберегой лощины, по которой спускался отрядъ; прямо нельзя было къ нему проъхать; поэтому я ее обскакаль и десять минуть спустя повториль ему замъченное мною упущение вмъстъ съ просьбой мнъ поручить начальство надъ передовою частью колонны, шедшей подъ гору.

--- Да, вы правы, въ свою очередь замътиль миъ Клуке: дълають не то что потребно; поэтому я и послаль войскамь приказаніе идти

назалъ.

- Что это значить, ваше превосходительство? Прикажите идти впередъ, какъ было ръшено на совътъ и какъ приказалъ командующій войсками.

— Десяти приказаній разомъ нельзя отдавать!

Этотъ отвътъ меня кольнулъ, какъ ножомъ. Опрометью поскакалъ я къ Гуркъ, которому, какъ и всъмъ другимъ свидътелямъ этого дъла, хорошо было видно обратное движение отряда, не показавшись даже непріятелю. Жалобу мою на распоряженіе Клуке, которымъ уничтожалось его же, Гурки, окончательное ръшеніе, онъ терпъливо выслушаль, и только повелъ плечами. -- Командуетъ Клуке, не хочу ему мъщать, видно иначе недьзя!

Судьба несчастнаго Гергебильскаго гарнизона была ръшена; спасти его могло одно чудо-и это чудо не сбылось.

Безъ палатокъ, на сиъту и на голомъ камиъ расположились войска, вернувшіяся изъ лощины, не видавъ непріятеля. Двое сутокъ простояли мы на безводной и безлъсной горъ, ежедневно посылая многочисленныя команды въ Аймякскую долину за водой и за дровами. Непріятель не тревожиль насъ ни однимъ выстрѣломъ; мы не мѣшали ему громить кръпости, а онъ не мъшаль намъ съ горы любоваться его успъхами: для него мы будто не существовали. Голодъ, холодъ п жажду переносили мы терпъливо, но были не въ силахъ безропотно смотръть, какъ на нашихъ глазахъ добивали бъдныхъ Гергебильцевъ, въ пользу которыхъ намъ не было позволено выпустить ни единаго снаряда. Пасмурно гладъли солдаты, лъниво исполняли они обычную лагерную службу, или лежали кучами на холодной земль, погрызывали мерзлые сухари и толковали промежь себя.— «Не гоже стоять скрестя руки, смотръть какъ свою православную братію нехристь ръжеть; хошь бы поплатиться своимъ животомъ, а пытнуть: все бы легче стало на душъ. Ну побыотъ, такъ побыотъ; значитъ Богу такъ угодно, а гръха пе приняли бы на себя, что покинули своихъ», не разъ долетало къ намъ изъ солдатскихъ кучекъ. Да и не однихъ солдатъ грызла тяжедая тоска. Гурко ходиль понуря голову, безпрестанно подходиль къ зрительной трубъ, постоянно лежавшей на большомъ камнъ, и отходилъ отъ нея, насупивъ брови больше прежняго. Ходилъ и я поглядъть, не заговорило ли сердце у Аргутинскаго, не подымается ли по Ходжалмахинской дорогъ пыль отъ его многолюдной кавалеріи; не образумился ли Пассекъ, «по своему личному благоусмотрънію», и не черньють ли его батальоны на Гоцатлинской горъ— и все напрасно! Пылило по дорогъ, и на горъ показывались темныя кучи, только не намъ на радость: то были Лезгины, прибывавшіе къ Шамилю или уходившіе изъ его скопища.

Вокругъ Гергебиля тёмъ временемъ безъ умолку трещали ружья и гремёли орудія; раза два въ теченіе дня огонь усиливался, подымался страшный крикъ, и потомъ наступала кратковременная тишина—значить штурмовали крёпость, и штурмъ былъ отбитъ. Но одного взгляда въ глубину котловины было достаточно для того, чтобы увёриться, что дёло быстрыми шагами приближалось къ грустной развязкъ.

На третіе сутки, часа два до заката солнца, Гурко позваль меня въ свою палатку и показаль мнъ письмо отъ Аргутинскаго, только что привезенное Татариномь, съ трудомъ успъвшимъ спастись отъ непріятельской погони. Увъдомляль Аргутинскій, что, вернувшись въ Казикумыхъ, немедленно распустиль войска на зимовыя квартиры—и поэтому не въ состояніи ихъ собрать и придти къ Гергебилю раньше восьми дней. Посланный пріъхаль къ намъ въ двое сутокъ, значитъ приходилось еще шесть дней ожидать прихода Аргутинскаго, и участь Гергебиля могла ръшиться съ часу на часъ. «Теперь намъ остается только, предоставивъ Гергебильскій гарнизонъ своей участи, кратчайшимъ путемъ идти къ Темиръ-Ханъ-Шуръ», сказалъ мнъ Владимиръ Осиповичъ; «жертвуя Гергебилемъ, спасаемъ весь край и тысячи солдатъ. Сегодня же уходимъ, когда совершенно смеркнется».

Быль онъ правъ: намъ, послъ извъщенія Аргутинскаго, только и оставалось уходить, прежде чѣмъ Шамиль, покончивъ съ кръпостью, насъ окружитъ на безводной горъ или запретъ въ глубокой Аймякской долинъ. По одному вопросу, когда и куда намъ слъдуетъ отступить, оказалось нъкоторое разноръчіе. Убъдительно просилъ и: вопервыхъ, не отступать ночью; вовторыхъ, не мъшкал, отдать приказаніе Пассеку, очистивъ Хунзахъ и забравъ по дорогъ войска изъ промежуточныхъ укръпленій, чрезъ Зиряны идти къ Бурундухъ-Кале; въ-третьихъ, намъ самимъ вмъсто Темиръ-Ханъ-Шуры также двинуться въ Бурундухъ-Кале на встръчу Пассеку (иначе Шамиль, какъ позже и случилось), ставъ между нами и Пассекомъ, не пропуститъ его чрезъ Бурундухъ-кальское ущелье. Вмъстъ съ Аварскимъ отрядомъ мы располагали десятью батальонами, съ которыми на плоскости уже можно было потагаться съ Шамилевскими толпами. Отъ нашего бивуака на Гергебиль-

ской горъ пролегала къ Бурундухъ-Кале вьючная, дъйствительно очень головоломная тропинка; но и положительно зналъ, что по ней ъздятъ конные Лезгины, слъдственно можно пройти и намъ съ вьючнымъ обозомъ и одной горной артиллеріей. Имъя въ своемъ распоряженіи надежнаго проводника, я ручался головой, что (только днемъ, а не ночью) благонолучно проведу отрядъ по этой дорогъ. Предложенія моего Гурко не принялъ, объявивъ, что дъло окончательно ръшено между нимъ и Клуке, и онъ не признаетъ возможнымъ измънить свое ръшеніе.

Пошелъ я предъ нашимъ уходомъ еще разъ взглянуть на Гергебиль. Сумерки мъщали точно разглядъть, что происходило около кръпости; върно было только то, что близокъ ея последней часъ: еще одинъ приступъ, и долженъ былъ наступить конецъ. Непріятель подошель къ самому брустверу; изъ кръпости едва отвъчали на ускоренный пепріятельскій огонь—въ кръпости недоставало пороху, слишкомъ мало людей оставалось въ живыхъ. Судьба Гергебиля ръшилась прежде еще чъмъ нашъ отрядъ покинулъ гору. Совсемъ уже смерклось, войска стали выходить на дорогу, какъ въ Гергебильской котловинъ вдругъ зажерлило и заклокотало ровно въ растопленномъ горнилъ; ружейные выстрълы, пушечные удары, визгъ и гамъ слились въ одинъ продолжительный гуль; потомъ все затихло, и огонь болье не возобновлялся, какъ бывало послъ отбитаго штурма. Гергебиль палъ, и подъ его развалинами погибло болъе семи сотъ Русскихъ солдатъ вмъстъ со своимъ храбрымъ командиромъ, маіоромъ Шагановымъ \*). Изъ всего гарнизона остались въ живыхъ штабсъ-капитанъ Платенъ и поручикъ Щедро, котораго въ лазареть спасъ Русскій былый солдать его роты, назвавъ его Лезгинамъ солдатомъ, своимъ землякомъ.

<sup>\*)</sup> Много лътъ спустя, уже за границей, попалось мив на глаза описаніе Дагестанскихъ происшествій того времени, составленное ген. шт. офицеромъ Окольничимъ, въ которомъ Гергебильскій гарнизонъ показанъ: спачала, состоявшимъ изъ двухъ ротъ Тифлисскаго полка-316 чел., потомъ изъ двухъ съ половиною ротъ-400 чел. Миъ же извъстно, что во время нашего обратнаго движенія изъ Аваріи въ Темиръ-Ханъ-Шуру гспералъ Гурко оставиль въ Гергебиль двъ роты, позже отправиль туда два полевыхъ орудія, и Клуке 29 Ноября послаль еще двѣ роты. Не могу сказать, дошли ли онѣ или принуждены были остановиться въ Аймякахъ; на горѣ у насъ говорилось о семисотенпомъ гаризонъ. И о потеряхъ мнъ трудно говорить совершенно положительно; въ распоряженіях т существовало мало единства въ ть времена. Глядя, въ какомъ расположеніи духа находилось начальство, войска передвигались то чрезъ мою канцелярію, то чрезъ полковника Бибикова, то чрезъ Клуке; кроме того на Кавказе вкрался тогда обычай зачастую приписывать и отписывать потери отъ одного дёла къ другому-для уравненія убыли людей и въ видахъ хозяйственной прибыли. Окольничій также показалъ, будто Гергебиль непріятелемъ былъ взять 8-го Ноября, въ 10 часовъ утра, а потомъ, что Нассекъ въ Хунзахъ узналъ о взятін его 7-го числа. Туть существуєть явнос противоръчіє. По моему Гергебиль погибъ 5-го вечеромъ. Примъчание разскащика,

## IV.

Ночь была темная, хоть глазъ выколи; въ десяти шагахъ недьзя было разглядъть человъка, когда мы по узкой, змъею извивавшейся тропинкъ стали спускаться къ Аймякамъ. Къ счастью еще склонъ горы, по которому мы шли, представляль совершенно гладкую, хотя и каменистую поверхность, безъ выдающихся скаль и безъ крутыхъ обрывовъ. Не съ блестящими надеждами поднимались мы ночью на Гергебильскую гору, и ночью же, горемъ убитые, съ нея спускались. Сердито перебранивались солдаты, толкая другь друга на тропинкъ, не позволявшей рядомъ идти тремъ человъкамъ; скрытый страхъ гналъ ихъ подъ гору подальше отъ Шамиля, порѣшившаго Гергебиль, о чемъ они успъли провъдать, не смотря на всъ наши предосторожности скрыть отъ нихъ случившееся. Туземная кавалерія, наши вьюки и верховыя лошади засвътло еще были отправлены по дорогъ въ Оглы; при пъхотъ оставались одни патронные ящики и на вьюки уложенныя горныя орудія; выокамъ приказано было, поднявшись на гору, отдълявшую Оглы отъ Аймяковъ, подъ прикрытіемъ одной роты, ждать нашего прихода; верховымъ лошадямъ остановиться въ Аймякахъ, при Тифлисскомъ батальонъ.

Въ головъ колонны шель Клуке съ однимъ адъютантомъ и съ двумя проводниками изъ окрестныхъ жителей; шаговъ сорокъ отъ него ощупью пробирался Гурко по горъ, а за нимъ шли офицеры, принадлежавшие къ штабу его. Благополучно сдълали мы двъ трети нашего пути, какъ совершенно неожиданно изъ глубины ночнаго мрака трубою послъдняго пришествія прозвучаль голосъ Клуке.

## -- Измъна! Измъна!

Проводники, пользуясь темнотою, покинули его собственнымъ чутьемъ отыскивать дорогу.

— Измъна, повторилъ Гурко густымъ басомъ.

Не знаю, многимъ ин привелось испытать, а я туть на дѣлѣ узналь, какое дѣйствіе можеть произвести на солдата слово измѣна, ускользнувшее изъ устъ начальника, въ темную ночь, непріятель за плечами, а подъ ногами незнакомая кручь. Немного существуетъ людей,
надъ которыми страхъ не имѣетъ власти, т. е. которые въ минуту
самаго сильнаго испуга не теряютъ памяти и разсудка; большинство
увлекается паническимъ страхомъ; и намъ, вслъдствіе двухъ генеральскихъ возгласовъ, слъдовало того-же ожидать. Не успълъ Гурко опомниться, какъ я, въ свою очередь, ему крикнулъ: «А présent sauvons
nous, mon général!» Аничковъ подхватилъ его съ одной, я съ другой

стороны, и мы втроемъ, сидя, събхали подъ гору. А тёмъ временемъ выше насъ, съ гамомъ, стукомъ и грохотомъ, съ горы покатился живой обвалъ, люди въ перемежку съ лошадьми, орудіями, зарядными и патронными ящиками. Ткнулись мы ногами въ ручей, генерала перекинули на другой берегь, сами перескочили, и туть только намъ позволено было считать себя въ безопасности; а следомъ за нами безостановочно летъли въ ручей орудія, лошади, ящики и на салазкахъ събзжали солдаты.

Разбрелся весь отрядъ по долинъ; повсюду раздавались клики ротныхъ командировъ, фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, которые собпрали людей, потерявшихъ свои части. Гурко со штабомъ своимъ остановился въ виноградникъ близъ селенія, куда привели верховыхъ лошадей, гдъ разложили огни и принялись устраивать ночлегъ. Объщаль онъ мнъ остаться на мъстъ до утра. Не прошло получаса, какъ съ горъ стали изръдка стрълять по нашимъ огнямъ; жители окрестныхъ Татарскихъ деревень разсчитывали подготовить себъ отъ Шамиля благосклонный пріемъ.

Нъсколько въ сторонъ, у тускло-горъвшаго костра, пригорюнившись, сидъль мой юный, судьбою маленько избалованный родственникь; чай, шубу, табакъ съ выоками увезли на гору; сидъть было ему хододно, прилечь жестко, нечёмъ согрёться. Вздумалось мнё помочь горю его. Пъхотный батальонъ давно стоялъ въ Аймякахъ, Кавказцы люди умълые, навърное найдемъ у нихъ все то чего у насъ недостаеть; я повель иззябшаго въ Лезгинскій домъ, занятый пъхотными офицерами, и дъйствительно не ошибся: нашель даже лучше, чъмъ ожидаль. Въ просторной комнатъ, устланной циновками и коврами, батальонный командиръ и человъкъ десять офицеровъ сидъли за чаемъ; въ каминъ пылалъ веселый огонь, а предъ огнемъ бурчали котелки, на шомполахъ куски шашлыка вертелись надъ жаромъ, и, о диво! пахло даже душистымъ ромомъ. Съ холоднаго надворья намъ ноказалось такъ тепло и уютно, хоть въкъ тутъ оставайся. Радушно встрътили насъ добрые товарищи, накормили, папоили и уложили спать. Кругомъ стояль целый батальонь. Гурко обещаль ночь провести въ Аймякахъ: чего жъ было опасаться? Шестеро сутокъ я не зналъ кровли надъ собой, не раздъвался и не снималь сапогъ; можно вообразить, съ какимъ удовольствіемъ я сняль сырос платье, промокшую грязную обувь, накрылся, чёмъ одолжили запасливые офицеры, и заснулъ легкимъ, пріятнымъ сномъ. Но видно судьбою было опредвлено мив не знать покоя; часу не прошло какъ меня стали будить: казакъ прибъжаль отъ командующаго войсками; приказали пожаловать, не мъшкая ни минуты! Одълся я, накинулъ шубку и пошелъ, мысленно проклиная свою горькую долю.

Генерала я засталь возлё огня, въ разговорё съ молодымъ пёхотнымъ офицеромъ; казаки держали въ поводу верховыхъ лошадей, с хоть сейчасъ садись; кучками и порознь, прижавшись къ каменнымъ стънкамъ, покрытые дырявыми шинелями, лежали усталые солдаты; въ темнотъ мелькали стальнымъ блескомъ ряды въ козлы составленныхъ ружей.

Издалека еще Владимиръ Осиповичъ встрътилъ меня упрекомъ: "Mais que faites-vous donc, avez-vous deux têtes à perdre? S'éloigner de nous, se déshabiller, se coucher, en y mettant encore de la partie votre cousin: mais c'est une imprudence impardo nable!"

- "Sous quel rapport, mon général? Nous nous sommes mis à dormir au milieu d'un bataillon, pas aisé d'arriver jusqu'à nous; j'espère qu'en cas d'alerte nous aurions eu tout le tems de mettre nos bottes!"
- "Trève des plaisanteries", съ сердцемъ возразиль Гурко: vous ne vous doutez donc pas que l'ennemi nous a tourné, et à l'heure qu' il est occupe déjà notre ligne de retraite?
  - "Impossible, mon général."
- "Comment impossible! Parlez, prince: faites donc entendre raison à cet incrédule.

Молодой офицеръ былъ князь Васильчиковъ, недавно присланный на Кавказъ искупать какія-то сердечныя прегръщенія.

Васильчиковъ было заговорилъ по-русски, я остановилъ его.— Parlez français, je vous prie; on écoute de tout côté, et il n'est pas sans danger de laisser arriver aux oreilles des soldats qu'on suppose être trahi ou tourné. Quelle raison avez-vous de croire que l'ennemi se trouve déjà en arrière de nous?"

- Placé dans le fond de la vallée, au pied de la montagne qui nous sépare d'Ogly, en observation avec une vingtaine d'hommes, moi et mes soldats nous avons entendu rouler des pierres de la hauteur; après cela on nous a tiré plusieurs coups de feu, et même un de mes hommes a eu le malheur d'être tué.
- Tout cela ne prouve encore rien. Ce sont nos chevaux de bat qui font rouler des pierres du haut de la montagne, et les coups de feu sont tirés par les habitants des environs. De la troupe de Chamyl pas un homme n'a eu le tems de gagner la route d'Ogly après avoir appris nôtre départ pas avant dix heures. A présent il n'y a qu'une heure; je connais le terrain, et je sais quel circuit ils ont à faire pour

nous tourner. Nous avons encore bien de tems devant nous pour nous retirer sans risquer d'être pris à dos; ainsi rassurez vous.

Гурко слушаль насъ, кое-гдъ вмъшивая Французское словцо. Вдругъ онъ перемъниль языкъ; моя увъренность его раздражила. — «Господинъ капитанъ», сказаль онъ по-русски, тономъ начальника: — «возьмите отъ ближайшаго батальона двънадцать человъкъ охотниковъ и откройте мнъ дорогу, по которой намъ слъдуетъ подняться на гору». Это было служебное приказаніе, отъ котораго, признаться, меня обдало какъ кипяткомъ, но которому слъдовало повиноваться безъ отговорки. На Кавказъ, гдъ нежданною опасностью угрожалъ каждый кустъ, каждый камень, гдъ непріятель выросталь изъ земли, гдъ завидъвъ мохнатую шапку пикакъ пельзя было угадать на чьей головъ она сидитъ, на мирной или немпрной, да еще въ глухую ночь, подобнаго рода рекогносцировки были не въ обычаъ; но Гурко тогда еще судилъ и распоряжался по правиламъ тактики принятой для Европейской войны, а мнъ не принадлежало право его учить.

— Слушаю, отвъчаль я, и глазами сталь искать, откуда бы взять охотниковъ, а туть какъ разъ случился гвардейскій уланскій поручикъ Бонтанъ, которому временно было поручено командовать ротой Кабардинскаго полка. Кабардинцы славились на Кавказъ своею смълостью; я попросилъ Бонтана вызвать изъ своей роты назначенное число людей.

Бонтанъ выстроилъ роту, два раза повторилъ вызовъ; но ни одинъ человъкъ не откликнулся—жутко показалось. Солдаты лучше меня съ генераломъ знали, чего стоитъ подобнаго рода ночная прогулка за бороду ловить царя-невидимку, и что тутъ-то за каждымъ камнемъ и сидитъ поганый Татаривъ который только и паровить какъ бы Русскаго человъка подстрълить.

— Нътъ охотниковъ, такъ съ праваго оланга отсчитайте двънадцать человъкъ съ унтеръ-офицеромъ, сказаль я Бонтану, и скомандовалъ, когда люди вышли—два человъка впередъ-маршъ!

Ружья на перевъсъ, закрывъ ихъ шинелями, чтобы стволы не блестъли, избъгая даже громко ступать, двинулась моя команда. Солдаты, понимая, что насъ погнали пи на кой прокъ, шли неохотно; патрульные то и дъло останавливались. Стало мнъ досадно, и я съ моимъ казакомъ Самарскимъ пошелъ впереди команды. На мнъ была бълая, въ темнотъ легко замътная нагольная шубка; пришла мнъ мысль ее скинуть, но потомъ я раздумалъ: дурное впечатлъніе произведетъ на солдатъ. Сначала все шло хорошо; версты двъ мы прокрались, не замътивъ ничего подозрительнаго—всюду мертвая тишина, предъ собой

ни зги не видать. Вдругъ насъ освътило будто молніей, грянули выстрълы, и пули просвистали надъ нашими головами. Это неожиданное привътствіе, признаться сказать, заставило меня сдълать сильный прыжокъ не впередъ, а назадъ; но вспомнивъ, что отрядъ разбрелся по всей долинъ и можетъ статься нашъ же секретъ, не видя въ кого, стръляетъ на шорохъ, я остановился и крикнулъ что было мочи:

— Не стръляй, свой!

Въ отвътъ, почти въ упоръ, изъ-за скалы снова грянуло нъ-сколько выстръловъ.

— Отвъчай! скомандоваль я—и солдаты залиомъ разрядили ружья въ непроницаемую темь.

Не зная сколько человъкъ предъ нами и гдъ они прячутся, я пріостановилъ команду и соображалъ, подаваться ли намъ впередъ или слъдуетъ порученіе мое считать исполненнымъ. Вдругъ за нами послышался конской топотъ. Скакалъ Василій Ивановичъ Муравьевъ съ полусотнею линейскихъ казаковъ, имъя приказаніе насъ вернуть.

Этимъ, безъ всякой бъды, кончилась моя ночная прогулка.

Вернувшись я снова повторилъ, что по моему миѣнію стрѣляютъ жители изъ окрестныхъ деревень, а не Шамилевскіе Лезгины, которые, будучи въ силахъ, не стали бы тратить пороха понапрасну, а просто бы окружили и перерѣзали мою маленькую команду. Не смотря на мое объясненіе, Владимиръ Осиповичъ все-таки приказалъ двинуться еще до разсвѣта.

До половины подъема на гору мы дошли безъ сопротивленія; но когда наступило утро, непріятель сталъ прибывать со всѣхъ сторонъ, завязалась горячая перестрѣлка, и аріергардной цѣпи не разъ приходилось довольно туго.

Находился я въ крайнемъ аріергардъ, который, поднявшись на гору, пріостановился, дабы главной колоннъ дать время построиться въ порядокъ, когда Бибиковъ мнѣ привезъ приказаніе написать Пассеку отъ имени командующаго войсками, чтобы онъ тотчасъ-же, безотговорочно, очистилъ Хунзахъ и, забравъ по дорогѣ остальныя части своего отряда, чрезъ Зиряны форсированнымъ маршомъ прибылъ въ Темиръ-Ханъ-Шуру. Для пущей върности, приказаніе, трипликатомъ написанное, должно было отослаться чрезъ трехъ Татаръ-лазутчиковъ, которыхъ Бибиковъ тутъ-же отдалъ въ мое распоряженіе. Минуты не позволено было промедлить отсылкою этого поздняго, но по разсчету времени и обстоятельствъ еще весьма удобоисполнимаго приказанія. Гонцы-Татары, изъ среды нашего отряда, могли прямо проѣхать въ Аварію только съ того мѣста, на которомъ еще держался нашъ аріер-

гардъ, дальше таже дорога должна была перейти въ непріятельскія руки. Легли мы съ писаремъ на бурку и стали писать въ двъ руки. Тъмъ временемъ непріятель гикнулъ, пули посыпались. Это бы не бъда, а скверно было, что цвпь не устояла, и мы мгновенно очутились впереди нашихъ застръльщиковъ: Волокомъ спасая бурку, перья въ зубахъ, въ рукахъ чернилица и полудоконченныя записки, мы отбъжали назадъ и снова принялись писать. Чрезъ десять минутъ повторилась таже исторія. Напрасно уговаривали мы стрълковъ постоять за себя и за насъ; непріятель быль въ силахъ и насъдаль уже очень кръпко; принуждены были разсыпать резервъ, и тогда только мнъ и моему писарю возможно было безъ пом'вхи дописать наши посланія. Помню короткое содержаніе записки: «Гергебиль вчера вечеромъ взять непріятеслемь, а мы отступаемъ въ Темиръ-Ханъ-Шуру. По приказанію комансдующаго войсками прошу ваше высокоблагородіе, съ полученія сего, «безотговорочно, уничтоживъ всъ военные запасы, очистить Хунзахъ «и забравъ войска по дорогъ, чрезъ Зиряны, форсированнымъ маршемъ «идти въ Темиръ-Ханъ-Шуру. Приказалъ В. О. еще прибавить, что за «неисполнение этого приказания, въ его буквальномъ смыслъ, вы ри-«скуете подвергнуться самой строжайшей отвътственности. Съ похода. «близь с. Отлы. 6 Ноября 1843 года». Затымь слыдовала моя подпись. Лазутчики, засунувъ по экземпляру этого приказанія въ дуло своихъ ружей, стремглавъ ускакали по дорогъ въ Араканы, откуда имъ не трудно было провхать въ Аварію.

На горъ мы вышли на просторную равнину, окруженную остроконечными скалами. Непріятель, успъвшій собраться въ довольно значительномъ числъ, пользуясь для него удобною мъстностью, атаковалъ насъ со всёхъ сторонъ; въ аріергардё и въ боковыхъ прикрытіяхъ перестрълка не умолкала. Вдругъ находившаяся при насъ Мехтулинская конница понеслась въ атаку, вслъдъ за нею помчались Шамхальцы; шаговъ на триста отскакавъ отъ нашей пъхоты, вси ватага сдълала быстрый повороть и разрядили ружья, не въ непріятеля, а прямо въ насъ. Обратно прискакалъ одинъ ханскій братъ, провожаемый выстрълами своихъ върныхъ нукеровъ. Что же? Развъ можно было другаго ожидать послъ нашего перваго попятнаго шага? Благочестивые Мусульмане только исполнили долгъ въры и совъсти: отъ нечистыхъ Гяуровъ, обреченныхъ Аллахомъ, казалось имъ, на поголовное истребленіе, опи передались на сторону своей правовърной братіи, направляемой Святымъ Имамомъ къ земной побъдъ и къ райскому блаженству. Хорошо еще, что дъло разыгралось днемъ, а не ночью; то-то бы они кутерьмы надылали!

Быстро исполненная измъна Татарской конницы не только не смутила, но еще озлобила солдать; пустивъ въ нее бъглый огонь, они ударили въ штыки и такъ ловко проучили непріятеля, что онъ тутъ-же отказался дальше насъ преслъдовать.

Вечеромъ того-же дня прибыли мы на урочище Гаркасъ, гдъ была расположена штабъ-квартира Дагестанскаго 14-го линейнаго баталіона. Войскамъ требовалось отдохнуть и кромъ того забрать и увезти имущество и семейства женатыхъ солдать. Тутъ мнъ было поручено, пользуясь дневкой, составить подробное донесеніе обо всемъ происходившемъ въ послъднее время. Въ палаткъ у генерала, за его походнымъ етоломъ, принялся я составлять длинную реляцію, напрягая мозги, какъ бы вышло менъе неблаговидно. Ни въ какія времена я себя не сознаваль ловкимъ писакой, а въчно меня писать заставляли; да къ тому еще какія умономрачительныя вещи! Пока я придумываль что надо написать и о чемъ лучше промолчать, Владимиръ Осиповичь лежаль на своей походной кровати, изъ-подъ пера бралъ у меня исписанные листы, читалъ, поправлялъ, прибавлялъ, отмънялъ. Въ ближайшей солдатской избушкѣ тѣмъ временемъ мой писарь переписывалъ на-бѣло. Предъ вечеромъ моя работа была окончена, оставалось только переписать актъ Гергебильскаго военнаго совъта, когда генераль вышель изъ палатки, и полъ часа спустя вошелъ Михаилъ Николаевичъ Бибиковъ. Поглядъвъ нъкоторое время на мою возню съ бумагами, онъ мнъ предложиль выйти, — отъ скучной, утомительной работы отдохнуть на свъжемъ воздухъ.

Прошлись мы предъ палаткой, а потомъ присъли на бугорокъ глядъть на горы, по которымъ переливались багровые лучи заходящаго осенняго солнца. Сперва Бибиковъ заговориль о нашемъ дъйствительно невеселомъ положении и что оно грозитъ продлиться еще, Богъ въсть, сколько времени; потомъ перешелъ къ семейнымъ воспоминаніямъ-онъ также быль женать-и вдругь спросиль: «Скажите по правдъ, желали бы вы въ скоромъ времени повидаться съ вашею супругою? Году не прошло что вы женились, а все врозь. Кажись, такое дъло можно уладить. Генералъ, какъ мнв извъстно, намъренъ съ послъднимъ донесеніемъ отправить въ Тифлисъ лицо, которое бы въ состояніи было на словахь объяснить корпусному командиру все то, чего нельзя было высказать на бумагъ. Первая мысль Владимира Осиповича была послать вашего двоюроднаго брата, но я самъ его отговорилъ: молодъ онъ, неопытенъ, Шамиль на носу, край волнуется; случись съ нимъ въ дорогъ несчастіе, не раздълаешься съ папинькой и съ маминькой, а вамъ подобное дъло не въ диковину. Чтоже, хотите?>

Съ первыхъ словъ я понялъ, къ чему Бибиковъ приговаривается; но, не показывая виду, будто понимаю, простодушно спросилъ:

- Какъ же это можно уладить?
- А воть какъ: сдълайте угодное генералу и намъ всъмъ, участникамъ Гергебильскаго военнаго совъта, вычеркните вторую условную половину вашего мнънія, и я первый возьмусь упросить генерала доставить вамъ случай повидаться съ супругой. Въ тоже время вы избавитесь отъ скучной и продолжительной осады въ Темиръ-Ханъ-Шуръ, которой мы не избътнемъ. Шамиль двинулся слъдомъ за нами, и вы сами знаете, что намъ нътъ другаго исхода какъ запереться въ кръпости и ждать помощи, которую вы же убъдите корпуснаго командира намъ прислать съ линіи.
- Отчего Владимиръ Осиповичъ, съ которымъ я глазъ на глазъ просидълъ цълый день, мнъ самъ не сдълалъ этого предложенія?
- Понимаете, ему неловко: пожалуй, откажете; прежде надо знать, согласны ли вы.
- Такъ скажите же Владимпру Оспповичу, что нечего было ему сомнѣваться въ моемъ согласіи; скажите ему, что я «дѣло» ставлю выше своей личной амбиціп; служу какъ умѣю, говорю какъ думаю, но никого, безъ нужды, не хочу подводить подъ непріятности. Чего не сдѣлали, теперь поправить педьзя. Безъ всякаго условія покоряюсь желанію генерала, а отъ его воли зависить послать въ Тифлисъ кого угодно. Предложитъ мнѣ, еще подумаю: дѣло имѣетъ свою опасную сторону.

Позваль я писаря, вычеркнувь вторую половину моего мивнія, приказаль немедленно переписать бумагу, разнести къ господамь для подписи, и когда дёло было сдёлано, при Бибиков разорваль въклочки оригинальный, карандашемь написанный актъ.

Съ Владимиромъ Осиповичемъ объ этомъ дълъ у насъ и разговора не было.

Одинъ плодъ мнѣ принесла моя уступчивость. Много времени спустя, до меня дошло, будто Государь Николай Павловичъ, читая актъ Гергебильскаго военнаго совъта, воскликнулъ: «Одинъ между ними былъ молодецъ, мой Ковалевскій, а прочіе сплоховали!». . . . . .

Петръ Петровичъ Ковалевскій дійствительно быль отличный человікь, славный товарищь, храбрый и честный офицеръ, но въ этомъ случаї, смію сказать, маленько согрішиль противу здраваго смысла.

На другой день, оставивь позади себя нами сожженныя Гаркасскія казармы, минуя Казанищи, мы вступили въ Темпръ-Ханъ-Шуру, и я тотчасъ же принялся за приготовленіе дубликатовъ мною написаннаго донесенія въ три разныя стороны, въ Тифлисъ, въ Петербургъ и въ

Ставрополь. При благонадежномъ сообщении можно было бы обойтись и безъ этого; но въ ту минуту такая предосторожность была положительно необходима. Послъ объда, за чашкою кофе, въ своемъ кабинетъ Гурко сдълать мив предложение проъхать въ Тифлисъ съ бумагами. Дъло становилось небезопаснымъ: съ часу на часъ ожидали въ Казанищахъ, подъ самою Темиръ-Ханъ-Шурою, прихода передовыхъ Лезгинскихъ толищъ изъ-подъ Гергебиля; Шамхальцы того только и ожидали, чтобы открыто возстать противу Русской власти, а давно уже пакостили намъ тайкомъ; но я не задумался принять поручение, надъясь на свое счастие, не разъ позволявшее миъ миновать опасности гораздо хуже.

Бибиковъ, въчное ему спасибо, нашелъ для меня смълаго и надежнаго проводника; въ конвой назначили мнъ шесть человъкъ Донскихъ казаковъ, но на такихъ изнуренныхъ лошадяхъ—они того же дня верстъ двадцать скокомъ уходили отъ непріятеля—что я троихъ принужденъ былъ оставить въ кръпости. Приказано мнъ было ъхать ночью, для того чтобы скрытно отъ возставшихъ жителей проскользнуть по самой опасной части дороги отъ Темиръ-Ханъ-Шуры до Евдокимовскаго отряда, на Сулакъ. Около полуночи я пришелъ было откланяться командующему войсками, при чемъ отъ него получилъ приказаніе предъ отъъздомъ еще разъ сходить къ Клуке, узнать его рѣшительное мнъніе насчетъ положенія дѣла, возникшаго въ Дагестанъ вслъдствіе потери Гергебиля и вторженія Шамилевскихъ скопищъ въ Шамхальство. Это порученіе сдълало меня свидътелемъ довольно забавной сцены.

Клуке спаль. Догорающій сальный огарокъ бъдно освъщаль его комнату. Разбудивъ генерала, я поспъшиль предложить ему цълый рядъ вопросовъ, на которые онъ принялся отвъчать ни такъ, ни сякъ, понимай какъ угодно. Когда же я его попросилъ, для словеснаго доклада корпусному командиру мнъ ясно и положительно высказать свое мнъніе, тогда онъ пришелъ въ неописанную ярость, выскочилъ изъ подъ одъяла въ одной рубашкъ, босой, съ бълымъ остроконечнымъ колпакомъ на головъ, и сталъ бъгать по комнатъ, прикрикивая: «этихъ! этихъ! Schurken alle miteinander; man muss sie alle hängen! этихъ! этихъ!

Клуке довольно плохо говориль по-русски и имъль привычку къ каждой фразъ прибавлять—этихъ, этихъ!

О чемъ я ни спрашиваль, другаго не было мив отвъта какъ этихъ! этихъ! man muss sie alle hängen—и бъготня по комнатъ только усиливалась.

Наконецъ, видя, что толку не добьюсь, я ему замътилъ: «Herr General, kennen Sie aber den Spruch: die Nürrenberger hängen nur den,

den sie haben; wir haben sie nicht, sie sind aber nahe dran uns zu haben, und so sie uns bei dieser Gelegenheit alle baumeln lassen. Was dann?

Этоть «резонементь» его сразиль. Онь остановился, подумаль и смущеннымь голосомь отвъчаль—«Sie könnten wirklich Recht haben; aber—этихъ! этихъ! verdienen sie doch alle gehängt zu werden; aller verdammte Schurken und nichts mehr!»

Дальше нечего было спрашивать, и мив только оставалось уйти отъ храбраго генерала, у котораго сердце было крвикое, а голова, къ сожалвнию, не столько же крвико организована.

Вернувшись домой (стояль я тогда въ такъ называемомъ форштатъ) меня взяло раздумье, дъйствительно ли безопаснъе ъхать ночью? Въ темнотъ, за десять шаговъ ничего не видя, можно сглупа побъжать отъ трехъ человъкъ, или завхать въ средину огромной толпы: даромъ какъ барана заръжутъ; днемъ по крайней мъръ издалека видно, велика ли опасность, и какъ, и куда отъ нея можно уйти. Проводникъ мой былъ того же мнънія, и мы поэтому, задавъ лошадямъ двойную порцію овса, легли отдохнуть до утра. До зари еще я пошелъ къ Гуркъ объявить, что не выъхалъ ночью, а ъду сію минуту. Его принуждены были разбудить, и едва онъ глаза раскрылъ, какъ на меня градомъ посыпались упреки.

— «Vous êtes un homme perdu, je vous voie la tête tranchée; vous m'avez désobéi, vous n'avez pas profité de la nuit pour vous dérober à l'attention de l'ennemi, qui occupe déjà Kazanischtsché!—Казаници лежали въ четырехъ верстахъ на Югъ, а моя дорога изъ кръпости вела на Съверъ. «Si un malheur vous arrive, toute la responsabilité retombe sur vous, jé m'en lave les mains. Au moins tâchez de sauver les dépêches, dont l'importance vous est bien connue».

— «Soyez tranquille au sujet des dépêches, et j'espère qu'à moi même rien n'arrivera. Que Dieu vous garde, mon général!»—отвъчаль я и пошель къ лошадямъ.

Мои три линейскихъ казака не чувствовали себя отъ радости со мною провхать на линію, къ своимъ семьямъ; они знали, что я ихъ немедленно распущу по домамъ. И я на нихъ болъе всего расчитывалъ на случай встръчи съ непріятелемъ: живы они останутся, буду живъ и я. Донцы были также ребята не плохіе; да лошади ихъ уже очень поморены, а по Донской же поговоркъ: казакъ воюетъ не копьемъ, а конемъ.

До Султанъ Янги-Юрта, около котораго съ отрядомъ стоялъ Евдокимовъ (въ послъдствіи покоритель-истребитель Черкесскихъ племенъ праваго фланга Кавказской линіи, за что пожалованъ былъ графомъ) п. 30. считалось шестьдесять версть, каковыя следовало проехать безъ остановки. Казанищи, въ которыхъ уже хозяйничали Шамилевскіе Лезгины, оставались у меня за спиной; но не дальше версты разстоянія намъ приходилось проехать мимо Кяфиръ-Кумыка, Шахмальскаго селенія, лежавшаго на высотт, съ которой наша дорога была видна на далекое протяженіе. Можно было полагать, что Кяфиръ-Кумыкцы не упустять случая погнаться за нами, и въ такомъ разё наше спасеніе главнымъ образомъ зависёло отъ быстроты и силы нашихъ коней. У моихъ линейцевъ лошади были хороши и сыты, а подо мной шагалъ мой неутомимый «Сёрый», султанскаго завода, про котораго я зналъ, что уже не выдасть, коли придется уходить.

У кръпостныхъ воротъ мы на мгновеніе остановились; каждому линейцу я отдалъ по экземпляру донесенія, одинъ экземпляръ спряталь къ себъ за пазуху и обратился къ казакамъ:

— «Ребята, у нѣкоторыхъ изъ насъ кони поморены, но это ничего не значитъ; мы должны тянуть, пока они въ силахъ ступать. Дорога не наша жизнь, дороги бумаги, которыя веземъ; поэтому никого
поджидать не стану. Пристала у кого лошадь, оставайся на дорогъ,
ложись за камень и спасайся какъ знаешь. Встрътимъ непріятеля въ
небольшомъ числъ, бъемъ на проломъ; покажется не по нашимъ силамъ, идемъ на утекъ въ разныя стороны. У кого конвертъ за назухой, скачи пока лошадь не упадетъ, потомъ пъшій уходи въ лъсъ, въ
гору, по ночамъ пробирайся до линіи, или до ближайшей кръпости, и
начальству сдай бумаги. Теперь съ Богомъ, неторопливымъ шагомъ!»

Перекрестились казаки и плетью ударили по лошадямъ.

Когда мы поравнялись съ Кяфиръ-Кумыкомъ, возлѣ аула появился сперва одинъ, потомъ другой, потомъ третій всадникъ, грянулъ сигнальный выстрѣлъ; насъ замѣтили и, видимо, готовились устроить погоню. Шли мы, не прибавляя шагу. Самое вѣрное средство быть настигнутымъ заключается въ преждевременномъ утомленіп лошадей ненужною скоростью. Въ такомъ разѣ всегда надо принаравливаться къ ходу погони: шагомъ, такъ шагомъ, погнались рысью, самъ уходи на рысяхъ, а поскакали за тобой, такъ скачи, не жалѣя коня.

Неожиданно наблюдавшіе за нами конные Татары опрометью кинулись въ ауль, а вдали послышалась живая перестрълка; гнаться за нами не думали.

Что за причина, подумать я, могла ихъ заставить отказаться отъ такого удобнаго случая убить нъсколько Русскихъ и, пожалуй, Шамилю живымъ представить Русскаго офицера, очевидно послапнаго на линію съ какимъ нибудь очень важнымъ порученіемъ! Позже, когда

я снова сошелся съ просидъвшими въ Темиръ-Ханъ-Шуринской блока-дъ, мнъ объяснилась эта загадка.

Гуси, говорять, Римъ спасли; да и мнв они оказали жизнеспасительную услугу. Въ одномъ Кяфиръ-Кумыкъ, не считая другихъ близкихъ деревень, могло собраться до пятидесяти человъкъ весьма доброконныхъ Татаръ, съ которыми намъ, восмерымъ, едвали можно было совладать; въроятно они бы насъ перебили; но тутъ намъ на помощь явилось обстоятельство, всецъло возникшее изъ за гусей.

Генералъ Клуке, во время еще своего непотрясеннаго господства надъ Шахмальцами, отдалъ Кяфиръ-Кумыкскимъ жителямъ на воспитаніе и на прокормленіе весьма большое стадо гусей. Въ виду предстоявшей осады, требовавшей заготовленія всякаго рода продовольственныхъ припасовъ, онъ вспомнилъ о своихъ гусяхъ и послаль за ними цэлый батальонъ. Пока я выэзжаль изъ однихъ кръпостныхъ вороть, изъ другихъ выступиль батальонь по направленію къ Кяфиръ-Кумыку. Всадники, наблюдавшіе за нами, да и всъ прочіе Кяфиръ-Кумыкцы, вообразивь, что Русскіе атакують ауль, бросились, одни драться, другіе спасать семейства и имущество, а обо мні въ суматохъ совершенно забыли. Батальонъ потеряль около сорока человъкъ, завладълъ однако гусинымъ стадомъ и въ цълости доставилъ его въ кръпость. Тъмъ временемъ я успъль уйти такъ далеко, что нечего было гнаться за нами. За то Клуке и всъ, имъвшіе удовольствіе пользоваться его гостепріимствомъ, въ продолженіи пятинедъльной Темиръ-Ханъ-Шуринской блокады, только и питались мясомъ монхъ спасителей.

Мой смълый и расторонный Поповъ на ружейный выстрълъ вхалъ впереди, поглядывая во всъ стороны. Не доъзжая бывшаго Евгеніевскаго укръпленія, дорога пролегала густымъ лъсомъ. Предъ лъсомъ Поповъ круто остановился, выкинуль маякъ и прискакаль къ намъ во весь опоръ—въ лъсу кишитъ народъ, рыжія Лезгинскія шапки!

Мы остановились. Что дёлать? Чтобы узнать, много ли, надо выманить изъ лѣсу. Линейцы спъпились, выхватили ружья изъ чехловъ, и мы медленно стали подвигаться впередъ. Въ лѣсной опушкъ показались конные Лезгины, столпились, потолковали и потомъ поѣхали къ намъ на встрѣчу. Насчитали мы одиннадцать человѣкъ, немногимъ больше нашего; на спѣшенныхъ, значить, едва ли бросятся: знаютъ, что казацкая винтовка бъетъ въ упоръ не хуже Черкесской. Медленно съѣзжались мы, не спуская глазъ съ противника. На разстояніи дальняго ружейнаго выстрѣла одинъ человѣкъ отдѣлился отъ противной партіи, подскакаль, не хватаясь за ружье, и прокричаль ломанымъ Русскимъ языкомъ—«ѣдетъ Джамаль, кунакъ; проситъ, чтобы офицеръ пріѣхаль на средину для разговора».

Джамаль, Чиркеевскій старшина, умница и большой плуть, быль мой давнишній знакомый; не разь, въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ, мнѣ приходилось вести съ нимъ разные переговоры. Согласился я выѣхать впередъ. Казаки меня удерживали: «не ѣзжайте, старый плутъ, върить нельзя, какъ разъ убъеть!» Но все таки я выѣхаль. Джамаль отдълился отъ своихъ спутниковъ, подъѣхаль, и мы заговорили.

- Какъ радъ, что повстръчались, сказалъ Джамалъ, —куда ъдешь? Какъ мало у тебя казаковъ, будь остороженъ: по дорогъ много ходитъ недобрыхъ людей.
  - Спасибо за добрый совыть. Вду я къ Евдокимову; а ты куда?
  - Въ Темиръ-Ханъ-Шуру, къ твоему доброму генералу.
- Какъ ты скоро узналь, что онъ опять сидитъ въ Темиръ-Ханъ-Шуръ. Полагаю, также знаешь что случилось съ Гергебилемъ, и кто теперь въ Казанищахъ усълся на мъсто Шахмала.
- Знаю. Затъмъ и ъду, чтобы твоему генералу доказать, что Джамалъ любитъ Русскихъ, и Чиркей Шамилю не слуга.
  - Прекрасно, могу только похвалить!

Джамалъ принялъ меня въ свои объятія. «Прощай, да хранить тебя Аллахъ!» А въ его маленькихъ, илутовскихъ глазахъ свътилось какъ у блудливой кошки; такъ кръпко, такъ нъжно тебя люблю, что не будь твоихъ проклятыхъ казаковъ, съ винтовками наготовъ, кажись, не выпустилъ бы изъ своихъ объятій.

- Теперь, сказаль я Джамалу, провзжай мимо, приказавъ твоимъ спутникамъ не шалить, ибо мы къ шуткамъ не расположены; а коли тебъ не удастся проникнуть въ Темиръ-Ханъ-Шуру (ворота, я знаю, кръпко заперты, и много тамъ солдатъ съ большими пушками) такъ не забудь въ Казангидахъ Шамилю отъ меня поклониться.
- Всегда шутишь, отвътилъ Джамалъ, замысловато улыбнувшись. Не на нашей улицъ былъ праздникъ: я зналъ, что Джамалъ ъдетъ прямо къ Шамилю, а не къ моему генералу.

Осторожно, съ безпрерывною оглядкой, разъвхались мы въ противуположныя стороны. Сильна была въра въ нашу обоюдную дружбу, а все-таки върнъе было уберечься отъ свинцоваго поцълуя въ спину, пущеннаго на разставанье.

Между льсомъ и Матлинскою переправой на Сулакъ мы навхали на совершенно свъжую «сакму»: пять или шесть соть коней прошли поперекъ нашей дороги изъ горъ на плоскость, до насъ не дальше полусутокъ. Какъ мы позже узнали, Шугибъ-Мулла этимъ путемъ съ значительною партіею Чеченцовъ ночью прошелъ къ Низовому укръпленію. Какое счастіе, что я, ослушавшись Гурко, вывхалъ днемъ, а не ночью: прямо угодили бы мы въ середину Чеченцовъ, и тогда бы дъй-

ствительно сбылось его предсказаніе «видіть меня безъ головы». Самъ онъ такъ кръпко быль увърень въ моей погибели, что, не получая обо мнъ никакого извъстія, запискою, посланною чрезъ лазутчика, сообщиль прямо въ Петербургъ, будто я заръзанъ тьми же Чеченцами, которыхъ миновалъ я, благодаря моему ослушанію.

Тъмъ не кончились однако мои путевыя приключенія.

Отдохнувъ часа два и хорошенько накормивъ лошадей въ отрядъ у Евдокимова, я въ тотъ-же вечеръ поъхаль въ Кази-Юртъ подъ прикрытіемъ уже двадцати пяти Гребенскихъ казаковъ. Ночь была темная, холодная, туманная. Дорога версть на десять пролегала глухимъ лъсомъ. Два Султанъ-Янги-Юртовских Татарина служили намъ проводниками. Забхали мы въ лъсъ, въ которомъ по причинъ темноты и густаго тумана нельзя было видъть ушей своего коня. Казаки охватили меня со всъхъ сторонъ; предо мной, чтобы мнъ дороги не потерять, ъхаль казакъ на бълой лошади и въ бъломъ башлыкъ; проводники открывали дорогу въ головъ команды; два расторопныхъ казака сидъли у нихъ на хвосту, винтовки на-голо, чтобы въ случав чего всадить имъ пулю между плечъ. Въ это смутное время никому изъжителей нельзя было довърить живой Русской души. Въ глубинъ лъса мы стали замъчать, что наши Татары что-то неохотно ъдуть впереди и, пользуясь темнотой, стараются незамътнымъ образомъ пропускать казаковъ впередъ себя. Это обстоятельство возбудило въ насъ подозрвніе, не знають ди они, что въ лъсу скрывается непріятель и поэтому поводу прячутся отъ первыхъ выстръловъ. Не показывая виду, что насъ начинаеть брать сомивше, мы ихъ только снова выдвигали впередъ, когда они забивались въ средину команды, и уговаривали добросовъстно вести по настоящей дорогъ, за что получатъ хорошую денежную награду. Съ каждымъ шагомъ однако дорога становилась тъснъе, огромныя деревья ее загораживали, ямы, кочки, пни, направо, палъво; лошади спотыкались, казаки падали; наконецъ мы забхали въ такую трущобу, что конямъ ходу не стало.

-- Что тамъ зазъвались! Передовые иди, не останавливаться! врикнулъ казачій офицеръ.

— Проводники, сказывають, дорогу потеряли; тумань, темно, ничего нельзя видьть, отвъчали спереди.

- Пустяки, нарочито завели-шепнулъ офицеръ-прикажете?

— Только обезоружить, да снять съ лошадей, ничего больше.

Офицеръ сказалъ два слова уряднику.

Мгновенно оба Татарина очутились на земль, безъ ружей, руки етянутыя за спину. Подвели ихъ ко мнъ; нашелся казакъ-переводчикъ.

-- Вы Янги-Юртовскіе уроженцы; повърить не могу, чтобы отъ

тумана потеряли дорогу: чай зажмуря глаза привыкли ходить по своему родному лъсу; ведите добромъ, награду получите, а не то плохо вамъ будеть.

- Не знаемъ, гдъ мы, вести не можемъ, одинъ шайтанъ знаетъ, куда мы забрели въ такую темь. Другаго отвъта отъ нихъ нельзя было добиться.
- Не знаете какъ впередъ вести, такъ ведите обратно въ Султанъ-Янги-Юртъ.
  - И этого не можемъ; всякую дорогу въ лъсу потеряли.

Терпънія не стало.—Взведи курки, приложись, жди команды!— и по два дула уперлось въ грудь каждому Татарину.

- Теперь безъ отговорки ведите обратно, или прикажу убить какъ собакъ, и тъла здъсь же бросить волкамъ на съядъніе!
- Убей! Аллахъ въ твои руки отдалъ наши головы; а вести не знаемъ, унывно затянули они. Лай-илай-илъ-Аллахъ, Шегеденъ-Магомеденъ...

На что убивать, подумалось мнъ; отъ этого легче намъ не станеть, кровь ихъ на дорогу не выведеть.—Хорошо, сказаль я,— послъ развъдаемся, и приказаль, посадивъ на коней, покръпче привязать къ съдлу.

Составили мы совъть съ офицеромъ и урядникомъ что предпринять. Послъ похожденія съ проводниками заночевать въ лъсу казалось далеко не безопаснымъ. Полагать должно, партія скрывается; но вслика ли?. Кромъ того сыро, холодно, сами померзнемъ да лошадей уморимъ; а какъ выбраться изъ совершенно незнакомой трущобы, ума не приложишь.

Пока мы совътовались, поистинъ не зная чъмъ дъло поръшить, подъвхалъ Поповъ. — Оедоръ Оедоровичъ, сказаль онъ, — моя лошадь, когда мы стояли въ Янги-Юртъ, по вашей милости, ъла тамъ овесъ. Она умный звърь, помнитъ мъсто гдъ ей хорошо было, дорогу найдетъ; прикажи командъ ъхать за мной. Не находя другаго способа, мы ръшились поручить себя чутью умнаго коня.

Поповъ вывхалъ на болве чистое мвсто, закружилъ свою дошадь, бросилъ поводья, ударилъ плетью, и крикнулъ—за мной, только не отставай!

Напрямикъ, чрезъ кусты и буераки, пошла Попова лошадь; мы всъ трускомъ за нею, такъ быстро шагала она, огибая пни и деревья, при чемъ никакъ не теряла сначала принятаго направленія. Часа два промаявшись въ лъсу, мы выъхали на открытое мъсто и увидали предъ собой вдали свътившіеся огни Евдокимовскаго отряда. Вывезла насъ Попова лошадь, за что въ отрядъ и была награждена двойною дачею

овса. Проводниковъ я приказалъ тутъ-же развязать и отпустить на волю Божью. Евдокимову сдать значило поставить ихъ подъ висълицу; а я никогда не былъ сторонникомъ безполезныхъ казней, и одпимъ врагомъ меньше, однимъ больше не могло ни усилить, ни подорвать Русской власти.

У Евдокимова переночевавъ, на другое утро, съ тъмъ же конвоемъ, благополучно я добхалъ до Кази-Юрта, гдъ миъ сообщили, что въ окрестностяхъ дъйствительно рыщуть многочисленныя непріятельскія партін, и въ туже ночь съ Камбулатовскаго поста были похищены патьдесять Донскихъ казачьихъ лошадей. Супруга подполковника Евдокимова, жившая въ Кази-Юрть по сосъдству съ мужемъ, испуганная броженіемъ охватившимъ весь край, обратилась ко мнъ съ просьбой доставить ей возможность съ моимъ конвоемъ добхать до Кизляра, гдъ, казалось, существовало менъе опасности. Въ прикрытіе же мнъ были даны, по распоряжению Кази-Юртовскаго комендата, одна пъхотная рота и тридцать казаковъ, при двухъ орудіяхъ. Холодъ зам'втно усилился; день нашего выступленія отличался особеннымъ ненастьемъ: мокрый туманъ лежалъ на стени, то поливало насъ дождемъ, то засыпало сибгомъ. Евдокимова съ молодою служанкою, изъ плвнныхъ Чеченокъ, ъхада въ маленькой бричкъ; лошадьми правидъ деньщикъ; во время пути мив случалось садиться къ инмъ на облучекъ, но большею частью я вхаль верхомъ. Поздно вечеромъ подошли мы къ Магометову посту, едълавъ болъе тридцати версть. Кромъ навъса для лошадей и биткомъ натисканной казачей казармы турлучной постройки, въ открытомъ полъ, торчала одинокая мазанка «для проъзжающихъ». Евдокимова запяла ту мазанку, предоставивъ мнв ночевать въ бричкъ, содержавшей довольно значительный запась подушекъ и ковровъ. Солдаты расположились въ степи вокругъ скудныхъ огоньковъ. Дождь и сиъгъ, которымъ я подвергался въ теченін всего перехода, промочили меня до рубашки, негдъ было обсушиться; пришлось мокрому улечься въ бричкъ, обложивъ себя подушками и накрывшись коврами госпожи Евдокимовой. На первыхъ порахъ я заснуль тяжелымъ сномъ, но скоро проснулся; разбудили меня невыносимыя страданія. Ночью хватиль сильный морозъ, рубашка примерзла къ тълу, остальное платье ледяною броней сковывало окочепъвшие члены. Хочу приподняться—силы пътъ; хочу крикнуть-голосу не достаетъ; руки, ноги не шевелятся, языкъ одеревенътъ. Сдълать я отчаянное усиліе, какой-то хриплый звукъ вырвался изъ гортани; солдаты, безъ сна лежавшіе возлъ сосъдняго огня, вообразили, что меня ръжеть прокравшійся Чеченець, схватили ружья и опрометью кинулись къ бричкъ. Смекнувъ какая оказія мнъ приключилась, они поспъшили меня вытащить изъ брички и принялись оттирать въ нъсколько рукъ, срывая мерзлое платье. Прибъжать Поповъ, взглянулъ и, долго не думая, поднялъ такой стукъ въ двери мазанки, какимъ мертваго можно было на ноги поставить.

- Нельзя, мы раздёты, откликнулись изъ за дверей. Но это нисколько не остановило Попова; онъ продолжалъ стучать и кричалъ во весь голосъ: «Не въ томъ дёло, сударыни, одёты вы, или неодёты; а дёло въ томъ, что Өедоръ Өедоровичъ замерзъ и не пустите такъ, пожалуй, не довеземъ его до Кизляра въ живомъ видъъ.
  - Дайте только время шубы накинуть.

Чрезъ мгновеніе двери растворились, меня ввели. Поповъ понакидалъ дровъ на тлѣвшіеся еще угли, вспыхнуло огромное пламя. Евдокимова со своею служанкой, однъ шубы на плечахъ, откинувъ въ сторону всякое неумъстное жеманство, принялись готовить чай. Мой распорядительный казакъ однако не далъ имъ долго трудиться.

— Еще имъемъ къ вамъ покорнъйшую просьбу, обратился онъ къ госпожъ Евдокимовой: изволили впустить, хоть и раздъмшись, такъ чтобы ваша добродътель безъ проку не оказалась, не благоугодно ли будетъ предоставить Өедора Өедоровича нашему съ Ивашинымъ усмот рънію, а вашей милости съ дъвонькою лечь лицомъ къ стънъ, головки одъяльцомъ накрыть, и не глядъть что мы станемъ дълать.

Когда Евдокимова согласилась на это предложеніе, тогда казаки разділи меня до нельзя, окрутили одізаломъ, накрыли шубой, мокрое білье развівсили около огня, и объявили, что таперича опять можно глядіть въ мою сторону, пока не примутся меня одівать.

Къ утру я успълъ согръться, выступила даже легкая испарина, и дъло обошлось для меня безъ горячки и безъ воспаленія. По поводу этаго приключенія мы двинулись въ походъ нізсколько позже обыкновеннаго, и Евдокимова не позволила мнъ ъхать верхомъ, а усадила въ бричку между собою и служанкой. На дорогъ встрътили мы Армянина, бъжавшаго съ женою и съ дътьми изъ Тарковъ, отъ котораго узнали, что непріятель большими силами атаковаль Низовое укръпленіе, служившее складочнымъ пунктомъ провіанта, моремъ привозимаго изъ Россіи для Дагестанскихъ войскъ, что гарнизонъ храбро отбивается, но будеть ли въ силахъ устоять, сказать нельзя, потому что число осаждающихъ безпрестанно умножается и даже носится слухъ, будто Шамиль намъренъ имъ прислать орудія, дъйствовавшія противу Гергебиля-Прівхавъ въ Кизляръ, я не мізшкая написаль объ этомъ генералу Фрейтагу, командиру лъваго фланга Кавказской линіи, сообщивъ ему при томъ, въ какомъ положении оставилъ я Гурку въ Темиръ-Ханъ-Шуръ, чего, по забывчивости, не сдълали, отправляя меня въ дорогу. Донесеніе мое я отправиль къ Фрейтагу по летучкъ въ кр. Грозную, а самъ

стремглавъ поскакалъ въ Тифлисъ по почтовой дорогѣ, пролегавшей чрезъ казачьи станицы вверхъ по лъвому берегу Терека.

Скакаль я въ почтовой телегъ по глубокимъ мерзлымъ колеямъ грунтовой дороги, никогда не извъдавшей ни лопаты, ни кирки, и доскакался до совершенной невозможности продолжать путешествіе въ тельть, именуемой костоломнымъ снадобьемъ. Въ Екатериноградской станиць Горскаго казачьяго полка, полковой командиръ князь Георгій Эристовъ предложилъ мнъ свой тарантасъ для дальнъйшаго слъдованія. Пока справляли тарантасъ и пока готовили ужинъ, которымъ предполагалось меня накормить, я прилегь на широкій Турецкій диванъ и заснулъ тяжелымъ непробуднымъ сномъ. Не помню, какъ у меня взяли подорожную, деньги и уложили въ тарантасъ. Очнулся я предъ самымъ Владикавказомъ, проъхавъ болъе десяти часовъ безъ чувства и безъ сознанія. На Военно-грузинской дорогъ мой тарантась, прыгая по камнямъ ровно живой, сталь кряхтъть и стонать; сначала слетъль задній сундукъ, потомъ отвалились козла, казакъ и ямщикъ принуждены были держаться на торчкъ, расшатался кузовъ, его стянули веревкой, а я все продолжаль скакать, и къ вечеру другаго дня подскакаль къ Тифлису. Предчувствоваль я, какая неласковая встръча мнъ готовится. Я туть на лицо, живъ и невредимъ, а сына нътъ. Гдъ опъ? Что съ нимъ? Къ счастью еще въ моемъ карманъ лежало отъ него письмо, служившее живымъ отвътомъ на эти предвидънные вопросы.

На Тифлисской заставъ, несогласно съ обычаемъ курьерской ъзды, я приказаль подвязать колокольчикь, и въ тихомолку, безъ звона, подъъхалъ къ дому корпуснаго командира. Всъ окна были освъщены по случаю пріемнаго вечера. Въ первой, безлюдной залъ я засталь молодаго ординарца, князя Эристова, которому и наказаль, никому постороннему не говора, тихонько доложить о моемъ прівздъ г-ну корпусному командиру.

Вышель корпусный командирь—онъ же мнъ родной дядя—не любезно на меня посмотрълъ и пошель въ свой рабочій кабинеть; а я за нимъ.

Привътствоваль онъ меня не весьма поощрительными словами:

— Зачъмъ прівхалъ и что привезъ, говори!

Я положиль на столь объемистый конверть-въ донесении все сказано.

- Извъстно тебъ содержаніе?
- Полагаю; самъ писалъ.
- Такъ говори!
- Гергебиль погибъ со всъмъ гарнизономъ; Шампль двинулся въ Шамхальство; генераль Гурко блокировань въ Темиръ-Ханъ-Шуръ;

Пассекъ отръзанъ, и гдъ находится въ настоящую минуту, мнъ неизвъстно; весь Съверный Дагестанъ возсталъ; Низовое укръпленіе атаковано; съ трудомъ пробрадся изъ Темпръ-Ханъ-Шуры на линію; а послъ меня, думаю, заяцъ не проскочить.

Корпусный командиръ опустиль голову, минуты двъ просидъль въ глубокомъ молчаніи, а потомъ недовольнымъ голосомъ спросилъ:

— Зачъмъ Гурко прислалъ именно тебя, а не другаго.

- Потому что дъла мнъ коротко извъстны, и я имъю возможность положительно отвъчать на всъ вопросы, которые бы вы вздумали мнъ предложить.
- Нътъ, должна существовать другая причина; твое мъсто при Гуркъ, ты ему нуженъ; завтра же ступай назадъ!
- Съ десятью батальонами можно, а одинъ не проъду; да и Гуркъ мало проку будеть отъ меня однаго.
- Хочу! ступай назадъ, сердито крикнулъ онъ; а батальоновъ мнъ негдъ взять: въ Тифлисъ на караулы не достаетъ.
- Прикажете, повду; но развъ для того только чтобы безъ всякой пользы засъсть въ Кизляръ или въ Казп-Юртъ. Кромъ того, пускай въ вашемъ же присутстви любой докторъ ръшитъ, въ силахъ ли я предпринять новое путешествие: едва держусь на ногахъ.

Дядя моріцился. Горе его трогало меня—не онъ напуталь, а ему выпало на долю распутывать чужую безсмыслицу, отвъчать за чужіе гръхи. Но чъмъ же я быль виновать?

— Хорошо, оставайся! Туть дядя только спросиль: — А Борись?

— Въ Темиръ-Ханъ-Шуръ, живъ и здоровъ, вотъ письмо отъ него.

Взяль онъ письмо и не распечатавъ положиль къ прочимь бумагамъ. Въ головъ у него бродило: Дагестанъ, Гурко, Пассекъ, Низовое;
гдъ взять способы имъ помочь? Теперь, сказаль онъ, пройди къ женъ
въ комнату, минуя гостиную, наполненную людьми, а я пойду къ гостямъ и пришлю ее. Сегодня никто пе долженъ знать о твоемъ пріъздъ; завтра же на базаръ станутъ разсказывать Дагестанскія происшествія. Армянскіе лавочники, бываетъ, раньше меня узнаютъ что
творится въ краъ.

Въ дальней комнать, при тускломъ свъть ночной лампады, свидълся я съ женой посль тяжелой четырехмъсячной разлуки; а тъмъ временемъ разряженныя красавицы и любезники разноязычнаго Тифлисскаго общества продолжали мъняться многозначущими взглядами, щебетать и шаркать въ ярко освъщенныхъ залахъ. Петомъ двоюродныя сестры (было ихъ четыре), урываясь отъ гостей, стали прибъгать со мною поздороваться и узнать о братъ.

На другой же день корпусный командирь, А. И. Нейдгарть ук-

халъ на линію, въ Екатериноградскую станицу, чтобы сблизиться съ мъстомъ происшествій, и туда вызваль на совъщаніе изъ Ставрополя оберь-квартирмейстера войскъ на Кавказской линіи, Д. А. Милютина, и изъ кр. Грозной генерала Фрейтага. Нъсколько дней спустя, я поъ-халъ слъдомъ за нимъ и въ Екатериноградъ, собираясь дальше ъхать, пошелъ къ нему явиться и откланяться. Занималъ онъ казачій домъ, состоявшій всего изъ двухъ комнатъ; въ первой изъ нихъ столкнулся я съ Фрейтагомъ, уходившимъ отъ корпуснаго командира. Обрадованные встръчей, мы обнялись.

— Бду въ Темиръ-Ханъ-Шуру выручать Гурку, когда наберу до-

статочно войска, сказаль мнъ Фрейтагъ-хотите со мной?

- Спасибо за любезное предложеніе; другой разъ готовъ имъ воспользоваться, а теперь досыта нагулялся—и безъ всякаго проку для дъла и для самаго себя.
  - Понимаю и не стану васъ винить. А у васъ тамъ, что творилось?
- Какъ всегда: благихъ намъреній полонъ кармапъ; а какъ понадобится выложить, да себя показать, такъ руки дрожать—и добра не видать. А здъсь?
- Таже пъсня, да на другой ладъ. На мъсто прямаго дъла хитрые подкопы. Тошно становится.

Не видъли мы, что во все время нашего разговора корпусный командиръ стояль въ полурастворенныхъ дверяхъ своей спальни и слушалъ. Замътивъ его присутствіе, Фрейтагъ вышелъ скорыми шагами, а я вошелъ къ Александру Ивановичу.

- Кажется между вами и Фрейтагомъ существуетъ кръпкая дружба, сказалъ онъ: другъ другу передаете ваши душевныя впечатльнія?
- Да, отвъчалъ я, еще съ Польской войны знакомы и дружны. Очень его люблю и уважаю: прямой, благородный человъкъ, отличный генералъ.
  - А мив онъ не сильно понравился.
  - Почему, ежели дозволено спросить?
  - Много слишкомъ объщаеть; очень самоувъренъ.
- Чего не можеть, того и не станеть объщать; а что объщаеть,
   то и сдержить.
  - Сподоби Господь вашими устами медъ пить!

Изъ этихъ немногихъ словъ корпуснаго командира я успълъ только замътить, что добрые люди постарались Фрейтага уронить въ его глазахъ. Не всъмъ добрый и честный Робертъ Карловичъ приходился по сердцу. Офицеры готовы за него въ огонь и въ воду; солдаты любятъ какъ роднаго отца; ни предъ къмъ спины не гнетъ; безпрестанныя удачи; — въдь досадно, и подъ конецъ даже обидно.

А Фрейтагь и на этоть разъ отлично исполниль все что объщаль. По того уже освободивъ Низовое укръпленіе, вследствіе моего уведомденія, онъ собрадъ последнія войска, которыми обстоятельства позводяли располагать на лъвомъ флангъ Кавказской линіи, четыре батальона и соть шесть казаковъ, двинулся съ ними къ Темиръ-Ханъ-Шуръ, освободиль Гурку, и вмъсть съ нимъ пошель выручать Пассека, окруженнаго непріятелемъ въ Зирянахъ, гдв онъ принужденъ былъ всть конину, и еле-еле отбивался въ виду очевидной опасности погибнуть со всъмъ своимъ отрядомъ. Попалъ Пассекъ въ западню по собственной винь. Приказаніе очистить Хунзахь и форсированнымъ маршемъ идти въ Темиръ-Ханъ-Шуру, 6-го Ноября, отправленное мною съ Оглинской горы, получиль онь на другое утро; и вмъсто того чтобы выступить въ туже ночь, какъ приказывалъ Гурко, безъ всякой основательной причины промедянть девять дней, т. е. выступить 16-го, а 17-го Хаджи-Мурать овладъль Бурундухкальскою башней и не пропустиль его. Отчаянная попытка Пассека прорваться чрезь эту тъснину повела только къ тому, что его отрядъ, испытавъ полное пораженіе, быль отброшень къ Зирянамь, въ долину Койсу. Владимиръ Осиповичъ, сказывали мив потомъ, узнавъ о положении, въ которое Пассекъ себя поставилъ, буквально не исполнивъ посланнаго ему приказанія, выходиль изъ себя, въ порывахъ неукротимаго гитва заочно грозилъ его отдать подъ судъ, разжаловать, разстрълять; а когда, благодаря Фрейтагу, 17-го Декабря сошелся съ нимъ въ Бурундухъ-Кале, не устояль противу слезъ и рыданій, съ которыми Пассекъ бросился его обнимать, какъ своего спасителя, и-все ему простиль. А затъмъ Пассекъ не миновалъ своей цъли: былъ произведенъ въ полковники должно думать—за ослушаніе; за храбрую Зирянскую оборону получиль Георгія и генеральскій чинь, когда представиль краснорычиво составленную реляцію о своихъ, въ Аваріи совершенныхъ подвигахъ. Лва года спустя, кончиль онь свое существование оть Чеченской пули, въ глуши Ичкеринскаго лъса, во время такъ называемой «сухарной экспедиціи».

Р. К. Фрейтагъ, которому на Кавказъ выпало на долю всегда кого нибудь выручать (полковника Брусилова, осажденнаго въ Гуріи инсургентами; Гурко, блокированаго въ Темиръ-Ханъ-Шуръ; Воронцова, безвыходно застрявшаго въ Ичкеринскомъ лъсу), прожилъ дольше. Измученный трудовою жизнью, померъ онъ отъ чахотки въ 1852 году.

А меня, свидътеля Гергебильской драмы, пока еще земля продолжаеть терпъть.

# НОВЫЯ СВЪДЪНІЯ О ПОЛЕЖАЕВЪ.

Въ очеркъ жизни Полежаева, въ первой книгъ «Русскаго Архива» за 1881 г. сказано: «Въ біографіи Полежаева мы на первомъ же шагу встръчаемся съ неопредъленными и сбивчивыми свъдъніями. Даже при обозначеніи полнаго его имени представляются противоръчія. Такъ, напримъръ, по «Настольному Словарю» Толля, «Русскому Экциклопедическому словарю» Березина и «Библіографическому указателю Русской и всеобщей словесности» Межова (Спб. 1872 г.), Полежаевъ названъ Александромъ Петровичемъ, а время его рожденія отнесено къ 1810 году; у г. Гербеля, въ «Біографической Христоматіи Русскихъ поэтовъ», онъ поименованъ Александромъ Ивановичемъ, а рожденіе его отнесено къ 1807 году. Это послъднее хронологическое указаніе должно быть върнъе; потому что катастрофа, постигшая Полежаева, во время его студенчества, въ 1826 г.,—т. е. отдача въ солдаты,—на врядъ-ли могла послъдовать тогда, когда ему было только 16 л. отъ роду, и очевидно, что она случилась уже на 20 году его жизни (стр. 316)».

Но дъло въ томъ, что и эти извъстія невтриы.

Въ дълахъ, хранящихся въ архивъ Московскаго Университета, можно найти свёдёнія, которыя вполнё разъясняють вышеозначенныя недоразумънія. Именно между дълами Универсптетскаго Правленія за 1820 годъ одно (№ 481 по 2 столу) заключаеть въ себѣ документы о пребываніи Полежаева въ Университеть. Они начинаются прошеніемъ, поданнымъ Правленію 30 Сентября 1820 года «оть уволеннаго изъ мъщанства Александра Полежаева». Въ этомъ прошенін, писанномъ постороннею рукою, но подписанномъ самимъ просителемъ сказано: «Изучившись Россійскому, Латинскому п Французскому языкамъ, Исторіи, Географіи и Арпеметикъ и по увольненіи моемъ изъ Саранскаго Мъщанскаго Общества, желаю продолжать учение мое въ семъ Университеть, почему Правленіе Императорскаго Московскаго Университета покорнъйше прошу допустить меня, по надлежащемъ испытаніи, къ слушанію профессорскихъ лекцій и включить въ число вольныхъ слушателей Словеснаго Отдъленія. Свидътельство о увольненіи меня изъ Общества прилагаю при семъ въ оригиналъ».

«1820 г. Сентября, 24 дня, Пензенской губерніи Саранское Мъщанское Общество, будучи на полномъ мірскомъ сходъ, дало сіе увольненіе изъ

среды себя мъщанину Александру Иванову Полежаеву въ томъ, что обучаясь, онъ, Полежаевъ, въ настоящихъ молодыхъ лътахъ, имъя нынъ отъ роду оныхъ только пятнадиать льтт, Россійской грамотъ и разнымъ наукамъ, пріобрълъ, какъ сдълалось извъстно намъ, хорошее познаніе, по которому и намъренъ носвятить себя служенію по ученой части, закономъ дозволенной, на что мы, по одиночеству его, нимало не препятствуя желанію его Полежаева и чтобы могь онъ болье себя усовершенствовать, всъ единогласно изъ Общества Мъщанскаго его, Полежаева, навсегда уволили: и государственныя подати платежемъ до будущей ревизіи приняли на себя. Въ чемъ ему сіе за рукоприкладствомъ нашимъ и свидътельствомъ Саранскаго Городоваго Магистрата и дали. Къ сему увольненію мъщанскій староста Алексъй Кокуевъ руку приложилъ». (Слюдуют подписи мъщану).

И такъ изъ увольнительнаго свидътельства видно, что Александру Полежаеву въ Сентябръ 1820 года было пятнадцать лътъ и что стало быть онъ родился въ 1805, а не 1807 году. Эта поправка имъетъ за себя преимущество оффиціальнаго свъдънія, не говоря уже о томъ, что ранъе пятнадцати лътъ Полежаевъ не могъ бы поступить въ Университетъ. Наконецъ, какъ изъ этого свидътельства, такъ и изъ собственнаго прошенія, поданнаго въ Университетское Правленіе Полежаевымъ, видно, что онъ назывался Александромъ Ивановичемъ. Любопытно и то обстоятельство, что въ числъ Саранскихъ мъщанъ, подписавшихся подъ свидътельствомъ, былъ одинъ, носившій одну съ будущимъ студентомъ и поэтомъ фамилію, именно Евдокимъ Полежаевъ.

Остальные документы, находящіеся въ томъ же діль, дають слівдующія свідінія о пребываніи Полежаева въ Московск. Университеть.

Въ слъдствіе вышеприведеннаго прошенія онъ подвергнуть быль испытанію въ наукахъ ординарными профессорами Н. Е. Черепановымъ, Т. И. Перелоговымъ и адъюнктомъ И. М. Снегиревымъ, которые и донесли Университетскому Правленію отъ 15 Октября 1820 года слъдующее: «По назначенію господина ректора Университета, мы испытывали уволеннаго изъ мъщанства Александра Иванова Полежаева въ предметахъ, которые предварительно должны быть извъстны вступающимъ въ Университетъ для продолженія наукъ, и нашли его способнымъ къ слушанію профессорскихъ лекцій въ званіи вольнаго слушателя, о чемъ и имъемъ честь чрезъ сіе донести Правленію Университета». На основаніи этого донесенія Полежаевъ былъ допущенъ къ слушанію профессорскихъ лекцій. Не ровно черезъ годъ, 20 Октября 1821 года, онъ подаль въ Университетское Правленіе такого рода прошеніе: «Прошлаго 1820 года въ Октябръ мъсяцъ принять я въ сей

Университетъ по экзамену и слушалъ профессорскія лекціи по Словесному Отдъленію. Нынъ по встрътившимся обстоятельствамъ не могу болъе продолжать ученія моего, а потому Правленіе Императорскаго Московскаго Университета покорнъйше прошу, уволивъ меня отъ Университета, возвратить представленное мною увольнение изъ Общества». Согласно этому прошенію Правленіе исключило Полежаева изъ списка университетскихъ слушателей и возвратило ему увольнительное свидътельство. Но шесть дней спустя, Полежаевъ подалъ Правленію новое прошеніе: «Непредвидимыя домашнія обстоятельства принудили меня протист моего желанія утруждать сіе Правленіе о увольненіи моемъ изъ Университета съ возвращениемъ представленнаго мною свидътельства Мъщанскаго Общества, а какънынъ по перемънившимся уже обстоятельствамъ, позволяющимъ мнъ докончить начатое мною ученіе, я опять имъю ревностное желаніе вступить въ сей Университеть, то посему Правленіе Императорскаго Московскаго Университета покоривйше прошу не поставить мив въ вину того, что я вторично безпокою гг. членовъ Правленія Университета о включеніи меня въ число обучающихся въ семъ Университетъ, при чемъ честь имъю приложить обратно увольнение изъ Мъщанскаго Общества». Въ тотъ же день Правленіе постановило: «Просителя Полежаева включить по прежнему въ списокъ вольныхъ слушателей, а документы его хранить при дълъ» 1).

Только что приведенныя свъдънія необходимо принять во вниманіе, какъ поправку къ словамъ Д. Д. Рябинина (на стр. 319): «Какъ бы то ни было, въ Августъ 1823 года Полежаевъ вступилъ въ Московскій Университеть, по какому факультету, — намъ неизвъстно». Какъ мы выше видьли, Полежаевъ вступиль въ Университетъ двумя годами ранве и, какъ подобаетъ поэту, на Словесное Отдъленіе. Остается прибавить, что на обороть послъдняго прошенія Полежаева имвется надпись: «Приложенное при семъ свидътельство препровождено въ Совъть Іюля 20-го 1826 года за № 2743»—и дъйствительно въ дневной запискъ того засъданія Университетскаго Совъта, которое происходило 14 Іюля 1826 года, въ ст. 9 сказано было, что Совъть слушалъ прошенія трехъ вольныхъ слушателей, и въ томъ числъ-Словеснаго Отдъленія Александра Полежаева, о томъ, что «окончивши курсъ наукъ и получивъ о томъ свидътельства, при семъ прилагаемыя (т.-е. отъ профессоровъ-экзаменаторовъ), просять они, на основании имяннаго высочайшаго указа оть 10 Ноября 1811 года, представить ихъ куда слъдуеть къ исключенію изъ податнаго состоянія» (стр. 603 Дневн. За-

<sup>1)</sup> Въ стать т. Рябинина (Р. Архивъ 1881 г., I, стр. 328) говорится о намъреніи дяди Полежаева взять его изъ Университета въ 1824 году.

писокъ Унив. Совъта за 1826 г.); а въ слъдующемъ засъдани, происходившемъ 21 Іюля было доложено, что Правленіемъ представлены въ Совъть «увольнительныя свидътельства» просителей. Совъть опредълилъ: препроводивъ эти свидътельства къ высшему начальству, ходатайствовать чрезъ оное предъ Правительствующимъ Сенатомъ объ исключеніи изъ податнаго состоянія принадлежавшихъ къ нему вольныхъ слушателей, «какъ окончившихъ курсъ слушаемыхъ ими наукъ», а въ числъ ихъ и А. И. Полежаева (стр. 621—622 Днев. Записокъ Совъта).

Такимъ образомъ оказывается, что Полежаевъ не быль собственно студентомъ Московскаго Университета, а только вольнымъ слушателемъ его, хотя въ то время между этими званіями и не было столь ръзкаго различія, какое существуетъ нынъ; что Полежаевъ слушалъ лекцін въ теченіе шести літь (1820—1826); что въ Іюль 1826 года, онъ считался уже кончившимъ курсъ и для полученія имъ окончательнаго аттестата оставалось только исходатайствовать у Сената увольпеніе изъ податнаго состоянія, согласно указу 10 Ноября 1811 года, въ коемъ было сказано: «Учрежденіемъ въ нашей имперіи университетовъ желали мы доставить способы подданнымъ всёхъ состояній почерпать въ нихъ познанія въ высшей степени. Симъ открыди мы поприще для усовершенія талантовъ отличныхь; но однимъ вступленіемъ въ университеты мы не имъли въ намъреніи освободить состоянія, въ окладъ положенныя, отъ общей ихъ повинности: ибо сіе вступленіе не представляеть еще отечеству члена, образованнаго по намъренію нашему. По сему уваженію и въ разръшеніе недоумьній, возникшихъ между начальствами, повельваемъ: студентовъ, поступающихъ въ университеты изъ состояній, въ окладъ положенныхъ, и кои бы пожелали посвятить себя ученому званію, или же военной и гражданской службъ, исключать изъ оклада не прежде, какъ по окончаціи ими полнаго курса ученія въ университеть; о чемь начальство учебное, согласно изъявленному отъ нихъ желанію, всякій разъ имбеть представлять Правительствующему Сенату» (Сборникъ Постановленій по Мин. Нар. Просв. т. І., изд. 2., стр. 759). Но Полежаеву не удалось получить сенатскаго увольненія, а стало быть и университетскаго аттестата; ибо вскоръ послъ того какъ состоялось вышеприведенное постановленіе Университетскаго Совъта, онъ быль отданъ, по повельнію Императора Николая I, въ солдаты за свою поэму «Сашка». Событія, описанныя г. Рябининымъ на стр. 337—340, относились стало быть къ тому времени, когда Полежаевъ уже достигь до 21 года своей жизни.

Нилъ Поповъ.

## ЧЕТЫРЕ СТАТЬИ КНЯЗЯ В. Ө. ОДОЕВСКАГО.

Три тома "Сочиненій Князя В. О. Одоевскаго", давно исчезнувшіе изъкнижной продажи, составляють лишь малую долю того что онъ написаль на своемъ сравнительно-короткомъ въку. Изъмножества оставшихся послівнего рукописей выбраны здісь четыре статьи, имієющія общее историческое значеніе. Остальныя требують еще разработки, и мы ув'єрены, что между ними найдется много такого, что вполнів подлежить обнародованію.

Покойный князь Одоевскій постоянно слідиль за наукой, искусствомь, словесностью и всіми явленіями Европейской жизни, и это отнимало у него (какъ и у многихъ Русскихъ людей) время и силы для самобытнаго творчества. Съ свойственною Русскому человіку ироніей надъ самимъ собою онъ изобравиль въ первой изъ нижеслідующихъ статей собственное положеніе на службів и въ средії Петербургскаго чиновничества: "Донъ Кихотъ XIX стольтія" (который появился въ Петербургі, въ "Сборникт на 1838-й годъ", ныніз рідкой книгі, и не вошель въ печатное собраніе сочиненій князя Одоевскаго). Статья эта свидітельствуєть, какъ давно водворилось то зло, отъ котораго наиболіте страдаетъ современная Россія. Она же показываеть, что и оглашеніе онаго началось издавна.

Князь Одоевскій соединяль съ Европейскимъ, философски-энциклопедическимъ образованіемъ, не только глубокую любовь къ коренному Русскому народу, но и весьма върное чувство, которое лучше всего назвать чувствомъ Русской дъйствительности.

Долгая привычка обсуждать государственные вопросы и даже косвенно или прямо принимать участіе въ ръшеніи нъкоторыхъ изъ нихъ, производила то, что князь Одоевскій ясно предвидълъ, какая мъра своевременна, и какая, наоборотъ, несогласна съ благомъ Русскаго народа.

Немногіе, подобно ему, въ теченіи долгаго царствованія Николая Павловича, такъ ясно понимали и потому такъ горько оплакивали политику Александра І-го, начавшаго истощительныя для Русскаго народа войны за спасеніе Австріи, Пруссіи, за Англійскія, Меттерниховскія и т. п. выгоды, войны, отвлекавшія Россію отъ прямой и главной ея задачи: улучшенія внутренняго быта, преимущественно же быта многомилліоннаго крестьянства. Мало людей, кто бы такъ какъ онъ больлъ душею о судьбъ кръпостныхъ крестьянъ \*) и о нашей безсудности.

<sup>\*)</sup> Немногимъ извъстно, что мать князя Одоевскаго была простолюдинка. II, 31.

Тому, кто зналъ это, вполит понятенъ восторгъ князя Одоевскаго, когда паконецъ преобразованіе стало сбываться. Понятно, почему опъ праздноваль ежегодно день манифеста 19 Февраля особенно торжественно, до самой своей смерти.

Но тогда, передъ событіемъ, въ концѣ 1860-го года, противники великаго дѣла пустили въ ходъ всѣ пружины, чтобы сколько возможно затормозить его всѣми средствами и между прочимъ разными устрашеніями.

И вотъ въ первые дни 1861-го года, за полтора мѣсяца до 19-го Февраля, князь Одоевскій нишетъ записку для Государя, въ которой старается опровергнуть главный доводъ противниковъ, будто дарованіе новыхъ правъ крестьянамъ обязываетъ непремѣнно дать новыя права и участіе въ правленіи и дворянству.

Князь Одоевскій по своему происхожденію и общественному положенію принадлежаль къ высшей Русскої знати. Но въ немъ не было ни тъпи сословныхъ предразсудковъ. Охотпо онъ признаваль только аристократію ума, знаній, благороднаго чувства и дарованій; онъ, почти одинъ, призываль своихъ собратьевъ къ служенію "и наукъ". Скажемъ болье: онъ не любилъ ихъ главньйше за недостатокъ такого служенія. Всёми силами возставаль онъ противъ феодализма... И здысь у мыста помянуть его особую вражду къ тому что онъ называль "остзеизмомъ". Конечно, вражду эту раздыляли и тогда уже многіе; по не всь, далеко не всь, рышились-бы въ его положеніи и въ такую минуту выразить ее, какъ это онъ сдылаль въ конць своей записки, поданной такому Государю, каковъ быль покойный Государь.

И не смотря на всю его необыкновенную скромность, впоследствіи не безъ отрады вспоминаль опъ, что записка эта принесла тогда пекоторую долю пользы.

Прошло четыре года. Въ первые дни 1865 года Московское дворянство въ очередномъ собраніи своемъ рѣшило представить Государю адресъ объ учрежденіи въ Россіи чего-то въ родѣ палаты лордовъ или боярской думы. Поминалось, правда, и о "лучшемъ людѣ", т. е. о палатѣ депутатовъ, но очевидно цѣль была не въ ней.

Князь Одоевскій въ то время ув'яжаль изъ Москвы въ Петербургъ, но быль ув'ядомляемъ изъ дня въ день и чуть не изъ часу въ часъ, какія р'вчи держались въ залъ Московскаго Дворянскаго Собранія. Онъ зналъ, чему аплодировали дамы съ хоръ и публика изъ-за колоннъ. Все это волновало его чрезвычайно, и онъ съ нетерпъніемъ ждалъ возможности высказать свое негодованіе противъ "верховниковъ".

Возможность скоро представилась: газета Въсть съ восторгомъ напечатала пресловутый адресъ... Князь Одоевскій гордился тімь, что его предокъ первымъ подписался подъ уложеніемъ царя Алексъя Михапловича (равно и противодъйствовалъ Никону, этому пеудавшемуся Русскому папъ); но "уложе-

ніе" налаты лордовъ въ Россіи возмутило его до глубины души. Это отчасти и выразиль онъ въ третьей изъ нижеслъдующихъ статей. Все же послъ того одна дама, а именно А—и, урожденная С., сдълала ему упрекъ за его, будто пристрасное, противодъйствіе. Князь счелъ нужнымъ отвъчать ей особымъ письмомъ, такъ же здъсь помъщаемымъ.

Я. О. О-въ

I

## СЕГЕЛІЕЛЬ.

## донъ-кихотъ хіх стольтія.

СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХЪ ДЪТЕЙ.

(Отрывокъ изъ 1-й части).

### КАБИНЕТЪ СЕГЕЛІЕЛЯ.

Столг ст кипами бумаг, книгами, рисунками; кругом музыкальные инструменты, физическіе и химическіе снаряды.—Свътает.

сегеліель (сбрасивая съ себя платье).

Уже три часа... вся почь потеряна... и по напрасну... Я не могъ найти ни одной мпнуты свободной, не могъ поговорить ни съ графомъ, ни съ княземъ... Кажется, я провёлъ эти пять часовъ для того только, чтобы увъриться въ погибели Лидіп.... Лидіп!... Но прочь это земное чувство! Не для наслажденій послань я на землю... Но зачімь? Что меня ожидаеть? Что значили слова Луцифера? О! Кипріяно! Кипріяно! вспоминаю тебя! Помню, какъ въ моей первой жизни я насмъхался надъ тобою, въ угодность Луциферу... Я испытываю твои терзанія: всё вижу, всё понимаю въ настоящую минуту, --- но прошедшее, будущее--кто разръшить васъ?... Злополучный, я всё вижу, всё понимаю—для того только, чтобы не видать конца страданіямъ человъка, увъряться въ тщетъ моихъ усилій.... Если бы за нихъ была мив награда? Еслибы могь я върить, что мон мысли--добро, что я страдаю не напрасно, что когда-нибудь мои страданія принесуть добрый плодъ людямь? Нъть и этой увъренности!... А чувство любви къ человъчеству пылаетъ въ душъ моей, мучить меня.... О судьба! судьба! Зачъмь ты вложила въ меня это терзающее, это безпокойное чувство? Всю-бы вселенную хотъль я обхватить въ мои объятія; всъхъ людей хотъль бы прижать къ моему сердцу—простираю руки и обнимаю одно облако. Зачъмъ не могу я, подобно другимъ людямъ, назначить предълы моему чувству, спокойно избрать предметъ и спокойно заниматься имъ, забывая о вселенной? (Развертывая книгу). Вотъ человъкъ, написавшій нъсколько томовъ о грибахъ. Съ юныхъ лътъ обращаль онъ вниманіе лишь на одни грибы: разбиралъ, рисовалъ, изучалъ грибы, размышлялъ о грибахъ—всю жизнь свою посвятилъ однимъ грибамъ. Царства рушились, губительныя язвы раждались, проходили по земль, комета таинственнымъ теченіемъ пересъкала орбиту солнцевъ, поэты и музыканты наполняли вселенную волшебными звуками—онъ, спокойный, во всёмъ міръ видъль одни грибы и даже сошель въ могилу съ мыслію о своёмъ предметь—счастливець!...

Но что? Я, кажется, мечтаю... А сколько мей еще работы въ нынъшнюю ночь.... За что прежде приняться? А между тъмъ земная природа просить своего: тело мое ослабло, глаза смыкаются. Но переможемъ себя: этотъ напитокъ прогоняетъ сонъ и-зараждаетъ болъзни.... Что нужды! Ну-проспись бренная, немощная природа!... (Выпивает стоящій возль него стакант ст опіумомт). Но съ чего начать?—Посмотримъ эти бумаги: вотъ проектъ благотворительнего заведенія,.... (Читает Прекрасно! Сочинитель искренень; онъ дъйствуеть не изъ тидеславія... Но, что я вижу? Сколько препятствій ему предстоить. Этому доброму человъку не согнуть ихъ; надобно помочь ему... но какъ? Надобно опровергнуть всв эти возражения, доказать, что они не имъютъ никакаго основанія. Но для этого-для этого надобно написать цълую книгу; я вижу по возраженіямъ его противниковъ, что они не имфють даже первоначальнаго познанія о предметь, противъ котораго они возстають: для нихъ надобно начинать съ азбуки, --а это діло должно быть готово завтра! Невозможно! Надобно будеть объяснить это графу. Посмотримъ далъе. Докторъ проситъ испытать въ госпиталяхъ изобрътенное имъ декарство противъ чахотки-посмотримъ... Что я вижу? Несчастный врачь! Онъ не знаеть, что въ этомъ растении скрывается ядь, самый разрушительный для человъческаго организма.... Что мудренаго? Химики еще не открыли этого яда-и открыть ли имъ съ ихъ средствами!... Надобно вразумить этого доктора-но какъ? Я ему долженъ говорить о такихъ понятіяхъ, которыя, можетъ быть, еще чрезъ сто лътъ, не прежде, будутъ извъстны людямъ.... Чтобы истолковать имъ, чтобы доказать, что это растеніе пагубно для человъка-надобно опровергнуть вст нынтышия мития.... Что же дтлать? Нтть ли средства объяснить имъ?..... Объяснить!.. Но для этого надобно начать съ

ихъ понятій, начать говорить ихъ языкомъ... надобно выучиться ихъ языку.... Испытаемъ. (Развертывает курсъ медицины).... Какой сборъ нелъпостей, неправильныхъ наблюденій, ложныхъ выводовъ! Еще 20 лътъ, и ничего изъ того, что признается здъсь за неоспоримую истину, не уцълветь.... Бъдные люди! Они дали названія вещамъ несуществующимъ, пропустили существенное, сами себъ закрыли путь къ истинътысячью именъ, раздъленій, подраздъленій... Полжизни падобно употребить, чтобы опровергнуть всё это — и полжизни надобно употребить, чтобы выучиться говорить ихъ языкомъ! Ужасно! Ужасно!... А между тъмъ этотъ докторъ вздить въ домъ къ графу; онъ своимъ лекарствомъ будетъ лечить Лидію, и я пе найду средства спасти ее оть върной смерти! Нельзя ли стороною?—Испытаемъ—(работаетъ).... но здъсь еще другія бумаги. Что такое? Г. А. просить о чинь, — Г. Б. просить о награжденіи — представленіи къ ордену, еще, еще, еще—всё тоже -ну! Это всё можеть погодить... эти господа не умруть, если не получать чина.... Но докторъ, докторъ! Въ простотъ сердца, въ увъренности сдълать добро-каждый день кладёть гръхъ на свою дущу.... (задумывается). А это благотворительное заведеніе! Если я къ утру не успъю защитить его-оно погибнетъ.... За что приняться? Въ этомъ участін, которое возбуждаеть во мив предложение доктора — не скрывается ли чувство эгоизма? Не одно ли желаніе спасти Лидію?... Отъ благотворительнаго заведенія тысячи людей будуть счастливы..... Поспъшимь же окончить прежде это дъло.... (работаетъ)... а между тъмъ докторъ будетъ спокойно морить людей.... Нътъ, падобно прежде всего опровергнуть его мнъніе.... Что дълать! Одно должно доставить тысячь людей счастіе... другое должно спасти тысячи же людей отъ върной смерти.... а утро близко... кто разръшить мое сомивние? О какъ тяжка ты, человъческая одежда! (Иишетъ и съ безпокойствомъ переходитъ отъ одной работы къ друюй. Въ это время Мильтоновъ Луциферъ и другіе падшіе духи проносятся надъ Сегеліелемъ).

мильтоновъ луциферъ.

Воть и нашъ прилежный Сегеліель...

ACTAPOTA

Дальше... дальше... онъ почуеть насъ...

дуциферъ.

Будь спокоенъ—онъ видитъ меня только тогда, когда я хочу, чтобы онъ меня видълъ... А! онъ трудится надъ двумя важными дълами... и какъ трудится—какое безпокойство въ его душъ, какъ онъ горитъ лю-

бовью къ человъчеству... пылай! пылай! Но вспомни, что на тебъ человъческая одежда.... Увидимъ, какъ-то успъешь въ своемъ намъреніи.... (Распростирает крылья надъ Сегеліелемъ..... Сегеліель наклоняет голову, глаза его смыкаются, онг долго борется и, наконецъ засыпаетъ глубокимъ сномъ. Духи съ хохотомъ улетаютъ).

#### ТАЖЕ КОМНАТА СЕГЕЛІЕЛЯ.

Сегеліель на креслахъ, погруженный въ глубокій сонъ; предъ нимъ догорающія свичи. Духъ Полуночи и духъ Полудня встричаются надъ его головою.

#### духъ подудня.

Живое или мертвое тёло ты передаешь мнъ?

#### духъ полуночи.

И живое и мертвое вмъсть. Это собрать нашъ, но въ мертвенной оболочкъ.

духъ полудня.

Чѣмъ живеть онъ?

духъ полуночи.

Любовью.

духъ полудня.

Чъмъ умеръ онъ?

#### духъ полуночи.

Любовью! Онъ любить всё въ этомъ мірѣ; но любить и Луцифера. Чудное дѣло! Любовь, сотраданіе къ людямъ влечёть его въ вѣчную бездну. Несчастный, растерзанный зломъ человѣка, ропщеть на благость Творца и, безумный, Его обвиняеть!...

#### духъ полудня.

О, такъ Луциферъ осквернилъ въ немъ и райское чувство!

#### духъ полуночи.

Но это чувство томить Сегеліеля больше, чёмъ всё его страданія вмёстё.... Внимай: въ эту ночь я что-то чудное видёль. Падшіе духи здёсь собирались и въ преступномъ совётё трудились надъ глубокимъ, таинственнымъ зломъ; тлетворнымъ туманомъ нечистые сны съ изголовья людей поднимались, всё осквернялося въ мысляхъ людей, поэтъ не находилъ вдохновенья, и призракъ тщеславья непрестанно ему въ очи являлся; усталый ученый науку свою проклиналъ, супругъ отъ подруги своей отвращался, созвъздія крови надъ главами младенцевъ сливались. Что замышляли падшіе духи? Сътями они окружили собрата; любовь-ли хотятъ переплавить въ проклятье.....

духъ полудня.

Быть можеть-Сегеліелю спасенье!

лухъ полуночи.

Быть можеть -- конечная гибель.

духъ полудня.

Кто знаетъ!...

духъ полуночи.

Кто знаетъ!...

духъ полудия.

Что земля?...

духъ полуночи.

Еще на мгновеніе подвинулась къ солнцу...

духъ полудия.

Я тоже замътиль....

ова вмаста.

Долго! долго!... (Разлетаются вз противоположныя стороны.)

СЕГЕЛІЕЛЬ (просыпается).

Какой странный сонъ... Но что я видълъ? Какъ будто собратья мои носились надо мною—шорохъ ихъ крыльевъ разбудилъ меня... они что-то говорили... они упоминали мое имя... имя Луцифера... но что? я не могу вспомнить.... (задумывается)... Нътъ, тщетно хочу я возобновить въ моей памяти это сновидъніе... кажется вотъ оно... достигь—хочу удержать—все разсыпается какъ могильный пепель.... О, какъ тяжка ты, человъческая одежда!.. (взглядывает съ ужасомъ на часы)—Уже полдень...

(Входить севретарь графа).

СЕКРЕТАРЬ.

Графъ проситъ васъ поскорве принести бумаги, которыя онъ сегодня долженъ везти....

сегеліель (съ отчапніемь).

Бумаги! Сію минуту.....

СЕКРЕТАРЬ.

Онъ говорить, что отдаль вамъ вчера проектъ доктора...

сегеліель.

Не готово.....

CEEPETAPЬ.

Записку противъ благотворительнаго заведенія....

CEPEZIEAB

Не кончено.

секретарь.

А пуще всего представленія къ наградамъ....

сегеліель.

Я за нихъ и не принимался....

CEEPETAPЬ.

Помилуйте? Какъ это можно?—Графъ будеть очень недоволенъ.....

сегеліель.

Что дълать! Невозможно: я работаль до истощенія силь... Одно дъло доктора требуеть по крайней мъръ двухъ-мъсячной работы.

сек ретарь,

И помилуйте! Написали-бы предложение составить комитеть, и дъ-

сегеліель.

Комитеть, комитеть! Я знаю ваши комитеты—имъ что за нужда, что выдумка доктора уморить сотню людей....

CEKPETAP b.

Однакожъ позвольте-у насъ есть люди свъдущіе, опытные....

сегеліель.

Знаю я этихъ свъдущихъ и опытныхъ людей—много ихъ гръховъ переходило черезъ мои руки; не разъ я не върилъ своимъ глазамъ, читая какое-нибудь умное имя подъ невыразимою глупостью.... Есть для нихъ личная выгода, они расшевелятъ всю преисподнюю; нътъ выгоды—и трава не рости....

CEKPETAP b.

А записка объ уничтоженіи благотворительнаго заведенія? Қажется, туть была самая пустая работа.

#### сегеліель.

Пустая? Эта записка внушена безсмысліемъ и адскою злобою! Если сочинитель ея восторжествуеть, тысячи людей не будуть имъть пристанища, тысячи дътей останутся безъ воспитанія, безъ присмотра, на жертву нищетъ и разврату... По крайней мъръ недълю надобно для того, чтобы опровергнуть всъ хитрыя доказательства, всъ коварныя вычисленія, которыми сочинитель умъть прикрыть свое адское намъреніе.

#### CERPETAPЬ.

Да помилуйте.... Я право не понимаю, что вамъ до всего этого за дъло? Въдь не вы отвъчаете.

сегеліель.

Какъ не я?

#### СЕКРЕТАРЬ.

Что вы ни напишите—ръшать другіе; слъдственно, вы всегда въ сторонъ.... Лекарь будеть морить людей, смъло говорите: не я виновать; другіе позволили уничтожить благотворительное заведеніе—опять не я виновать, другіе приказали; а какъ залежались у васъ бумаги, то туть вы виноваты, а не кто другой....

#### сегеліель.

Но какъ выпустить мив отъ себя дѣло, когда я еще не вникнулъ въ него, когда въ немъ открываются такія обстоятельства, которыя прежде были неизвъстны? Какъ взять это на свою совъсть?...

#### СЕКРЕТАРЬ.

А! совъсть!—какая туть совъсть.... Туть дело не въ совъсти, а въ томъ, чтобы сбыть бумагу съ рукъ поскоръе—вотъ чъмъ отличается дъятельный чиновникъ. Послушайте, мнъ васъ жаль—право, душевно жаль; вы молодой человъкъ, недавно вступили въ службу, и вижу я, занимаетесь рачительно, не жалъя себя, не щадя здоровья: вы о всякой бумагъ думаете, стараетесь защитить справедливость, даже, смъшно подумать, заботитесь о ясности и чистотъ слога! Послушайте совъта здравой опытности: вы только мучите себя напрасно; дурно-ли вы, хорошо-ли напишите бумагу—это всё равно, это ни къ чему васъ не поведетъ; дъло не въ томъ: надобно сбыть съ рукъ бумагу—вотъ главное, и для этого есть различныя средства. Посмотрите на меня, какъ я дълаю: получу я дъло —я вопервыхъ обращаю вниманіе на то, нельзя-ли какъ-нибудь передвинуть его къ другому....

СЕГЕЛІЕЛЬ.

Но если этоть другой также?...

СЕКРЕТАРЬ.

Передасть третьему....

сегеліель.

А если и этотъ третій?

CERPETAPS.

Передасть четвертому....

CEPEAIEAS.

Долго ли-же дело будеть бродить изъ рукъ въ руки?

СЕКРЕТАРЬ.

До тъхъ поръ, пока не сыщется добрая душа, которая пустить его въ ходъ, а не то... оно само собою затеряется, т.-е. такъ, исчезнетъ между руками—тогда тъмъ лучше. Богъ съ нимъ!

сегеліель.

Но если, къ несчастію, нельзя отъ себя сдвинуть дъла, какъ вы говорите?...

СЕКРЕТАРЬ.

Въ такомъ случать, если дъло трудно, требуйте справокъ, объясненій—это и прибавитъ нумеръ и протянетъ время; начальство будетъ видъть вашу дъятельность и вмъстъ вашу осмотрительность...

сегеліель.

А потомъ?..

СЕКРЕТАРЬ.

Потомъ можеть встрътиться новое обстоятельство, которое потребуеть новыхъ справокъ, или, можетъ случиться, дастъ предлогь сдвинуть дъло въ другое мъсто.

СЕГЕЛІЕЛЬ.

Потомъ?..

СЕКРЕТАРЬ.

Потомъ, когда уже всё это не поможетъ, вы берете дѣло, списываете его всё съ начала до конца, для того чтобъ начальство видѣло, что вы трудились, а въ концѣ прибавляете нѣсколько фразъ, аршина въ три длиною, въ которыя втиснете пять соображеній, столько же уваженій и отношеній, такъ чтобы было «суди какъ хочешь». Такимъ образомъ, сударь, вы живете спокойно, напрасно не надрываетесь, бу-

магь у вась сходять тысячи, дъла мало, отвътственности никакойвы получаете название расторопнаго чиновника, и дорога вамъ всюду открыта....

сегеліель (вив себя).

И вы не боитесь такъ безсовъстно обманывать правительство? (выбылает вонг из комнаты).

СЕКРЕТАРЬ (ОДИНИ).

Что такое? Обманывать.... Ге! ге! Да онъ дуракъ. Вотъ они—выскочки-то, умники-то; ну-что въ нихъ проку? Гдъ вамъ? Вамъ въкъ быть назади. Видишь - еще размышляеть, да думаеть; воть погоди, пріятель-достанется тебъ отъ графа; продержать представленія-представленія къ наградамъ... эдакъ не долго навертишься! Такіе люди опасны: съ ними пива не сваришь; послушай ихъ: уменьшеніе дълъ, сокращеніе письмоводства. Безпокойный человъкъ! У него пожадуй къ концу года половиною нумеровъ будеть меньше, тогда хоть въ отставку выходи. (Разбирая бумаги). Экъ бумаги измаралъ-посмотримъ: «Записка о предложении доктора и проч. Часть І-я о дъйствии первоначальных стихій на организми человика. И, какая дребедень! Да листовъ двадцать всё тоже—Ге! ге! Да онъ просто сумашедшій—воть они, умники-то! А чего добраго—еще графъ приметъ его резоны! Случись это съ нашимъ братомъ-бъда-бы да и только; да авось и ему это даромъ не пройдеть; можеть быть разъ спустять, а тамъ, какъ пойдеть надъ тъмъ подумать да надъ другимъ подумать, тогда ваше сіятельство, даромъ, что вы намъ не довъряете и всъ хлъбныя дъла передаете этому новичку, къ намъ же обратитесь, ваше сіятельство. Да! Къ намъ; куда имъ за нами? У насъ всякое дъло двадцать разъ сквозь нальцы пройдеть и двадцать нумеровъ лишнихъ въ отчетъ прибавить, пока эти умники напишуть вамь одну маленькую страничку. Вишь, обманывать правительство!... Глупецъ!-Однакожъ надобно постараться свернуть шею этому невъжъ. Начнемъ съ того, что разгласимъ, какъ онъ написалъ докладную записку о первоначальныхъ стихіяхъ... ха! ха! ха! (уходить).

K. B. O.

#### II.

## Записка объ увольнени кръпостныхъ крестьянъ.

Поданная Государю Александру Николаевичу.

Нъкоторые изъ недовольныхъ уничтоженіемъ кръпостнаго состоянія, истощивъ всъ несбывшіяся предсказанія, всъ позволенныя и непозволенныя средства, прибъгають къ новому способу интимидаціи <sup>4</sup>). Они говорятъ: если даются новыя права крестьянамъ, то слъдуетъ дать новыя права и дворянству.

Въ этомъ смѣшеніи понятій забыто одно, а именно: что совершаемою мѣрою крестьянамъ возвращаются права, имъ принадлежавшія съ незапамятныхъ временъ и ослабѣвшія не по закону, но лишь по ложному толкованію закона; а у дворянь до Дворянской Грамоты 1785 года (не давшей впрочемъ никакихъ политическихх правъ) не было правъ вовсе. Стоить заглянуть въ исторію.

Бояринг всегда быль чинг, а не политическое право; уже Василій Темный (1425—1462) жаловаль съ боярство, даже бывшихъ удёльныхъ князей.

Дворяне, какъ извъстно, произошли отъ дружинниковъ и получили свое прозвание единственно отъ пребывания *при дворъ*, ибо княжеская дружина называлась *дворомъ*.

Слъдственно тъ, кои ищутъ въ Kreuzzeitung'ъ з) аргументовъ для поддержанія какихъ-то политических правъ Русскаго дворянства, вовсе незнакомы съ исторіею Русскаго законодательства. Между Западною аристократіей и Русскимъ дворянствомъ если было что-либо схожее, то развъ во времена удъловъ; но извъстно, что и удъльная система весьма отлична отъ феодальной. Германскіе бургграфы, ландграфы (и тъ, большею частію получавшіе отъ императорской власти инвеституры) были дъйствительно владътельными лицами, и въ отношеніи къ Германскому императору вассалами, союзниками. Въ Россіи не было ничего подобнаго со временъ Василія Темнаго, а тъмъ болъе со временъ Іоанна ІІІ-го.

Довольно замъчательно, что формула, которую теперь припоминають: «Государь указаль, и бояре приговорили», употреблена была въ первый разъ Іоанномъ Васпльевичемъ Грознымъ. Есть-ли что-либо схожее между собраніями владътельныхъ вассаловъ (откуда произошли конституціонныя правленія) съ совъщаніями, къ коимъ Царь могь допустить кого угодно: ибо воля его была пожаловать то или другое лице въ боярскій чинъ?

<sup>1)</sup> Застращиванія.

<sup>2)</sup> Прусская газета Крейццейтунгъ, защищающія дворянскія права.

Говорять и о потомкахъ удъльныхъ князей; но что сказано въ родословной каждаго изъ нихъ? «Царь Іоаннъ Васильевичъ, грамоты ихъ отобравъ, далъ по своей волъ други». Съ этой эпохи всъ земли удъльныхъ князей сдълались землею государевою, тогда какъ политическия права Германскихъ бургграфовъ остались донынъ привязанными къ замку или къ утесу; у насъ же не было ни замковъ, ни даже утесовъ.

Въ исторіи, правда, встръчается, довольно впрочемъ неопредъленное, названіе: *старые роды* но нигдъ не видимъ, чтобы такое названіе давало кому-либо какія права со временъ единодержавія, развъ права мъстничества? Да и тъ ограничивались преимущественно притязаніями на чиновную іерархію за столомъ царскимъ или нельпыми и вредными для государства спорами за мъста при назначеніи въ должность. Естьли здъсь что либо похожее на феодальныя права? \*)

Если уже сравнивать предметы несравнимые и искать феодализма въ Русскомъ государствъ, то единственный феодальный властитель (seigneur-suzerain) будеть Русскій Царь, и никто болье.

Играя словами, Германскіе феодалы присвонвають себѣ почетное имя консерваторовь, не досказывая, что они консерваторы лишь своих правъ, привязанныхъ къ замкамъ и утесамъ. У нашихъ консерваторовъ на Итьмецкій ладу нѣтъ и этого предлога; настоящій Русскій консерваторъ охраняеть единодержавную, самодержавную власть
и выборное начало, и то подъ царскою властію, и единственно для
должностей городскихъ, сельскихъ, судебныхъ, полицейскихъ. Иныхъ
принциповъ въ Русской исторіи нѣтъ, и искать перевода на Русскій
языкъ словъ: аристократія, демократія, соціализмъ, коммунизмъ, тоже
что искать въ Италін буруна, а въ Спбири широкко. Нельзя вообразить себъ, какое смѣшеніе понятій происходить отъ употребленія этихъ
иностранныхъ словъ для выраженія явленій Русской жизни, не имѣющихъ ровно ничего съ ними общаго и происшедшихъ своимъ собственнымъ историческимъ путемъ.

Чтобы увъриться въ невозможности такихъ переводовъ, стоитъ попытаться перевести на Французской или Нъмецкой языкъ наши выраженія: бояринъ, въ его отличіи отъ слова дворянинъ; за тъмъ разные

<sup>\*)</sup> Эти строки пишутся потомкомъ одного изъ древнъйшихъ родовъ Русскихъ, не имъющимъ никакой посторонией цъли и желающимъ остаться въ полной неизвъстности. Къ изложеннымъ здъсь кратко убъжденіямъ, можно сказать, математическимъ, онъ былъ приведенъ не какими-либо теоріями, но многольтнимъ изученіемъ исторіи и быта Россіи, и не безъ борьбы съ олигархическими мечтаніями, которыя внушались ему съ дътства. Онъ дорожитъ своимъ именемъ и уважаетъ свое сословіе, но счелъ бы грѣхомъ раздълять его заблужденія.

виды: бояре *путные*, *служилые*, первой, второй и третьей *статьи*, митрополичьи и архіреевы бояре и проч. т. п. Все это точно также не прикидывается на западную мірку, какъ названіе бургтрафовъ на нашу.

Но не бояре ли возвели династію Романовыхъ на Всероссійскій престоль? Нисколько! Рукопись Филарета говорить ясно: «Той-же Кузьма (Мининъ)..... во всю грады Россійскаго царства грамоты посылает и сребра множество собираеть, и раздаде воинству съ требованіемъ, и тако пойдоша съ воинствомъ подъ царствующій градъ Москву (1612 Авг. 21 листъ столбца 56). По семъ же повелъваютъ начальницы и властели во вси грады Московскаго парства посылати писаніе, дабы людіе сиимались въ царствующій градъ Москву о избраніи царьскомъ. Въ малъ же времени собращась модіе от всихх градовх въ Москву и ту совътують, да пзберется царь на царство. И тако по многи дни бысть собраніе людему.... Въ единый же день собрашася вси людіе въ сонмъ единъ по обычаю своему и начаша совътовати..... И помышляша модіє на долгь чась, и по семь отверзають уста своя единогласно вси народи, вопіяху, да помажуть на царство Царя Михаила, прежъ бывшаго великаго болярина сына Өедөра Никитича Романова; той же великій боляринь Өедоръ Никитичь единокровень бысть прежъ бывшему Великому Государю Царю и Великому Князю Өедөру Ивановичу (столб. 66 и 67)».

Слъдственно это великое дъло свершилось не однимъ какимъ-либо сословіемъ, не совъщаніемъ феодальныхъ бургграфовъ, но голосомъ всего народа. Съ тъхъ поръ и установилось то прямое общеніе между Царемъ и народомъ, которое продолжается донынъ, несмотря на всъ политическія невзгоды, и есть залогъ силы Россіи. Олигархія, въ какомъ бы то ни было видъ, не спасла бы Россіи.

Но Дворянская Грамота 1785 года не дала ли какихъ политических правъ дворянству? Ни единаго. Пожалованныя ему права касаются единственно: службы, суда уголовнаго и гражданскаго, имущества, дворянскихъ собраній для выбора въ мъстныя должности и представленія правительству о своихъ нуждахъ. Этихъ правъ весьма достаточно. Уничтоженіе кръпостнаго состоянія не уничтожаетъ ни одного изъ нихъ, кромъ самаго кръпостнаго состоянія; есть между ними даже и тяжкія для другихъ сословій и всего государства, а именно: освобожденіе отъ рекрутской повинности и отъ личной подати, право нигдъ нынъ, кромъ Россіи, несуществующее.

По историческому ходу своему, Россія все можетъ перенести кромъ олигархіп—понятіе, которое въ языкъ и въ памяти народной выражается словами: боярскія смуты, семибоярщина и т. п. Даже маіорат-

ство, несмотря на усилія правительства, въ разныя времена, никогда не могло у насъ привиться <sup>1</sup>).

Сердце царево не возмутится малодушнымъ голосомъ людей, которые подъ словомъ стараго порядка разумъють лишь свою монополю на земли государевой и средство предаваться бездъйствію или своимъ затъямъ. Подобные голоса раздавались и въ то время, когда крестьяне были отобраны отъ монастырей, когда было отмънено пожалованіе въ камеръ-юнкеры съ колыбели, съ правомъ на чинъ 5-го класса, когда потребовались для службы университетскіе аттестаты... Всв эти малодушныя толкованія забылись, и мы даже съ трудомъ теперь понимаемъ, какимъ образомъ мъры, столь разумныя и спасптельныя, могли встръчать затрудненія; тоже будетъ и съ крестьянскимъ вопросомъ.

Настоящей мъръ сочувствуетъ все, что въ Россіи чувствуетъ, что думало, что училось, въ особенности Русской Исторіи; и еслибы люди изъ этой среды были призваны на совъщаніе лицемъ къ лицу съ защитниками кръпостнаго состоянія, то очевидно бы оказалось и инчтожное меньшинство сихъ послъднихъ, и еще болье инчтожность ихъ доводовъ, взятыхъ на прокатъ съ голоса Нъмецкой олигархической партіи, о которой недавно такъ строго отозвался король Прусскій.

Съ другой стороны сочувствуеть этой мъръ и вся огромная масса кръпостнаго народа.

Такимъ образомъ Государь, удовлетворяя чувству справедливости, съ тъмъ вмъстъ пріобрътаетъ силу, какой не имълъ еще ни одинъ изъ Русскихъ самодержцевъ. И сила разумная и сила матеріальная народа объ вмъстъ соединяются нынъ въ одной его рукъ. Стеченіе певыразимо-счастливое и которымъ пренебрегать не должно. Возгласы эгонстовъ прахъ предъ такимъ могуществомъ.

Въ этомъ дълъ единственно важное: не медлить; дорогъ день, дорогъ часъ. Народъ съ дивнымъ смиреніемъ ждетъ разръшенія жизненнаго для себя вопроса, но уже ждетъ нетеривливо. Какое бы ни было его разръшеніе въ частностяхъ, оно будетъ всегда лучше, чъмъ отсрочка, невозможная и опасная. Дальнъйшія правительственныя мъры укажутся обстоятельствами; но либо ни въ какомъ случав, либо долго, долго еще не потребуется никакихъ измъненій въ государственномъ порядкъ. Строгое добросовъстное исполненіе законовъ, обезпеченное гласнымъ судо-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ и на Западѣ мы знаемъ, что такое олигархическая партія, о которой еще недавно такъ строго отозвался король Прусскій. Въ Россін, благодаря Бога, не было и не можетъ быть ничего подобнаго. Русскій дворянинъ не перъ, не лордъ и не Аристократъ, но лишь историческое имя, которое налагаетъ на дворянина обязанность поддержать его почетъ върною службою Государю, отечеству, наукъ.

производствомъ, котораго ждутъ съ такимъ же нетерпвніемъ какъ и ръшенія крестьянскаго вопроса, удовлетворить вполнъ всьмъ настоящимъ потребностямъ и желаніямъ государства и облегчитъ всв правительственныя затрудненія, вопреки преступному мнінію тіхь, кои смъють утверждать, что истина несовмъстна съ монархическимъ началомъ. Исторія всёхъ вёковъ утверждаеть противное, а именно: тайна есть необходимость въ конституціонныхъ правленіяхъ, гдъ столь важную, едва ли не единственную ролю играють такъ называемые сотрготів (сдълки, стачки и пр.); въ монархическомъ же правленіи, опасно одно: убъждение въ народъ, что до Царя правда не доходитъ, что бояре его заслонили, и потому отъ него все шито, да крыто. Лишь этимъ убъжденіемъ могъ бы копиться въ народъ запасъ злобы, ненависти, мщенія. Но гласное горе-полугоре. Народъ говорить: «было-бы ему знаемо, а ужъ Батюшка-Царь распорядится». На этомъ върованіи держится все Русское царство, какія бы невзгоды, даже какія ошибки бы ни были. Допущенная до нъкоторой степени печатная гласность гораздо дъйствительнъе поддержала общее спокойствіе въ послъднее время, нежели запретительныя и карательныя мфры, о коихъ толковали люди близорукіе или коварные.

Здъсь не упомянуть еще аргументь, употребляемый защитниками кръпостнаго состоянія, политической аристократіи и сословныхъ правъ.

Указывають на Остзейскій край, гдъ сохранился въ нъкоторой степени феодальный принципъ, чуждый остальной Россіи. Примъръ неутъшительный. Если Остзейское феодальное рыцарство выработало въ своей средъ нъкоторое устройство, то это устройство и принесло выгоды лишь самому рыцарству, а въ народъ отразилось всъми послъдствіями сословных привиленій: стъсненіями, отсутствіемъ промышленности, бъдностью, общимъ недовольствомъ, заставляющимъ крестьянъ прибъгать ко всъмъ возможнымъ способамъ, чтобы выдти изъ-подъ гнета этихъ привиллегій и коварныхъ вакенъ-буховъ, коими были въ корнъ искажены всъ благія намъренія Александра І-го. Такимъ состояніемъ дъла удалилось органическое сліяніе сего края съ Россіею; ибо Остзейскіе олигархи подають руку олигархамъ Нъмецкимъ. Преданность ихъ, о которой они такъ настойчиво возглашаютъ, весьма сомнительна по крайней мъръ по историческому документу, сохранившемуся въ Полномъ Собраніи Законовъ (Перваго собранія т. XXXII, стр. 497,  $\mathcal{N}$  25.308), указу 31-го Декабря 1812 г., которымъ объявлено «прощеніе нъкоторымъ Курляндскимъ жителямъ, вступившимъ въ отправленіе должностей, порученных в непріятелем во время пребыванія его въ предълахъ Россіи».

<sup>7</sup> Января 1861 г.

## По поводу адреса Московскаго дворянства 1864 года.

Въ № 4 (14-го Января) газеты «Въсть» помъщена статья, содержащая въ себъ будто-бы предположение большинства Московскаго Дворянскаго Собранія о разныхъ предметахъ, относящихся не до пользъ и нуждъ Московскаго дворянства, но до всего дворянства вообще и даже до всего нашего государственнаго устройства.

Имъя честь принадлежать къ Русскому дворянству, мы нижеподписавшіеся, опасаемся, чтобы молчаніе съ нашей стороны не было сочтено знакомъ согласія на такое предположеніе, которое, по его содержанію, а еще болъе по ръчамъ, высказаннымъ для истолкованія его смысла, мы находимъ и несвоевременнымъ, и несообразнымъ, какъ съ настоящими потребностями Россіи, такъ равно съ ея исторіею, съ ея политическимъ и народнымъ бытомъ и съ ея мъстными и естественными условіями.

По сему считаемъ долгомъ заявить, что, по нашему глубокому убъжденію, дъло дворянства, въ настоящую минуту, состоить въ слъдоющемъ:

- 1) Приложить всё силы ума и воли къ устраненію остальныхъ послёдствій крёпостнаго состоянія, нынё съ Божією помощію уничтоженнаго, но бывшаго постояннымъ источникомъ бёдствій для Россіи и позоромъ для ея дворянства.
- 2) Принять добросовъстное и ревностное участіе въ дъятельности новыхъ земскихъ учрежденій и новаго судопроизводства и въ сей дъятельности почерпать ту опытность и знаніе дълъ земскихъ и судебныхъ, безъ коей всякое, какое бы ни было, учрежденіе осталось бы безплоднымъ за недостаткомъ способныхъ исполнителей.
- 3) Не поставлять себъ цълью себялюбивое охранение однихъ своихъ сословныхъ интересовъ исключительно, не искать розни съ другими сословіями предъ судомъ и закономъ, но дружно и совокупно со всъми върноподданными трудиться для славы Государя и пользы всего Отечества.
- 4) Пользуясь высшимъ образованіемъ и большимъ достаткомъ, употреблять имъющія средства для распространенія полезныхъ знаній во всъхъ слояхъ народа, съ цълію усвоить ему успъхи наукъ и искусствъ, насколько то возможно для дворянства.

Наконецъ вообще:

II, 32.

Содъйствовать искренно и честно, съ довъріемъ и любовью, тъмъ благодатнымъ преобразованіямъ, кои ны нъ уже предначертаны мудрымъ нашимъ Государемъ, не нарушая ихъ естественнаго хода и постепеннаго развитія безвременнымъ и безправнымъ вмѣшательствомъ.

15 Января 1865 года.

#### IV.

### Письмо къ дамѣ по поводу слуховъ, распространяемыхъ по Москвѣ.

Вы хотѣли знать, въ чемъ состоитъ мое преступление противъ феодальности, верховничества и прочихъ тому подобныхъ вещей (по просту сказать, —противъ горькой нелѣпицы), преступленіе, совершенное мною 15-го Января 1865 г., то-есть на другой день послѣ появленія невѣроятной статьи, помѣщенчой въ № 4 газеты «Вѣсть» 14 Января того же года. Воть вамъ мое преступленіе, какъ оно было и есть; въ немъ не перемѣнено ни запятой. Я съ трудомъ отыскалъ его въ моихъ бумагахъ, —такъ далекъ былъ я отъ мысли, что когда либо это мнимое преступленіе послужитъ канвою для вышивки разной безсмысленной клеветы.

Какъ видите, мое преступление есть не что иное, какъ журнальная статья, написанная, можеть быть немножко крыпонько, но за подписью моего имени, къ которому въ печати должны были присоединиться много другихъ именъ, статья, написанная въ отвыть на журнальную же, печатную статью, еще болые крыпкую: ибо въ ней говорится не отъ имени того или другаго отдыльнаго лица, а отъ имени всего Русскаго дворянства.

Я быль тогда въ Петербургъ; никакія письма, никакія извъстія изъ Москвы (какъ о томъ распускають слухъ) не могли мнѣ служить источникомъ для моей статьи, да это было и матеріально-невозможно: № 4 «Въсти» вышель въ Петербургъ 14 Января, моя старческая кровь закипъла при чтеніи этой хвастливой и опасной нельпицы, я тогда же написаль мою статью, а 15-го Января она уже была отправлена по принадлежности для полученія позволенія ее напечатать. Воть и вся исторія. Весьма сожалью, что статья моя не была тогда же напечатана; но тому воспрепятствовали обстоятельства, отъ меня независъвшія и которыхъ я не въ силахъ быль преодольть. Въ послъдствіи, характеръ всего дъла измѣнился. «Въсть» были запрещена, и № 4 быль отобранъ полиціей; я счель неприличнымъ съ моей стороны настанвать о напечатаніи моей статьи: ибо, по пословицъ, лежачаго не быютъ. За это деликатство (какъ то не рѣдко со мною уже случалось въ жизни) я теперь и наказуюсь.

Въдомо вамъ буди, что эта статья есть мос единственное преступленіе въ семъ случав; инаго я не совершаль, ни словомъ, ни дъломъ, ни перомъ, ни карандашемъ. Но скажите тъмъ, кого это можетъ интересовать, что я и напредки не откажусь отъ своего преступнаго поведенія, если найду то нужнымъ; можетъ быть даже, что вторичное мое преступленіе будетъ покръпче, ибо я буду имъть больше времени для его совершенія, а не то что 24 часа спъшной работы.

Мои убъжденія—не со вчерашняго дня; съ раннихъ льть я выражалъ ихъ всёми доступными для меня способами: перомъ — насколько то позволялось тогда въ печати, а равно и въ правительственныхъ сношеніяхь; изустною різчью-не только въ частныхь бесідахь, но и въ оффиціальныхъ комитетахъ; вездъ и всегда я утверждалъ необходимость уничтоженія кръпостничества и указываль на гибельное вліяніе омпархіи въ Россіи; болье 30 льть моей публичной жизни доставили мнъ лишь новые аргументы въ подтвержденіе моихъ убъжденій. Учившись съ молода логикъ и постаръвъ, я не считаю нужнымъ измънять моихъ убъжденій въ угоду какой бы то ни было партіи. Никогда я не ходиль ни подъ чьей вывъской, никому и не навязываль моихъ убъжденій, но за то выговариваль ихъ всегда во всеуслышаніе, весьма опредълительно и ръчисто; а теперь уже поздно мнъ переучиваться. Если враги мои, въ отминене за мой честный и законный протесть, прибъгають къ безсмысленной клеветъ, --къ этому орудію маленькихъ душоновъ, -то ихъ лепетъ не возбуждаетъ во мит даже презрънія: я и знать не хочу что они тамъ болтають. Они не остановять моихъ дъйствій, когда я сочту нужнымъ дійствовать, какъ и когда мні заблагоразсудится: ибо то, что я отстаиваю, считаю дёломъ святымъ и разумнымъ, а всё продёлки въ исключительную пользу какой-либо кастыисточникомъ неисчислимыхъ бъдствій для Россіи, о коихъ, кажется, и не подумали люди, находящіеся подъ вліяніемъ блестящей надежды о какомъ-то столбовомъ верховничествъ. Званіе Русскаго дворянина, моя долгая, честная, чернорабочая жизнь, незапятнанная ни происками, ни интригами, ни даже честолюбивыми помыслами, наконецъ, если угодно, и мое историческое имя, не только дають мит право, но налагають на меня обязанность не оставаться въ робкомъ безмолвін, которое могло бы быть принято за знакъ согласія, въ діль, которое я считаю высшимъ человъческимъ началомъ и которое ежедневно примъняю на практикъ въ моей судейской должности, а именно: безусловное равенство предъ судомъ и закономъ, безъ различія званій и состояній.

18 Марта 1865 г. Москва.

### СТИХОВТОРЕНІЯ С. А. СОБОЛЕВСКАГО.

По поводу дворянскихъ собраній 1864—1865 гг.

I.

Скажи опричникамъ своимъ, Что мы, по манію народа, Сюда, подъ сѣнь гнилаго свода \*), Сошлись, и твердо здѣсь сидимъ.

Или попреть одина хожалый Дворянской Грамоты права?! Нъть, одного на это мало! Но воть является ихъ два...

(Быстро расходятся и даже не заходять... въ буфеть).

II.

Навышись щей, напившись квасу, Ихъ разобраль натріотизмъ. Хоть въ двъсти семьдесять два гласа, Но безопасенъ сей цивизмъ.

Монархъ, исполни ихъ желанье! Пусть въ два кружка ихъ соберутъ: Повретъ Дворянское Собранье, Поперевретъ и лучшій людъ.

Съ Боярской Думою мы сладимъ Легко, безъ грознаго: "молчи!" Коль ихъ надеждою поманимъ На камергерскіе ключи.

Потомъ, лишь будь уха стерляжья, Икрой зернистой лишь корми, Шампанскимъ глотки лишь увлажь я— И слажу съ лучшими людьми!

<sup>\*)</sup> Въ домъ Дворянскаго Собранія хоры въ то время были ветхи.

## эпизодъ изъ дъятельности пестеля.

# Неизданное мъсто въ Запискахъ А. С. Пушкина.

24 Ноября (1833). Объдалъ у К. А. Карамзиной. Видълъ Жуковскаго. Онъ здоровъ и помолодълъ '). Вечеромъ раутъ у Фикельмонтъ <sup>2</sup>). Странная встръча: ко мнъ подошолъ мущина лътъ 45, въ усахъ и съ просъдью. Я узналъ по лицу Грека и принялъ его за одного изъ монхъ старыхъ Кишиневскихъ пріятелей. Это былъ Суццо, бывшій Молдавскій господарь. Онъ теперь посланникомъ въ Парижъ. Не знаю еще, зачъмъ здъсь. Онъ напомнилъ мнъ, что въ 1821 году былъ я у него въ Кишиневъ вмъстъ съ Пестелемъ. Я разсказалъ ему, какимъ образомъ Пестель обманулъ его и предалъ Этерію, представя ее пм-ператору Александру отраслію карбонаризма. Суццо не могъ скрыть ни своего удивленія, ни досады: тонкость Фанаріота была побъждена хитростію Русскаго офицера! Это оскорбляло его самолюбіе

\*

Это показаніе А. С. Пушкина имъетъ важное историческое значеніе. Извъстно, что въ последніе годы своего славнаго царствованія императоръ Александръ Павловичъ охладилъ къ себъ сердца своихъ подданныхъ въ особенности потому, что поддался внушеніямъ Меттерниха и отказался поддержать Греческую Этерію въ ея борьбъ съ Турками, которая и начата была въ надеждв на его содъйствіе. Меттерниху надо было спасать себя, и внушенія его понятны: слабость по неволъ прибъгаетъ къ хитрости; но Пестель... Прибавимъ, что Государь зналъ Пестеля съ молодыхъ его лътъ, такъ какъ отецъ его, Петербургскій почтдиректоръ, завъдуя перлюстрацією, находияся съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ еще при Павлъ. Н. Б.

<sup>&#</sup>x27;) Только-что вернувшись передъ тъмъ изъ чужихъ краевъ, куда ъздилъ для здоровья. П. Б.

<sup>2)</sup> Австрійскій посланникъ при нашемъ дворь, графъ Фикельмонтъ быль женать на графинь Дарьь Федоровнъ Тизенгаузенъ, внучкь князя Кутузова. Пушкинъ быль друженъ съ ея матерью, Елисаветою Михаиловной, во второмъ бракъ Хитровой. П. Б.

## ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА КЪ ГОНЧАРОВЫМЪ 1).

1.

## Къ Наталь в Ивановн Гончаровой 2).

C'est à genoux, c'est en versant des larmes de reconnaissance que j'aurais dû vous écrire à présent que le comte Tolstoy 3) m'a rapporté votre réponse. Cette réponse n'est pas un refus, vous me permettez l'espérance; cependant si je murmure encore, si de la tristesse et de l'amertume se mêlent à des sentiments de bonheur, ne m'accusez point d'ingratitude. Je conçois la prudence et la tendresse d'une mère. Mais pardonnez à l'impatience d'un coeur malade et (ivre?) de bonheur. Je pars à l'instant, j'emporte au fond de l'âme l'image de l'être celeste, qui vous doit le jour. Si vous avez quelques ordres à me donner, veuillez les adresser au comte de Tolstoy, qui me les fera parvenir.

Daignez, madame, accepter l'hommage de ma profonde considération.

Pouchkin.

Переводг. Ставъ на колъна, проливая слезы благодарности—вотъ какъ долженъ былъ бы я писать вамъ теперь, послъ того какъ гр. Толстой привезъ миъ

<sup>1)</sup> Печатаются съ подлинниковъ, полученныхъ изъ Полотнянаго Завода отъ О. К. Гончаровой, при посредствъ С. С. Ершова. Подлинникъ втораго письма (которое уже было напечатано въ Русскомъ Архивъ и здъсь повторяется для связи, находится въ Императорской Публичной Библіотекъ, куда переданъ Н. О. Эминымъ, получившимъ его отъ своего пріятеля Сергъя Николаевича Гончарова. П. Б.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Это первое письмо къ будущей тещѣ сохранилось въ современномъ спискѣ и съ пропускомъ одного слова. Оно писано передъ самымъ отъѣздомъ Пушкина на Кавказъ въ 1829 году. П. Б.

<sup>3)</sup> Извъстный подъ именемъ Американца графъ Ө. И. Толстой, по просьбъ Пушкина, ъздилъ къ Н. И. Гончаровой сватать Наталью Николаевну. П. Б.

отвътъ вашъ. Этотъ отвътъ не есть отказъ; вы дозволяете мнъ надежду. П если я еще ропщу, если нечаль и горечь еще примъшиваются къ ощущенію счастія—не обвиняйте меня въ неблагодарности: я понимаю осторожность и нъжность матери. Но простите иетерпъцію сердца больнаго и (опьяненнаго)? блаженствомъ. Я вду тотчасъ и увожу въ глубинъ души образъ небеснаго существа, вамъ обязаннаго жизнью. Если имъете для меня приказанія, соблаговолите передать ихъ графу Толстому, который сообщить ихъ мив. Примите дань глубокаго моего почтенія. Пушкинъ.

1 Мая 1829 г.

#### Къ ней же.

Maintenant, madame, que vous m'avez accordé la permission de vous écrire, je suis aussi ému en prenant la plume, que si j'étais en votre présence. J'ai tant de choses à dire et plus j'y pense, plus les idées me viennent tristes et décourageantes. Je m'en vais vous les exposer toutes sincères et toutes diffuses, en implorant votre patience, votre

indulgence surtout. Lorsque je la vis pour la première fois, sa beauté venait d'être à peine aperçue dans le monde; je l'aimai, la tetê me tourna, je la demandai. Votre réponse, toute vague qu'elle était, me donna un moment de délire: je partis la même nuit pour l'armée. Demandez-moi ce que j'allais y faire, je vous jure que je n'en sais rien; mais une angoisse involontaire me chassait de Moscou: je n'aurais pu y soutenir ni votre présence, ni la sienne. Je vous avais écrit, '); j'espérais, j'attendais une réponse; elle ne venait pas. Les torts de ma première jeunesse se présentèrent à mon imagination; ils n'ont été que trop violents, et la calomnie les a encore aggravés; le bruit en est devenu malheureusement populaire. Vous pouviez y ajouter foi; je n'osais m'en plaindre, mais j'étais au désespoir.

Que de tourments m'attendaient à mon retour! 3) Votre silence, votre air froid, l'accueil de mademoiselle N., si léger, si inattentif: je n'eus

<sup>1)</sup> Этого письма или этихъ писемъ не отыскано. И. Б.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Вотъ выдержка изъ записаннаго намл (17 Ноября 1864) разсказа Сергъя Николаевича Гончарова: "Пушкинъ, влюбившись въ Гончарову, просилъ Американца графа Толстаго, стариннаго знакомаго Гончаровыхъ, чтобъ онъ къ нимъ съёздилъ и испросилъ позволенія привести Пушкина. На первыхъ порахъ Пушкинъ былъ очень заствичивъ, твиъ болье что вся семья обращала на него большое винманіс. Наталья Николаевна была младшая дочь. Пушкину позволили Ъздить. Онъ безпрестанно бывалъ. А. П. Малиновская (супруга извъстнаго археолога) по его просъбъ уговаривала въ его пользу, но съ Натальей Ивановной (матерью) у пихъ бывали частыя размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявленіяхъ благочестія и объ пмператорѣ Александрѣ Павловичѣ;

pas le courage de m'expliquer. J'allais à Pétersbourg, la mort dans l'âme. Je sentais que j'avais joué un rôle bien ridicule; j'avais été timide pour la première fois de ma vie, et ce n'est pas la timidité qui dans un homme de mon âge puisse plaire à une jeune personne de l'âge de m-lle votre fille. Un de mes amis va à Moscou, m'en rapporte un mot de bienveillance qui me rend la vie, et maintenant, que quelques paroles gracieuses, que vous avez daigné m'adresser, auraient dû me combler de joie, — je suis plus malheureux que jamais. Je vais tâcher de m'expliquer.

L'habitude et une longue intimité pourraient seules me faire gagner l'affection de m-lle votre fille. Je puis espérer me l'attacher à la longue, mais je n'ai rien pour lui plaire. Si elle consent à me donner sa main, je n'y verrai que la preuve de la tranquille indifférence de son coeur. Mais entourée d'admiration, d'hommages, de séductions, cette tranquillité lui durera-t-elle? On lui dira qu'un malheureux sort l'a seul empêché de former d'autres liens plus égaux, plus brillants, plus dignes d'elle. Peut-être, ces propos seront-ils sincères; mais à coup sûr, elle les croira tels. N'aura-t-elle pas des regrets? Ne me regardera-t-elle pas comme un obstacle, comme un ravisseur frauduleux. Ne me prendra-t-elle pas en aversion? Dieu m'est témoin que je suis prêt à mourir pour elle, mais devoir mourir pour la laisser veuve brillante et libre de choisir demain un nouveau mari, cette idée—c'est l'enfer.

Parlons de la fortune. J'en fais peu de cas; la mienne m'a suffit jusqu'à présent. Me suffira-t-elle marié? Je ne souffrirai pour rien au monde, que ma femme connût des privations, qu'elle ne fût pas là, où elle est appelée à briller, à s'amuser. Elle a le droit de l'exiger. Pour la satisfaire, je suis prêt à lui sacrifier tous les goûts, toutes les passions de ma vie, une existence toute libre et toute aventureuse. Toute-fois ne murmurera-t-elle pas, si sa position dans le monde ne sera pas si brillante qu'elle le mérite et que je l'aurais désirée?

а у Натальи Ивановны была особая молельня со множествомъ образовъ, и про покойнаго Государя она выражалась не иначе какъ съ благоговъніемъ. Пушкину на прямикъ
не отказали; но отозвались, что надо подождать и посмотръть, что дочь еще слишкомъ
молода и пр. С. Н. Гончаровъ помнитъ хорошо пріъздъ Пушкина съ Кавказа. Было утро; мать еще спала, а дъти сидъли въ столовой за чаемъ. Вдругъ стукъ на крыльцъ, и
вслъдъ за тъмъ въ самую столовую влетаетъ изъ прихожей калоша. Это Пушкинъ, торопливо раздъвавшійся. Войдя онъ тотчасъ спрашиваетъ про Наталью Николаевну. За
нею пошли, но она не смъла выдти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина въ постеди",

Tels sont en partie mes anxiétés; je tremble que vous ne les trouviez trop raisonnables. Il y en a une que je ne puis me résoudre à confier au papier....\*) Daignez agréer, madame, l'hommage de mon entier dévouement et de ma haute considération. A. Pouchkin.

Samedi (1830).

Переводъ. М. государыня! Вы мий дозволили писать къ вамъ и, взявшись за перо, я чувствую въ себй такое же волненіе, какъ бы находился въ присутствіи вашемъ. Мий такъ много нужно высказать, и чёмъ больше о томъ думаю, тёмъ больше приходить мий въ голову мыслей нечальныхъ и отнимающихъ смёлость. Я изложу ихъ вамъ, во всей ихъ искренности и безсвязности, взывая къ вашему терпёнію, а всего болье къ вашей снисходительности.

Когда я увидель ее въ первый разъ, красоту ея только что начинали замечать въ обществе. Я ее полюбилъ, голова у меня закружилась; я просилъ руки ея. Ответъ вашъ, при всей его неопределенности, едва не свелъ меня съ ума; въ туже ночь я убхалъ въ армію. Спросите, зачемъ? Клянусь, самъ не умею сказать; но тоска непроизвольная гнала меня изъ Москвы: я бы не могъ въ ней вынести присутствія вашего и ея. Я къ вамъ писалъ, надъялся, ждалъ ответа. Ответа не приходило. Ошибки первоначальной моей юности представлялись моему воображенію. Они были слишкомъ резки, клевета преувеличила ихъ; по несчастію, молва о нихъ сделалась всеобщею. Вы могли ей поверить; я не смель жаловаться на то, но я былъ въ отчаяніи.

Какія муки ожидали меня по моемъ возвращеніи! Ваше молчаніе, вашъ холодный видъ, пріемъ Натали, столь легкій, столь невнимательный! У меня не достало духу объясниться. Я уѣхалъ въ Петербургъ со смертью въ душѣ. Я чувствовалъ, что играю смѣшную роль; я былъ робокъ въ первый разъ въ жизни, а робость въ человѣкѣ моихъ лѣтъ конечно не можетъ понравиться молодой особѣ въ возрастѣ вашей дочери. Одинъ изъ друзей моихъ ѣдетъ въ Москву, передаетъ мнѣ оттуда слово благоволенія, возвращающее меня къ жизни, и теперь, когда нѣсколько милостивыхъ выраженій, которыми вы меня удостоили, должны бы исполнить меня радостію, —я несчастнѣе нежели когда-либо. Постараюсь объясниться.

Привычка и продолжительное сближение одни могли бы доставить мив расположение вашей дочери. Я могу надъяться, что со временемъ она ко мив привяжется; но во мив нътъ инчего, что могло бы ей нравиться. Если опа будетъ согласна отдать мив свою руку, я увижу въ этомъ лишь доказательство того, что сердце ея остается въ спокойномъ равнодушии. Но это спокойствие долго ли продлится, среди обольщений, поклонений, соблазновъ? Ей станутъ говорить, что лишь несчастная судьба помъшала ей заключить другой союзъ, болъе соотвътственный, болъе блистательный, болъе достойный ея.

<sup>\*)</sup> Что это, пусть догадаются читатели. И. Б.

Такія внушенія, если бы даже они и не были непскрепни, ей навърно покажутся искренними. Не стапеть ли она раскаиваться? Не будеть ли она смотръть на меня какъ на помѣху, какъ на обманщика и похитителя? Не почувствуеть ли она ко мнъ отвращенія? Богъ мнъ свидътель, что я готовъ умереть за нее; но умереть, чтобы оставить ее блистательною вдовою, свободною выбрать завтра же другаго мужа: мысль эта—адъ.

Поговоримъ о состояни. Я мало забочусь о немъ. Моего мнъ было до сихъ поръ достаточно. Но достанетъ ли женатому? Я пи за что на свътъ не допущу, чтобы жена моя териъла лишенія, чтобы она не являлась тамъ, гдъ ей предназначено блистать, веселиться. Она въ правъ требовать этого. Чтобы сдълать ей угодное, я готовъ пожертвовать всъми монми вкусами, страстями, всею моею жизнью, внолнъ свободною и обильною случайностями. Но во всякомъ случав не станетъ ли она роптать, коль скоро положеніе ея въ свътъ не будетъ такъ блистательно какъ ей подобаетъ и какъ бы я желаль?

Таковы отчасти мои скорбныя опасенія. Трепещу при мысли, что вы найдете ихъ слишкомъ уважительными. Есть еще одно, по я не могу ръшиться повърпть его бумагъ....

Примите, милостивая государыня, дань полной моей предаппости и высокаго почтенія. Суббота. А. Пушкинъ.

3.

## Къ А. Н. Гончарову \*).

Милостивый государь Аванасій Николаевичь!

Съ чувствомъ сердечнаго благоговънія обращаюсь къ вамъ, какъ главъ семейства, которому отнынъ принадлежу. Благословивъ Наталію Николаевну, благословили вы и меня. Вамъ обязанъ я больше нежели чъмъ жизнію. Счастіе вашей внуки будетъ священная, единственная моя цъль и все, чъмъ могу воздать вамъ за ваше благодъяніе.

Съ глубочайшимъ уваженіемъ, преданностію и благодарностію честь имѣю быть, милостивый государь, вашимъ покорнѣйшимъ слугою Александръ Пушкинъ.

3 Мая 1830. Москва.

4

#### Къ нему же.

Милостивый государь Аванасій Николаевичъ!

Каждый день ожидаль я объщанныхъ денегь и нужныхъ бумагъ изъ Петербурга и до сихъ поръ ихъ не получилъ. Вотъ причина мо-

<sup>\*)</sup> Дъдушка Натальи Николаевны А. Н. Гончаровъ (о которомъ читатели прочтутъ ниже въ Воспоминаніяхъ А. П. Бутенева) проживалъ старымъ вдовцомъ на Полотняномъ Заводъ, не выдъляя имъній единственному своему сыну, такъ какъ онъ паходился въ умственномъ разстройствъ. П. Б.

его невольнаго молчанія. Думаю, что буду принуждень въ концѣ сего мѣсяца на нѣсколько дней отправиться въ С. Петербургъ, чтобъ привести дѣла свои въ порядокъ.

Что касается до памятника \*), то я тотчасъ по своемъ прійзді въ Москву писаль о немь Бенкендорфу. Не знаю, убхаль ли онъ съ Государемъ и гдів теперь онъ находится. Отвіть его, вівроятно, не

замедлить.

Позвольте мив, милостивый государь Аванасій Николаевичь, еще разъ сердечно васъ благодарить за отеческія милости, оказанныя вами Наталіи Николаевив и мив. Смію надіяться, что со временемъ заслужу ваше благорасположеніе. По крайней мірів жизнь моя будеть отпынів посвящена счастію той, которая удостопла меня своего выбора и которая такъ близка вашему сердцу.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и безпредъльной преданностію питью

счастіе быть, милостивый государь, вашь покорнъйшій слуга

Александръ Пушкинъ.

7 Іюня 1830. Москва.

5.

## Къ нему же.

Милостивый государь Аванасій Николаевичь.

Только сейчасъ получиль я бумагу вашего повъреннаго и не успълъ еще ее пробъжать. Осмъливаюсь повторить вамъ то, что уже говориль я Золотову: главное дъло-не вооружить противу себя Канкрина, а никакъ не вижу, какимъ образомъ вамъ безъ него обойтиться. Государь, получивъ просьбу вашу, отдасть ее непремънно на разсмотръніе министра финансовъ; а министръ, уже разъ отказавши, захочетъ и теперь поставить на своемъ. Временное вспоможение (двумя или тремя стами тыс.) хотя вещь и затруднительная, но все легче, ибо зависить единственно оть производа Государева. На дняхъ вду въ С. Петербургъ и если бумага ваша не будетъ имъть желаемаго успъха, то готовъ (если прикажете) хлопотать объ этомъ вспоможении и у Бенкендорфа, и у Канкрина. Что касается до заложенія заводовъ, то хотя я и увъренъ въ согласіи молодыхъ вашихъ родственниковъ и въ ихъ повиновеніи вашей воль; по въ ихъ отсутствін не осмылюсь дыйствовать мимо ихъ. Надъюсь, что мое чистосердечіе не повредить миъ въ вашемъ ко мнъ благорасположении, столь драгоцънномъ для меня:

<sup>\*)</sup> Извъстная статуя Екатерины.

мнъ казалось дучше объясниться прямо и откровенно, чъмъ объщать и не выполнить.

Ожидая дальнъйшихъ вашихъ приказаній, препоручаю себя вашему благорасположенію и честь имъю быть съ глубочайшимъ почтеніемъ и сердечной преданностію, милостивый государь, вашъ покорнъйшій слуга

Александръ Пушкинъ.

28 Іюня 1830. Москва.

#### Письмо Сергъя Львовича Пушкина.

## Милостивый государь Аванасій Николаевичь!

Почитая сына моего совершенно счастливымъ, входя въ почтеннъйшее семейство ваше и принимая по любви моей къ нему живъйшее въ семъ участіе, за обязанность поставляю поручить себя въ благосклонное вниманіе ваше, какъ перваго виновника его благополучія. Счастливымъ почту и себя, когда буду имъть случай лично принести вамъ за него мою признательность и увърить въ искреннемъ почтеніи и преданности, съ каковыми честь имъю пребыть, милостивый государь, вашъ покорнъйшій слуга

Сергъй Пушкинъ.

С. Петербургъ, Іюля 20-го дня 1830-го года.

## Приписка Надежды Осиловны Пушкиной.

Позвольте и мив, милостивый государь, вмысты съ мужемь моимъ поручить себя въ благосклонность вашу и изъявить вамъ благодарность мою за моего сына, почитая его совершенно счастливымъ.

При засвидътельствованіи вамъ искреннаго почитанія, честь имъю пребыть, милостивый государь, покорнъйшая ваша

Надежда Пушкина.

6.

## Къ нему же.

## Милостивый государь Аванасій Николаевичь!

По приказанію вашему являлся я къ графу Канкрину и говориль о вашемь дёль, т. е. о вспоможеніи денежномь; я нашель министра довольно пеблагосклоннымь. Онъ говориль, что сіе дёло зависить единственно отъ Государя; я просиль отъ него по крайней мъръ объщанія пе прекословить Государю, если Его Величеству угодно будеть оказать вамь отъ себя оное вспоможеніе. Министръ даль мнъ слово.

Что касается до позволенія перелить памятникъ, то вы получите немедленно бумагу на нмя ваше отъ генерала Бенкендорфа. Судьба

моя зависить отъ васъ; осмъливаюсь вновь умолять васъ о разръшении ея. Вся жизнь моя будетъ посвящена благодарности.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и сердечной преданностію имъю счастіе быть, милостивый государь, вашимъ покорнъйшимъ слугою Александръ Пушкинъ.

14 Августа 1830. Москва.

7.

#### Къ нему же.

Милостивый государь Аванасій Николаевичь!

Сердечно жалью, что старанія мои были тщетны и что имью такъ мало вліянія на нашихъ министровъ. Я бы за счастіе почель сдълать что-нибудь вамъ угодное.

Смерть дяди моего, Василья Львовича Пушкина и хлопоты по сему печальному случаю разстроили опять мои обстоятельства. Не успълъ я выдти изъ долга, какъ опять принужденъ былъ задолжать. На дняхъ отправляюсь я въ Нижегородскую деревню, дабы вступить во владъне оной. Надежда моя на васъ однихъ. Отъ васъ однихъ зависитъ ръшене судьбы моей.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенной преданностію пмъю счастіе быть, милостивый государь, вашимъ покорнъйшимъ слугою

Александръ Пушкинъ.

24 Августа. (1830). Москва.

8.

### Къ нему же.

Милостивый государь Аванасій Николаевичь!

Изъ письма, которое удостоился я получить, съ крайнимъ сожальніемъ замътилъ я, что вы предполагали во мнѣ недостатокъ усердія. Примите, сдълайте милость, мое оправданіе. Не осмълился я взять на себя быть ходатаемъ по вашему дълу единственно потому, что опасался получить отказъ, не въ пору приступая съ просьбою къ Государю или министрамъ. Сношенія мои съ правительствомъ подобны вешней погодѣ: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка. Вамъ угодно было спросить у меня совъта на счетъ пути, по которому препроводить вамъ къ Государю просьбу о временномъ вспоможеніи: думаю, всего лучше и короче чрезъ А. Х. Бенкендорфа. Онъ человъкъ

снисходительный, благонамъренный и чуть ли не единственный вельможа, чрезъ котораго намъ доходятъ частныя благодъянія Государя.

Препоручая себя вашему благорасположенію, вміно счастіє быть съ глубочайшимь почтеніемь и сердечной преданностію, милостивый государь, вашь покорнівшій слуга

Александръ Пушкинъ.

9 Сентября 1830. Село Болдино.

9.

#### Къ нему же.

Милостивый государь, дедушка Аванасій Николаевичь!

Спѣту извъстить васъ о счастіи моемъ и препоручить себя вашему отеческому благорасположенію, какъ мужа безцьнной внуки вашей, Натальи Николаевны. Долгъ нашъ и желаніе были бы вхать къ вамъ въ деревню; но мы опасаемся васъ обезпокопть и не знаемъ, въ пору ли будетъ наше посъщеніе. Дмитрій Николаевичъ\*) сказывалъ мнѣ, что вы все еще тревожетесь на счетъ приданаго; моя усильная просьба состоитъ въ томъ, чтобъ вы не разстроивали для насъ уже разстроеннаго имѣнія; мы же въ состояніи ждать. Что касается до памятника, то, будучи въ Москвъ, я никакъ не могу взяться за продажу онаго и предоставляю все это дѣло на ваше благорасположеніе.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и искренно сыновней преданностію имъю счастіе быть, милостивый государь дѣдушка, вашимъ покорнѣйшимъ слугою и внукомъ

Александръ Пушкинъ.

24 Февраля 1831. Москва.

#### Приписка Натальи Николаевны.

## Любезный дѣдушка!

Имъю счастіе извъстить васъ наконецъ о свадьбъ моей и препоручаю мужа моего вашему милостивому расположенію. Съ моей же стороны чувства преданности, любви и почтенія никогда не измънятся. Сердечно надъюсь, что вы по прежнему останетесь моимъ върнъйшимъ благодътелемъ. При семъ цълую ручки ваши и честь имъю пребыть на всегда покорная внучка

Наталья Пушкина.

<sup>\*)</sup> Старшій братт Натальи Николаевны.

## ДОПОЛНЕНІЯ, ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

I.

## 0 Запискахъ Г. С. Батенкова.

Читатели замътили, что вышенапечатанныя Записки Г. С. Батенкова, оригинально озаглавленныя "Даиныя", отнюдь не обнимають всей его жизии. Событія самой замъчательной ея эпохи, именно времени до и по 14 Декабря 1825 г. авторъ сознательно желалъ прейти "умолчаніемъ". Тъмъ не менъе нъкоторыя замътки и явленія его дътства характерны какъ для эпохи, такъ и для личности его. Разсказы о Г. С. Батенковъ, записанные близкими къ нему людьми, появятся въ Русскомъ Архивъ.

II.

# По поводу воспоминаній графа М. В. Толстаго.

Во 2-ой книжкъ Русскаго Архива 1881 года помъщены Воспоминанія графа М. В. Толстаго. На стр. 62-ой, говоря о масонахъ, авторъ иншетъ: "Объ этомъ старцъ (Андреъ Тимофеевичъ Болотовъ) одинъ изъ его потом-ковъ выразился такъ:

Въ дътствъ я помню нашъ садикъ стариннъй Дъдушка самъ разводилъ; Съ сажнемъ, со скребкой, съ веревкою длинной Опъ вокругъ дома ходилъ, и т. д.

Это—стихотвореніе покойнаго брата моего Миханла Александровича Стаховича, напечатанное имъ подъ именемъ "Дъдушкинъ Садикъ" въ "Современникъ". Въ этихъ стихахъ братъ мой никакъ не могъ воспъть Болотова, который намъ не предокъ и котораго ин братъ мой, ни родители мои никогда не знали.

Скоръе могъ бы предположить почтепный авторъ, что стихотвореніе М. А. Стаховича относится къ М. В. Перваго. Въ средъ масоновъ занималъ видное мъсто нашъ родной дъдъ Михаилъ Васильевичъ Перваго (его не зналъ авторъ Воспоминаній), другъ Новикова, рукоположенный въ великіе мастера самимъ Николаемъ Ивановичемъ при его кончинъ. М. В. Перваго послъдніе годы своей жизни долженъ былъ жить въ своемъ имъніи селъ Пальнъ, Елецкаго уъзда, Орловской губерніи. Единственная его дочь, Надежда Михайловна Стаховичъ, была наша мать, и покойный братъ былъ его первый внукъ, который росъ и развивался подъ руководствомъ дъда.

М. В. Перваго быль человъкъ замъчательнаго ума и образованія. Будучи богать, онъ любиль садоводство, съ большимь знаніемь дъла и вкусомъ самъ распланировалъ огромный садъ и паркъ на 26 десятинахъ. Его деревенскій домъ выстроенъ по плану знаменитаго Витберга (строителя Храма Спасителя на Воробьевыхъ горахъ), бывшаго членомъ той же масонской ложи. Этотъ домъ былъ росписанъ извъстнымъ Итальянскимъ художникомъ Скотти, который отъ М. В. Перваго поъхалъ въ Орелъ работать у графа Каменскаго и тамъ заръзался, такъ что живопись Паленскаго дома была последнею работою Скотти.

М. В. Перваго имѣлъ вліяніе на развитіе моего брата, и въ воспоминаніе о немъ написано прекрасное стихотвореніе "Дѣдушкинъ Садикъ"; но поэтъ изъ человѣка еще не стараго (дѣдъ нашъ скончался 48 лѣтъ въ 1825 году) сдѣлалъ преклоннаго старца, великолѣпный барскій садъ измѣнилъ въ простой садикъ.

Принося искренную благодарность графу Толстому за добрую память объ моей матери и отцъ, позволю себъ только исправить одну неточность. На стр. 79-ой, говоря о нашемъ семействъ, авторъ пишетъ: "Масонъ А. В. Пер"ваго, человъкъ очень богатый, иередалъ все свое имъніе, взятое вз опеку за "суровое обращеніе сз крестъянами, въ собственность родной своей племян"пицъ Н. М. Стаховичъ съ тъмъ, чтобъ она выдавала ему ежегодно извъстную "сумму денегъ на содержаніе".

Какъ единственный оставшійся въ живыхъ внукъ А. В. Перваго, считаю долгомъ заявить, что его имѣніе не было взято въ опеку и что не въ слѣдствіе опасеній опеки Перваго передаль все свое имѣніе моей матери. Многихъ удивило, что 36-ти лѣтній человѣкъ отказался отъ имѣнія въ двѣ слишкомъ тысячи душъ крестьянъ (оставя себѣ только капиталь); пошли толки, и дѣйствительно ходили слухи, что Перваго, боясь опеки, передалъ племянницѣ все состояніе. Эти слухи могли дойти и до графа Толстаго; но, хотя эта передача произошла въ 1826-мъ году, еще задолго до моего рожденія, но я заявляю, согласно словъ моего покойнаго отца и на основаніи документовъ имѣющихся у меня, какъ наслѣдника всѣхъ имѣній братьевъ Перваго, что имѣніе А. В. Перваго, никогда не было и не должно было поступить въ опеку.

Описывая личность А. В. Перваго, графъ Толстой говоритъ, что, не смотря на его природную скупость, онъ дълалъ много тайнаго добра, и въ постоянной борьбъ съ собою побъждаль эту страсть.

Не считаю умъстнымъ оглашать всъ добрыя дъла А. В. Перваго, которыя мнъ, какъ его наслъднику, болъе чъмъ кому-либо извъстны; приведу лишь нъ-которые случаи изъ его жизни, показывающіе, какъ онъ могъ преодолъвать свою скупость.

36-ти лътъ отъ роду Перваго отдаетъ свои имънія въ лучшихъ черноземныхъ губерніяхъ своей племянниць (женщинь очень богатой, мать моя уже владъла такой же частью имънія, доставшеюся ей послъ ея отца, и имъніемъ своей матери, рожденной Писемской) и назначаетъ очень небольшую аренду, 20 тысячь ассигнаціями въ годъ. Поступокь ли это скупаго человёка? Съ 1852 года, послъ моего совершеннольтія, Нерваго не береть болье этой аренды съ покойнаго моего брата, съ покойной сестры М. А. Дубовицкой и съ меня (къ намъ перешло послъ смерти матери ея имъніе). Часть аренды, которая пала на имъніе, полученное послъ моей матери мониъ покойнымъ отцемъ, Перваго проситъ отца моего не уплачивать ему, а раздавать бъднымъ. Въ 1865 году Перваго заболелъ очень опасно, вызвалъ меня въ Москву и передаль въ запечатанномъ конверть весь свой капиталъ, говоря, что отдаеть мнъ его на храненіе, какъ своему единственному наслёднику, и что послё его смерти капиталъ будетъ принадлежать миъ. Алексъй Васильевичъ выздоровълъ. Прошелъ годъ, я напомнилъ ему, что слъдуетъ получить проценты, и вотъ что услышалъ въ отвътъ: «Съ 1815 года я началъ класть лишнія деньги въ Опекунскій Совъть; на капиталь наростали проценты, я ихъ никогда не браль. Постепенно проценты уменьшались; теперь почти весь мой капиталь не даеть процентовъ, я ихъ и не хочу. Во всю мою жизнь, когда я давалъ кому взаймы, я не только не бралъ процентовъ, но, разъ давши деньги, никогда не требовалъ ихъ обратно; были случан, что мнъ возвращали долгъ, а многіе не возвращали. Мой каниталъ нажитъ честнымъ трудомъ, государство хранитъ мои лишнія деньги; неужели за это миж брать еще съ него проценты?" Такъ до 1874 года находились въ Опекунскомъ Совъть деньги А. В. Перваго; накопившіеся проценты въ четыре раза превышали капиталъ. Еслибы А. В. Перваго, при последовавшемъ измѣненіи правилъ Опекунскаго Совѣта о процентахъ, далъ себѣ трудъ взять за 40 лътъ накопившіеся проценты и пріобрълъ бы на нихъ п на капиталь государственных бумагь, то до 1874 года его деньги удвонянсь бы. Но онъ не хотпъл, за хранение его лишнихъ денегь, брать съ государства проценты. Многіе ли и не скупые люди сделають это?

Александръ Стаховичъ.

23 Апреля 1881. С. Петербургъ.

Историческая истина въ наше время есть святыня; нарушать ес не следуетъ. Воспоминанія графа Михаила Владиміровича Толстаго, повидимому, написаны безъ справки съ извъстною книгою Лонгинова, и даже съ статьями и, зз.

Пыпина и Незеленаго; иначе не объяснимымъ представляется, какимъ образомъ графу показалось возможнымъ (стр. 64): а) обвинять въ деизмѣ издателей такихъ книгъ, каковы: Объ истичномъ Христіанствъ, Зерцало Жизни истиннаго ученика Христова, (Письма о подраженіи Христу "Письма Семена Ивановича Гамалѣи, Зерцало внутренняго человѣка, и многія тому подобныя \*); б) умолчать объ отзывѣ покойнаго митрополита Платона про Новикова Екатеринѣ II, о направленіи покойнаго митрополита Михаила Петербургскаго и Новгородскаго, о почитаніи Пресвятой Богородицы всѣми людьми этаго направленія, почитаніи, выражавшемся въ бесѣдахъ, трактатахъ, копіяхъ съ иконъ Иверской, Св. Софіи Новгородской и Кіевской и пр. Такіе люди, какъ Василій Дмитріевичъ Камынинъ, Сергій Николаевичъ Арсеньевъ, были истинными чадами Православной Церкви. Понятіе о теозофскомъ направленіи уже было выясняемо въ нашей литературѣ. Какое-же значеніе будетъ имѣть затемнѣніе понятія?... Пора-же всему дать свое мѣсто, не увлекаясь никакими личными побужденіями. N.

Въ Воспоминаніяхъ Н. И. Шенига, Таганрогскій духовникъ императора Александра Павловича, какъ въ статьъ, такъ и въ "Азбучномъ Указателъ", именуется отцомъ Феодотомъ. Это, въ сущности хоть и не важная, но для унълъвшихъ съ того времени читателей "Р. Архива", знавшихъ тогдашнихъ дъятелей, бросающаяся въ глаза ошибка. Духовникъ назывался не о. Феодоток, а о. Алексий Федотовъ-Чеховскій (двойная фамилія). Сынъ его, Александръ Алексъевичъ Федотовъ-Чеховскій лътъ 25-ть тому назадъ былъ профессоромъ Кіевской Духовной Академіи.

Петръ Севастьяновъ.

— Стран. 158, прим. 30. (Р. Арх. кн. 1-я). "Кошка, кошка, Ролле плутъ". Откуда это, намъ неизвъстно".

Это стихъ Буало въ его первой сатиръ, гдъ онъ упрекаетъ самаго себя за сатирическое настроеніе; онъ сътуетъ, что невольно называетъ вещи по имени:

J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon.

Ролле былъ тогдашній мошенникъ - стряпчій (на которыхъ особенно нападалъ Буало).

234 стр. говорится о Наполеоновом столбъ, подаренном имп. Николаем Павловичем и воздвигнутом на Вандомской площади, именно

<sup>\*)</sup> Или напр. Наставленіе ищущимъ премудрости, гдѣ съ первой строки предисловія сказано: "Іисуст есть Богг".

въ ту пору, когда печаталось стихотворение. Здъсь должно быть типограф-

ское недоразумъніе.

Наполеоновъ столбъ былъ воздвигнутъ самимъ Наполеономъ, послѣ похода 1805 г., изъ Австрійскихъ пушекъ. По какому недоразумънію вышло,
что это былъ подарокъ импер. Николая? Въроятно это относится къ Финляндскому граниту падъ прахомъ Наполеона въ Парижъ.

## ОПЕЧАТКИ И ПОПРАВКИ

къ первой книгъ

## РУССКАГО АРХИВА 1881 ГОДА.

На стр. 44, строка 6-я сверху, читай: стоялъ.

Стр. 51. Прозваніе Спаварій—значить собственно "мечникъ, меченосецъ", отъ спава. Это быль одинъ изъ Валашскихъ титуловъ.

Стр. 120, с. 7-я св., чит.: повторяющій басни и пр.

Стр. 137, с. 13-я св., Кюхельбекеръ хочеть сказать: au jour le jour. Такъ это говорится пофранцузски.

Стр. 139, с. 2 снизу, ч.: что ты его и безг того и пр.

Стр. 140, с. 9 св.: c'est pour cause (и не даромъ).

Стр. 142 с. 2 св. животное начало.

— — с. 3 сп. Much Ado about Nothing—пьеса Шекспира: Много шуму изъ пичего. Little Shrew—маленькая своенравница.

Стр. 144, с. 12-я сп. за спасеніе Пруссіи и Австріи.

Стр. 151, с. 2 сп. Во Французскихъ идиліяхъ и вообще стихотвореніяхъ и пьесахъ...

Стр. 154, с. 3 сн. подарокъ, обнова къ празднику—именно къ новому году (Катенинъ обновляет его сонетомъ).

Стр. 155, с. 2 сп. насъ вновь и вновь обязываетъ.

Стр. 156, с. 5 сн. Перро, авторъ *Волшебных Сказок*, Contes des Fées, недавно изданныхъ порусски съ предисловіемъ И. С. Тургенева.

Стр. 157, с. 4 сн. Въ простомъ стилъ древне-греческомъ.

Стр. 157, с. 2 сн. Не знаю что (невыразимое что-то).

Стр. 158, с. 3 сп. Кота звать надобно котомъ, Роллета-же—плутомъ, т. е. должно называть вещи ихъ дъйствительными именами (въ противоположность Précieuses Ridicules).

Стр. 158, с. 1 сн. Наипростъйшей прозой.

Стр. 159, с. 2 сн. тоже. (Катепинъ заботится о рабской точности прозапческаго перевода Греческихъ стиховъ. Хотя мать у него была Гречанка, но самъ онъ погречески видно не зналъ).

Стр. 162, с. 1 сп. Что я сображь посять жатвы.

Стр. 164, с. 6 сн. Le Mérite des femmes—извъстная поэма о Достоинствъ женщинъ, старика Легувэ. Сынъ его впослъдствии писалъ въ томъ-же родъ.

Стр. 165, с. 4 сн. Я никогда не толковаль вамь о политикъ... (Это написано, очевидно, не для самаго Пушкина...)

Стр. 166, с. 2 св. Нельзя безнаказанно прожить...

\_\_\_ с. 10 — если вы мнъ не будете отвъчать и не пришлете адреса и пр.

Стр. 167, с. 7 св. Вашъ долгъ—себъ самому, другимъ, вашему отечеству—не надать духомъ.

Стр. 168, с. 6 сн. Ошибками нашей молодёжи... (намёкъ для читавшихъ корреспоиденцію, что Пушкинъ непричастенъ декабристамъ).

#### въ книгъ второй.

Стр. 248, с. 9 св. читай: заводяхъ.

Стр. 278, с. 17 сн. неоконченность или безконечность.

Стр. 437, с. 1 сн. или на поэму Вольтера на Разрушение Лиссабона.

Стр. 449 с. 20 сн. *Радкая* убвушка избъгала его сластолюбивыхъ покушеній.

# АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

личныхъ именъ,

# УПОМИНАЕМЫХЪ ВО ВТОРОЙ КНИГЪ

# PYCCKATO APXUBA

1881 года.

(тетради 3 и 4).

Абаза 433. Абасъ-Мирза 184, 185. Аврамовъ 291, 298, 335. Агапитъ архим. 105, 388. Адами 46. Аиша Черкешенка 116. Акакій епископъ Тверской 7. Акиноовъ 0. В. 130. Акройдъ 370. Аксаковъ Ив. С. 165. Акуловъ 334.

Аленсандра Осодоровна вел. княгиня 75, императрица 97, 112, 232.

Александръ І-й 58, 155, 157, 162, 267, 268, 277, 278, 281, 282, 284, 287—289, 294, 296—298, 306—337, 341, 475, 490, 495, 497, 498, 508.

Александръ II-й (рожденіе) 75, 163— 165, 169, 173—175, 226, 316, 318, 387, 476, 486.

Алексъй Михаиловичъ царь 476. Альфонскій Арк. Алексъев. 74, 78, 79, 91, 93, 109.

Амвросій митрополитъ 24. Анастасій 84, 86. Андреевичъ 2-й 305, 306. Андреявъ 335.
Андреянъ (Головия) епископъ 385.
Аничновъ 433, 450.
Анке Н. Б. 91, 94, 95.
Анненковъ 320, 334.
Антоній 87—89, 125, 126.
Антоній (Стаховскій) митр. 396.
Анфиногеновъ свящ. Никита 144.
Аракчеевъ графъ 141, 267, 274, 276.
Арбузовъ 309, 310, 317, 319, 320, 323, 324, 333.

**Аргутинскій-Долгорукій** князь 427, 429, 430, 435, 436, 439, 441, 442, 445, 446, 448.

Арендтъ лейбъ-медикъ 238, 239. Аркадій епископъ Пермскій 389, 400, 401, 404.

Аркадьевъ 323. Армфельдъ 91. Арнольди Варв. Дм. 477. Арсеньева Праск. Никол. 177—190. Арсеньевъ Дм. Никол. 180. Арсеньевъ С. Н. 59, 66, 508. Артемьевъ 346. Арцыбашевъ 320. Ахвердова Анна Андр. 180. Ахвердова Дарья Өедоровна 177— 190.

**Ахвердова** Праск. Никол. (письма А. С. Грибойдова) 177—190.

Ахвердова Софья Өедоровна 177.

Ахвердовъ Андр. Исаев. 180.

Ахвердовъ Егоръ Өедор. 177, 184, 185.

Ахвердовъ Федоръ Исаев. 177. Ахлебаевъ премьеръ-маюръ 100, 101, 103.

Аванасій архимандр. 87.

Аванасій (Протопоновъ) архіенископъ Тобольскій) 388—410.

Аеиновъ А. А. 71.

Бабичъ генераль 222.

Баженова Ек. Ив. 193, 194, 224. Баженовъ Ал—дръ Алексев. 191— 227.

Балашевъ Ал-дръ Дм. 78.

Барановская Надежда Аванас. 52.

Барановъ кап.-лейт. 349—351.

Баранчеевъ 231.

Барсуновъ Ив. Пл. 412.

**Барятинскій** князь А. И. 221, 226, 240, 291, 298, 299, 301, 335.

Басаргинъ 291, 298, 336.

Басовъ В. А. 79, 92.

**Батенновъ** Гавр. Степан. (Записки) 251—276, 311—317, 319—321, 327, 328, 334, 505.

Батенновъ Никол. Степ. 256.

Батенковъ Осипъ 251.

Батенковъ Степ. 260.

Бенлешовъ 156, 160.

Белингсгаузенъ 350.

Бель 377, 378.

Бенкгаузенъ 365-367.

Бенкендорфъ графъ 332, 372, 373.

Бенкендорфъ А. Х. 152, 501-503.

Бенкендорфъ Конст. Христоф. 182,

Бернопфъ 344-346.

Берстель 306, 336.

Берхъ 360.

Бестужевъ-Рюминъ Ал—дръ 293, 295—299, 301, 305—308, 310—321, 324, 325, 328, 330—333, 335, 342, 344, 345.

Бестужевъ Мих. 309, 317, 325, 333. Бестужевъ Никол. 309, 314, 317, 320, 324, 333.

Бестужевъ Петръ 309, 334.

Бецкій Ив. Ив. 133.

Бечасновъ 305-307, 336.

Бибиковъ Илья Гавр. 281.

Бибиковъ Мих. Никол. 428, 446, 454, 456—458.

Бистромъ 1-й 333.

Благово Аграф. Дм. 52.

Благово Дм. 52.

Блохинъ В. М. 99.

Блудова графиня А. Д. (письмо А. Н. Муравьева о сокращении приходовъ) 421-424.

Блудовъ Д. 332.

Бобринскій графъ А. А. 17, 176.

Бобрищевъ-Пушкинъ 1-й 336.

Бобрищевъ-Пушкинъ 2-й 336.

Бобровъ 323.

Богдановичъ 263.

Богдановъ 357.

Боголюбова Ек. Вас. 55, 56.

Боде баронесса Н. Ө. 129.

Боде баронъ Левъ Карл. 130.

Бодиско 1-й 323, 324, 334.

Бодиско 2-й 323, 324, 334.

Болотовъ Ал-й Павл. 62.

Болотовъ Андр. Тимов. 61, 505.

Болотовъ Пав. Андр. 61, 62, 89.

Бонтанъ 433, 453.

Борисовъ Ал-дръ Ив. 78.

Борисовъ 1-й 336.

Борисовъ 2-й 304-307, 336.

Бредфордъ Бланка Елисав. 135.

Бредфордъ г-жа 132-140.

Броке 325.

Брусиловъ 470.

Булатовъ 322, 327, 328.

Булгари графъ Никол. 336.

Булгари графъ Яковъ 301.

Бунге Христоф. Григ. 76, 92.

Бурбаки 433.

Бурцовъ 281, 286, 290, 291, 300.

Бутеневъ А. П. 350, 351, 500.

Бутенопъ 125.

Бълиновъ Віаноръ Вас. 103.

Бъляевъ Ал-дръ Петр. 323, 324.

Бъляевъ 1-й 309, 310, 334.

**Б**ѣляевъ **2-**й 334.

Вадковскій Ал-дръ 331, 335.

Вадновскій Федоръ 278, 300, 308,

Валуевъ 174.

Вальховскій Владиміръ Дмитр. 241,

Варшавскій 373.

Василевскій 44.

Василій Іоанновичъ вел. князь 16.

Василій еписк. Полоцкій 105, (Записки) 380—387.

Василій Темный 486.

Васильевъ 365, 371.

Васильевъ Владим. 96.

Васильчиковъ 161.

Васильчиковъ князь 452.

Ведель-Ярлсбергъ 369.

Веденяпинъ І-й 305, 336.

Веденяпинъ 2-й 336.

Великольповъ 99.

Веліо 327.

Вельяминовъ Ал—ъй Александр. 178,

223, 230, 240, 241.

Венединтъ ректоръ Тоб. Семинар. 409.

Веніаминова Е. И. 412.

Венкстернъ Я. Х. 58.

Вердеръ 433.

Веселовскій ІІ. С. 46, 48, 72, 93.

Винторовъ генер. 232, 233, 236, 237.

Вильмотъ Марта 132.

Вильсонъ 125.

Витбергъ 506.

Витгенштейнъ графъ 289.

Виттъ графъ 278, 371.

Вишневскій 324, 334.

Віельгорскій гр. М. 10. 58.

Владимирова II. G. 115.

Владимировъ 99, 103.

Владимиръ (Ужинскій) архісписк. Казанскій 388.

Влангали 182, 184.

Воиновъ 327.

Волковъ 325.

Волнонскій кн. В. П. 125.

Волконскій кн. П. М. 123.

Волконскій кн. Серг. 291, 295, 300— 304, 308, 330, 335, 343.

Вольтеръ 510.

Вольфъ 291, 298, 335.

Вопобьевъ 99.

Воронцова гр. Елисав. Ром. 137.

Воронцовъ гр. А. Р. 134.

Воронцовъ графъ Мих. Лар. 162.

Воронцовъ князь М. С. 240, 242, 359, 367, 372, 470.

Воронцовъ гр. С. Р. 135, 136, (Записка о внутр. управл. въ Россіи) 155— 162.

Врангель баронъ 210-212.

Вревскій баронъ И. Н. 205, 207, 208, 210, 220.

Вроницкій 305, 306, 335.

Выгоновъ 365.

Выгодовскій 336.

Вырубовъ 69.

Высотскій Г. Я. 46, 55, 61, 109.

Вяземская княгиня Е. Р. 115, 129.

Вяземская княжна Варв. Серг. 115.

Вяземскій князь 156.

Гавріилъ 24.

Гавріилъ еписк. Орловскій (Розановъ)

150-152.

Гавріилъ (Городковъ) 398.

Гагаринъ кн. С. И. 122, 124.

Галлей 370.

Гамалей Сем. Ив. 508.

Гарднеръ 73.

Гастеферъ 327.

Гебель 330.

Геннади Г. Н. 277.

Герсдорфъ 433.

Герценъ А. 168, 172, 175.

Гейденъ графъ 351, 359.

Гейманъ Августа Григ. 80.

Гейманъ 69, 93.

Гейсмаръ 331.

Гигановъ свящ. 265.

Гиллеръ баронъ 433, 434.

Гіацинтовъ Харит. Яковя. 178.

Гленберви 134, 140.

Глинка Өедоръ 280, 286-288, 290.

Гльбовь И. Т. 334, 346.

Гоголь Н. В. 261.

Голембовская Марья Федор. 101, 102. Голембовскій Пав. Дм. 99, 101, 129.

Голенищевъ-Кутузовъ 332.

Голицына внягиня Евд. Мих. 96, 111, 116.

Голицына княгиня Н. П. 177.

Голицына внягиня Т. В. 112, 113.

Голицынскій 99, 107.

Голицынъ кн. А. Н. 400.

Голицынъ кн. Валер. 299, 330, 332, 334

Голицынъ кн. Д. В. 44, 68, 96, 98, 112, 122.

Голицынъ кн. Петръ Алексвев. 96, 110.

Голицынъ князь Серг. Мих. 51, 96, 115, 116.

**Головинъ** Никол. **Ал**ександр. 59, 65, 66, 101.

Головинъ 247, 248.

Головинъ 427.

Голофъевъ 61.

Голохвастовъ Дм. Павл. 70, 77, 79.

Голубинскій Ө. А. 54, 56, 71, 82, 95, 105, 108, 111, 131.

Голубновъ П. В. 101.

Гольденбергъ 109.

Гончарова Нат. Ив. (письма Пушкина) 496—499.

Гончарова О. К. 496:

Гончаровъ Ав. Никол. (Письма Пушкина) 500—504.

Гончаровъ Дм. Никол. 504.

Гончаровъ Серг. Никол. 496, 498.

Горбачевскій 305-307, 336.

Горскій А. В. 71, 129, 334.

**Граббе** Пав. Христоф. 230, 131, 241, 290.

Графъ О. О. 81.

Гречъ Н. И. 344.

Грейгъ адмир. 352, 353.

Грибовдова Нина 177, 187-189.

Грибот довъ Ал-дръ Серг. (Письма къ

П. Н. Ахвердовой) 177-190.

**Григорій** архіспископъ Казанскій (Переписка съ А. С. Хомяковымъ) 32—38.

Гринвальдъ 366, 367.

Гриценко 70.

Гродецкій 296.

Громницкая Марья Федор. 101.

Громницкій 305, 306, 336.

Громовъ Прокопій Вас. 395.

Грузинскій князь Е. А. 87.

Грязева Анна 115.

Губеръ Ө. И. 107, 108.

Гудимовъ 323, 324.

Гунбургъ 69, 70.

Гумилевскій Дм. Григ. (Филаретъ) 108, 109.

Гурко Владим. Осип. 427—433, 435—440, 442, 444—459, 462, 466—470.

**Давыдовъ** Вас. 292, 295—297, 302, 308, 329, 330, 335.

Давыдовъ И. И. 43.

Данновъ Ив. Ив. 90, 91, 105, 106, 110, 111, 123, 124.

Дашнова княгиня Ек. Ром. (Замътки о ся Запискахъ) 132—140.

Двигубскій И. А. 42, 44, 95. Де-ла-Рю 344. Делицынъ И. С. 131. Деллеръ баронесса Е. С. 412. Дельвигъ баронъ А. А. 344. Державинъ Г. Р. 156, 157, 159, 160, 162, 263.

Деше докторъ 87, 88.

Дейчъ 55.

**Джамалъ** Чиркеевскій старшина 461, 462.

Дибичъ баронъ 297.

Дивовъ 309, 310, 323, 324, 334. Димитрій Іоанновичь вел. князь 15.

Димитрій (Ростовскій) 396.

Дмитріевъ 263, 368, 371, 378.

**Долгорукій** князь В. В. 232, 233, 237.

Долгорукій князь Петръ 123.

Долгорунова княжна Марья Серг. 53.

Долгоруковъ 263.

Долгоруковъ кн. Н. С. 56.

Доровеевъ 326.

Дохтурова Варв. Аванас. 52, 76-78.

Дохтурова Варв. Оедор. 52.

Дохтурова Марыя Аванас. 52.

Дубовицкая М. А. 507.

Дубовицкій II. А. 79.

**Дядьновскій** Іустинъ Евдоким. 74, 91, 92.

Евгеній архіспископъ 84, 396. Евдонимова графиня 465, 466. Евдонимовъ графъ 438, 439, 458, 459, 462, 463, 465.

Евдонимовы 99.

Евлампій ректоръ семинар. 83.

Екатерина II-я 17, 58, 117, 118, 132-

140, 162, 251, 267, 268, 349, 508.

Енатерина Павловна вел. княгиня 180.

Елагина Авд. Петр. 276.

Елагинъ Ал—ъй Андр. 276. Елагинъ Никол. Алексъев. 276. **Елисавета Аленсъевна** импер. 287, 317.

Емельянова Акулина 145.

Ермоловъ А. П. 154, 161.

Ершова Варв. Серг. 115, 130.

Ершовъ 394.

Ершовъ Ст. Ст. 496.

Жарнова 115.

Жемчужниковъ Ал—дръ Мих. 141— 154.

**Жемчужниковъ** Мих. Никол. 141—154.

Жуковскій В. А. 495.

Жуковъ 298.

Завадовскій графъ П. В. 161.

Завалишинъ Дм. Ир. 309, 310, 334.

Завойка 378.

Завязкина Е. С. 128.

Загоръцкій 336,

Загоскинъ М. Н. 70.

Заикинъ 336.

Залъсскій 377.

Зассъ, генералъ 243-247.

Зиловъ А. М. 67, 72.

Зиловъ Дм. А. 73.

Зиловъ Н. А. 73.

Зиновьевъ П. В. 125.

Знаменскій Степ. Як. 402, 403.

Золотовъ 501.

Зубова графиня Ек. Александр. 113, 115, 119.

Зубова граф. Нат. Александр. 117— 119.

Зубовъ гр. Н. А. 118.

Зубовъ кн. 161.

Ивановъ 79, 81, 92-94.

Ивановъ 336.

Ивановъ Ал-дръ Павл. 68, 69.

Ивашевъ 291, 298, 335.

Ивашинъ казакъ 429, 443, 466.

Ивашковскій С. М. 43.

Игнатій (Смода) митроп. 396.

Ильина Едисав. Вас. 53. Иннокентій архим. 105.

Иннонентій митрополить Моск. (Письма Филарета) 24—31, 388—390, 395, 397, 399, 400, 405—407, 409 (о дътскомъ воспитаніи), 411—420.

Иннокентій (пропов'єдникъ) 391. Иноземцовъ Ө. И. 92, 93, 95.

**Иранлій** (Лисовскій) архіепископъ Полоцкій 383, 384.

Истоминъ В. К. 361, 367.

Истоминъ К. И. 356, 358.

**Иванъ Васильевичъ** вел. князь 7, 10, 11, 14.

**Іоаннъ III-й** 486.

Іоаннъ Грозный 486, 487.

**Іоаннъ** епископъ Нижегородскій 388, 405, 406.

Іоаннъ (Красовскій) архіепископъ 383, 385.

**Іовскій** Ал—дръ Алексвев. 50, 92, 93, 95.

Іона митроп. 389, 399, 400.

locaфать (Булгакъ) архіенископъ Полоцкій 381, 383, 385, 386.

Іосафатъ (Жарскій) епископъ Пинскій 386.

Іосафъ митрополить 7, 10.

**lосафъ** (Ленковскій) архіенископъ Смоденскій 384.

юсифъ еписк. Литовскій 104, 105. Іосифъ (Съмашко) епископъ Литовскій 386.

Казаковъ И. М. 72.

Калиновскій Я. Н. 124.

Каменскій графъ 506.

Камынина С. Д. 60.

Камынинъ Вас. Дм. 58-60, 66, 508.

Камынинъ Дм. Вас. 60.

Камынинъ Н. С. 60.

Канкринъ 501, 502.

**Карамзина Б.** А. 495.

Карамзинъ 263, 270.

**Карамурзинъ** 228—230, 232, 233, 236, 238, 239, 243—245.

Каратыгины 80.

Карепинъ П. А. 99, 107,

**Кастелло** г-жа 182, 184.

Катенинъ 509.

**Наховскій** 315, 317, 318, 320, 321, 324, 326, 327, 333, 342, 344—346.

Качаловъ 324.

Каченовскій М. Т. 43, 95.

Кванчехадзева Наст. Никол. 78.

Кванчехадзева Нат. Никол. 78.

Нванчехадзева Нат. Серг. 77.

Кванчехадзевъ Ал-дръ Никол. 78,90.

Кельчевскій 384.

Киртевъ 305, 336.

Киселевъ гр. П. Д. 131.

Классенъ Егоръ Ив. 99, 102, 103.

Клейнмихель 228, 238, 243.

**Клодтъ** П. К. 344.

Клуке-фонъ-Клугенау 427, 429—432, 437, 438, 444, 446, 447, 449, 450, 458, 459, 461.

Ключевскій В. О. 5; 6.

Ковалевская Александра Владим. 104.

Ковалевскій Ал-дръ Никол. 103.

Ковалевскій Петръ Петр. 444, 446, 457.

Ковальскій Андр. Ант. 129. Кодрингтонъ 351, 366, 367.

Кожевниковъ 309, 320, 325, 334.

Кокуевъ Ал-ты 472.

Колошина Александра 53.

Колошинъ Петръ 281, 283, 288, 290.

Колтовскій 367, 368.

**Колычева** Н.  $\theta$ . 129.

Кольрейфъ Пав. Ив. 54.

Кольрейфъ Юлій Павл. 54.

Комаровская гр. Анна Евгр. 130.

Комаровъ 289, 291.

Коновницынъ 231.

Коновницынъ графъ 317.

Коновницынъ І-й графъ. 334.

Константинъ Николаевичъ вел.кн. 387.

Константинъ Павловичъ вел. князь

295, 315, 316, 320, 323—326, 329, 331, 337, 339.

Коптева Варв. Аванас. 56, 106, 127.

Коптевъ Вас. Алексвев. 56.

Корейша Ив. Як. 55.

Корниловичъ 306, 318, 319, 336.

Корниловъ А. Г. 412.

Корниловъ В. А. 350, 357, 366.

Коробьинъ Г. Н. 59.

Королевъ 112.

Корсанова Анна Семен. 74.

Корсанова Софыя Никол. 73.

Корсановъ Ал-дръ Семен. 73.

Корсановъ Мих. Семен. 73.

Корсановъ Сем. Никол. 73, 74.

Корфъ баронесса А.  $\theta$ . 115.

Костеничъ 374.

Котельницкая Надежда Андр. 68.

**Котельницкій** Вас. Мих. 48, 50, 67, 91, 94.

Кохановичъ митрополить 383.

Коцебу П. Е. 247.

Кочубей графъ Викт. Павл. 155-162.

Кошелевъ А. II. 165.

Краббе генер. 178.

Красильниковъ Петръ Ив. 46, 47, 54-

57, 65-67, 72, 81, 90, 91, 101, 104.

Краснокутскій 319, 335.

Красовскій 325.

Кривцовъ 231, 300, 334.

Критскій 371.

Круберъ Елена Григ. 80.

Крузенштернъ 349.

Нрыжановскій 296.

Крюнова Надежда Александр. 106.

Крюковъ 335.

Крюковы 291, 298.

Кузминъ 330, 332.

Кумани 379.

Кундасовъ 69.

Купріяновъ 350.

Куранинъ ки. Ал-дръ Борис. 160.

Куранины 156.

Курбатова Е. А. 60.

**Курбатовъ** Петръ Александр. 58, 60, 67, 101.

Куровская Мареа 384.

Куровскій Францъ 384.

Куроптевъ 327.

Кутузовъ кн. 495.

**Кутузовъ** П. В. 343.

Кушелевъ 156, 160.

**Кюхельбекеръ** Вильгельмъ 309, 324, 327, 328, 333, 334, 509.

\*

Лабенцовъ генер. 196.

Лабордъ аббатъ 41.

Ладыженская  $A. \theta. 115.$ 

Лазаревъ Мих. Петр. 347—360, (переписка съ княземъ А. С. Меншиковымъ) 361—379.

Ланской гр. Серг. Степ. 58, 169, 173.

Лапинскій 198, 226.

Лаппа 334.

Лачинова (рожд. Шалашникова) 246.

Лебедевъ Кузьма Вас. 74.

Лебедевъ Никиф. Дм. 74.

Лебедевъ протојерей 406.

Левшинъ A. II. 125.

Левашовъ В. В. 154.

Левашовъ 332.

Легувэ 510.

Леонидъ архимандритъ 6.

Леонидъ архимандритъ 399.

Лепарскій 277.

Лермонтовъ Мих. Юр. 177, 191.

Лермонтовъ 324.

Лильевъ Ив. Ив. 83, 85.

Лисовскій 305, 336.

Лисянскій 349.

Литвинкинъ 69.

Лихаревъ 335.

Лихачевъ 231.

**Лобановъ-Ростовскій** князь **Ал-**тій Бор. 132—140.

Ловецкій 93.

Лодеръ Ю. X. 48, 55, 68, 69, 92.

Лонгиновъ Н. М. 76, 112, 123, 507.

Лопатинъ 91.
Лореръ 301, 335.
Лукашевичъ 286.
Лунина Т. А. 114.
Лунинъ Мих. 282, 334.
Львова княжна Нат. Андр. 52.
Львовъ А. М. 99.
Львовъ Ал-дръ Никол. 80.
Львовъ Никол. Александр. 80.
Люблинскій 304, 336.
Ляпидевскій П. С. 116, 130, 131.

Мазаровичъ 187. Макарій архіепископъ Новгородокій 7, 12.

Манарій (Миролюбовъ) архимандритъ начальникъ Алтайской миссіп 394, 395.

Максимовичъ М. А. 44, 51. Максимовъ протојер. 150.

Малиновская А. П. 497.

Маловъ 44.

Мальцева C. C. 98.

Мальцовъ 188.

Мамоновъ гр. 281.

Марія Александровна императрица 41, 387

Марія Өеодоровна импер. 75, 130.

Марлинскій 439.

Мармонъ маршалъ 344.

Маслова Ек. Богд. 70, 110.

Маслова Е. С. 57.

Масловъ Андр. Ив. 55 66.

Масловъ Степ. Алекстев. 66, 76,

121-125, 127.

Матушкинъ 346.

Майборода 278, 294, 308, 329.

. Майтлендъ 366.

Мегметъ-Али 353.

**Мегметъ-Нази** Осетинскій старшина 429.

Мейеръ докторъ 231. Мелетій (Леонтовичъ) 399. Менделеевы 393. Мендъ 247.

Меншиковъ князь Ал-дръ Данил. 119: Меншиковъ кн. А. С. 356, 357, 359, (переписка съ М. П. Лазаревымъ) 361—379.

Мертваго Варв. Марк. 97.

Меттернихъ 495.

Мещерскій кн. об.-прокур. Св. Син. 98.

Меводій еписк. Нижегор. 404:

Миклашевскій 292.

Милонасъ 371:

**Милорадовичъ** графъ 326, 327, 338, 345

Милютинъ Дм. Ал. 469.

Мингрельская княгиня Екат. 189.

Минервинъ А. И. 72:

Минервинъ Петръ 71.

Мининъ Кузьма 488.

Митьковъ 292, 299, 330, 334:

Михаилъ Николаевичъ вел. князь 387.

Михаилъ Павловичъ вел. князь 317,

327, 329, 332, 338-340.

Михаилъ Өеодоровичъ царь 488.

Мичуринъ 44.

Мозгалевскій 305, 306, 332, 336.

Мозганъ 305, 336.

Моисей еписк. Нижегордск. 404.

Моллеръ 374, 375.

Мордвинова граф. Нат. Никол. 80.

Мордвинова граф. Софья Никол. 73.

Мордвиновъ 156, 160.

Мордвиновъ гр. Н. С. 73.

Мордвиновъ С. II. 74.

Морозовъ Ив. Григ. 7, 10.

Мортонъ 378.

Мортонъ Артуръ 378.

Мостевъ 325.

Мохаремъ-бей 351.

Мошинскій графъ 330.

Мудровъ М. Я. 74.

Муравьева Софья Өедор. 177, 179,

180, 182, 184, 187.

Муравьевъ 363, 370, 374.

Муравьевъ А. Н. 36.

**Муравьевъ** А. Н. (письмо къ гр. Блудовой) 421—424.

Муравьевъ Ал-дръ 279—283, 285, 286, 289, 300, 314, 334.

**Муравьевъ** Артамонъ 283, 300, 305—307, 335.

Муравьевъ-Апостолъ Вас. IIв. 428, 443, 454.

Муравьевъ-Апостолъ Ипполитъ 322, 332.

Муравьевъ-Апостолъ Матвъй 280—282, 286, 299, 301, 303, 314, 330, 332, 335.

Муравьевъ Мих. 281, 283, 284, 290, 30, 297.

Муравьевъ Н. Н. 273.

Муравьевъ графъ Н. Н. (Амурскій) 30, 248.

Муравьевъ-Карскій Н. Н. 177, 179— 182, 184, 185.

Муравьевъ Никита 279—283, 286, 288, 289, 291—293, 296, 299—301, 303, 304, 311, 314, 321, 333, 353—355, 361.

Муравьевъ-Апостоль Сергъй 280—282, 286, 288, 294, 295 297—301, 306—308, 311, 322, 330, 331, 335, 342, 344, 345.

Муханова А-а Ивановна 64. Мухановъ 329, 334. Мухановъ В. А. 343. Мухинъ Ефр. Осип. 49, 50. Мухинъ Е. Я. 75, 79, 91.

Надешевъ Іоаннъ 400. Назимовъ 334. Наполеонъ І-й 162, 275, 508, 509. Нарышкина Варв. Александр. 103. Нарышкинъ Евдок. Мих. 96. Нарышкинъ Ал—дръ Яковл. 103. Нарышкинъ М. М. 116. Нарышкинъ 231. Нарышнинъ 292.
Нарышнинъ 334.
Наумова Анна Павл. 53.
Наумова Варв. Борис. 53.
Наумова Екат. Павл. 53.
Наумова Елисав. Павл. 53.
Наумова Марья Павл. 53.
Наумова Нат. Павл. 53.
Наумовъ Пав. Петр. 53.
Наумовъ Пав. Петр. 53.
Нахимовъ П. С. 347, 350, 356.
Невоструевъ Ал—дръ Ив. 82.
Незеленый 508.

**Нейдгартъ** Ал—дръ Ив. 427, 467—469.

**Нейдгартъ** Борисъ Александр. 468. **Неклюдовъ** 343.

Нельсонъ 264.

Нессельроде графъ 327.

Нечаева С. С. 98.

Нечаевъ Ал-дръ Евфим. 82.

**Нечаевъ** Ст. Дм. 81, 82, 98, 100, 101, 103, 107—109, 111.

Николай І-й 41, 51, 85, 89, 98, 104, 123, 130, 131, 146, 152, 163, 228—248, (донесеніе слъдственной коммиссіи) 277—335, 337—342, 344, 351—353, 356, 358—360, 366, 368, 369, 371—374, 376—379, 381, 385, 397, 400, 402, 405, 457, 474, 475, 501—504, 508, 509.

Никоновъ 375.

Никонъ патріархъ 476.

Нилъ епископъ Пркутскій 25, 26, 388. Новиковъ Никол. Ив. 119, 280, 286, 287, 506, 508.

Норовъ 297, 335.

Оболдуева 86.

Оболенская княжна Ек. Александр. 113. Оболенскій кн. А. П. 114.

**Оболенскій ки.** Евгеній 286, 292, 293, 299, 303, 314, 315, 317—321, 327, 330, 333.

Обольяниновъ 156.

Оверъ 109.

Одоевскій 231.

**О**доевскій князь 309, 317, 320, 327, 333.

Одоевскій князь В. О. 475—493. Окулова А. А. 130.

Окуловъ 324.

Олсуфьевъ В. Д. (письма къ А. С. Хомякову) 41.

Олсуфьевъ Д. В. 110.

Ольга Николаевна вел. княгиня 41, 130, 131.

Орбельяни княгиня Марья Ив. 180. Орбельяни княжна Софья Ив. 180, 181. Орелъ-Ошмянцевъ Я. 477.

Оржитскій 334. Орлова-Чесменская графиня А. А. 85. Орловъ графъ Ал—ъй Оедор. 355, 356. Орловъ князь Гр. Григ. 161.

Орловъ Мих. 281, 286, 290, 311, 322.

Орловъ Н. И. 99, 107. Остенъ-Сакенъ графъ Дм. Ероф. 247. Островская Марья Серг. 53. Охотниковъ 290.

Павель (Павловъ) архісписк. Тобольскій 397, 398.

Павелъ І-й 58, 118, 265, 495. Палажченко Дав. Никиф. 53, 54.

Палажченко Марья Павл. 53.

Паленъ графъ 160.

Палицынъ 231.

Пальмеръ дьяконъ 32-38.

Панина графиня А. С. 116.

Панина графиня С. В. 112.

Панинъ графъ Ал—дръ Никит. 45, 51. Панинъ графъ Никита Петр. 156, 160.

Пановъ 309, 323, 326, 333.

Папа-Егоровъ 374.

Паскевичъ-Эриванскій графъ ІІ.  $\theta$ . 179, 181, 185, 186, 189, 190, 433.

Пассекъ 430—432, 435, 437, 439, 441, 442, 445, 448, 454, 468, 470.

Перваго Ал— в Вас. 61, 79, 506, 507.

Перваго М. В. 505, 506.

Перелоговъ Т. И. 472.

Перовская Е. А. 60.

Перовскій В. А. 281.

Перро 509.

Пестель Пав. 280—282, 286—302, 304—308, 313, 322, 329, 330, 335, 342, 344, 345, 495.

Пестовъ С. А. 89, 90, 305—307, 336.

Петровъ Митроф. 144.

Петровъ Петръ 107.

Петръ І-й 74, 156, 158, 159, 162, 263, 267, 275.

Петръ III-й 134—140, 267.

Пименъ митрополить 15.

Писемская 507.

Пищальниковъ А. В. 113.

Платенъ шт.-капит. 449.

Платонъ митрополитъ 82, 508.

Плигинъ 99, 112.

Плоховъ 92, 93.

Побъдоносцевъ П. В. 43.

Погодинъ Мих, Петр. 42-45.

Поджіо 297, 299, 301, 302, 329, 330, 335.

Подымова Елена Ив. 143-154.

Подымовъ Ардаліонъ 141—154.

Подымовъ Доримедонтъ 143.

Поздъевъ А. О. 58, 60.

Полденъ 378.

Полежаевъ Ал-дръ Ив. 471-474.

Полежаевъ Евдокимъ 472.

Поливановъ 336.

Поликарпъ ректоръ 71, 83-85.

Полторацная Варв. Марк. 97.

Поль А. И. 81, 95, 109, 379.

Поповъ казакъ 429, 443, 461, 464, 466.

Поповъ Нилъ Алекс. 474.

Поповъ Серг. Алексвев. 149, 154.

Постникова Анна Дмитр. 52.

Потаповъ 332.

Потемкинъ-Таврическій князь Григ.

Ал. 17, 82, 161.

Потоцкій графъ 157, 160.

Преображенскій П. М. 124.

Прибиль врачь 188.

Прокоповичъ П. И. 122.

Протасовъ графъ Никол. Александр. 381, 388, 397, 406, 407, 409.

Путята Н. В. 342, 343.

Путятинъ графъ 29, 350, 375.

Пушкина Над. Осип. 502.

Пушкина Нат. Никол. 496-501, 504.

Пушкинъ А. С. (изъ его рукописей) 249, 250, 495, (письма къ Гончаро-

вымъ) 496-504, 510.

Пушнинъ В. Л. 58, 503.

Пушкинъ Серг. Льв. 502.

Пущинъ Ив. 313, 317, 318, 321, 327, 328, 333, 334.

Пыпинъ 508.

Радищевъ 249.

Раевская С. Д. 60.

Раевскій 184, 185.

Раевскій 359.

Раевскій Н. Н.-сынъ 235.

Разумовскій гр. А. К. 60.

Рамазановъ Н. 346.

Ратчъ 374.

Ребровъ А. 0. 122.

Рикордъ II. И. 125.

Римская-Корсакова Аграф. Никол. 52.

Рихтеръ Ал-дръ Вилим. 103.

Рихтеръ Вилимъ Вилим. 75.

Рихтеръ Мих. Вилим. 74, 75.

Розенштраухъ В. И. 99.

Розенъ баронъ Григ. Влад. 241, 246.

Розенъ баронъ 320, 334, 373, 427.

Романовъ Оедоръ Никитичъ 488.

Россель лордъ 187.

Ростовцовъ 318.

Ростопчинъ гр.  $\theta$ . В. 118.

Рыльевъ 293, 299, 302, 303, 308,

309-337, 342, 344, 345.

Рынскій 45.

Рѣпинъ 317, 333.

Рюльеръ 139.

**Р**ябинина, С. А. 127.

Рябининъ Д. Д. 473.

Рябовъ 213.

Рябчиковъ A. O. 81, 97.

Савеловъ II. II. 73.

Савина Т. А. 114.

Садыновъ А. Н. 58.

Саибъ-Дула 217, 219, 220.

Салтынова графиня Елис. Степ. 47, 53.

Салтыковъ графъ 265.

Салтыновы 177.

Самаринъ 10. 0. 165.

Самарскій казакъ 443.

Самойловъ графъ А. Н. 17, 156.

Свербеева 3. С. 412.

Свербеева С. Д. 412.

Свистуновъ 300, 322, 334.

Севастьяновъ Петръ 508.

Селтанета Мехтулинская правител. 439.

Селявина Татьяна Александр. 78.

**Семеновъ** 285, 286, 288, 289, 292, 321, 409.

Серафимъ митрополитъ 85, 338.

Сергіевскій А. И. 54.

Сергіевскій протоїер. 225.

Сергіевскій Филареть Ал. 54.

Сейделеръ Ек. Богд. 55.

Сейфулинъ 265.

Симоничъ 184-186.

Симоновъ О. И. 112, 113, 115.

Синявинъ 350, 351.

Сноренниковъ 92.

**Снорятинъ** Я. **0**. 58.

Скотти 506.

Слѣпцовъ 330.

Смирнова А. П. 115.

Смирновъ, Масонъ, священ. 111, 128.

Смирновъ С. А. 44.

Снегиревъ И. М. 472.

Соболевскій А. 494.

Соновнинъ 115, 116, 123.

Соколовъ Ив. Прохор. 82, 83.

Соколовъ Як. Никит. 147, 149, 150.

Сокольскій Г. И. 92, 93.

Солнцевъ П. А. 147.

Соловьевъ баронъ 330, 332.

Соломоръцкій 62, 64.

Спаварій 509.

Сперанскій М. М. 155, 266, 268, 270,

271, 273-276.

Спиридовъ 305, 307, 336.

Сторжевскій 377, 379.

Стаховичъ Ал-дръ Ив. 80, 507.

Стаховичъ Надежда Мих. 79, 506.

Стаховичъ Мих. Александровичъ 505.

Степановъ Руфъ Семен. 60.

Стефанъ пнокъ 5, 6, 8-10.

Страховъ В. В. 99.

Страховъ Петръ Иллар. 50.

Страховъ II. Л. 92.

Строгановъ гр. Серг. Григ. 95, 97.

Строгановы 177.

Строевъ II. M. 153.

Стюрлеръ 326, 327.

Суворовъ А. В. 113, 117-119.

**С**уковкинъ 245.

Сулоцній протоіер. Александ. 388-410.

Сумаронова Агр. Андр. 47, 56, 90.

Сумарокова Анна Андр. 47.

Сумаронова Варв. Александр. 103,

105, 106, 110, 127, 129.

Сумаронова Варвара Петр. 87.

Сумаронова Елисав. Андр. 47, 90,

105, 110.

Сумаронова Софья Вас. 54.

Сумароковъ Ал-й Андр. 56, 87, 90,

106, 110, 127.

Сумароновъ Никол. Александр. 106,

110, 127.

Сумароковъ Никол. Петр. 87.

Сумароновъ П. И. 87.

Сумароновъ Петръ Никол. 47, 56, 87,

91, 105.

Сумароновъ Серг. Александр. 127.

Сумароковъ Серг. Петр. 87.

Сутгофъ 309, 317, 319, 326, 333.

Сухининъ 332.

Сухиновъ 330, 332.

Сухтеленъ графъ 187.

Суццо 495.

Тагиръ-паша 352.

Талызина О. Н. 113, 114, 117, 123,

130.

Талызинъ А. С. 99.

Татищева Е. Р. 115.

Татищевъ Петръ Алекс. 62.

Татищевъ 332.

Терновскій Ал-й Григ. 49.

Терновскій Петръ Матв. 42.

Терновскій С. Г. 49.

Тизенгаузенъ 298,305-307,311,353.

Тизенгаузенъ граф. Дарья Өедор. 495.

Титовъ В. М. 112.

Тихвинскій протоіер. А. Т. 129.

Тихменевъ Никита Артам. 77.

Тихменевъ Серг. Никит. 77.

Токаревъ 286.

Толстая граф. Александра Владим. 47,

104.

Толстая граф. Александра Никол. 52.

Толстая граф. Варвара Александр. 53.

Толстая граф. Елисав. Вас. 53.

Толстая граф. Марья Александр. 53.

Толстая граф. Марья Ив. 53.

Толстая граф. Ольга Александр. 53.

Толстая граф. Нат. Андр. 52.

Толстая графиня Праск. Петр. 53.

Толстой графъ Ал-дръ Александр. 53.

Толстой графъ Ал-дръ Петр. 53.

Толстой гр. Ал-дръ Степ. 53, 103.

Толстой гр. Вас. Петр. 53.

Толстой В. С. 116.

Толстой гр. Владим. Александр. 53.

Толстой гр. Дм. Александр. 53.

Толстой гр. Дм. Никол. 76.

Толстой-Знаменскій гр. Дм. 163-176.

Толстой графъ М. В. (Воспоминанія) 42—131, 505—507.

Толстой гр. Никол. Петр. 53.

Толстой графъ Никол. Өедөр. 52.

Толстой графъ Пав. Петр. 53.

Толстой гр. П. А. 122, 123.

**Толстой** графъ Петръ Степ. 53, 70, 91, 105.

Толстой графъ Степ. Өедөр. 52.

Толстой 335.

Толстой Ю. В. 380.

Толстой Як. 292.

Толстой гр. 0. И. 496, 497.

Топоровъ Никол. Силычъ 51.

Торновъ баронъ 425-470.

Торсонъ 309, 313, 314, 334.

Трубецкой князь Сергъй 279—283, 285, 293, 294, 299, 303, 306, 308, 310—312, 314—323, 327, 333, 334.

Трухинъ 330.

Тулуповъ 5.

Тургеневъ Никол. 279, 281, 286—288, 290, 292, 293, 303, 314, 335.

Тучкова Ал-дра Петр. 96.

Тучкова Маргар. Мих. 96.

Тучковъ Павслъ Алексъев. 97.

Тютчевъ 305, 306, 336.

Тютчевъ  $\theta$ . И. (неизд. стихотв ) 340.

Уваровъ гр. С. С. 79. Ушаковы 177.

Фалленбергъ 298, 335.

Фе Ө. Ө. 110.

Фелицынъ Полидоръ 69.

Фелицынъ Рафаилъ 69.

Феншау 433.

Финельмонтъ графъ 495.

Филаретъ митроп. Моск. (письма къ Иннокентію Камчатскому) 24—31, 45, 54, 63, 67, 71, 84, 87, 88, 94, 104, 105, 108, 120, 123, 125, 126, 131, 389, 391, 395—399. Филаретъ Никитичъ 488.

Филипсонъ Кавказскій генераль 234.

Филомаентскій 92, 94, 95.

Фицнеръ 61.

Фишеръ Ал-дръ Григ. 51, 80.

Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ Григ. Ив. 51, 80, 93, 121.

Фишеръ Елисав. Григ. 80.

Фишеръ Софья Григ. 80.

Фокъ 334.

**Фонъ-Визинъ** 101, 281, 282, 290, 291, 297, 322, 334.

Фонъ-Визинъ Мих. 297, 311.

Фонъ-Визинъ С. П. 58, 59, 66.

Фонъ-Визины 394.

Фонъ-деръ-Бригенъ 288, 311, 334.

Фонъ-деръ-Ховенъ баронъ Христоф.

Христоф. 247.

Фотій 85.

Фохтъ 336.

Фрейтагъ Роб. Карл. 432, 439, 466, 469, 470.

Фридрихсъ 325.

Фроловъ Ив. Мих. 61.

Фроловъ 2-й 336.

Фурманъ 336.

Ханыковъ 349.

Харламова Дарья Өедөрөвна 177-190.

Хвощинскій 325.

Хитрова Елисав. Мих. 495.

Хомяновъ Ал-ьй Степ. (переписка съ архіепископомъ Григоріемъ) 32—37, (замътка объ Англіи) 38—40, (письма В. Д. Олсуфьева) 41, 165.

Хомяновъ Дм. Ал. 38.

**Цебриковъ** 324, 325, 327, 333.

Чавчавадзе князь Ал-дръ 177. Чавчавадзе князь Давыдъ Алек. 187.

Чавчавадзе княжна Екат. 189, 190.

Чавчавадзе княжна Нина 177.

Чайялсъ 378.

Черепановъ Н. Е. 472.

Черкасовъ 231.

Чернасовъ баронъ 336.

Чернасская княгиня Варв. Алек. 128. Чернасская княгиня Надежда Алек-

сандр. 106, 127.

Черкасскій кн. В. А. 127, 165.

Черкасскій князь Е. А. 127, 128.

Черкасскій ки. Ипполить Е. 128.

Черкасскій князь Петръ Е. 128.

Черкасскій 296.

Черниковъ 368, 371.

Чернышевъ графъ 329, 330, 332, 335.

Чернышевъ князь 228, 237, 238, 243.

**Чертновъ** А. А. 191—227.

Чижовъ А. В. 99.

Чижовъ 335.

Шагановъ мајоръ 449.

Шамиль 211, 217, 221, 427, 429, 431, 435, 437—439, 441, 443, 448, 450—452, 456, 457, 460, 462, 466, 467.

**Шатровъ** Н. М. 46, 58, 62—64, 66, 70, 72.

Шахиревъ 336.

**Шаховской** кн. Өедөръ 280, 282, 286, 334.

Шаумбургъ 187.

Швейковскій 297, 298, 302, 305— 307, 335.

Шевелиина Екат. Богд. 55, 66.

Шевелкинъ 66.

Шелеховъ 251.

Шенигъ Н. Ив. 508.

Шеншинъ Петръ 144.

Шеншинъ 325.

Шервудъ 278.

Шигарина Н. М. 127.

Шигаринъ И. А. 87.

Шимковъ 305, 336.

Шипова Анна Евгр. 130.

Шиповъ Серг. Павл. 130.

Шиповъ 324.

Ширяевъ А. С. 103.

Шиховскій Ив. Осип. 103.

Шицъ Петръ Густав. 66, 78.

Шницлеръ 341--343.

Шпейеръ 324.

Штакельбергъ графъ 9. 243, 244.

Штейнгель баронъ 309, 311, 313, 314, 317—320, 328, 334.

Шубертъ гепералъ 228.

Шугуровъ М. 132—140:

Щедро поручикъ 449.

Щепанскій 208, 209, 211, 212, 219.

**Щепинъ-Ростовскій** князь 309, 317, 318, 325—327, 333.

Щербатовъ кн. А. Г. 123, 124.

Щербатовъ кн. Н. А. 112, 113.

Щербачевъ 354.

Щипилла 305, 330-332.

Щуровскій 93.

Звеніусь Ал-дръ Егор. 76.

Зйнбродтъ П. П. 48, 69.

Эминъ Н. О. 496.

Энгельгартъ 233.

Энгіенскій герцогъ 162.

Эристовъ генер. 179, 180, 186, 187.

Эристовъ кн. Георгій 467.

Этьеръ 179, 181.

Юдина Надежда Аванасьевна 180

Юстиніани княгиня 177.

Юшневскій 290—292, 294, 295, 298, 335.

Яблоновскій 296.

Языковъ 202, 208, 213, 214, 216.

Якимовскій 369.

Якубовичъ 310—313, 317, 319, 320, 322—324, 327, 333.

Якушкинъ 280—283,290,291,329,334.

Янтальцовъ 335.

Яньнова Елисав. Петр. 52.

Яньнова Клеопатра Дм. 52.

Янновичъ Христина Антон. 72.

Яфимовичъ А. И. 58.

Оедоровъ 327.

**Оедотовъ-Чеховскій** Ал—тій 508.

Өеодоръ Іоанновичъ царь 488.

**Өеодотій** 83—85.

**Ософилант**ъ (Русановъ) архісп. Рязанскій 399.

# СОДЕРЖАНІЕ

# второй книги русскаго архива 1881 года.

(тетради 3 и 4).

|     |                                                              | Cmp. |     |                                                                  | Cmp.        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Историческія сказанія и повѣ-                                | Ump. |     | въка. Донесение слъдственной                                     | ·           |
|     | сти о святыхъ чудотворныхъ                                   | _    |     | коммиссіи по двлу Декабристовъ.                                  | 277         |
|     | иконахъ. А. Л-ъ                                              | 5    | 18. | Четырнадцатое Декабря 1825                                       | 3 <b>37</b> |
| 2.  | Канонъ Спасителю, сочиненный                                 |      | 19. | года                                                             | 001         |
|     | таврическимъ, въ Яссахъ 1791                                 |      | 10. | кабристахъ О. И. Тютчева                                         | 340         |
|     | года. Сообщенъ графомъ А. А.                                 |      | 20. | Казнь Декабристовъ. Разсказы                                     |             |
|     | Бобринскимъ                                                  | 17   |     | современниковъ: 1) Разсказъ                                      |             |
| 3.  | Письма митрополита Филарета                                  |      |     | Шницлера. 2) Разсказъ Н. В. Пу-                                  |             |
|     | къ преосвященному Иннокентію                                 |      |     | тяты. 3) Разсказъ В. И. Беркопфа, записанный Н. А. Рамазановымъ. | 341         |
|     | Канчатскому. Сообщены И. П.                                  | 24   | 21. | Михаиль Петровичь Лазаревъ.                                      | 011         |
| 4.  | <b>Барсуковымъ</b> Несостоявшееся обращение дья-             |      |     | Очеркъ В. К. И                                                   | 347         |
| 1.  | кона Пальмера въ православіе:                                |      | 22. | Переписка М. П. Лазарева съ                                      |             |
|     | Письма А. С. Хомянова пъ Ка-                                 |      |     | княземъ А. С. Меншиковымъ 1836                                   | 0.01        |
|     | занскому архієпискому Григо-                                 |      | 00  | годъ Продо                                                       | 361         |
|     | рію и два имсьма архіенископа                                | 20   | 25. | Записки о возсоединении Греко-<br>Уніятскаго духовенства и на-   |             |
| 5   | Григорія къ А. С. Хомянову<br>Замітка А. С. Хомянова объ Ан- | 32   |     | рода въ Бѣлоруссін и на Во-                                      |             |
| 9.  | глін и объ Англійскомъ восин-                                |      |     | лыни съ православною церко-                                      |             |
|     | танін                                                        | 38   |     | вію Василія архіепископа По-                                     |             |
| 6.  | Два письма В. Д. Ослуфьева къ                                |      |     | лоцкаго. Сообщены Ю. В. Тол-                                     | 380         |
|     | A. C. Xomskoby                                               | 41   | 9.4 | Стымъ Преосвященный Аванасій То-                                 | 500         |
| 7.  | Воспоминанія графа М. В. Тол-<br>стаго. Главы IV и V         | 42   | ∆T: | больскій. Статья протоїерея А.                                   |             |
| 8.  | Замътка объ Англійскомъ пе-                                  | 3.2  |     | Сулоцкаго                                                        | 388         |
| 0.  | реводъ Записокъ княгини Даш-                                 |      | 25. | Московскій митрополить Инно-                                     |             |
|     | новой. М. О. Шугурова                                        | 132  |     | кентій о дітскомъ воспитаніи.                                    | 411         |
| 9.  | Подымовское дело: эпизодъ изъ                                |      | 00  | Сообщилъ И. П. Барсуновъ                                         | 411         |
|     | жизни М. Н. Жемчужникова. За-                                | 141  | 20. | Инсьмо А. Н. Муравьева къгра-<br>финъ А. Д. Блудсвой. О сокра-   |             |
| ın  | писанъ А. М. Жемчужниковымъ. О внутреннемъ управлени въ      | 141  |     | щенін приходовъ                                                  | 421         |
| LU  | Россіи. Записка графа С. Р. Во-                              |      | 27. | Гергебиль. Изъ воспоминаній                                      |             |
|     | ронцова. Съ послѣсловіемъ из-                                |      |     | барона Ө. Ө. Торнова                                             | 426         |
|     | дателя                                                       | 155  | 28. | Новыя свёдёнія о Полежаєві.                                      | 471         |
| 11. | Дай оглянусь. Изъ воспоминаній                               | 174  | 29. | Четыре статьи князя В. <b>Ө. Одоев</b> -                         | 111         |
| 10  | графа Д. Т. Знаменскаго<br>Къ біографін Гриботдова: его      | TIT  | 200 | скаго. Съ предисловіемъ Я. О.                                    |             |
| 1=+ | письма изъ походовъ къ П. Н.                                 |      |     | 0. 0-ва: Донъ-Кихотъ XIX сто-                                    |             |
|     | Ахвердовой                                                   | 177  |     | ritdr.                                                           | 477         |
| 13. | А. А. Баненовъ. Изъ Кавказскихъ                              | * 01 |     | Записка объ увольненіи кре-                                      | 486         |
| 4.4 | воспоминаній А. А. Черткова                                  | 191  |     | По поводу адреса Московскаго                                     | 400         |
| 14. | николай Павловичь. Автобіогра-<br>онческій разсказъ бывшаго  |      |     | Дворянства                                                       | 491         |
|     | Кавказскаго офицера, барона 0.                               |      |     | Письмо о томъ же                                                 | 492         |
|     | О. Торнова                                                   | 222  | 30. | Два стихотворенія С. А. Соболев-                                 |             |
| 15. | Изъ рукописей А. С. Пушкина:                                 |      |     | скаго о собраніяхъ Московска-                                    | 404         |
|     | разговоръ съ Англичаниномъ о                                 | 0.40 | 91  | го Дворянства 1864 года                                          | 494         |
| 1.0 | Русскихъ крестьянахъ                                         | 249  | 91. | Эпизодъ изъ дѣятельности Пестеля. Неизданное мѣсто въ за-        |             |
| TO. | Ваписка Г. С. Батенкова. Дан-                                |      |     | пискахъ А. С. Пушкина                                            | 495         |
|     | ни. Сообщены Н. А. Елагинымъ.                                | 251  | 32. | Письма А. С. Пушнина къ Гон-                                     |             |
| 17. | Матеріалы для Русской Исто-                                  |      |     | чаровымъ                                                         | 496         |
|     | рін за первую половину XIX                                   |      | 33. | Дополненія, поправки и замътки.                                  | 505         |



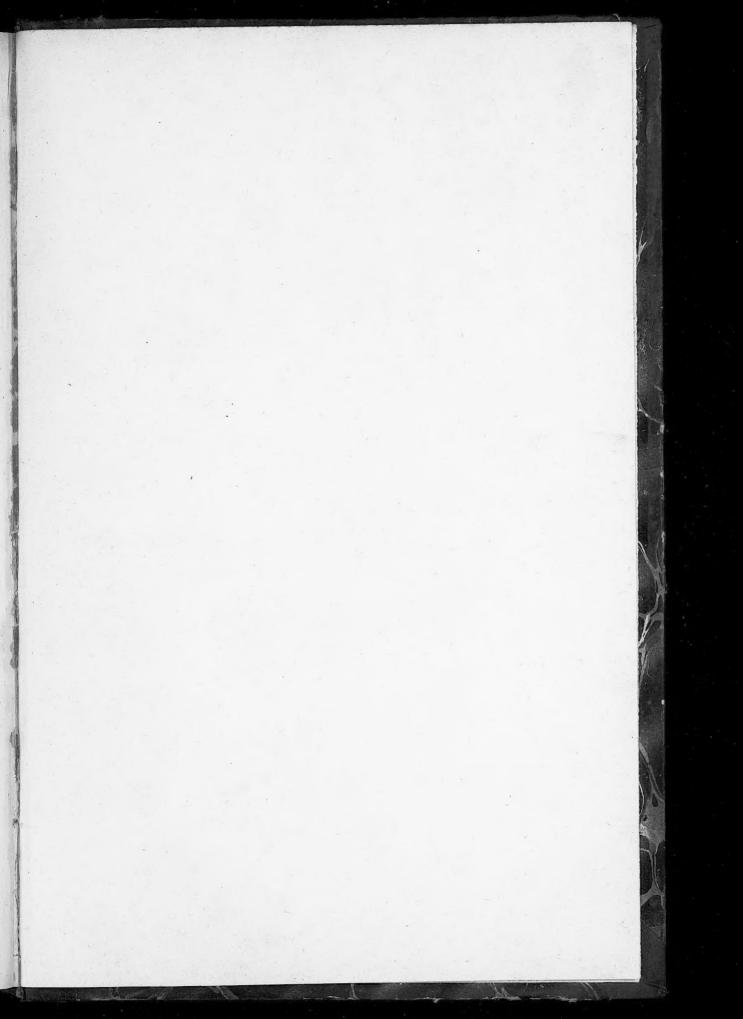





